



# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO

from the estate of

MISHA ALLEN





#### СОЧИНЕНІЯ

#### Н. В. ГОГОЛЯ.

томъ і ..



#### СОЧИНЕНІЯ

## Н.В.ГОГОЛЯ

издание тринадцатое.

РЕДАКЦІЯ

#### Н. С. Тихонравова.

Съ біографією Н. В. Гоголя, составленной В. И. Шенрокомъ, двумя портретами Гоголя, гравированными на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигъ, двумя автографами и тремя собственноручными рисунками Гоголя.

томъ четвертый.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе А. Ф. МАРКСА. 1896.



### похожденія чичикова

или

### МЕРТВЫЯ ДУШИ.

INCOMA.

томъ первыи.

#### ARREST MERCHAN

### MEDIEN BRIDE

Laceon

BERNOT ANDT

#### ГЛАВА І.

Въ ворота гостиницы губерискаго города NN въвхада довольно красивая рессорная небольшая бричка, въ какой фадять холостяки: отставные подполковники, штабсъ-капитаны, помъщики, имфющіе около сотни душъ крестьянъ,словомъ, всв тв, которыхъ называютъ господами средней руки. Въ бричкъ сидълъ господинъ, не красавецъ, но и не дурной наружности, ни слишкомъ толетъ, ни слишкомъ тонокъ; нельзя сказать, чтобы старъ, однакожъ и не такъ. чтобы слишкомъ молодъ. Въбздъ его не произвелъ въ городь совершенно никакого шума и не быль сопровождень ничъмъ особеннымъ; только два русскіе мужика, стоявшіе у дверей кабака противъ гостиницы, сдълали кое-какія замьчанія, относивніяся, впрочемь, болье къ экипажу, чьмъ къ сидъвшему въ немъ. «Вишь ты», сказадъ одинъ другому: «вонъ какое колесо! Что ты думаешь: добдеть то колесо, если бъ случилось, въ Москву, или не дофдеть?»—«Довлеть», отвачаль другой.—«А въ Казань-то, я думаю, не дофдеть?»—«Въ Казань не дофдеть», отвичаль другой. Этимъ разговоръ и кончился. Да еще, когда бричка подътхала къ гостивиць, встрытился молодой человыкь въбылыхъ канифасовыхъ панталонахъ, весьма узкихъ и короткихъ, во фракъ съ покушеньями на моду, изъ-подъ котораго видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою съ бронзовымъ инстолетомъ. Молодой человъкъ оборотился назадъ, посмотрвлъ экинажъ, придержалъ рукою картузъ, чуть не слетввшій отъ в'тра, и пошель своей дорогой.

Когда экипажъ въбхалъ на дворъ, господинъ былъ встрбченъ трактирнымъ слугою, или половымъ, какъ ихъ называють въ русскихъ трактирахъ, живымъ и вертлявымъ до такой степени, что даже нельзя было разсмотрѣть, какое у него было лице. Онъ выбъжалъ проворно съ салфеткой въ рукъ, весь длинный и въ длинномъ демикотонномъ сюртукъ, со синнкою чуть не на самомъ затылкъ, встряхнулъ волосами и повелъ проворно господина вверхъ по всей деревянной галдарев показывать ниспосланный ему Богомъ покой. Покой быль извъстнаго рода, ибо гостиница была тоже извъстнаго рода, то-есть именно такая, какъ бываютъ гостиницы въ губернскихъ городахъ, гдв за два рубля въсутки проважающие получають покойную комнату съ тараканами, выглядывающими, какъ черносливъ, изъ ветхъ угловъ, и дверью въ сосъднее помъщение, всегда заставленною комодомъ, гдф устранвается сосёдъ, молчаливый и спокойный человѣкъ, но чрезвычанно любопытный, интересующійся знать о всъхъ подробностяхъ проъзжающаго. Наружный фасадъ гостиницы отвъчалъ ея внутренности: она была очень длинна, въ два этажа; нижній не былъ выштукатуренъ и оставался въ темно-красныхъ кирпичикахъ, еще болже потемнъвшихъ отъ лихихъ погодныхъ перемътъ и грязноватыхъ уже самихъ по себъ: верхній былъ выкрашенъ въчною желтою краскою; внизу были лавочки съ хомутами, веревками и баранками. Въ угольной изъ этихъ лавочекъ или, лучше, въ окив помвщался сбитенщикъ, съ самоваромъ изъ красной меди и лицомъ такъже краснымъ, какъ самоваръ, такъ что издали можно бы подумать, что на окнъ стояло два самовара, если-бъ одинъ самоваръ не былъ съ черною какъ смоль бородою.

Пока прівзжій господинъ осматриваль свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемоданъ изъ білой кожи, нісколько поистасканный, показывавшій, что быль не въ первый разъ въ дорогів. Чемоданъ внесли кучеръ Селифанъ, низенькій человікъ въ тулупчиків, и лакей Петрушка, малый літъ тридцати, въ просторномъ подержанномъ сюртуків, какъ видно, съ барскаго плеча, малый немного суровый на взглядъ, съ очень крупными губами и

носомъ. Вслъдъ за чемоданомъ внесенъ былъ небольшой дарчикъ краснаго дерева, съ штучными выкладками изъкорельской березы, сапожныя колодки и завернутая въ синюю бумагу жареная курина. Когда все это было внесено, кучеръ Селифанъ отправился на конюшию возиться окололошадей, а лакей Петрушка сталъ устранваться въ маленькой передней, очень темной конуркъ, куда уже услълъ притащить свою шинель и вмъстъ съ нею какои-то свой собственный запахъ, который былъ сообщенъ и принесенному вслъдъ за тъмъ мъшку съ разнымъ лакейскимъ гуалетомъ. Въ этой конуркъ онъ приладилъ къ стънъ узенькую грехногую кровать, накрывъ се небольшимъ подобјемъ тюфяка, убитымъ и плоскимъ какъ блинъ и, можетъ-бытъ, такъ же замаслившимся какъ блинъ, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамъстъ слуги управлялись и возились, господинъ отправился въ общую залу. Какія бывають эти общія залы всякій пробажающій знасть очень хорошо: ть же стыны, выкрашенныя масляной краской, потемнѣвийя вверху отъ трубочнаго дыма и залосненныя снизу снинами разныхъ пробажающихъ, а еще болке туземными купеческими, ибо кунцы по торговымъ днямъ приходили сюда самъ-шестъ и самъ-сёмъ исинвать свою извѣстную нару чаю; тотъ же законченый потолокъ: та же конченая люстра со множествомъ висящихъ стеклышекъ, которыя прыгали и звенъли всякій разъ, когда половой офгаль по истертымъ клеенкамъ, помахивая бойко подносомъ, на которомъ сидвла такая же бездна чайныхъ чашекъ, какъ птицъ на морскомъ берегу; ть же картины во всю ствиу, писанныя масляными красками; словомъ, все то же, что и везув; только и разницы, что на одной картинъ изображена была нимфа съ такими огромными грудями, какихъ читатель, вѣрно, никогла не видывалъ. Подобная игра природы, впрочемъ, случается на разныхъ историческихъ картинахъ, неизвъстно, въ какое время, откуда и къмъ привезенныхъ къ намъ въ Россію, инои разъ даже нашими вельможами, любителями искусствъ, на-

купившими ихъ въ Италін, по сов'ту везшихъ ихъ курьеровъ. Господинъ скинулъ съ себя картузъ и размоталъ съ шен шерстяную, радужныхъ цвътовъ косынку, какую женатымъ приготовляетъ своими руками супруга, снабжая приличными наставленіями, какъ закутываться, а холостымъ-навърное не могу сказать, кто дълаеть, Богь ихъ знаетъ: я никогда не носилъ такихъ косынокъ. Размотавши косынку, господинъ велѣлъ подать себѣ обѣдъ. Покамъстъ ему подавались разныя обычныя въ трактирахъ блюда, какъ-то: щи съ слоенымъ пирожкомъ, нарочно сберегаемымъ для профажающихъ въ теченіе нёсколькихъ недёль, мозги съ горошкомъ, сосиски съ капустой, пулярка жареная, огурецъ соленый и вѣчный слоеный сладкій пирожокъ, всегда готовый къ услугамъ; покамъстъ ему все это подавалось, и разогрѣтое, и просто холодное, онъ заставилъ слугу, или полового, разсказывать всякій вздорь о томъ, кто содержаль прежде трактиръ и кто теперь. п много ли даетъ дохода, и большой ли подлецъ ихъ хозяннъ, на что половой, по обыкновенію, отвічаль: «О, большой, сударь, мошенникь!» Какъ въ просвъщенной Европъ, такъ и въ просвъщенной Россіи есть теперь весьма много почтенныхъ людей, которые безъ того не могутъ покушать въ трактиръ, чтобъ не поговорить съ слугою, а иногда даже забавно пошутить надъ нимъ. Впречемъ, прівзжій делаль не все пустые вопросы: онъ съ чрезвычайною точностью разспросиль, кто въ городъ губернаторъ, кто предсъдатель палаты, кто прокуроръ, - словомъ, не пропустилъ ни одного значительнаго чиновника; но еще съ большею точностью, если даже не съ участіемъ, разспросиль обо всёхъ значительныхъ номіщикахъ: сколько кто имфетъ душъ крестьянъ, какъ далеко живеть отъ города, какого даже характера и какъ часто прівзжаеть въ городъ; разспросиль внимательно о состояніи края: не было ли какихъ бользней въ ихъ губерніи — повальныхъ горячекъ, убійственныхъ какихъ-либо лихорадокъ, осны и тому подобнаго, и все такъ и съ такою точностью, которая показывала более, чемь одно простое любонытство.

Въ прісмахъ своихъ господинъ имфлъ что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвъстно, какъ онъ это дълалъ, но только носъ его звучалъ какъ труба. Это, повидимому, совершенно невиннее достоинство пріобріло, однакожь, ему много уваженія со стороны трактириаго слуги, такъ что онъ всякій разъ, когда слышаль этотъ звукъ, встряхивалъ волосами, выпрямливался почтительные и, нагнувши съ вышины свою голову, спрашиваль: «не нужно ли чего?» Посль объда господинъ выкущалъ чашку кофею и сълъ на ливанъ. подложивши себь за снину подушку, которую въ русскихъ трактирахъ вмасто эластической шерсти набивають чама. то чрезвычайно похожимъ на кириичъ и булыжникъ. Тутъ началь онъ зъвать и приказаль отвести себя въ свой нумеръ, гдв, прилегии, заснулъ два часа. Отдохнувши, овъ написаль на лоскуткъ бумажки, по просьбъ трактирнаго елуги, чинъ, имя и фамилію, для сообщенія, куда следуетъ. въ полицію. На бумажкъ половой, спускаясь съ лъстинцы. прочиталь по складамъ следующее: «Коллежскій советникъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, помъщикъ, по своимъ надобностямъ». Когда половой все еще разбиралъ по складамъ записку, самъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ отправился посмотрёть городъ, которымъ быль, какъ казалось. удовлетворенъ, ибо нашелъ, что городъ никакъ не уступалъ другимъ губернскимъ городамъ: сильно била въ глаза желтая краска на каменныхъ домахъ и скромно темитла сърая на деревянныхъ. Дома были въ одинъ, два и полтора этажа, съ въчнымъ мезонинамъ, очень красивымъ, по мибайо губерискихъ архитекторовъ. Мфстами эти дома казались затерянными среди широкой какъ поле улицы и нескончаемыхъ деревянныхъ заборовъ; мъстами сбивались въ кучу, и здъсь было замътно болже движенія народа и живости. Попадались почти смытыя дождемъ вывески съ креиделями и сапогами, кое-гдв съ нарисованными синими брюками и подинсью какого-то Аршавскаго портного; гдв магазинъ съ картузами, фуражками и надансью: «Иностранецъ Василів Оедоровъ»: гдв нарисованъ былъ бильярдъ съ двумя игро-

ками во франахъ, въ какіе одіваются у насъ на театрахъ гости, входящіе въ последнемъ актё на сцену. Игроки были изображены съ прицелившимися кіями, несколько вывороченными назадъ руками и косыми ногами, только-что сдалавшими на воздухъ антраша. Подъ всъмъ этимъ было наинсано: «И вотъ заведеніе». Кое-гдъ просто на улицъ стояли столы съ оръхами, мыломъ и пряниками, похожими на мыло; гдв харчевня съ нарисованною толстою рыбою и воткнутою въ нее вилкою. Чаще же всего замътно было нотемновшихъ двуглавыхъ государственныхъ орловъ, которые теперь уже замізнены даконическою надписью: «Питейный домъ». Мостовая вездѣ была плоховата. Онъ заглянуль и въ городской садъ, который состоялъ изъ тоненькихъ деревъ, дурно принявшихся, съ подпорками внизу, въ видъ треугольниковъ, очень красиво выкрашенныхъ зеленою масляною краскою. Впрочемъ, хотя эти деревца были не выше тростника, о нихъ было сказано въ газетахъ при описанія иллюминаціи, что «городъ нашъ украсился, благодаря попеченію гражданскаго правителя, садомъ, состоящимъ изъ твнистыхъ, широко-вътвистыхъ деревъ, дающихъ прохладу въ знойный день», и что при этомъ «было очень умилительно глядьть, какъ сердца гражданъ трепетали въ избыткъ благодарности и струили потоки слезъ, въ знакъ признательности къ господину градоначальнику». Разспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если нонадобится, къ собору, къ присутственнымъ мъстамъ, къ губернатору, онъ отправился вглянуть на ръку, протекавшую посрединь города; дорогою оторваль прибитую къ столбу афишу, съ тъмъ, чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрѣлъ пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следоваль мальчикъ въ военной ливрев, съ узелкомъ въ рукв, и еще разъ окинувши все глазами, какъ бы съ тімь, чтобы хорошо припомнить положеніе міста, отправился домой прямо въ свой нумеръ, поддерживаемый слегка на лестинце трактирнымъ слугою. Накушавшись чаю, онъ

устлея передъ столомъ, велтлъ подать себт свтчу, вынуль изъ кармана афингу, поднесъ ее къ свъчъ и сталъ читать. прищуря немного правый глазъ. Впрочемъ, замъчательнаго немного было въ афишкъ: давалась драма г. Коцебу, въ которой Ролла играль г. Поплёвинь, Кору—дъвица Зяблова. однакоже замъчательны; однакоже онъ прочелъ ихъ всъхъ, добрался даже до цъны нартера и узналъ, что афиша была напечатана въ типографіи губерискаго правленія; потомъ переворотиль на другую сторону-узнать, ифтъ ли и тамъ чего-иноудь, но, не нашедши ничего, протеръ глаза, свернулъ опрятно и положилъ въ свой дарчикъ, куда имълъ обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, быль заключенъ порціей холодной телятины, бутылкою кислыхъ щей и крепкимъ сномъ во всю насосную завертку, какъ выражаются въ иныхъ мъстахъ общирнаго русскаго государства.

Весь сладующій день посвящень быль визитамь. Прітажій отправился ділать визиты всімь городскимь сановникамь. Былъ съ почтеніемъ у губернатора, который, какъ оказалось, подобно Чичикову, быль ни толсть, ни тонокъ собой. имълъ на шев Анну и поговаривали даже, что былъ представлень къ звъздъ: впрочемъ, былъ большой добрякъ и даже самъ вышивалъ иногда по тюлю. Потомъ отправился къ вице-губернатору, потомъ былъ у прокурора, у предсфдателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у пачальника надъ казенными фабриками... жаль, что ифсколько трудно упоменть всехъ сильныхъ міра сего; но товольно сказать, что прітажій оказаль необыкновенную діятельность насчеть визитовъ: онъ явился даже засвидътельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потомъ еще долго сидълъ въ бричкъ, придумывая, кому бы еще отдать визить, да ужъ больше въ городь не нашлось чиновниковъ. Въ разговорахъ съ сими властителями, онъ очень искусно умъль польстить каждому. Губернатору намекнуль какъ-то вскользь, что въ его губернію възжаень какъ въ рай, дороги вездъ бархатныя, и что тѣ правительства, которыя назначають мудрыхъ сановниковъ, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказалъ что-то очень лестное насчетъ городскихъ будочниковъ; а въ разговорахъ съ вице-губернаторомъ и предсѣдателемъ палаты, которые были еще только статскіе совѣтники, сказалъ даже ошибкою два раза: «ваше превосходительство», что очень имъ понравилось. Слѣдствіемъ этого было то, что губернаторъ сдѣлалъ ему приглашеніе пожаловать къ нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочіе чиновники тоже, съ своей стороны, кто на обѣдъ, кто на бостончикъ, кто на чашку чаю.

О себѣ прітзжій, какъ казалось, избѣгалъ много говорить; если же говориль, то какими-то общими мъстами, съ замѣтною скромностью, и разговоръ его въ такихъ случаяхъ принималъ нъсколько книжные обороты: что онъ незначащій червь міра сего и недостоинъ того, чтобы много о немъ заботились, что испыталъ много на вѣку своемъ, претерпѣлъ на служов за правду, имѣлъ много непріятелей, нокушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успоконться, ищетъ избрать наконецъ мъсто для жительства, и что, прибывши въ этотъ городъ, почелъ за непремънный долгъ засвидътельствовать свое почтеніе первымъ его сановникамъ. Вотъ все, что узнали въ городъ объ этомъ новомъ лицѣ, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринкъ. Приготовление къ этой вечеринкъ заняло слишкомъ два часа времени, и здъсь въ прівзжемъ оказалась такая внимательность къ туалету, какой даже не вездѣ видывано. Послѣ небольшого послѣобъденнаго сна, онъ приказалъ подать умыться и чрезвычайно долго теръ мыломъ объ щеки, подперши ихъ изнутри языкомъ; потомъ. взявши съ плеча трактирнаго слуги нолотенце, вытеръ имъ со встхъ сторонъ полное свое лицо, начавъ изъ-за ушей и фыркнувъ прежде раза два въ самое лицо трактирнаго слуги; потомъ надёлъ передъ зеркаломъ манишку, выщиннулъ вылазшіе изъ носу два волоска и непосредственно за тъмъ очутился во фракъ брусничнаго

цвета съ искрой. Такимъ образомъ одевнись, покатился онъ въ собственномъ экинажћ по безконечно широкимъ улицамъ, озареннымъ гощимъ освещениемъ изъ кое-где мелькавшихъ оконъ. Впрочемъ, губернаторскій домъ быль такъ освъщенъ, хоть бы и для бала; коляски съ фонарями, нередъ подъездомъ два жандарма, форейторские крики вдали,словомъ все, какъ нужно. Вошедши въ залъ, Чичиковъ должень быль на минуту зажмурить глаза, потому что блескъ отъ свечей, ламиъ и дамскихъ илатьевъ былъ страшный. Все было залито свътомъ. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами тамъ и тамъ, какъ носятся мухи на быломъ сіяющемъ рафинадь въ пору жаркаго іюльскаго лвта, когда старая ключинца рубить и двлить его на сверкающіе обломки передъ открытымъ окномъ: діти всі глядять, собравшись вокругь, следя любонытно за движеніями жесткихъ рукъ ея, подымающихъ молотъ, а воздушные эскадроны мухъ, поднятые легкимъ воздухомъ, влетаютъ смало, какъ полные хозяева, и, пользуясь подслаповатостью старухи и солицемъ, безнокоющимъ глаза ся, обсынаютъ лакомые куски, гдв въ-разбитную, гдв густыми кучами. Насыщенныя богатымъ лѣтомъ, и безъ того на всякомъ щагу разставляющимъ лакомыя блюда, онв влетвли вовсе не съ темъ, чтобы всть, но чтобы только показать себя, пройтись взадъ и впередъ по сахарной кучћ, потереть одна о другую заднія или переднія ножки, или почесать ими у себя подъ крылышками, или, протянувши объ переднія лапки, потереть ими у себя надъ головою, повернуться, и опять улетьть, и онять прилетьть съ новыми докучными эскадронами. Не уситлъ Чичиковъ осмотраться, какъ уже быль схваченъ подъ руку губернаторомъ, который представиль его туть же губернаторив. Прівзжій гость и туть не урониль себя; онъ сказаль какой-то комплименть, весьма приличный для человѣка среднихъ лътъ, имъющаго чинъ не слишкомъ большой и не елишкомъ малый. Когда установившияся пары танцующихъ притисиули всёхъ къ стене, онъ, заложивши руки назадъ, глядъть на нихъ минуты двъ очень внимательно. Многія

дамы были хорошо одаты и но мода, другія одались во что Богъ послаль въ губернскій городъ. Мужчины здась, какъ и вездь, были двухъ родовъ: одни тоненькіе, которые все увивались около дамъ; нѣкоторые изъ нихъ были такого рода, что съ трудомъ можно было отличить ихъ отъ нетербургенихъ: имъли такъ же весьма обдуманно и со вкусомъ зачесанныя бакенбарды, или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лицъ, такъ же небрежно подседали къ дамамъ, такъ же говорили по-французски и смъщили дамъ такъ же, какъ и въ Петербургв. Другой родъ мужчинъ составляли толстые или такіе же, какъ Чпчиковъ, т. е. не такъ чтобы слишкомъ толстые, однакожъ и не тонкіе. Эти, напротивъ того, косились и пятились отъ дамъ и посматривали только по сторонамъ, не разставлялъ ли где губернаторскій слуга зеленаго стола для виста. Лица у нихъ были полныя и круглыя, на иныхъ даже были бородавки, кое-кто быль и рябовать; волось они на головъ не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манеръ чорто меня побери, какъ говорять французы: волосы у нихъ были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленныя и крыпкія. Это были почетные чиновники въ городь. Увы! толстые умъютъ лучше на этомъ свътъ обдълывать дъла свои, нежели тоненькіе. Тоненькіе служать больще по особеннымъ порученіямъ или только числятся и виляють туда и сюда; ихъ существованіе какъ-то слишкомъ легко. воздушно и совсъмъ ненадежно. Толстые же никогда не занимаютъ косвенныхъ мъстъ, а все прямыя, и ужъ если сядуть гдь, то сядуть надежно и крыпко, такъ что скорый мъсто затрещитъ и угнется подъ ними, а ужъ они не слетять. Наружнаго блеска они не любять; на нихъ фракъ не такъ ловко скроснъ, какъ у тоненькихъ, зато въ шкатулкахъ благодать Божія. У тоненькаго въ три года не остается ин одной души, не заложенной въ ломбардъ; у толетаго спокойно глядь-и явился гдф-инбудь въ концф города домъ, купленный на имя жены, потомъ въ другомъ конца другой домъ, потомъ близъ города деревенька, потомъ

и село со всеми угольями. Наконецъ, толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляеть службу, перебирается и дълается помъщикомъ, славнымъ русскимъ бариномъ, хлъбосоломъ, и живетъ, и хорошо живеть. А после него опять топенькіе наследники спускають, но русскому обычаю, на курьерскихъ все отцовское добро. Нельзя утанть, что ночти такого рода размышленія занимали Чичикова въ то время, когда онъ разсматриваль общество, и следствіемъ этого было то, что онъ наконецъ присоединился къ толстымъ, гдф встрфтилъ почти все знакомыя лица: прокурора, съ весьма черными густыми бровями и ивсколько подмигивавшимъ левымъ глазомъ, такъ. какъ будто бы говорилъ: «нойдемъ, братъ, въ другую комнату, тамъ я тебъ что-то скажу», — человъка, впрочемъ, серьезнаго и молчаливаго: почтмейстера, низенькаго человъка, но остряка и философа; предсъдателя налаты, весьма разсудительнаго и любезнаго человъка,-которые всъ привътствовали его какъ стариннаго знакомаго, на что Чичиковъ раскланивался, нъсколько на бокъ, впрочемъ не безъ пріятности. Туть же познакомился онъ съ весьма обходительнымъ и учтивымъ помъщикомъ Маниловымъ и нъсколько веуклюжимъ на взглядъ Собакевичемъ, который съ перваго раза ему наступилъ на ногу, сказавши: «Прошу прощенія». Туть же ему всунули карту на висть, которую онъ принялъ съ такимъ же въжливымъ поклономъ. Они съли за зеленый столъ и не вставали уже до ужина. Всъ разговоры совершенно прекратились, какъ случается всегда. когда наконецъ предаются занятію дільному. Хотя почтмейстерь быль очень рачисть, но и тоть, взявши въ руки карты, тотъ же часъ выразилъ на лицъ своемъ мыслящую физіономію, покрыль нижнею губою верхнюю и сохраниль такое положение во все время игры. Выходя съ фигуры. онъ ударялъ по столу крѣнко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!» если же король: «Пошель, тамбовскій мужикь!» А председатель приговариваль: «А я его по усамъ! А я ее по усамъ!» Иногда при утаръ карть по столу вырывались выраженія: «А! была не была, не съ чего, такъ съ бубенъ!» или же просто восклицанія: «черви! червоточина! пикенція!» или «пикендрасъ! пичурущухъ! пичура!» и даже просто: «пичукъ!»—названія, которыми перекрестили они масти въ своемъ обществъ. По окончаній игры, спорили, какъ водится, довольно громко. Прівзжій пашъ гость также спориль, но какъ-то чрезвычайно искусно, такъ что вев видвли, что онъ спорилъ, а между темъ пріятно спорилъ. Никогда онъ не говорилъ: «Вы пошли», но «вы изволили пойти; я имълъ честь покрыть вашу двойку», и тому подобное. Чтобы еще болве согласить въ чемъ-нибудь своихъ противниковъ, онъ всякій разъ подносилъ имъ всемъ свою серебряную съ финифтью табакерку, на днѣ которой замѣтили двѣ фіалки, положенныя туда для запаха. Вниманіе прівзжаго особенно заняли номъщики Маниловъ и Собакевичъ, о которыхъ было упомянуто выше. Онъ тотчасъ же освъдомился о нихъ, отозвавши туть же нёсколько въ сторону председателя и ночтмейстера. Ивсколько вопросовъ, имъ сделанныхъ, показали въ гостъ не только любознательность, но и основательность, ибо прежде всего разспросиль онъ, сколько у каждаго изъ нихъ душъ крестьянъ, и въ какомъ положеніи находятся ихъ имвнія, а потомъ уже освёдомился, какъ имя и отчество. Въ немного времени онъ совершенно успѣлъ очаровать ихъ. Пом'вщикъ Маниловъ, еще вовсе челов'вкъ не пожилой, имфвиній глаза сладкіе какъ сахаръ, и щурившій ихъ всякій разъ, когда смёялся, былъ отъ него безъ памяти. Онъ очень долго жалъ ему руку и просилъ убъдительно сделать ему честь своимъ прівадомъ въ деревню, къ которой, но его словамъ, было только пятнадцать верстъ отъ городской заставы, на что Чичиковъ, съ весьма вѣжливымъ наклонениемъ головы и искреннимъ пожатиемъ руки, отвічаль, что онь не только съ большою охотою готовь это исполнить, но даже почтеть за священнъйшій долгъ. Собакевичъ тоже сказалъ нѣсколько лаконически: «И ко мнѣ прошу», шаркичвини ногою, обутою въ сапогъ такого исполинскаго размѣра, которому врядъ ли гдѣ можно найти отвъчающую ногу, особливо въ нынѣшнее время, когда и на Руси начинаютъ выводиться богатыри.

На другой день Чичиковъ отправился на объдъ и вечеръ къ полицеймейстеру, гдф съ трехъ часовъ послф обфда засъли въ вистъ и пграли до двухъ часовъ ночи. Тамъ, мечаду прочимъ, онъ познакомился съ помъщикомъ Поздревымъ, человъкомъ льтъ тридцати, разбитнымъ малымъ, который ему, послѣ трехъ-четырехъ словъ, началъ говорить ты. Съ полицеймейстеромъ и прокуроромъ Ноздревъ тоже быль на ты п обращался по-дружески; но, когда съли играть въ большую игру, полицеймейстеръ и прокуроръ чрезвычайно внимательно разсматривали его взятки и следили почти за всякою картою, съ которой онъ ходилъ. На другой день Чичиковъ провелъ вечеръ у предсъдателя палаты, который принималь гостей своихъ въ халать, ивсколько замасленомъ, и въ томъ числъ двухъ какихъ-то дамъ. Нотомъ быль на вечерт у вице-губернатора, на большомъ объдт у откупщика, на небольшомъ объдъ у прокурора, которын вирочемъ стоилъ большого: на закускв послв объдни, данной городскимъ главою, которая тоже стоила объда. Словомъ, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и въ гостиницу прівзжаль онъ съ темъ только, чтобы заснуть. Пріфзжій во всемъ какъ-то умфлъ найтиться и показаль въ себъ опытнаго свътскаго человъка. О чемъ бы разговоръ ни быль, онъ всегда умѣлъ поддержать его: ила ли речь о лошадиномъ заводе-онъ говорилъ и о лошадиномъ заводъ; говорили ли о хорошихъ собакахъ, и здъсь онь сообщаль очень дільныя замічанія: трактовали ли касательно следствія, произведеннаго казенною палатою-онъ показалъ, что ему не безъизвъстны и судейскія продълки; было ли разсуждение о бильярдной игрф-и въ бильярдной игрф не давалъ онъ промаха; говорили ли о добродътелии о добродътели разсуждаль онъ очень хорошо, даже со слезами на глазахъ; объ выдълкъ горячаго вина-и въ горячемъ винв зналъ онъ прокъ: о таможенныхъ надемотр-

щикахъ и чиновникахъ-и о нихъ онъ судилъ такъ, какъ будто бы и самъ былъ и чиновникомъ, и надсмотринкомъ. Но замічательно, что онъ все это уміль облекать какою-то степенностью, умёль хорошо держать себя. Говориль ни громко, ни тихо, а совершенно такъ, какъ следуетъ. Словомъ, куда ни повороти, былъ очень порядочный человѣкъ. Вст чиновники были довольны прітадомъ новаго лица. Губернаторъ объ немъ изъяснился, что онъ благонамъренный человъкъ; прокуроръ-что онъ дъльный человъкъ; жандармскій полковникъ говориль, что онъ ученый человіжь; предсъдатель палаты-что онъ знающій и почтенный человъкъ; полицеймейстерь—что онъ почтенный и любезный человъкъ; жена полицеймейстера-что онъ любезнъйшій и обходительнъйшій человъкъ. Даже самъ Собакевичъ, который ръдко отзывался о комъ-нибудь съ хорошей стороны, пріфхавши довольно поздно изъ города и уже совершенно раздѣвшись и легши на кровать возлѣ худощавой жены своей, сказалъ ей: «Я, душенька, быль у губернатора на вечерѣ, и у полицеймейстера объдаль, и познакомился съ коллежскимъ совътникомъ Навломъ Ивановичемъ Чичиковымъ: препріятный человъкъ!» На что супруга отвъчала: «Гм!» и толкнула его ногою.

Такое мивніе, весьма лестное для гостя, составплось о немъ въ городів, и оно держалось до тіхть поръ, покамівсть одно странное свойство гостя и предпріятіе, или, какъ говорять въ провинціяхъ, пассажъ, о которомъ читатель скоро узнаетъ, не привело въ совершенное недоумівніе почти весь городъ.

#### ГЛАВА II.

Уже болье недъли прівзжій господинъ жилъ въ городь, разъьзжая по вечеринкамъ и объдамъ и такимъ образомъ проводя, какъ говорится, очень пріятно время. Наконецъ онъ рышился перенести свои визиты за городъ и навыстить помыщиковъ Манилова и Собакевича, которымъ далъ слово.

Можеть-быть, къ сему побудила его другая, болъе существенная причина, дъло болъе серьезное, близшее къ сердцу... Но обо всемъ этомъ чигатель узнаетъ постепенно и въ свое время, если только будеть имать теривніе прочесть предлагаемую повъсть, очень длиниую, имьющую потомъ раздвинуться шире и просториве, по мърв приближенія къ концу, вънчающему дъло. Кучеру Селифану отдано было приказаніе рано поутру заложить лошадей въ изв'єстную бричку; Иструшкѣ приказано было оставаться дома, смотрѣть за комнагой и чемоданомъ. Для читателя будетъ не лишнимъ познакомиться съ сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не такъ замѣтныя и то, что называють второстепенныя или даже третьестепенныя, -дояту скин ви он имеон инижуди и идох энцави ктох ждены и развъ кое-гдъ касаются и легко зацъилиють ихъ: но авторъ любитъ чрезвычайно быть обстоятельнымь во всемъ, и съ этой стороны, несмотря на то, что самъ человъть русскій, хочеть быть аккуратень, какъ нъмець. Это займеть, впрочемь, не много времени и мфста, потому что не много нужно прибавить къ тому, что уже читатель знаетъ. то-есть, что Петрушка ходиль въ ифсколько инфокомъ коричиевомъ сюртукт съ барскаго илеча и имълъ, по обычаю лодей своего званія, крупный посъ и губы. Характера онъ быль больше молчаливаго, чёмъ разговорчиваго; имъль даже благородное нобуждение къ просвъщению, т. е. чтению книгъ. содержаніемъ которыхъ не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленнаго героя, просто букварь, или молитвенникъ, — онъ все читалъ съ равнымъ вниманіемъ; если бы ему подвернули химію, онъ и отъ нея бы не отказался. Ему правилось не то, о чемъ читалъ опъ, но больше самое чтеніе, или, лучше сказать, процессъ самого чтенія, что воть-де изь буквъ вічно выходить какоениохдь слово, которое, иной разъ, чорть знаетъ, что и значить. Это чтеніе совершалось болье въ лежачемъ положенія, въ передней, на кровати и на тюфякъ, сдълавшемся отъ такого обстоятельства убитымъ и тоненькимъ, какъ ленешка.

Кромъ страсти къ чтенію, онъ имъль еще два обыкновенія, составлявшія две другія его характеристическія черты: спать не раздіваясь, такъ, какъ есть, въ томъ же сюртукі, и носить всегда съ собою какой-то свой особенный воздухъ, своего собственнаго запаха, отзывавшійся нісколько жилымь покоемъ, такъ что достаточно было ему только пристроить гдь-нибудь свою кровать, хоть даже въ необитаемой дотоль комнать, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что въ этой комнать льть десять жили люди. Чичиковъ, будучи человъкъ весьма щекотливый и даже въ нъкоторыхъ случаяхъ привередливый, потянувши къ себъ воздухъ на свіжій нось почтру, только помарщивался, да встряхивалъ головою, приговаривая: «Ты, братъ, чортъ тебя знаетъ, потвешь, что ли. Сходилъ бы ты хоть въ баню». На что Петрушка ничего не отвъчалъ и старался тутъ же заняться какимъ-нибудь дёломъ: или подходилъ со щеткой къ висъвшему барскому фраку, или просто прибиралъ чтонибудь. Что думаль онъ въ то время, когда молчаль? Можетъ-быть, онъ говорилъ про себя: «И ты однакожъ хорошъ; не надовло тебв сорокъ разъ повторять одно и то же...» Богъ въдаетъ, трудно знать, что думаетъ дворовый криностной человикъ въ то время, когда баринъ ему даеть наставленіе. Итакъ, вотъ что на первый разъ можно сказать о Петрушкъ. Кучеръ Селифанъ былъ совершенно другой человъкъ... Но авторъ весьма совъстится занимать такъ долго читателей людьми низкаго класса, зная по опыту, какъ неохотно они знакомятся съ низкими сословіями. Таковъ уже русскій челов'якъ: страсть сильная зазнаться съ тыть, который бы хотя однимъ чиномъ былъ его повыше, и шапочное знакомство съ графомъ или княземъ для него лучше всякихъ твеныхъ дружескихъ отношеній. Авторъ даже онасается за своего героя, который только коллежскій совътникъ. Падворные совътники, можетъ быть, и познакомятся съ нимъ, но тѣ, которые подобрались уже къ чинамъ генеральскимъ, — тв, Богъ въсть, можетъ-быть, даже бросять одинь изъ техъ презрительныхъ взглядовъ, которые

бросаются горто человъкомъ на все, что ни пресмыкается у потъ его, или, что еще хуже, можетъ-быть, проилуть убінственнымъ для автора невниманіемъ. По какъ ни прискоро́но то и другое, а все однакожъ нужно возвратиться къ герою. Итакъ, отдавши нужныя приказанія еще съ вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись съ ногъ до головы мокрою губкои. что дълалось только но воскреснымъ днямъ.—а въ тотъ день случилось воскресенье. — выбрившись такимъ образомъ, что щеки сдълались настоящій атласъ, въ разсужденій гладкости и лоска, надъвни фракъ брусничнаго цвъта съ искрой и потомъ шинель на большихъ медвъдяхъ, онъ сошель съ лъстищи, поддерживаемый подъ руку то съ одной, то съ другой стороны трактирнымъ слугою, и сълъ въ бричку. Съ громомъ вытхала бричка изъ-подъ воротъ гостиницы на улицу. Проходившій понъ сняль шляпу, нёсколько мальчишекъ въ замаранныхъ рубашкахъ протянули руки, приговаривая: «Баринъ, подай спротинкъ!» Кучеръ, замътивши, что одинъ изъ нихъ быль большой охотникъ становиться на запятки, хлыснуль его кнутомъ, и бричка пошла прыгать по камнямъ. Не безъ радости быль вдали узрѣтъ полосатый шлагбаумъ. дававшій знать, что мостовой, какъ и всякой другой мукв. будеть скоро конець. и, еще насколько разъ ударившись довольно кринко головою въ кузовъ, Чичиковъ понесся наконецъ но мягкой земль. Едва только ущелъ назадъ городъ. какъ уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по объимъ сторонамъ дороги: кочки, ельникъ, инзенькіе, жидкіе кусты молодыхъ сосенъ, обгорылые стволы старыхъ, дикій верескъ и тому подобный вздоръ. Попадались вытянутыя по шнурку деревни, постройною похожія на старыя складенныя дрова, покрытыя стрыми крычими съ ръзными деревянными подъ ними украшеніями, въ вить вислуихъ шитыхъ узорами утиральниковъ. Иъсколько мужиковъ, по обыкновенію, зівали, ситя на лавкахъ персть кородами, въ своихъ овчиныхъ тулунахъ; бабы, съ толстыми липэми п перевязанными трудями, смотрфли изъ верхинуъ оконь: изъ

нижнихъ глядѣлъ теленокъ, или высовывала слѣпую морду свою свинья. Словомъ, виды извѣстные. Проѣхавши пятнадцатую версту, онъ вспомнилъ, что здѣсь, по словамъ Манилова, должна быть его деревня, но г шестнадцатая верста пролетѣла мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшіеся навстрѣчу, то врядъ ли бы довелось имъ потрафить на ладъ. На вопросъ: «далеко ли деревня Заманиловка», — мужики сняли шляпы, и одинъ изъ нихъ, бывшій поумнѣе и носившій бороду клиномъ, отвѣчалъ: «Маниловка, можетъ-быть, а не Заманиловка?»

«Ну, да. Маниловка».

«Маниловка! А какъ провдешь еще одну версту, такъ вотъ тебв, то-есть, такъ прямо направо».

«Направо?» отозвался кучеръ.

«Направо», сказалъ мужикъ. «Это будетъ тебѣ дорога въ Маниловку; а Заманиловки никакой нѣтъ. Она зовется такъ, то-есть, ея прозваніе Маниловка, а Заманиловки тутъ вовсе нѣтъ. Тамъ прямо на горѣ увидишь домъ, каменный, въ два этажа,—господскій домъ, въ которомъ, то-есть, живетъ самъ господинъ. Вотъ это тебѣ и есть Маниловка, а Заманиловки совсѣмъ нѣтъ никакой здѣсь и не было».

Побхали отыскивать Маниловку. Пробхавши двѣ версты. встрѣтили поворотъ на проселочную дорогу; но уже и двѣ, и три, и четыре версты, кажется, сдѣлали, а каменнаго дома въ два этажа все еще не было видно. Тутъ Чичиковъ вспоминлъ, что если пріятель приглашаетъ къ себѣ въ деревню за пятнадцать верстъ, то значитъ, что къ ней есть вѣрныхъ тридиать. Деревня Маниловка немногихъ могла заманить свониъ мѣстоположеніемъ. Домъ господскій стоялъ одиночкой на юру, то-есть на возвышеніи, открытомъ всѣмъ вѣтрамъ, какимъ только вздумается подуть; покатость горы, на которой онъ стоялъ, была одѣта подстриженнымъ дерномъ. На ней были разбросаны по-англійски двѣ-три клумбы съ кустами сиреней и желтыхъ акацій; иять-шесть березъ небольшими купами кое-гдѣ возносили свои мелколистныя, жиденькія

вершины. Подъ двумя изъ нихъ видна была бестдка съ илоскимъ зеленымъ куполомъ, деревянными голубыми комоннами и надинсью: «храмъ уединеннаго размышленія»: пониже прудъ, кокрытый зеленью, что, впрочемъ, не въ диковинку въ аглицкихъ садахъ русскихъ помещиковъ. У подощвы этого возвышенія, и частію по самому скату, темнили вдоль и поперекъ стренькія бревенчатыя избы, которыя герой наигь, неизвастно, по какимъ причинамъ, въ ту-жъ минуту принялся считать и насчиталь болье двухсоть. Нигда между ними растущаго деревца или какой-нибудь зелени: вездъ глядъло только одно бревно. Видъ оживляли дві бабы, когорыя, картинно подобравши платья и подтыкавинсь со встхъ сторонъ, брели по колтии въ прудъ, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, гдѣ видны были два запутавшіеся рака и блестіла попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою въ ссорѣ и за что-то перебранивались. Поодаль, въ сторонъ, темнъль какимъ-то скучно-синеватымъ цвътомъ сосновый лъсъ. Даже самая ногода весьма кстати прислужилась: день былъ не то ясный. не то мрачный, а какого-то свътло-съраго цвъта, — какой бываеть только на старыхъ мундирахъ гариизонныхъ солдать, этого, вирочемъ, мирнаго войска, во отчасти нетрезваго по воскреснымъ днямъ. Для пополненія картины не было недостатка въ изтухъ, предвозвъстинкъ перемънчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самаго мозгу носами другихъ пътуховъ по извъстнымъ діламъ волокитства, горланилъ очень громко и даже нохлонываль крыльями, обдерганными какъ старыя рогожки. Подъежая ко двору. Чичиковъ заметилъ на крыльце самого хозянна, который стояль въ зеленомъ шалоновомъ сюртукъ, приставивъ руку ко лоу, въ видъ зонтика надъ глазами, чтобы разсмотрать получие потьажавшій экинажъ. По мфрф того, какъ бричка близилась къ крыльну, глаза его дълались веселье, и улыбка раздвигалась болье и болве.

«Павелъ Ивановичъ!» вскричалъ онъ наконецъ, когда

Чичиковъ вылѣзалъ изъ брички. «Насилу вы таки насъ вспомнили!»

Оба пріятеля очень крѣпко пецѣловались, и Маниловъ увель своего гостя въ комнату. Хотя время, въ продолжение котораго они будуть проходить съни, переднюю и столовую, нвсколько коротковато, но попробуемь, не успвемь ли какънибудь имъ воспользоваться и сказать кое-что о хозяний дома. Но тутъ авторъ долженъ признаться, что подобное предпріятіе очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размѣра: тамъ просто бросай краски со всей руки на полотно — черные палящіе глаза, нависшія брови, переръзанный морщиною лобъ, перекинутый черезъ плечо черный или алый какъ огонь плащъ, — и портреть готовъ; но вотъ эти вев господа, которыхъ много на свъть, которые съ вида очень похожи между собою, а между темъ, какъ приглядишься, увидишь много самыхъ неуловимыхъ особенностей. — эти господа страшно трудны для портретовъ. Тутъ придется сильно напрягать вниманіе, пока заставишь передъ собою выступить всв тонкія, почти невидимыя черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный въ наукт выпытыванія взглядъ.

Одинъ Богъ развѣ могъ сказать, какой былъ характеръ Манилова. Есть родъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ: люди такъ себъ, ни то, ни сё, ни въ городъ Богданъ, ни въ селъ Селифанъ, ио словамъ пословицы. Можетъ-быть, къ нимъ слѣдуетъ примкнуть и Манилова. На взглядъ онъ былъ человѣкъ впдный; черты лица его были не лишены пріятности. но въ эту пріятность, казалось, черезчуръ было передано сахару: въ пріемахъ и оборотахъ его было что-то занскивающее расположенія и знакомства. Онъ улыбался заманчиво, былъ бѣлокуръ, съ голубыми глазами. Въ первую минуту разговора съ нимъ не можешь не сказать: «Какой пріятный и добрый человѣкъ!» Въ слѣдующую затѣмъ минуту ничего не скажешь, а въ третью скажешь: «Чортъ знаетъ, что такое!» и отойдешь подальше; если-жъ не отойдешь, то почувствуешь скуку смертельную. Отъ него не

дожденься никакого живого или хоть даже запосчиваго слова, какое можень услышать почти отъ всякаго, если косненься задирающаго его предмета. У всякаго есть свои задоръ: у одного задоръ обратился на борзымъ собакъ: другому кажетел, что онъ сильный любитель музыки и удивительно чувствуеть всв глубокія міста въ ней; третій мастеръ лихо пообъдать; четвертый сыграть роль, хоть одинмъ вершкомъ повыше той, которая ему назначена; нятый, съ желаніемъ болье ограниченнымъ, спитъ и грезитъ о томъ, какъ бы пройтиться на гуляный съ флигель-адъютантомъ, наноказъ своимъ пріятелямъ, знакомымъ и даже незнакомымъ; шестой уже одаренъ такою рукою, которая чувствуетъ желаніе сверхъестественное заломить уголь какому-нибудь обобновому тузу или двойкв, тогда какъ рука седьмого такъ и лезетъ произвести где-нибудь порядокъ, подобраться поближе къ личности станціоннаго смотрителя или ямициковъ, словомъ — у всякаго есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома онъ говорилъ очень мало и большею частью размынияль и думаль, но о чемъ онъ думаль, тоже развъ Богу было извастно. Хозяйствомъ, нельзя сказать, чтобы онъ занимался, онъ даже никогда не фадилъ на поля; хозяйство шло какъ-то само собою. Когда приказчикъ говорилъ: «хорошо бы, баринъ, то и то сделать»; «да, не дурно», отвечаль онь обыкновенно, кури трубку, которую курить сдалалъ привычку, когда еще служилъ въ армін, гдф считался скромивишимъ, деликативишимъ и образованивишимъ офицеромъ. «Да, именно не дурно», новторялъ онъ. Когда приходиль къ нему мужикъ и, почесавши рукою затылокъ, говорилъ: «Баринъ, позволь отлучиться на работу, подать заработать»: «ступай», говориль онь, куря трубку, и ему даже въ голову не приходило, что мужикъ шелъ пъянствовать. Иногда, глядя съ крыльца на дворъ и на прудъ, говорилъ онъ о томъ, какъ бы хорошо было, если бы вдругъ отъ дома провести подземный ходъ, или чрезъ прудъ выстроить каменный мость, на которомъ бы были по объимъ сторонамъ лавки, и чтобы въ нихъ си укли купцы и продавали

разные мелкіе товары, нужные для крестьянъ. При этомъ глаза его ділались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение. Впрочемъ, всв эти прожекты такъ и оканчивались только одними словами. Въ его кабинетъ всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 страницѣ, которую онъ постоянно читалъ уже два года. Въ домѣ его чего-нибудь вѣчно недоставало: въ гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой матеріей, которая, вфрио, стоила весьма не лешево: но на два кресла ея не достало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочемъ, хозяннъ въ продолженіе ніскольких літь всякій разь предостерегаль своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». Въ иной комнатъ и вовсе не было мебели, хотя и было говорено въ первые дни послѣ женитьбы: «Душенька, нужно будеть завтра похлопотать, чтобы въ эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру подавался на столь очень щегольской подсвичникъ изъ темной бронзы, съ тремя античными граціями, съ перламутнымъ щегольскимъ щитомъ, и рядомъ съ нимъ ставился какой-то просто медный инвалидь, хромой, свернувшійся на сторону и весь въ саль, хотя этого не замьчаль ни хозяннь, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочемъ, они были совершенно довольны другъ другомъ. Несмотря на то, что минуло болѣе восьми лътъ ихъ супружеству, изъ нихъ все еще каждый приносиль другому или кусочекъ яблочка, или конфетку, или орф-. чекъ, и говорилъ трогательно-нѣжнымъ голосомъ, выражавшимъ совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротикъ, я тебъ положу этотъ кусочекъ». Само собою разумвется, что ротикъ раскрывался при этомъ случав очень граціозно. Ко дню рожденія приготовляемы были сюрпризыкакой-нибудь бисерный чехольчикъ на зубочистку. И весьма часто, сидя на диванъ, вдругъ, совершенно неизвъстно, изъ какихъ причинъ, одинъ, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору въ рукахъ, они напечатлівали другь другу такой томный и длинный

понтлуй, что въ продолжение его можно бы легко выкурить иаленькую соломенную сигарку. Словомъ, они были то, что говорится счастливы. Конечно, можно бы зам'ятить, что въ дом'в есть много другихъ занятій, кром'в продолжительныхъ поцълуевъ и сюрпризовъ, и много бы можно стълать разныхъ запросовъ. Зачъмъ, напримъръ, глупо и безъ толку готовится на кухиъ? Зачъмъ довольно нусто въ кладовой? Зачемъ воровка ключинца? Зачемъ нечистоплотны и пьяницы слуги? Зачемъ вся дворня спить немилосерднымъ образомъ и повъсничаеть все остальное время? По все это предметы визкіе, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее восинтаніе, какъ извъстно, получается въ наисіонахъ: а въ нансіонахъ, какъ извъстно, три главные предмета составляють основу человьческихъ добродьтелей: французскій языкъ, необходимый для счастія семейственной жизни, фортеньяно, для доставленія пріятныхъ минутъ супругу и, наконецъ, собственно хозяйственная часть: вязаніе кошельковъ и другихъ сюриризовъ. Впрочемъ, бываютъ разныя усовершенствованія и изм'яненія въ методахъ, особенно въ нынашнее время: все это болье зависить отъ благоразумія и способностей самихъ содержательницъ наисіона. Въ другихъ нансіонахъ бываеть такимъ образомъ, что прежде фортеньяно, нотомъ французскій языкъ, а тамъ уже хозянственная часть. А иногда бываеть и такъ, что прежде хозяиственная часть, т. е. вязаніе сюриризовъ, потомъ французскій языкъ, а тамъ уже фортецьяно. Разныя бывають методы. Не мъшаетъ сдълать еще замъчаніе, что Манилова... но, признаюсь, о дамахъ я очень боюсь говорить. да пригомъ мив нора возвратиться къ нашимъ героямъ. которые стояли уже ифсколько минуть передъ дверями гостиной, взаимно управиввая другь друга проити внередъ.

«Ствлайте милость, не безпокойтесь такъ для меня, я пройту послы», говорилъ Чичиковъ.

«Иттъ. Павелъ Ивановичъ. нѣтъ, вы —гость», говорилъ Маниловъ, показывая ему рукою на дверь. «Не затрудняйтесь, пожалуйста не затрудняйтесь; пожалуйста проходите», говориль Чичиковъ.

«Нфтъ. ужъ извините, не допущу пройти позади такому пріятному, образованному гостю».

«Почему-жъ образованному?.. Пожалуйста проходите!»

«Ну, да ужъ извольте проходить вы».

«Да отчего-жъ?»

«Пу, да ужъ оттого!» сказалъ съ пріятною улыбкою Манпловъ.

Наконецъ оба пріятеля вошли въ дверь бокомъ и нѣсколько притиснули другъ друга.

«Позвольте мнѣ вамъ представить жену мою», сказалъ Маниловъ. «Душенька! Павелъ Ивановичъ!»

Чичиковъ, точно, увидѣлъ даму, которую онъ совершенно было не примѣтилъ, раскланиваясь въ дверяхъ съ Маниловымъ. Она была недурна, одѣта къ лицу. На ней хорошо сидѣлъ матерчатый шелковый капотъ блѣднаго цвѣта; тонкая небольшая кисть руки ея что-то бросила поспѣшно на столъ и сжала батистовый платокъ съ вышитыми уголками. Она поднялась съ дивана, на которомъ сидѣла. Чичиковъ не безъ удовольствія подошелъ къ ея ручкѣ. Манилова проговорила, нѣсколько даже картавя, что онъ очень обрадовалъ ихъ своимъ пріѣздомъ, и что мужъ ея, не проходило дня, чтобы не вспоминалъ о немъ.

«Да», примолвиль Маниловъ: «ужъ она бывало все спрашиваетъ меня: «Да что же твой пріятель не ѣдетъ?» «Погоди, душенька, пріѣдетъ». А вотъ вы наконецъ и удостоили насъ своимъ посѣщеніемъ. Ужъ такое право доставили наслажденіе—майскій день... именины сердца»...

Чичиковъ, услышавши, что дѣло уже дошло до именинъ сердца, нѣсколько даже смутился и отвѣчалъ скромно, что ни громкаго имени не имѣетъ, ни даже ранга замѣтваго.

«Вы все имътете», прервалъ Манпловъ съ такою же пріятною улыбкою: «все имътете, даже еще болье».

«Какъ вамъ показался нашъ городъ?» примолвила Манилова. «Пріятно ли провели тамъ время?»

«Очень хороний гороть, прекрасный городъ», отвычаль Чичиковъ; «и время проведъ очень пріятно; общество самое обходительнос».

«А какъ вы пашли нашего губернатора?» сказала Манилова.

«Пе правда ли, что препочтенићиши и прелюбезићиши человѣкъ?» прибавилъ Маниловъ.

«Совершенная правда», сказалъ Чичиковъ: «препочтенифінній человъкъ. И какъ онъ вошелъ въ свою юлжность, какъ понимаетъ ее! Нужно желать побольше такихъ людей».

«Какъ онъ можетъ этакъ, знаете, принять всякаго, наблюсти деликатность въ своихъ поступкахъ», присовокуцилъ Маниловъ съ улыбкою, и отъ удовольствія почти совсёмъ зажмурилъ глаза, какъ котъ, у котораго слегка пощекотали за ушами пальцемъ.

«Очень обходительный и пріятный человікть», продолжаль Чичиковь: «и какой искусникъ! Я даже никакъ не могъ предполагать этого: какъ хорошо вышиваетъ разные домашніе узоры! Онъ мит показываль своей работы кошелекъ: рфдкая дама можетъ такъ искусно вышить».

«А вице-губернаторъ, не правда ли, какой милый человѣкъг» сказалъ Маниловъ, опять нѣсколько принцуривъглаза.

«Очень, очень достойный человакъ», отвачаль Чичиковъ.

«Ну, нозвольте, а какъ вамъ показался полицеименетеръ? Не правда ли, что очень пріятный человѣкъ?»

«Чрезвычайно пріятный, и какой умный, какой начитанпый человѣкъ! Мы у него проиграли въ висть вмѣстѣ съ прокуроромъ и предсѣдателемъ палаты до самыхъ поздиихъ пѣтуховъ. Очень, очень достойный человѣкъ!

«Иу, а какого вы милия о жент полиненмейстера? прибавила Манилова. «Пе правда ли, прелюбезная женщина?».

«О, это одна изъдестойнъннихъ женшинъ, какихъ только я знаю», отвъчалъ Чичиковъ. За симъ не пропустили предсъдателя палаты, почтмейстера, и такимъ образомъ перебрали почти всъхъ чиновниковъ города, которые всъ оказались самыми достойными люльми.

«Вы всегда въ деревив проводите время?» сдвлалъ наконецъ въ свою очередь вопросъ Чичиковъ.

«Больше въ деревнѣ», отвѣчалъ Маниловъ. «Иногда. впрочемъ, пріѣзжаемъ въ городъ для того только, чтобы увидѣться съ образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти».

«Правда, правда», сказалъ Чичиковъ.

«Конечно», продолжалъ Манпловъ: «другое дѣло, если бы сосѣдство было хорошее, если бы, напримѣръ, такой человѣкъ, съ которымъ бы, въ нѣкоторомъ родѣ, можно было поговорить о любезности, о хорошемъ обращеніи, слѣдить какую-нибудь этакую науку, чтобы этакъ расшевелило душу. дало бы, такъ сказать, наренье этакое...» Здѣсь онъ еще что-то хотѣлъ выразить, но, замѣтивши, что нѣсколько зарапортовался, ковырнулъ только рукою въ воздухѣ и продолжалъ: «тогда, конечно, деревня и уединеніе имѣли бы очень много пріятностей. Но рѣшительно нѣтъ никого... Вотъ только иногда почитаешь «Сынъ Отечества».

Чичиковъ согласился съ этимъ совершенно, прибавивши, что ничего не можетъ быть пріятнѣе, какъ жить въ уединеньи, наслаждаться зрѣлищемъ природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

«По знаете ли», прибавилъ Маниловъ: «все, если нѣтъ друга, съ которымъ бы можно подѣлиться...»

«О, это справедливо, это совершенно справедливо!» прервать Чичиковъ. «Что вст сокровища тогда въ мірт.! Не имый денегь, имый хорошихъ людей для обращенія, сказаль одинъ мудрецъ».

«И знасте, Павелъ Ивановичъ», сказалъ Маниловъ, явя въ лицѣ своемъ выраженіе не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстурѣ, которую ловкій свѣтскій докторъ засластилъ немилосердно, воображая ею обрадовать

націєнта: «тогда чувствуєнь какое-то, въ и которомъ роді: духовное наслажденіе... Вотъ какъ. наприміръ, теперь. когду случай мніз доставиль счастіе можно сказать, різдкое, образдовое, говорить съ вами и наслаждеться пріятнымъ вашимъ разговоромъ...»

«Иомилуйте, что-жъ за пріятный разговоръг.. Ничтожный челов'єкъ, и больше инчего», отв'єчалъ Чичиковъ.

«О, Навелъ Ивановичъ! Позвольте миб быть откровеннымъ: я бы съ радостью отдаль половину всего моего состоянія, чтобы имѣть часть тѣх" достоинствъ, которыя имѣте вы!..»

«Напротивъ, я бы почелъ съ своей стороны за величайшее...»

Неизьфстно, до чего бы дошло взаимное изліяніе чувствъ обоихъ пріятелей, если бы вошедшій слуга не доложиль, что кушанье готово.

«Прошу покоривінне», сказаль Маниловъ.

«Вы извините, если у насъ изгъ такого обяда, какой на паркетахъ и въ столицахъ: у насъ просто, по русскому обычаю, щи, но отъ чистаго сердца. Покоризише прошу».

Тутъ они еще ифсколько времени поспорили о томъ, кому первому войти, и наконецъ Чичиковъ вошелъ о́окомъ въ столовую.

Въ столовой уже стояли два мальчика, сыновыя Манилова, которые были въ тѣхъ лѣтахъ, когда сажають уже дѣтей за столъ, но еще на высокихъ стульяхъ. При нихъ стоялъ учитель, поклонившийся вѣжливо и съ улыбкою. Хозяйка сѣла за свою суповую чашку: гость былъ посаженъ между хозяиномъ и хозяйкою, слуга завязаль дѣтямъ на шею салфетки.

«Какія миленькія діти!» сказаль Чичиковь, посмотрівы на нихъ: «а который годъ?»

«Старшему осьмой, а меньшому вчера голько минуло шесть», сказала Манилова.

«Оемистоклюсъ!» сказалъ Маниловъ, обранившись къ старшему, который старался освободать свои полбородокъ, завязанный лаксемъ въ салфетку. Чичиковъ поднялъ нѣсколько бровь, услышавъ такое отчасти греческое имя, которому, не извъстно почему, Маниловъ далъ окончаніе на месь; но постарался тотъ же часъ привесть лицо въ обыкновенное положеніе.

«Оемистоклюсъ, скажи мнѣ: какой лучшій городъ во Франціп?»

Здѣсь учитель обратилъ все вниманіе на Өемистоклюса и, казалось, хотѣлъ ему вскочить въ глаза, но, наконецъ, совершенно успокоился и кивнулъ головою, когда Өемистоклюсъ сказалъ: «Парижъ».

«А у насъ какой лучшій городъ?» спросиль опять Маниловъ.

Учитель опять настроиль вниманіе.

- «Петербургъ», отвѣчалъ Өемистоклюсъ.
- «А еще какой?»
- «Москва», отвѣчалъ Өемистоклюсъ.
- «Умница, душенька!» сказаль на это Чичиковъ. «Скажите однакожъ...» продолжаль онъ, обратившись тутъ же съ нѣкоторымъ видомъ изумленія къ Маниловымъ. «Вътакія лѣта и уже такія свѣдѣнія. Я долженъ вамъ сказать, что въ этомъ ребенкѣ будутъ большія способности!»
- «О, вы еще не знаете его!» отвъчалъ Маниловъ: «у него чрезвычайно много остроумія. Вотъ меньшой, Алкидъ, тотъ не такъ быстръ, а этотъ сейчасъ, если что-нибудь встрътитъ: букашку, козявку, такъ ужъ у него вдругъ глазенки и забъгаютъ; побъжитъ за ней слъдомъ и тотчасъ обратитъ вниманіе. Я его прочу по дипломатической части. Оемистоклюсъ!» продолжалъ онъ, снова обратясь къ нему: «хочень быть посланникомъ?»

«Хочу», отвічаль Өемистоклюсь, жуя хлібов и болтая головой направо и наліво.

Въ это время стоявшій позади лакей утеръ посланнику носъ и очень хорошо сділаль, иначе бы канула въ супъ препорядочная посторонняя капля. Разговоръ начался за столомъ объ удовольствій спокойной жизни, прерываемый

замьчаніями хозяйки о городскомъ театрів и объ актерахъ. Учитель очень внимательно глядьлъ на разговаривающихъ и, какъ только замьчалъ, что они были готовы уемфхнуться, въ ту же минуту открывалъ ротъ и смьялся съ усердіемъ. Въроятно, онъ быль человысь признательный и хотылъ заплатить этимъ хозянну за хорошее обращеніе. Одинъ разъ, вирочемъ, лицо его приняло суровый видъ, и онъ строго застучалъ но столу, устремивъ глаза на сидъвнихъ насупротивъ его дътей. Это было у мъста, потому что Оемистоклюсъ укусилъ за ухо Алкида, и Алкидъ, зажмуривъ глаза и открывъ ротъ, готовъ былъ зарыдать самымъ жалкимъ образомъ, но, почувствовавъ, что за это легко можно было линиться блюда, привелъ ротъ въ прежнее положеніе и началъ со слезами грызть баранью кость, отъ которой у него объ щеки лоснились жиромъ.

Хозяйка очень часто обращалась къ Чичикову со словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиковъ отвъчалъ всякій разъ: «Покоритание благодарю, я сытъ. Пріятный разговоръ лучше всякаго блюда».

Уже встали изъ-за стола. Маниловъ былъ доволенъ чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился такимъ образомъ препроводить его въ гостиную, какъ вдругъ гость объявилъ, съ весьма значительнымъ видомъ, что онъ намъренъ съ нимъ поговорить объ одномъ очень нужномъ дѣлѣ.

«Въ такомъ случат позвольте мит васъ попросить въ мон кабинетъ», сказалъ Маниловъ, и повелъ въ небольшую комнату, обращенную окномъ на синтвийй лѣсъ. «Вотъ мой уголокъ», сказалъ Маниловъ.

«Иріятная комнатка», сказалъ Чичиковъ, окинувши ее глазами. Комната была, точно, не безъ пріятности: стъны были выкрашены какон-то голубенькой краской, въ розв сфенькой; четыре стула, одно кресло, столъ, на котором влежала книжка съ заложенною заклалкою, о которой мы уже имъти случай упомлиуть; иъсколько исписанныхъ бумлъ; но больше всего было табаку. Опъ быль въ разныхъ

видахъ: въ картузахъ и въ табашпицѣ, и, наконецъ, насынанъ былъ просто кучею на столѣ. На обоихъ окнахъ тоже помѣщены были горки выбитой изъ трубки золы, разставленныя не безъ старанія очень красивыми рядками. Замѣтно было, что это иногда доставляло хозяину препровожденіе времени.

«Позвольте васъ попросить расположиться въ этихъ креслахъ», сказалъ Маниловъ. «Здѣсь вамъ будетъ попокойнѣе».

«Позвольте, я сяду на стуль».

«Позвольте вамъ этого не позволить», сказалъ Маниловъ съ улыбкою. «Это кресло у меня ужъ ассигновано для гостя: ради, или не ради, но должны сѣсть».

Чичиковъ сфлъ.

«Позвольте мий васъ попотчивать трубочкою».

«Ифтъ, не курю», отвѣчалъ Чичиковъ ласково и какъ бы съ видомъ сожалѣнія.

«Отчего?» сказалъ Маниловъ, тоже ласково и съ видомъ сожалбиія.

«Не сдълалъ привычки, боюсь; говорятъ, трубка сущитъ».

«Позвольте мий вамъ замътить, что это предубъжденіе. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровіе, нежели нюхать табакъ. Въ нашемъ полку былъ поручикъ, прекрасивійній и образованивішій человікъ, который не выпускаль изо рта трубки не только за столомъ, но даже, съ позволенія сказать, во всіхъ прочихъ мъстахъ. И вотъ ему теперь уже сорокъ слишкомъ лѣтъ, но, благодаря Бога, до сихъ поръ такъ здоровъ, какъ нельзя лучше».

Чичиковъ замѣтилъ, что это точно случается и что въ натурѣ находится много вещей, неизъяснимыхъ даже для обширнаго ума.

«Но позвольте прежде одну просьбу...» проговориль онъ голосомъ, въ которомъ отдалось какое-то странное, или почти странное выраженіе, и вслѣдъ за тѣмъ, неизвѣстно отчего, оглянулся назадъ. Маниловъ тоже, неизвѣстно отчего, оглянулся назадъ. «Какъ давно вы изволили подавать ревизскую сказку?»

- •Да, ужъ давно; а лучше сказать-не припомню».
- «Какъ съ того времени много у васъ умерло крестьянъ?»
- «А не могу знать; объ этомъ, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человъкъ! позови приказчика; онъ должень быть сегодня здъсь».

Приказчикъ явился. Это былъ человакъ латъ подъ сорокъ, брившій бороду, ходившій въ сюртукѣ и, новидимому, проводившій очень покойную жизнь, потому что лицо его глядкло какою-то пухлою полнотою, а желтоватый ивътъ кожи и маленькіе глаза показывали, что онъ зналъ слишкомъ хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видьть тотчасъ, что онъ совершилъ свое поприще, какъ совершаютъ его всѣ госнодскіе приказчики: былъ прежле просто грамочнымъ мальчинкой въ домѣ, потомъ женился на какой-нибудь Аганикъ, ключинцъ, барыниной фаворитить. сдвлался самъ ключникомъ, а тамъ и приказчикомъ. А едблавинсь приказчикомъ, поступаль, разумфется, какъ вев приказчики: водился и кумился съ тъми, которые на деревив были побогаче, подбавляль на тягла побъднье: проснувшись въ девятомъ часу утра, поджидалъ самовара и пиль чай.

- «Послушай, любезный! сколько у насъ умерло крестьянъ съ тъхъ поръ, какъ подавали ревизію?»
- «Да какъ—сколько? Многіе умирали съ тѣхъ поръ», сказалъ приказчикъ, и при этомъ икнулъ, заслонивъ ротъ слегка рукою, наподобіе щитка.
- «Да, признаюсь, я самъ такъ думалъ», подхватилъ Маниловъ: «именно очень многіе умирали!» Тутъ онъ оборотился къ Чичикову и прибавилъ еще: «точно, очень многіе».
  - «А какъ, напримъръ, числомъ?» спросилъ Чичиковъ.
  - «Да, сколько числомъ?» подхватилъ Маниловъ.
- «Да какъ сказать числомъ? Въдь не извъстно, сколько умирало: ихъ никто не считалъ».
- «Да, именно», сказалъ Маниловъ, обратясь къ Чичикову: «я тоже предполагалъ, большая смертность; совсёмь не извёстно, сколько умерло».

«Ты, пожалуйста, ихъ перечти», сказалъ Чичиковъ: «п сдълай подробный реестрикъ всъхъ поименно».

«Да, всъхъ поименно», сказалъ Маниловъ.

Приказчикъ сказалъ: «Слушаю!» и ушелъ.

«А для какихъ причинъ вамъ это нужно?» спросилъ, по уходъ приказчика, Маниловъ.

Этотъ вопросъ, казалось, затруднилъ гостя: въ лицѣ его показалось какое-то напряженное выраженіе, отъ котораго онъ даже покраснѣлъ, — напряженіе что-то выразить не совсѣмъ покорное словамъ. И въ самомъ дѣлѣ, Маниловъ наконецъ услышалъ такія странныя и необыкновенныя вещи, какихъ еще никогда не слыхали человѣческія уши.

«Вы спрациваете, для какихъ причинъ? Причины вотъ какія: я хотѣлъ бы купить крестьянъ...» сказалъ Чичиковъ, заикнулся и не кончилъ рѣчи.

«Но позвольте спросить васъ», сказалъ Маниловъ: «какъ желаете вы купить крестьянъ: съ землею, или просто на выводъ, то-есть безъ земли?»

«Нѣтъ, я не то, чтобы совершенно крестьянъ», сказалъ Чичиковъ: «я желаю имѣть мертвыхъ...»

«Какъ-съ? Извините... я нѣсколько тугъ на ухо, мнѣ послышалось престранное слово...»

«Я полагаю пріобрѣсть мертвыхъ, которые, впрочемъ, значились бы по ревизін, какъ живые», сказалъ Чичиковъ.

Маниловъ выронилъ тутъ же чубукъ съ трубкою на полъ, и какъ разинулъ ротъ, такъ и остался съ разинутымъ ртомъ въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ. Оба пріятеля, разсуждавшіе о пріятностяхъ дружеской жизни, остались недвижимы, вперя другъ въ друга глаза, какъ тѣ портреты, которые вѣшались въ старину одинъ противъ другого, по объимъ сторонамъ зеркала. Наконецъ, Маниловъ поднялъ трубку съ чубукомъ и поглядѣлъ снизу ему въ лицо, стараясь высмотрѣть, не видно ли какой усмѣшки на губахъ его, не пошутилъ ли онъ; но ничего не было видно такого; напротивъ, лицо даже казалось степеннѣе обыкновеннаго. Потомъ подумалъ, не спятилъ ли гость какъ-нибудь невзна-

чай съ ума, и со страхомъ носмотрѣлъ на него пристально, но глаза гости были совершенно ясны; не было въ нихъ дикаго, безнокойнаго огня, какой бѣгаетъ въ глазахъ сумасшедшаго челокѣка; все было прилично и въ порядкѣ. Какъ ни придумывалъ Маниловъ, какъ ему быть и что ему сдѣлатъ, но ничего другого не могъ придуматъ, какъ только выпустить изо рта оставшійся дымъ очень тонкою струею.

«Итакъ, я бы желалъ знать, можете ли вы мит таковыхъ, не живыхъ въ дъйствительности, но живыхъ относительно законной формы, передать, уступить, или какъ вамъ заблагоразсудится лучше?»

Но Маниловъ такъ сконфузился и смѣшался, что только смотрѣлъ на него.

«Мить кажется, вы затрудияетесь?» замътилъ Чичиковъ.

«Я?.. нѣтъ, я не то», сказалъ Маниловъ: «но я не могу постичь... извините... я, конечно, не могъ получить такого блестящаго образованія, какое, такъ сказать, видно во всякомъ вашемъ движеніи; не имѣю высокаго искусства выражаться... Можетъ-быть, здѣсь... въ этомъ, вами сейчасъ выраженномъ изъясненіи... скрыто другое... Можетъ-быть, вы изволили выразиться такъ для красоты слога?»

«Нѣтъ», подхватилъ Чичиковъ: «нѣтъ, я разумѣю предметъ таковъ, какъ есть, то-есть, тѣ души, которыя точно уже умерли».

Маниловъ совершенно растерялся. Онъ чувствовалъ, что ему нужно что-то сдѣлатъ, предложить вопросъ, а какон вопросъ—чортъ его знаетъ. Кончилъ онъ, наконецъ, тѣмъ, что выпустилъ опять дымъ, но только уже не ртомъ, а черезъ носовыя ноздри.

«Итакъ, если иътъ препятствій, то съ Богомъ можно бы приступить къ совершенію купчей крыпости», сказаль Чичиковъ.

«Какъ, на мертвыя души купчую?»

«А. нътъ!» сказалъ Чичиковъ. «Мы напишемъ, что онъ живы, такъ, какъ стойтъ дъйствительно въ ревизской сказкъ. Я привыкъ ни въ чемъ не отступать отъ гражданскихъ за-

коновъ; хотя за это и потерпѣть на службѣ, но ужъ извините: обязанность для меня—дѣто священное, законъ—я нѣмѣю предъ закономъ».

Последнія слова понравились Манилову, но въ толкъ самаго дела онъ все-таки никакъ не вникъ и, вместо ответа, принялся насасывать свой чубукъ такъ сильно, что тотъ началъ, наконецъ, хрипеть, какъ фаготъ. Казалось, какъ будто опъ хотелъ вытянуть изъ него мненіе относительно такого неслыханнаго обстоятельства; но чубукъ хриперъ—и больше ничего.

«Можеть-быть, вы имъете какія-нибудь сомньнія?»

«О, помилуйте, ничуть! Я не насчеть того говорю, чтобы имъль какое-нибудь, то-есть, критическое предосуждение о васъ. По позвольте доложить, не будеть ли это предпріятіс, или, чтобъ еще болѣе, такъ сказать, выразиться, негоція.—такъ не будеть ли эта негоція несоотвѣтствующею гражданскимъ постановленіямъ и дальнѣйшимъ видамъ Россіи:»

Здѣсь Маниловъ, сдѣлавши нѣкоторое движеніе головою, посмотрѣлъ очень значительно вълицо Чичикова, показавъ во всѣхъ чертахъ лица своего и въ сжатыхъ губахъ такое глубокое выраженіе, какого, можетъ-быть, и не видано было на человѣческомъ лицѣ, развѣ только у какого-нибудь слишкомъ умнаго министра, да и то въ минуту самаго головоломнаго дѣла.

Но Чичиковъ сказалъ просто, что подобное предпріятіе, или негоція никакъ не будетъ несоотвѣтствующею гражданскимъ постановленіямъ и дальнѣйшимъ видамъ Россіи. а чрезъ минуту потомъ прибавилъ, что казна получитъ даже выгоды, ибо получитъ законныя пошлины.

«Такъ вы полагаете?...»

«Я полагаю, что это будетъ хорошо».

«А, если хорошо, это другое дёло: я противъ этого ничего», сказалъ Маниловъ и совершенно успокоился.

«Теперь остается условиться въ цѣнѣ...»

«Какъ въ цѣнѣ?» сказалъ опять Маниловъ и остановился. «Пеужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души,

которыя въ ићкоторомъ родь окончили свое существованіе? Если ужъ вамъ пришло этакое, такъ сказать, фантастическое желаніе, то, съ своей стороны, я предаю ихъ вамъ безъинтересно и кунчую беру на себя».

Великій упрекъ быль бы историку предлагаемыхъ событін, если бы онъ унустиль сказать, что удовольствіе одольдо гостя посль такихъ словъ, произнесенныхъ Маниловымъ. Какъ онъ ни былъ степененъ и разсудителенъ, но туть чуть не произвель даже скачокъ по образцу козла, что, какъ извъстно, производится только въ самыхъ сильныхъ порывахъ радости. Онъ поворотился такъ сильно въ креслахъ, что лоннула шерстяная матерія, обтягивавшая подушку; самъ Маниловъ посмотрелъ на него въ некоторомъ недоуманіи. Нобужденный признательностью, онъ наговориль туть же столько благодарностей, что тоть смішался, весь покрасивлъ, производилъ головою отрицательный жестъ, и, наконецъ, уже выразился, что это сущее ничего, что онъ, точно, хотълъ бы доказать чемъ-нибудь сердечное влеченіе, магнитизмъ души; а умершія души въ нъкоторомъ родъ-совершенная дрянь.

«Очень не дрянь», сказалъ Чичиковъ, пожавъ ему руку. Здѣсь былъ испущенъ очень глубокій вздохъ. Казалось, онъ былъ настроенъ къ сердечнымъ изліяніямъ; не безъ чувства и выраженія произнесъ онъ, наконецъ, слѣдующія слова: «Если-бъ вы знали, какую услугу оказали сей, повидимому, дрянью человѣку безъ илемени и роду! Да и дѣиствительно, чего не потериѣлъ я? Какъ барка какаянибудь среди свирѣныхъ волнъ... Какихъ гоненій, какихъ преслѣдованій не испыталъ, какого горя не вкусилъ! А за что? За то, что соблюдалъ правду, что былъ чистъ на своей совѣсти, что подавалъ руку и вдовицѣ безпомощной, и спротѣ горемыкѣ!..» Тутъ даже онъ отеръ платкомъ выкатившуюся слезу.

Маниловъ былъ совершенно растроганъ. Оба пріятеля долго жали другъ другу руку и долго смотрѣли молча одинъ другому въ глаза, въ которыхъ видны были навернувніяел

слезы. Манпловъ никакъ не хотълъ выпустить руки нашего героя и продолжалъ жать ее такъ горячо, что тотъ уже не зналъ, какъ ее выручить. Наконецъ, выдернувши ее потихоньку, онъ сказалъ, что не худо бы купчую совершить поскорѣе и хорошо бы, если бы онъ самъ понавѣдался въ городъ; потомъ взялъ шляпу и сталъ откланиваться.

«Какъ? Вы ужъ хотите ѣхать?» сказалъ Маниловъ, вдругъ очнувшись и почти испугавшись.

Въ это время вошла въ кабинетъ Манилова.

«Лизанька», сказалъ Маниловъ съ нѣсколько жалостливымъ видомъ: «Павелъ Ивановичъ оставляетъ насъ!»

«Потому что мы надовли Павлу Ивановичу», отвѣчала Манилова.

«Сударыня! Здёсь», сказаль Чичиковъ: «здёсь, вотъ гдё», тутъ онъ положилъ руку на сердце:— «да, здёсь пребудетъ пріятность времени, проведеннаго съ вами! И, повёрьте, не было бы для меня большаго блаженства, какъ жить съ вами, если не въ одномъ домѣ, то, по крайней мѣрѣ, въ самомъ ближайшемъ сосѣдствѣ».

«А знаете, Павелъ Ивановичъ», сказалъ Маниловъ, которому очень понравилась такая мысль: «какъ было бы въ самомъ дѣлѣ хорошо, если бы жить этакъ вмѣстѣ, подъ одною кровлею или подъ тѣнью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чемъ-нибудь, углубиться!..»

«О, это была бы райская жизнь!» сказалъ Чичиковъ, вздохнувши. «Прощайте, сударыня!» продолжалъ онъ, подходя къ ручкъ Маниловой. «Прощайте, почтеннъйшій другъ! Не позабудьте просьбы!»

«О, будьте увѣрены!» отвѣчалъ Манпловъ. «Я съ вами разстаюсь не долѣе, какъ на два дня».

Всѣ вышли въ столовую.

«Прощайте, миленькія малютки!» сказаль Чичиковь, увидівши Алкида и Өемистоклюса, которые занимались какимъто деревяннымъ гусаромъ, у котораго уже не было ни руки, ни носа. «Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привезъ вамъ гостинца, потому что, признаюсь,

не зналъ даже, живете ли вы па свъть: но теперь, капъ прівду, непремѣнно привезу. Тебѣ привезу саблю. Хочешь саблю?»

«Хочу», отвѣчалъ Өемистоклюсъ.

«А тебѣ барабанъ. Не правда ли, тебѣ барабанъ?» продолжалъ Чичиковъ, наклонившись къ Алкиду.

«Парапанъ», отвічаль шопотомъ и потупивъ голову Алкидъ.

«Хороню, я тебъ привезу барабанъ, —такой славный барабанъ! Этакъ все будетъ туррр... ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! Прощай!» Тутъ поцъювалъ онъ его въ голову и обратился въ Манилову и его супругъ съ небольшимъ смъхомъ, съ какимъ обыкновенно обращаются въ родителямъ, давая имъ знать о невинности желаній ихъ лътей.

«Право. останьтесь, Павелъ Ивановичъ!» сказалъ Маниловъ, когда уже всѣ вышли на крыльцо. «Посмотрите, какія тучи».

«Это маленькія тучки», отвічаль Чичиковь.

«Да знаете ли вы дорогу къ Собакевичу?»

«Объ этомъ хочу спросить васъ».

«Нозвольте, я сейчасъ разскажу вашему кучеру». Тутъ Маниловъ съ такою же любезностью разсказалъ дѣло кучеру. и сказалъ ему даже одинъ разъ вы.

Кучеръ, услышавъ, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третій, сказалъ: «Потрафимъ, ваше благородіе», и Чичиковъ убхалъ, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочкахъ хозяевъ.

Маниловъ долго стоялъ на крыльцѣ, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала невидна, онъ все еще стоялъ, куря трубку. Наконецъ, вошелъ онъ въ комнату, сѣлъ на стулѣ и предался размышленію, душевно радуясь, что доставилъ гостю своему небольшое удовольствіе. Потомъ мысли его перенеслись незамѣтно къ другимъ предметамъ и наконецъ занеслись,

Богъ знасть, куда. Онъ думалъ о благополучіи дружеской жизни, о томъ, какъ бы хорошо было жить съ другомъ на берегу какой-нибудь раки, потомъ чрезъ эту раку началъ строиться у него мость, потомъ огромнейший домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что можно оттуда видеть даже Москву, и тамъ пить вечеромъ чай, на открытомъ воздухъ, и разсуждать о какихъ-нибудь пріятныхъ предметахъ; потомъ, что они вмёстё съ Чичиковымъ пріёхали въ какое-то общество, въ хорошихъ каретахъ, гдв обворожаютъ всъхъ пріятностью обращенія, и что будто бы государь, узнавши о такой ихъ дружбъ, пожаловалъ ихъ генералами, и далъе, наконецъ, Богъ знаетъ, что такое, чего уже онъ и самъ никакъ не могъ разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдругь всѣ его мечтанія. Мысль о ней какъ-то особенно не варилась въ его головъ: какъ ни нереворачиваль онь ее, но никакъ не могъ изъяснить себъ, и все время сидѣлъ онъ и курилъ трубку, что тянулось до самаго ужина.

## ГЛАВА III.

А Чичиковъ, въ довольномъ расположеніи духа, сидѣлъ въ своей бричкѣ, катившейся давно по столбовой дорогѣ. Изъ предыдущей главы уже видно, въ чемъ состоялъ главный предметъ его вкуса и склонностей, а потому не диво, что онъ скоро погрузился весь въ него и тѣломъ, и душою. Предположенія, смѣты и соображенія, блуждавшія по лицу его, видно, были очень пріятны, ибо ежеминутно оставляли послѣ себя слѣды довольной усмѣшки. Занятый ими, онъ не обращалъ никакого вниманія на то, какъ его кучеръ, довольный пріемомъ дворовыхъ людей Манилова, дѣлалъ весьма дѣльныя замѣчанія чубарому пристяжному коню, запряженному съ правой стороны. Этотъ чубарый конь былъ сильно лукавъ и показывалъ только для вида, будто бы везетъ, тогда какъ коренной гнѣдой и пристяжной каурой масти, называвшійся Засѣдателемъ, потому что былъ прі-

обраненъ отъ какого-то засъдателя, трудились отъ всего сердца, такъ что даже въ глазахъ ихъ было замѣтно получаемое ими отъ того удовольствіе. «Хитри, хитри! Вогь я тебя перехитрю!» говориль Селифанъ, приподнявшись и хлыснувъ кнутомъ лънивца, «Ты знай свое дъло, нанталонинкъ ты ифмецкій! Гибдой-почтенный конь, онъ сполняеть свой долгъ; я ему съ охотою дамъ лишиюю мъру. нотому что онъ почтенный конь; и Засфдатель-тожъ хоронии конь... Иу, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дуракъ, слушай. коли говорять! Я тебя, невъжа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползеть!» Здесь онъ онять хлыснуль его кнутомъ, примодвивъ: «У, варваръ! Бопанартъ ты проклятый!..» Потомъ прикрикнулъ на всъхъ: «Эй, вы, любезные!» и стегнулъ по вефмъ по тремъ уже не въ видф наказанія, по чтобы показать, что быль ими доволень. Доставивъ такое удовольствіе, онъ онять обратиль різчь къ чубарому: «Ты думаень, что скроень свое поведеніе. Изтъ, ты живи по правдѣ, когда хочешь чтобы тебѣ оказывали почтеніе. Вотъ у помъщика, что мы были, хорошіе люди. Я съ удовольствіемъ поговорю, коли хорошій человѣкъ; съ человѣкомъ хоронимъ мы всегда свои други, тонкіе пріятели: вынить ли чаю, или закусить-съ охотою, коли хороний человъкъ. Хорошему человъку всякій отдасть почтеніе. Воть барина нашего всякій уважаеть, потому что онъ, слышь ты, сполняль службу государскую, онь скольской совытникь...»

Такъ разсуждая, Селифанъ забрался наконецъ въ самыя отдаленныя отвлеченности. Если бы Чичиковъ прислушался, то узналъ бы много подробностей, относившихся лично къ нему; но мысли его такъ были заняты своимъ предметомъ, что одинъ только сильный ударъ грома заставилъ его очнуться и посмотрѣть вокругъ себя: все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконецъ, громовый ударъ раздался въ другой разъ громче и ближе, и дождь хлынулъ вдругъ, какъ изъ ведра. Сначала, принявши косое направленіе, клесталъ онъ въ одну сторону кузова киоптки, потомъ въ

другую; потомъ, измѣнивши образъ нападенія и сдѣлавшись совершенно прямымъ, барабанилъ прямо въ верхъ его кузова; брызги, наконецъ, стали долетать ему въ лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавъсками съ двумя круглыми окошечками, определенными на разсматриваніе дорожныхъ видовъ, и приказать Селифану вхать скорве. Селифанъ, прерванный тоже на самой серединв рвчи, смекнуль, что, точно, не нужно мёшкать, вытащиль туть же изъ-подъ козелъ какую-то дрянь изъ сфраго сукна, надёль ее въ рукава, схватилъ въ руки вожжи и прикрикнулъ на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала пріятное разслабленіе отъ поучительныхъ рвчей. Но Селифанъ никакъ не могъ припомнить, два или три поворота провхалъ. Сообразивъ и приноминая нвсколько дорогу, онъ догадался, что много было поворотовъ. которые всѣ пропустиль онъ мимо. Такъ какъ русскій человъкъ въ ръшительныя минуты найдется, что сдълать, не вдаваясь въ дальнія разсужденія, то, поворотивши направо. на первую перекрестную дорогу, прикрикнулъ онъ: «Эй, вы, други почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о томъ, куда приведетъ взятая дорога.

Дождь, однакоже, казалось, зарядилъ надолго. Лежавшая на дорогѣ пыль быстро замѣсилась въ грязь, и лошадямъ ежеминутно становилось тяжеле тащить бричку. Чичиковъ уже начиналъ сильно безпокоиться, не видя такъ долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было пріѣхать. Онъ высматривалъ по сторонамъ, но темнота была такая—хоть глазъ выколи.

«Селифанъ!» сказалъ онъ наконецъ, высупувшись изъ брички.

- «Что, баринъ?» отвѣчалъ Селифанъ.
- «Погляди-ка, не видно ли деревни?»

«Ивть, баринь, нигдв не видно!» Послв чего Селифань, помахивая кнутомь, затянуль—пвсню не пвсню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло: всв ободрительные и понудительные крики, которыми пот-

чивають лошадей по всей Россіи отъ одного конца ел до другого, прилагательныя всёхъ родовъ безъ дальнейшаго разбора, а какъ что первое попалось на языкъ. Такимъ образомъ дошло до того, что онъ началъ называть ихъ, наконецъ, секретарями.

Между темъ Чичиковъ сталъ примечать, что бричка качалась на всё стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили съ дороги и, вероятно, тащились по взбороценному полю. Селифанъ, казалось, самъ смекнулъ, но не госорилъ ин слова.

«Что, мошенникъ, по какой дорога ты фдень?» сказалъ Чичиковъ.

«Да что-жъ, баринъ, дѣлать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма!» Сказавши это, онъ такъ покосилъ бричку, что Чичиковъ принужденъ былъ держаться обѣими руками. Тутъ только замѣтилъ онъ, что Селифанъ подгулялъ.

«Держи, держи, опрокинены!» кричаль онъ ему.

«Нѣтъ, баринъ, какъ можно, чтобъ я опрокинулъ», говорилъ Селифанъ. «Это не хорошо опрокинуть, я ужъ самъзнаю; ужъ я никакъ не опрокину». Затѣмъ началъ опъ слегка поворачивать бричку, поворачивалъ, поворачивалъ и наконецъ выворотилъ ее совершенно на-бокъ. Чичиковъ и руками, и ногами шлениулся въ грязъ. Селифанъ лошадей, однакожъ, остановилъ; впрочемъ, онъ остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвидънный случан совершенно изумилъ его. Слъзши съ козелъ, онъ сталъ передъ бричкою, подперся въ бока объими руками, въ то время, какъ баринъ барахталея въ грязи, силясь оттудавыльтъ, и сказалъ послъ иъкотораго размышленія: «Вишьты, и перекинулась!»

«Ты пьянъ, какъ сапожникъ!» сказалъ Чичиковъ.

«Истъ, баринъ; какъ можно, чтобъ я былъ ньянъ! Я знаю, что это не хорошее дъло—быль ньянымъ. Съ пріятелемъ поговорилъ, потому что съ хорошимъ человѣкомъ можно поговорить,—въ томъ нѣтъ худого,—и закусили вмѣ-

ств. Закуска не обидное дело: съ хорошимъ человекомъ можно закусить».

«А что я теот сказаль последній разь, когда ты напился? а? забыль?» сказаль Чичиковь.

«Ифть, ваше благородіє, какъ можно, чтобы я позабыль! Я уже дёло свое знаю. Я знаю, что не хорошо быть пьянымъ. Съ хорошимъ человёкомъ поговорилъ, потому что...»

«Вотъ я тебя какъ высѣку, такъ ты у меня будешь знать, какъ говорить съ хорошимъ человѣкомъ».

«Какъ милости вашей будетъ завгодно», отвѣчалъ на все согласный Селифанъ: «коли высѣчь, то и высѣчь: я ничуть не прочь отъ того. Почему-жъ не посѣчь, коли за дѣло? на то воля господская. Оно нужно посѣчь, потому что мужикъ балуется; порядокъ нужно наблюдать. Коли за дѣло, то и посѣки; почему-жъ не посѣчь?»

На такое разсуждение баринъ совершенно не нашелся, что отвъчать. Но въ это время, казалось, какъ будто сама судьба рёшилась надъ нимъ сжалиться. Издали послышался собачій лай. Обрадованный Чичиковъ даль приказаніе погонять лошадей. Русскій возница имфеть доброе чутье вмісто глазъ; отъ этого случается, что онъ, зажмуря глаза, качаетъ иногда во весь духъ и всегда куда-нибудь да прівзжаетъ. Селифанъ, не видя ни зги, направилъ лошадей такъ прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилась оглоблями въ заборъ и когда решительно уже некуда было фхать. Чичиковъ только замфтилъ, сквозь густое покрывало лившаго дождя, что-то похожее на крышу. Онъ послалъ Селифана отыскивать ворота, что, безъ сомнёнія, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было, вмёсто швейцаровъ, лихихъ собакъ, которыя доложили о немъ такъ звонко, что онъ поднесъ пальцы къ ушамъ своимъ. Свътъ мелькнулъ въ одномъ окошкъ и досягнулъ туманною струею до забора, указавши нашимъ дорожнымъ ворота. Селифанъ принялся стучать, и скоро, отворивъ калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армякомъ, и

баринъ со слугою услышали хриплый бабій голосъ: «Кто стучить? Чето расходились?»

«Прівзжіе, матушка, пусти переночевать», произнесъ Чичиковъ.

«Вишь, ты какой востроногій», сказала старуха: «прі±халь въ какое время! Здѣсь тебѣ не постоялый дворъ: помѣшина живеть».

«Что-жъ дълать, матушка? Вишь, съ дороги соились. Пе ночевать же въ такое время въ степи».

«Да, время темное, нехорошее время», прибавиль Селифань.

«Молчи, дуракъ», сказалъ Чичиковъ.

«Да кто вы такой?» сказала старуха.

«Дворянинъ, матушка».

Слово оворянинг заставило старуху какъ будто ифсколько нодумать, «Погодите, я скажу барынф», произнесла она, и минуты черезъ двъ уже возвратилась съ фонаремъ въ рукъ. Ворота отперлись. Огонекъ мелькнулъ и въ другомъ окић. Бричка, въбхавни на дворъ, остановилась передъ небольшимъ домикомъ, который за темпотою трудно было разсмотрать. Только одна половина его была озарена сватомъ. исходивниямъ изъ оконъ; видна была еще лужа передъ домомъ, на которую прямо ударялъ тотъ же свътъ. Дождъ стучалъ звонко по деревянной крышѣ и журчащими ручьями стекалъ въ подставленную бочку. Между темъ исы заливались всеми возможными голосами: одинъ, забросивши вверхъ голову, выводиль такъ протяжно и съ такимъ стараніемъ. какъ будто за это получалъ. Богъ знаетъ, какое жалованье: другой отхватываль наскоро, какъ понамарь: промежъ нихъ звенвлъ, какъ почтовый звонокъ, неугомонный дискантъ, вфроятно, молодого щенка, и все это наконенъ новершалъ басъ, можетъ-быть, старикъ, надъленный пожею собачьси натурой, потому что хринълъ, какъ хринитъ въвческій коптрабасъ, когда конпертъ въ полномъ разливь: тепора поднимаются на цыпочки отъ сильнаго желанія вывести высокую ноту, и все, что ви есть, порывается кверху, закилывая голову, а онъ одинъ, засунувши небритый подбородокъ въ галстукъ, присввъ и опустивщись почти до земли, пропускаеть оттуда свою ноту, отъ которой трясутся и дребезжатъ стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному изъ такихъ музыкантовъ, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокшій и озябшій герой пашъ ни о чемъ не думалъ, какъ только о постели. Не успѣла бричка совершенно остановиться, какъ онъ уже соскочиль на крыльцо, пошатнулся и чуть не упаль. На крыльцо вышла опять какая-то женщина помоложе прежней, по очень на нее похожая. Она проводила его въ комнату. Чичиковъ кинулъ вскользь два взгляда: комната была обвъшана старенькими, полосатыми обоями; картины съ какими-то птицами; между оконъ-старинныя маленькія зеркала, съ темными рамками въ видѣ свернувшихся листьевъ; за всякимъ зеркаломъ заложены были или письмо, или старая колода картъ, или чулокъ; стѣнные часы, съ нарисованными цвътами на циферблатъ... не въ мочь было ничего болве замвтить. Онъ чувствоваль, что глаза его липнули, какъ будто ихъ кто-нибудь вымазалъ медомъ. Минуту спустя, вошла хозяйка, женщина пожилыхъ лётъ, въ какомъто спальномъ чепцѣ, надѣтомъ наскоро, съ фланелью на шев, одна изъ твхъ матушекъ, небольшихъ помещицъ, которыя плачутся на неурожан, убытки, и держать голову нъсколько на-бокъ, а между тъмъ набираютъ понемногу деньжонокъ въ пестрядевые мешечки, размещенные по ящикамъ комодовъ. Въ одинъ мѣшечекъ отбираютъ все цѣтковики, въ другой полтиннички, въ третій четвертачки, хотя съ виду и кажется, будто бы въ комодъ ничего нътъ кромъ бълья, да ночныхъ кофточекъ, да нитяныхъ моточковъ, да распоротаго салона, имфющаго потомъ обратиться въ платье, если старое какъ-нибудь прогорить во время печенія праздничныхъ ленешекъ со всякими пряженцами или поизотрется. само собою. Но не сторить илатье и не изотрется само собою: бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго въ распоротомъ видъ, а потомъ достаться, но духовному завъщанію, илемянницѣ внучатной сестры, вмѣстѣ со всякимъ другимъ хламомъ.

Чичиковъ извинился, что побезнокоилъ неожиданнымъ прідздомъ. «Ничего, инчего!» сказала хозяйка. «Въ какое это время васъ Богъ принесъ! Сумятица и вьюга такая... Съ дороги бы следовало пофеть чего-пибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя».

Слова хозяйки были прерваны страннымъ шишъніемъ, такъ что гость было испугался: шумъ походилъ на то, какъ бы вся комната наполнилась змѣями; но, взглянувши вверхъ, онъ успокоился, ибо смекнулъ, что стѣннымъ часамъ пришла охота бить. За шишѣньемъ тотчасъ же послѣдовало хрипѣнье и, наконецъ, понатужась всѣми силами, они пробили два часа такимъ звукомъ, какъ бы кто колотилъ налкой по разбитому горику, послѣ чего маятникъ пошелъ опять нокойно щелкать направо и налѣво.

Чичиковъ поблагодарилъ хозяйку, сказавши, что ему пе нужно ничего, чтобы она не безпокоплась ни о чемъ, что кремѣ постели онъ ничего не требуетъ, и полюбонытствовалъ только знать, въ какія мѣста заѣхалъ онъ, и далеко ли отсюда пути къ помѣщику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени, и что такого помѣщика вовсе нѣтъ.

- «По крайней мъръ, знаете Манилова?» сказалъ Чичиковъ.
- «А кто таковъ Маниловъ?»
- «Помѣщикъ, матушка».
- «Истъ, не слыхивала; истъ такого помещика».
- «Какіе же есть?»
- «Бобровъ, Свиньинъ, Канапатьевъ, Харпакинъ, Трепакинъ, Плипаковъ».
  - «Богатые люди, или нѣтъ?»
- «Идть, отець, богатыхъ слишкомъ идть. У кого двалцать душъ, у кого тридцать; а такихъ, чтобъ по сотив, такихъ идтъ».

Чичиковъ заметилъ, что опъ забхалъ въ порядочную глупь.

«Далеко ли, по крайней мъръ, до города?»

«А верстъ шестьдесять будетъ. Какъ жаль мий, что нечего вамъ покушать! Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?»

«Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кром'в постели».

«Правда, съ такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вотъ здѣсь и расположитесь, батюшка, на этомъ диванѣ. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послалъ Богъ: громъ такой—у меня всю ночь горѣла свѣча передъ образомъ. Эхъ, отецъ мой, да у тебя-то, какъ у борова, вся спина и бокъ въ грязи; гдѣ такъ изволилъ засалиться?»

«Еще слава Богу, что только засалился; нужно благодарить, что не отломаль совсёмь боковъ».

«Святители, какія страсти! Да не нужно ли чімъ потереть спину?»

«Спасибо, спасибо. Не безпокойтесь, а прикажите только вашей дівкі повысущить и вычистить мое платье».

«Слышишь, Фетинья!» сказала хозяйка, обратясь къ женщинѣ, выходившей на крыльцо со сеѣчою, которая успѣла уже притащить перину и, взбивши ее съ обоихъ боковъ руками, напустила цѣлый потопъ перьевъ по всей комнатѣ. «Ты возьми ихній-то кафтанъ вмѣстѣ съ исподнимъ и прежде просуши ихъ передъ огнемъ, какъ дѣлывали покойнику барину, а послѣ перстри и выколоти хоро шенько».

«Слушаю, сударыня!» говорила Фетинья, постилая сверхъ перины простыню и кладя подушки.

«Ну, вотъ тебѣ постель готова», сказала хозяйка. «Прощай, батюшка; желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Можетъ, ты привыкъ, отецъ мой, чтобы кто-нибудь почесалъ на ночь пятки. Покойникъ мой безъ этого никакъ не засыпалъ».

Но гость отказался и отъ почесыванія пятокъ. Хозяйка вышла, и онъ тотъ же чась поспішиль раздіться, отдавъ фетинь всю снятую съ себя сбрую, какъ верхнюю, такъ и нижнюю, и фетинья, пожелавъ также съ своей стороны

поконной ночи, утащила эти мокрые досибхи. Оставшись одинъ, онъ не безъ удовольствія взглянуль на свою постель. которая была почти до потолка. Фетинья, какъ видно, была мастерица взбивать нерины. Когда, подставивши стуль. взобрадся онъ на ностель, она опустилась подъ нимъ почти то самаго пола, и перья, вытесненныя имъ изъ пределовъ. разлетьлись во всь углы комнаты. Погасивъ свъчу, онъ накрылся ситцевымъ одбяломъ и, свернувшись подъ нимъ кренделемъ, заснулъ въ ту же минуту. Проспулся на другои день онъ уже довольно позднимъ утромъ. Солице сквозь окно блистало ему прямо въ глаза, и мухи, которыя вчера спали спокойно на ствиахъ и на потолкъ, всъ обратились къ нему: одна съла ему на губу, другая на ухо, третъя норовила, какъ бы усъсться на самый глазъ; ту же, которая имъла неосторожность подсёсть близко къ носовой поздре, онъ потянулъ впросонкахъ въ самый носъ, что заставило его крѣнко чихнуть, --оостоятельство, оывшее причиною его пробужденія. Окинувни взглядомъ комнату, опъ теперь замытиль, что на картинахъ не всё были птицы: между ними висъль портреть Кутузова и писанный масляными красками какой-то старикъ съ красными общаатами на мундирь, какъ нашивали при Павле Петровичь. Часы опять испустили ининфије и пробили десять: въ дверь выглянуло женское лицо и въ ту же минуту спряталось, ноо Чичиковъ, желая получие заснуть, скинуль съ себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему какъ будто ньсколько знакомо. Онъ сталъ приноминать себъ, кто бы это быль, и наконецъ вспомииль, что это была хозяйка. Онъ надъть рубаху: илатье, уже высушенное и вычищенное, лежало возл'в него. Од'винись, подошель онъ къ зеркалу и чихнулъ опять такъ громко, что подоше инін въ это время къ окну индъйскій пътухъ, — окно же было очень близко отъ земли, — заболгалъ ему что-то вдругъ и весьма скоро на своемъ странномъ языкъ, въроятно: «желаю здравствовать». на что Чичиковъ сказалъ ему дурака. Подошедши къ окну, онъ началъ разематривать бывшіе передъ нимъ вилы: окно-

глядьло едва ли не въ курятникъ; по крайней мъръ, находившійся передъ нимъ узенькій дворикъ весь быль наполненъ птицами и всякой домашней тварью. Индъйкамъ н курамъ не было числа; промежъ нихъ расхаживалъ ифтухъ мърными шагами, потряхивая гребнемъ и поворачивая голову на-бокъ, какъ будто къ чему-то прислушиваясь: свинья съ семействомъ очутилась тутъ же; тутъ же, разгребая кучу сора, съвла она мимоходомъ цыпленка и, не замфчая этого, продолжала уписывать арбузныя корки своимъ порядкомъ. Этотъ небольшой дворикъ, или курятникъ нереграждаль дощатый заборь, за которымь тянулись пространные огороды съ капустой, лукомъ, картофелемъ, свеклой и прочимъ хозяйственнымъ овощемъ. По огороду были разбросаны кое-гдъ яблони и другія фруктовыя деревья. накрытыя сфтями для защиты отъ сорокъ и воробьевъ, изъ которыхъ последніе целыми косвенными тучами переносились съ одного мъста на другое. Для этой же самой причины водружено было нѣсколько чучелъ на длинныхъ шестахъ съ растопыренными руками; на одномъ изъ нихъ надътъ былъ чепецъ самой хозяйки. За огородами следовали крестьянскія избы, которыя хотя были выстроены вразсыпную и не заключены въ правильныя улицы. но, по замѣчанію, сділанному Чичиковымъ, ноказывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы, какъ слъдуетъ: изветшавшій тесь на крышахъ вездѣ былъ замѣненъ новымъ; ворота нигдъ не покосились; а въ обращенныхъ къ нему крестьянскихъ крытыхъ сараяхъ замътилъ онъ-гдъ стоявшую запасную, почти новую, телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленькая», сказалъ онъ и положилъ тутъ же разговориться и познакомиться съ хозяйкой покороче. Онъ заглянулъ въ щелочку двери, изъ которой она было высунула голову, и, увидъвъ ее, сидящую за чайнымъ столикомъ, вошелъ къ ней съ веселымъ и ласковымъ видомъ.

«Здравствуйте, батюшка. Каково почивали?» сказала хозяйка, приподнимаясь съ м'ета. Она была одіта лучше.

нежели вчера.—въ темномъ платъћ и уже не въ спальномъ чевић: но на шећ все такъ же было что-то навязано.

- «Хороню, хороню», говориль Чичиковъ, садась въ кресла. «Вы какъ, матунка?
  - «H.Iovo, otemb Mone.
  - «Какъ закъ?»
- «Безсонинна. Все пояснина болить, и иога, что повыше косточки, такъ вотъ и домитъ».
  - «Проидетъ, проидетъ, матушка. На это нечего глятъть».
- Дан Ботъ, чтобы прошло. Я-то смазывала свинымъ салемъ и скинидаромъ тоже смачивала. А съ чъмъ прихлебнете чайку? Во фляжкъ фруктовая».

«Не дурно, матушка: хлебнемъ и фруктовой».

Читатель, я думаю, уже замітанль, что Чичиковь, несмотря на ласковый вить, говориль, однакоже, съ большею своболою, нежели съ Маниловымъ, и вовсе не церемовился. Натобно сказать, что у насъ на Руси если не угнались еще кои въ чемъ другомъ за иностранцами, то цалеко нерегнали ихъ въ умѣніи обращаться. Пересчитать пельзя всьув оттанковъ и тонкостен наимего обращения. Французт или измецъ въкъ не смекнетъ и пе нойметъ всъдъ его есобенностей и различіи: онъ почти тімъ же голосомъ и тамъ же языкомъ станетъ говорить и съ милліонщикомъ. и съ мелкимъ табачнымъ торгашомъ, хотя, конечно, вз тушт поподличаетъ въ мъру передъ первымъ. У насъ не fo: у насъ есть такiе мудрены, которые съ помъщикомъ, имьюнимь двъсти душъ, будуть говорить совстова иначе. нежели съ тъмъ, у котораго ихъ триста, а съ тъмъ, у котораго ихъ триста, будугъ говорить опять не такъ, какъ сь івмь, у котораго ихъ нятьсогь; а сь івмь, у котораго ихъ пятьсотъ, опять не такъ, какъ съ тъмъ, у котораго ихъ восемьсотъ; словомъ, хоть восходи до милліона, все пантутся оттенки. Положимъ, напримъръ, существуетъ канцелярія — не здась, а въ тридевятомъ государства, а въ каниелярін, положимъ, существуеть правитель каниелярін. Прошу посмотрять на него, когда онь силить среди своихы

подчиненныхъ — да просто отъ страха и слова не выговоришь. Гордость и благородство... и ужъ чего не выражает: лицо его? Просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, ръшительный Прометей! Высматриваетъ орломъ, выступаетъ плавно, мфрно. Тотъ же самый орелъ, какъ только вышелъ изъ комнаты и приближается къ кабинету своего начальника. куропаткой такой спешить съ бумагами подъ мышкой, что мочи нътъ. Въ обществъ и на вечеринкъ, будь всъ небольшого чина, Прометей такъ и останется Прометеемъ, а чуть немного повыше его, съ Прометеемъ сдълается такое превращеніе, какого и Овидій не выдумаеть: муха, меньше даже мухи, —уничтожился въ песчинку! «Да это не Иванъ Петровичъ», говоришь, глядя на него. «Пванъ Петровичъ выше ростомъ, а этотъ и низенькій, и худенькій; тотъ говорить громко, басить и никогда не смвется, а этоть чорть знаетъ что: пищитъ птицей и все смфется». Подходинь ближе, глядишь — точно Иванъ Петровичъ! «Эхе, хе. хе!» думаешь себв... Но однакожь обратимся къ двиствуюлицамъ. Чичиковъ, какъ мы ужъ видъли, ръинился вовсе не церемониться, и потому, взявши въ руки чашку съ чаемъ п вливши туда фруктовой, повелъ такія річи:

«У васъ, матушка, хорошая деревенька. Сколько въ ней душъ?»

«Душъ-то въ ней, отецъ мой, о́езъ малаго 80», сказала хозяйка: «да о́ѣда, времена плохи: вотъ и прошлый годъ о́ылъ такой неурожай, что Боже храни».

«Однакожъ мужички на видъ дюжіе, избенки крѣпкія. А позвольте узнать фамилію вашу. Я такъ разсѣядся... пріѣхалъ въ ночное время...»

- «Коробочка, коллежская секретарша».
- «Покоривние благодарю. А выя и отчество?»
- «Настасья Петровна».

«Настасья Петровна? Хорошее имя—Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна».

- «А ваше имя какъ?» спросила помѣщина: «вѣть вы, я чан, засъдатель?»
- П'ять, матушка!» отвычаль Чичиковь, усмыхнувшись;
   чан, не засыдатель, а такъ вздимы по своимы дылишкамы».
- А, такъ вы покупщикъ! Какъ же жаль, право, что я продала медъ купцамъ такъ дешево; а вотъ ты бы, отецъ мон, у меня, върно, его купилъ».
  - « А вотъ меду и не купиль бы».
- Что-жъ другое? Развѣ пеньку? Да вить и пеньки у менятеперь маловато—полиуда всего».
- «Ивть, магушка, другого рода товаренъ: скажите, у васъ умирали крестьяне?»
- «Охъ, батюшка, осьмнадцать человѣкь!, сказала старуха, вздохнувши, «И умеръ такой все славный пародъ, все работники. Послъ того, правда, народилось, да что вт нихъ? все такая мелюзга. А засъдатель подъбхалъ—подать, говоритъ, уплачивать съ души. Народъ мертвый, а плати какъза живого. На прошлой недълъ сгорълъ у меня кузнецъ, такой искусный кузнецъ и слесарное мастерство зналъ».
  - . Развъ у васъ быль пожаръ, матунка?»
- «Богъ приосреть отъ такой обды: пожаръ оы еще хуже: самъ сторблъ, отепъ мой. Внутри у него какъ-то загорблось, чрезчуръ выпилъ: только синіи отонекъ пошелъ отъ него, весь истлітъ, истлітъ и почернітъ, какъ уголь: а такой объть преискусный кузнецъ! И теперь мит вытхать не на чемъ: некому лошадей подковатъ».
- «На все воля Божья, матушка!» сказалъ Чичиковъ, вз юхнувши: «противъ мудрости Божіен ничего нельзя сказать... Уступите-ка ихъ миъ. Настасья Петровна!»
  - «Кого, батюшка?»
  - «Да вотъ этихъ-то всѣхъ, что умерли».
  - -Да какъ же уступить ихъ?»
- Да такъ просто. Или, пожалун, продавте. Я вамъ за нихъ дамъ деньги».
- «Да какъ же? Я, право, въ толкъ-то не возкчу. Испите хочень ты ихъ отканывать изъ земли?»

Чичиковъ увидёлъ, что старуха хватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, въ чемъ дёло. Въ немногихъ словахъ объяснилъ онъ ей, что переводъ или покупка судетъ значиться только на бумагѣ и души будутъ прописаны какъ бы живыя.

«Да на что-жъ он'в тебѣ?» сказала старуха, выпучивъ на него глаза.

«Это ужъ мое дёло».

«Да вѣдь онѣ-жъ мертвыя».

«Да кто же говорить, что онв живыя? Потому-то и въ убытокъ вамъ, что мертвыя: вы за нихъ платите, а теперь я васъ избавлю отъ хлопотъ и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверхъ того дамъ вамъ пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?»

«Право, не знаю», произнесла хозяйка съ разстановкой: «въдь я мертвыхъ никогда еще не продавала».

«Еще бы! Это бы скорви походило на диво, если бы вы ихъ кому-нибудь продали. Или вы думасте, что въ нихъ есть въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь прокъ?»

«Иътъ, этого-то я не думаю. Что-жъ въ нихъ за прокъ: Проку никакого нътъ. Меня только то и затрудняетъ, что онъ уже мертвыя».

«Пу, баба, кажется, крвиколобая!» подумаль про себя Чичиковъ. «Послушайте, матушка! Да вы разсудите только хорошенько: въдь вы разоряетесь, илатите за него подать, какъ за живого...»

«Охъ, отецъ мой, и не говори объ этомъ!» подхватила помъщица. «Еще третью недъно взнесла больше полутораста, да засъдателя подмаслила».

«Ну, видите, матушка! А теперь примите въ соображение только то, что засъдателя вамъ подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за нихъ,—я, а не вы; я принимаю на себя всъ повинности; я совершу даже кръпость на свои деньги, понимаете ли вы это?»

Старуха задумалась. Она видъла, что дѣло, точно, какъ о́удто выгодно, да только ужъ слишкомъ новое и нео́ывалое,

а потому начала сильно побанваться, чтобы какъ-нибудь не падулъ ее этотъ покупщикъ; прі4халь же. Богъ знастъ, эткуда, да еще и въ почное время.

«Такъ что-жъ, матушка, по рукамъ, что ли?» говорилъ Чичнковъ.

«Право, отеңъ мой, никогда еще не случалось продавать мяв покойниковъ. Живыхъ-то я уступила воть и третьяго года Протопонову—двухъ двокъ по сту рублей каждую, и очень благодарилъ: такія вышли славныя работницы: сами салфетки ткутъ».

«Иу, да не о живыхъ дъло: Богъ съ ними! Я спрашиваю мертвыхъ».

«Право, я боюсь на первыхъ-то порахъ, чтобы какъ-нибудь не понести убытку. Можетъ-быть, ты, отецъ мой, меня обманываешь, а они того... они больше какъ-нибудь стоятъ».

«Послушайте, матушка... эхъ какія вы! что-жь они могуть стопть? Разсмотрите: вѣдь это прахъ. Понимаете .m? это, просто, прахъ. Вы возьмите всякую негодную, послѣднюю вещь, напримѣръ, даже простую трянку,—и трянкъ есть цѣна: ее хоть, по крайней мѣрѣ, купятъ на о́умажную фао́рику, а вѣдь это ни на что́ не нужно. Пу, скажите сами, на что̀ опо нужно?»

«Ужъ это, точно, правда. Ужъ совсѣмъ ни на что́ не нужно: да вѣдь меня одно только и останавливаетъ, что вѣдь они уже мертвые».

«Экъ ее, дубинно-головая какая!» сказаль про себя Чичиковъ, уже начиная выходить изъ теривнія. «Пойди ты, сладь съ нею! Въ потъ бросила, проклятая старуха!» Туть онъ, вынувши изъ кармана платокъ, началь отпрать потъ, въ самомъ двлв вы тупившій на лбу. Впрочемъ. Чичиковъ напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный лаже человых, а на двлв выходитъ совершенная Коробочка. Какъ зарубилъ что себв въ голову, то ужъ ничемъ его не пересилищь: сколько ни представляй ему доволовъ, ясныхъ какъ день, все отскакиваетъ отъ него, какъ резинный мячъ отскакиваетъ отъ ствиы. Отерши потъ, Чичиковъ

рѣшился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какоюнибудь иною стороною. «Вы, матушка», сказаль онъ: «или не хотите понимать словъ моихъ, или такъ нарочно говорите, ляшь бы что-нибудь говорить... Я вамъ даю деньги: пятнадцать рублей ассигнаціями,—понимаете ли? Вѣдь это деньги. Вы ихъ не сыщете на улицъ. Ну, признайтесь, почемъ продали медъ?»

«По 12-ти рублей пудъ».

«Хватили немножко грѣха на душу, матушка. По двѣнадцати не продали».

«Ей Богу, продала».

«Ну, видите-ль? Такъ зато—это медъ. Вы собирали его, можетъ-быть, около года съ заботами, со стараніемъ, хлопотами; вздили, морили ичелъ, кормили ихъ въ погребъ цълую зиму, а мертвыя души—дъло не отъ міра сего. Тутъ вы съ своей стороны никакого не прилагали старанія: на то была воля Божія, чтобы онв оставили міръ сей, нанеся ущербъ вашему хозяйству. Тамъ вы получили за трудъ, за стараніе двѣнадцать рублей, а тутъ вы берете ни за чтò. даромъ, да и не двѣнадцать, а пятнадцать, да и не серебромъ, а все синими ассигнаціями». Послѣ такихъ сильныхъ убѣжденій Чичиковъ почти уже не сомнѣвался, что старуха, наконецъ, подастся.

«Право», отвъчала помъщица: «мое такое неопытное вдовье дъло! Лучше-жъ я маленько повременю, авось понаъдутъ купцы, да примънюсь къ цънамъ».

«Страмъ, страмъ, матушка! просто, страмъ! Ну, что вы это говорите, подумайте сами! Кто-жъ станетъ покупатъ ихъ? Ну, какое употребление онъ можетъ изъ нихъ сдълать?»

«А, можеть, въ хозяйствъ-то какъ-нибудь подъ случай понадобятся...» возразила старуха, да и не кончила рѣчи, открыла ротъ и смотръда на него почти со страхомъ, желая знать, что онъ на это скажетъ.

«Мертвые въ хозяйстви! Экъ куда хватили! Воробьевъ разви пугать по ночамъ въ вашемъ огороди, что ли?»

«Съ нами крестная сила! Какія ты страсти говоришь! проговорила старуха, крестясь.

«Куда-жъ еще вы ихъ хотвли пристроить? Да, впрочемъ, въдь кости и могилы—все вамъ остается: переводъ только на буматъ. Пу, такъ что же? Какъ же? Отвъчайте, по крайнен мъръ».

Старуха вновь задумалась.

- «О чемъ же вы думаете. Пастасья Петровна?»
- Право, я все не приберу, какъ миѣ быть: лучше я вамъ неньку продамъ».
- «Да что-жъ пенька? Помилуйте, я васъ прошу совсъмт 9 другомъ, а вы мит пеньку суете! Пенька—пенькою, въ другой разъ прітду—заберу и пеньку. Такъ какъ же. Пастасья Петровна?»

«Ей Богу, товаръ такой странный, совсѣмъ небывальні!» Зтьсь Чичиковъ вышелъ совершенно изъ границъ велкаго териънія, хватилъ въ сердцахъ стуломъ объ поль и посулилъ ей чорта.

Чорта помѣщица пспугалась необыкновенно, «Охъ. не приноминай его. Богъ съ нимъ!» вскрикнула она, вся поблѣдиѣкъ. «Еще третьяго дня всю ночь миѣ снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картахъ послѣ молитвы, да, видно, въ наказаніе-то Богъ и наслаль его. Такой гадкій привидѣлея: а рога-то длиниѣе бычачьихъ».

«Я дивлюсь, какъ они вамъ десятками не сиятся. Изъ одного христіанскаго челов'яколюбія хот'яль: вижу — б'язика вдова убивается, терпитъ нужду... Да пропади и окол'я со всей вашей деревней!...»

«Ахъ, какія ты забранки пригинаешь!» сказала старуха, глядя на него со страхомъ.

«Да не найдень словъ съ вами! Право, словно какаяивбуть, не говоря дурного слова, двориянка, что лежитъ на сънъ: и сама не ъстъ съна, и другимъ не даетъ. Я хотълъ было закупать у васъ хозяиственные продукты разные, потому что я и казенные подряты тоже вету...» Зтъсь опъ прилгнулъ, хоть и вскользь, и о́езъ всякато дальнъпшато размышленія, но неожиданно-удачно. Казенные подряды подъйствовали сильно на Настасью Петровну; по крайней мѣрѣ, она произнесла уже почти просительнымъ голосомъ: «Да чего-жъ ты разсердился такъ горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсѣмъ тебѣ и не прекословила».

«Есть изъ чего сердиться! Дѣло яйца выѣденнаго не сто̀итъ, а я стану изъ-за него сердиться!»

«Ну, да изволь, я готова отдать за иятнадцать ассигнаціей! Только смотри, отецъ мой, насчетъ подрядовъ-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или крупъ, или скотины битой, такъ ужъ, пожалуйста, не обидь меня».

«Нѣть, матушка, не обижу», говориль онъ, а между тѣмъ отпралъ рукою потъ, который въ три ручья катился по лицу его. Онъ разспросиль ее, не имѣетъ ли она въ городѣ какого-нибудь повѣреннаго или знакомаго, котораго бы могла уполномочить на совершеніе крѣпости и всего, что слѣдуетъ.—«Какъ же! Протопопа, отца Кирилла, сынъ служитъ въ палатѣ», сказала Коробочка. Чичиковъ попросиль ее написать къ нему довѣренное письмо и, чтобы избавить лишнихъ затрудненій, самъ даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было», подумала между тыть про себя Коробочка: «если бы онъ забиралъ у меня въ казну муку и скотину. Нужно его задобрить: твета со вчерашняго вечера еще осталось, такъ пойти сказать Фетиньв, чтобъ спекла блиновъ. Хорошо бы также загнуть пирогъ пръсный съ яйцомъ: у меня его славно загибаютъ, да и времени беретъ не много». Хозяйка вышла съ темъ, чтобы привести въ исполненіе мысль насчеть загнутія пирога, и, віроятно, пополнить ее и другими произведеніями домашней пекарни и стряпни; а Чичиковъ вышелъ въ гостиную, гдв провелъ ночь, съ тѣмъ, чтобы вынуть нужныя бумаги изъ своей инкатулки. Въ гостиной давно уже было все прибрано, роскошныя перины вынесены вонъ, передъ диваномъ стоялъ покрытый столь. Поставивь на него шкатулку, онь ифсколько отдохнуль, ное чувствоваль, что быль весь въ поту, какъ въ ръкъ: все, что ни было на немъ, начиная отъ рубашки

до чулокъ, все было мокро. «Экъ уморила какъ, проклятал старуха!» сказаль онь, немного отдохнувши, и отперъ шкатулку. Авторъ увъренъ, что есть читатели такіе любонытные, которые пожелають даже узнать планъ и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить? Воть оно, внутреннее расположение: въ самой срединъ мыльница, за мыльницею шесть-семь узенькихъ нерегородокъ для бритвъ; потомъ квадратные закоулки для песочницы и чернильницы съ выдололенною между ними лодочкою для перьевъ, сургучей и всего, что подлиниве: потомъ всякія перегородки съ крышечками и безъ крышечекъ для того, что покороче, наполненныя билетами, визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на намять. Весь верхній ящикъ со всеми перегородками вынимался, и подъ нимъ находилось пространство, занятое кинами бумагь въ листь: потомъ следоваль маленькій потаенный ящикъ для денегь, выдвигавшійся незамство сбоку шкатулки. Онъ всегда такъ посибино выдвигался и задвигался въ ту же минуту хозяиномъ, что навърно нельзя сказать, сколько было тамъ денегъ. Чичиковъ туть же занялся и, очинивъ перо, началь писать. Въ это время вощла хозяйка.

«Хорошъ у тебя ящикъ, отецъ мой», сказала она, подсъвиш къ нему. «Чай, въ Москвъ купилъ его?»

«Въ Москвъ», отвъчалъ Чичиковъ, продолжая писать.

«Я ужъ знала это: тамъ все хорошая работа. Третьяго года сестра моя привезла оттуда тенлые сапожки для дътей: такой прочный товаръ до сихъ поръ носится. Ахти, сколько у тебя тутъ гербовой бумаги!» продолжала она, заглянувши къ нему въ шкатулку. И въ самомъ дълъ, гербовой бумаги быдо тамъ не мало. «Хотъ бы миъ дистокъ подарилъ! А у меня такой недостатокъ: случится въ судъ просьбу подать, а и не на чемъ».

Чичиковъ объяснить ей, что эта бумага не такого рода что она назначена для совершенія крѣностей, а не для просьбъ. Впрочемъ, чтобы успокопть се, онъ даль ей какой-то листъ въ рубль цвною. Написавши инсьмо, далъ онъ ей подписаться и попросилъ маленькій списочекъ мужиковъ. Оказалось, что помѣщица не вела никакихъ записокъ, ни списковъ, а знала почти всѣхъ наизусть. Онъ заставилъ ее тутъ же продиктовать ихъ. Нѣкоторые крестьяне нѣсколько изумили его своими фамиліями, а еще болѣе прозвищами, такъ что онъ всякій разъ, слыша ихъ, прежде останавливался, а потомъ уже начиналъ писать. Особенно поразилъ его какой-то Иетръ Савельевъ Неуважай-Корыто, такъ что онъ не могъ не сказать: «Экой длинный!» Другой имѣлъ прицъиленный къ имени—«Коровій Кирпичъ», иной оказался просто: «Колесо Иванъ». Оканчивая писать, онъ потяпулъ нѣсколько къ себѣ носомъ воздухъ и услышалъ завлекательный занахъ чего-то горячаго въ маслѣ.

«Прошу покорно закусить», сказала хозяйка. Чичиковъ оглянулся и увидълъ, что на столъ стояли уже грибки, инрожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими принеками: принекой съ лучкомъ, принекой съ макомъ, принекой съ творогомъ, принекой со сняточками, и ни въсть чего не было.

«Прфеный пирогъ съ яйцомъ!» сказала хозяйка.

Чичиковъ подвинулся къ пръсному пирогу съ яйцомъ и. съввии туть же съ небольшимъ половину, похвалилъ его. И въ самомъ дълъ, пирогъ самъ по себъ былъ вкусенъ, а послъ всей возни и продълокъ со старухой показался еще вкуснъе.

«А блинковъ?» сказала хозяйка.

Въ отвъть на это Чичиковъ свернулъ три блина вмъстъ и, обмакнувщи ихъ въ растопленное масло, отправилъ въ ротъ, а губы и руки вытеръ салфеткой. Повторивши это раза три, онъ попросилъ хозяйку приказать заложить его бричку. Пастасья Петровна тутъ же послала Фетинью, приказавши въ то же время принести еще горячихъ блиновъ.

«У васъ, матушка, блинцы очень вкусны», сказалъ Чичиковъ, принимаясь за принесенные горячіе.

«Да у меня-то ихъ хорошо некутъ», сказала хозяйка: «да

вотъ бъда: урожан плохъ, мука ужъ такая не авантажная... Да что же, батюнка, вы такъ спъпште;» проговорила она, увидя, что Чичиковъ взялъ въ руки картузъ: «въдь и бричка еще не заложена».

«Заложатъ, матушка, заложатъ. У меня скоро закладываютъ».

«Такъ ужъ пожалуйста, не позабудьте насчеть подрядовъ».

«Не забуду, не забуду», говорилъ Чичиковъ, выходя вт съни.

«А свиного сала не покупаете?» сказала хозянка, слъдуя за нимъ.

«Почему не покупать? Покупаю, только посль».

«У меня о святкахъ и свиное сало будетъ».

«Кунимъ, кунимъ, всего кунимъ, и свиного сала кунимъ».

«Можетъ-быть, понадобится птичьихъ перьевъ. У меня къ Филиппову посту будутъ и птичьи перья».

«Хорошо, хорошо», говорилъ Чичиковъ.

«Вотъ видишь, отеңъ мой, и бричка твоя еще не готова», сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

«Будеть, будеть готова. Разскажите только мив. какъ добраться до большой дороги».

«Какъ же бы это сдъдать?» сказала хозяйка. «Разсказать-то мудрено, поворотовъ много: развѣ я тебѣ дамъ дѣвчонку, чтобы проводила. Вѣдь у тебя, чан, мѣсто есть на козлахъ, гдѣ бы присѣсть ей?»

«Какъ не быть».

«Пожалуй, я тебѣ дамъ дѣвчонку; она у меня знаетъ topory; только ты, смотри, не завези ее: у меня уже одну завезли кунны».

Чичиковъ увърилъ ее, что не завезетъ, и Коробочка, усноконвинсь, уже стала разсматривать все, что было во цворъ ея: вперила глаза на ключницу, выносившую изъкладовой деревянную побратиму съ медомъ, на мужика, по-казавшагося въ ворогахъ, и мало-по-малу вся переселилась въ хозяиственную жизнь. Но зачъмъ такъ долго запиматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли

жизнь, или нехозяйственная-мимо ихъ! Не то на свътъ дивно устроено: веселое мигомъ обратится въ печальное. если только долго застоишься передъ нимъ, и тогда, Богъ знаеть, что взоредеть въ голову. Можетъ-быть, станень даже думать: «Да полно, точно ли Коробочка стоить такъ низко на безконечной лъстницъ человъческого совершенствованія? Точно ли такъ велика пропасть, отдъляющая ее отъ сестры ея, недосягаемо огражденной стѣнами аристократическаго дома съ благовонными чугунными лъстницами. сіяющей мідью, краснымъ деревомъ и коврами, зівающей за недочитанной книгой, въ ожиданіи остроумно-св'ятскаго визита, гдѣ ей предстанеть поле блеснуть умомъ и высказать вытверженныя мысли, —мысли, занимающія, по законамъ моды, на цълую недъло городъ, мысли не о томъ. что дълается въ ея домъ и въ ея помфстьяхъ, запутанныхъ и разстроенныхъ, благодаря незнанью хозяйственнаго дъла, а о томъ, какой политическій переворотъ готовится во Францін, какое направленіе приняль модный католицизмъ. Но мимо, мимо! Зачемъ говорить объ этомъ? Но зачемъ же среди недумающихъ, веселыхъ, безпечныхъ минутъ, сама собою вдругъ пронесется иная, чудная струя? Еще емьхъ не успълъ совершенно совжать съ лица, а уже сталъ другимъ среди тъхъ же людей, и уже другимъ свътомъ освътилось лицо...

«А вотъ бричка, вотъ бричка!» вскричалъ Чичиковъ, увидя наконецъ подъёзжавшую свою бричку. «Что ты, болванъ, такъ долго копался? Видно, вчерашній хмель у тебя не весь еще вывётрило?»

Селифанъ на это ничего не отвъчалъ.

«Прощайте, матушка! А что же? гдъ ваша дъвчонка?»

«Эй, Пелагея!» сказала помъщица стоявшей около крыльца дъвчонкт лътъ одиннадцати, въ платът изъ домашней крашенины и съ босыми ногами, которыя издали можно было принять за сапоги, такъ онт были облъплены свъжею грязью: «покажи-ка барину дорогу».

Селифанъ помогъ взлъзть дъвчонкъ на козлы, которая,

ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала се грязью, а потомъ уже взобралась на верхушку и помѣстилась воздѣ него. Вслѣдъ за нею и самъ Чичиковъ занесъ ногу на ступеньку, и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что былъ тяжеленекъ, наконепъ помѣстился, сказавши: «А. теперь хорошо! Прощанте, магушка!» Кони тронулись.

Селифанъ быль во всю дорогу суровъ и съ темъ виветв очень випмателенъ къ своему дълу, что случалось съ нимъ всегда послѣ того, когда либо въ чемъ провинился, либо сынаринульна става онапатиянду илыб изыпо в стилы стыб Хомуть на однои изъ нихъ, надъвавшійся доголь почти всегда въ разодранномъ видъ, такъ что изъ-подъ кожи выглядывала пакля, быль искусно защить. Во всю дорогу оыль онь молчаливь, голько нохлестываль кнутомъ и не обращаль никакой поучительной рачи къ лошацямъ, хотл чубарому коню, конечно, хотблось бы выслушать что-ниоудь наставительное, поо въ это время вожжи всегда какъто ліяниво держались въ рукахъ словоохотнаго возницы, и кнуть только для формы гуляль поверхъ синнъ. Но изъ угрюмыхъ устъ слышны были на сей разъ один однообразнонепріятныя восклицанія: «Пу же. ну. ворона! зівай, зівай!» и больше инчего. Даже самъ гиздой и Засъдатель были не довольны, не услышавши ни разу ни любезные, ни почтенные. Чубарый чувствоваль пренепріятные удары по своимъ полнымъ и широкимъ частямъ, «Вишь гы, какъ разнесло ero!» думаль онъ самъ про себя, нѣсколько припрядывая ушами. «Небось знаеть, гдь бить! Не хлысиеть прямо посиинть, а такъ и выбираетъ мъсто, гдъ поживъе: по ущамъ зацінить, или подъ брюхо захлыснеть».

«Паправо, что ли?» съ такимъ сухимъ вопросомъ обратился Селифанъ къ сидъвшен возлъ него тъвчонкъ, показывая ей кнутомъ на почеритъщую отъ тожтя торогу между ярко-зелеными, освъженными полями.

- Патъ, ифтъ, я ужъ покажу», отвачала тавчонка,
- «Куда-жъ?» сказалъ Селифакъ, когда подътхали поближе

«Воть куды», отвъчала дъвчонка, показывая рукою.

«Эхъ ты!» сказалъ Селифанъ. «Да это и есть направо: не знаеть, гдв право, гдв лево!»

Хотя день былъ очень хорошъ, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сдълались скоро покрытыми ею, какъ войлокомъ, что значительно отяжелило экипажъ; къ тому же почва была глиниста и цѣпка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться изъ проселковъ раньшо полудня. Безъ дѣвчонки было бы трудно сдѣлать и это, потому что дороги расползались во всѣ стороны, какъ пойманные раки, когда ихъ высыплють изъ мѣшка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей винѣ. Скоро дѣвчонка показала рукою на чериѣвшее вдали строеніе, сказавши: «Вонъ столбовая дорога!»

«А строеніе?» спросиль Селифань.

«Трактиръ», сказала девчонка.

«Ну, теперь мы сами довдемъ», сказалъ Селифанъ: «стунай себв домой».

Онъ остановился и помогъ ей сойти, проговоривъ сквозь зубы: «Эхъ ты, черноногая!»

Чичиковъ далъ ей мѣдный грошъ, и она побрела восвояси, уже довольная тѣмъ, что посидѣла на козлахъ.

## TAABA IV.

Подъёхавши къ трактиру, Чичиковъ велёлъ остановиться по двумъ причинамъ: съ одной стороны, чтобъ дать отдохнуть лошадямъ, а съ другой стороны, чтобъ и самому нѣсколько закусить и подкрёпиться. Авторъ долженъ признаться, что весьма завидуетъ аппетиту и желудку такого рода людей. Для него рёшительно ничего не значатъ всё господа большой руки, живущіе въ Петербургѣ и Москвъ проводящіе время въ обдумываніи, что бы такое поѣсть завтра и какой бы обѣдъ сочинить на послѣзавтра, и принимающіеся за этотъ обѣдъ не иначе, какъ отправивши

врежне въ ротъ аилюли, глогающіе устерсъ, морских и плуковъ и прочихъ чудъ, а потомъ отправляющиеся въ Карлебадъ или на Кавкатъ. П4тъ, эти господа никогда не возбуждали въ немъ зависти. По господа средней руки. что на одной станији потреоують ветчины, на другои поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибуть заисканную колойсу съ лукомъ, и потомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, садятся за столъ, въ какое хочень время, и стераяжья уха съ налимами и молоками шинить и ворчить у нихъ межъ зубами, забдаемая растегаемъ или кулебякои съ сомовьимъ илёсомъ, такъ что вчужв пронимаетъ аппетитъ. — вотъ зти господа, точно, пользуются завиднымъ даяніемъ неба! Не одинъ господинъ большой руки пожертвоваль бы спо же минуту половину душъ крестьянъ и пеловину иміній, заложенныхъ и незаложенныхъ, со всіми улучшеніями на иностранную и русскую ногу, съ тъмъ только, чтобы имать такой желудокъ, какой имаетъ господинъ средней руки: но то бъда, что ни за какія деньги. ниже имінія, съ улучшеніями и безъ улучшеній, нельзя пріобрѣсть такого желудка, какой бываеть у господина средней руки.

Деревянный, потемивший трактирь приняль Чичикова иодъ свой узенькій гостепріимный навѣсъ, на деревянныхъвыточенныхъ столонкахъ, похожихъ на старинные церковные подсвѣчники. Трактиръ быль что-то въ родѣ русской избы, нѣсколько въ большемъ размѣрѣ. Рѣзные узорочные карнизы изъ свѣжаго дерева, вокругъ окопъ и подъ крышей, рѣзко и живо пестрили темпыя его стѣны; на ставияхъбыли нарисованы кувшины съ цвѣтами.

Взобравшись узенькою теревянною дестишею паверхъ, въ широкія съви, онъ встрѣтиль отворявшуюся со скринемъ дверь и толстую старуху въ нестрыхъ сптцахъ, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» Въ компатѣ попались все старые пріятели, попадающіеся всякому въ небольшихъ теревянныхъ трактирахъ, какихъ не мало выстроено по дорогамъ, а именно: заиндевѣвшій самсвърь, выскобленныя гладко сосновыя стѣны, треугольный шкафъ съ чайниками и чашками въ углу, фарфоровыя вызолоченныя яички предъ образами, висѣвшія на голубыхъ и красныхъ ленточкахъ, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вмѣсто двухъ—четыре глаза, а вмѣсто лица какую-то лепешку, наконецъ натыканныя пучками душистыя травы и гвоздики у образовъ, высохшія до такой степени, что желавшій понюхать ихъ только чихалъ, п больше ничего.

«Поросенокъ есть?» съ такимъ вопросомъ обратился Чичиковъ къ стоявшей бабѣ.

«Есть».

«Съ хрѣномъ и со сметаною?»

«Съ хрѣномъ и со сметаною».

«Давай его сюда!»

Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, какъ засохшая кора, потомъ ножъ съ пежелтвышею костяною колодочкою, тоненькій, какъ перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никакъ нельзя было поставить прямо на столъ.

Герой нашъ, по обыкновенію, сейчасъ вступилъ съ нею въ разговоръ и разспросилъ, сама ли она держитъ трактиръ, или есть хозяннъ, и сколько даетъ доходу трактиръ, и съ ними ли живутъ сыновья, и что старшій сынь — холостой или женатый человъкъ, и какую взялъ жену, съ большимъ ли приданымъ, или нътъ, и доволенъ ли былъ тесть, и не сердился ли, что мало подарковъ получилъ на свадьбъ; словомъ, не пропустилъ ничего. Само собою разумвется, что полюбонытствоваль узнать, какіе въ окружности находятся у нихъ номъщики, и узналъ, что всякіе есть помъщики: Блохинъ, Почитаевъ, Мыльной, Чепраковъ, полковникъ, Собакевичъ. «А! Собакевича знаещь?» спросилъ онъ и туть же услышаль, что старуха знаеть не только Собакевича, но и Манилова, и что Маниловъ будетъ повеликативи Собакевича: велить тотчасъ сварить курицу, спросить и телятинки; коли есть баранья печенка, то и оараньей печенки спросить, и всего только, что попробусть, а Собаксвичъ одного чего-нибудь спросить, да ужъ за то все съвсть, даже и надбавки погребуеть за ту же ивну.

Когда онъ такимъ образомъ разговаривалъ, кушая норосенка, котораго оставался уже последний кусокъ, послышался стукъ колесъ подътхавшаго экинажа. Выглянувши въ окно, увидътъ онъ остановившуюся передъ трактиромъ легонькую оричку, запряженную тройкою добрыхъ лошадей. Изъ брички выльзали двое какихъ-то мужчинъ: одинъ отлокурый, высокаго роста, другой немного пониже, чернявый. Бълокурый быль въ темносиней венгеркъ, чернявый — просто въ полосатомъ архалукъ. Издали тащилась еще колясчонка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней съ изорванными хомутами и веревочной упряжью. Вфлокурый тотчась же отправился по лестица наверхъ, между тъмъ какъ черномазый еще оставался и щуналь что-то въ бричкъ, разговаривая туть же со слугою и махая въ то же время тхавшей за ними коляскт. Голосъ его ноказался Чичикову какъ будто итсколько знакомымъ. Пока онъ его разсматриваль, бълокурый успъль уже нащупать дверь и отворить ее. Это быль мужчина высокаго роста, лицомъ худощавый, или, что называють, издержанный, съ рыжими усиками. По загорфвинему лицу его можно было заключить, что онъ зналь, что такое дымъ, если не пороховой, то, по крайней мфрф, табачный. Онъ въжливо поклонился Чичикову, на что последній ответиль темъ же. Въ продолжение немногихъ минутъ они, въроятно, бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сдвлано и оба почти въ одно и то же время изъявили удовольствіе, что ныль по дорогі была совершенно прионта вчерашинимъ дождемъ и теперь Ахать и прохладно, и пріятно, какъ вощель чернявый его товарищъ, соросивъ съ головы на столъ картуль свой, молодиовато взъеронивъ рукой свои черные тустые волосы. Это быль средняго роста, очень недурно сложенный молодець, съ полными румяными щеками, съ бъльми, какъ сиътъ,

зубами и черными, какъ смоль, бакенбардами. Євѣжъ онъ былъ, какъ кровь съ молокомъ; здоровье, казалось, такъ и прыскало съ лица его.

«Ба, ба, ба!» векричалъ онъ вдругъ, разставивъ объ руки при видъ Чичикова. «Какими судьбами?»

Чичиковъ узналъ Поздрева, того самаго, съ которымъ онъ вмѣстѣ обѣдалъ у прокурора и который съ нимъ, въ нѣсколько минутъ, сошелся на такую короткую ногу, что началъ уже говорить *ты*, хотя, впрочемъ, онъ съ своей стороны не подалъ къ тому никакого повода.

«Куда вздиль?» говориль Ноздревь и, не дождавшись. отв'єта, продолжаль: «А я, брать, съ ярмарки. Поздравь: продулся въ пухъ! Върншь ли, что никогда въ жизни такъ не продувался? Вёдь я на обывательскихъ пріёхалъ! Воть посмотри нарочно въ окно!» Здесь онъ нагнулъ самъ голову Чичикова, такъ что тотъ чуть не ударился ею объ рамку. «Видишь, какая дрянь? Насилу дотащили, проклятыя; я уже перелъзъ вотъ въ его орнчку». Говоря это, Ноздревъ показалъ нальцемъ на своего товарища. «А вы еще не знакомы? Зять мой, Мижуевъ! Мы съ нимъ все утро говорили о тебф. «Ну, смотри», говорю, «если мы не встретимъ Чичикова». Ну, братъ, если-бъ ты зналъ, какъ я продудся! Повфришь ли, что не только убухалъ четырехъ рысаковъ — все спустилъ. Въдь на мив итть ни цвпочки, ни часовъ...» Чичиковъ взглянулъ и увидълъ, точно, что на немъ не было ни ценочки, ни часовъ. Ему даже показалось, что и одинъ бакенбардъ былъ у него. меньше и не такъ густъ, какъ другой. «А вѣдь будь, только двадцать рублей въ карманѣ», продолжалъ Поздревъ: «именно не больше, какъ двадцать, я отыграль бы все, тоесть, кром'в того, что отыграль бы, воть, какъ честный человькъ, тридцать тысячъ сейчасъ положилъ бы въ бумажникъ».

«Ты, однако, и тогда такъ говорилъ», отвъчалъ бълокурый: «а когда я тебъ далъ пятьдесятъ рублей, тутъ же просадилъ ихъ».

И не просадильбы! Ен Богу, не просадильбы! Не стыли я самъ глупость, право, не просадильбы. Не загни я посль пароле на проклятой семеркв утку, я бы могъ сорвать весь банкъ.

«Однакожъ не сорвалъ , сказалъ бълокурын.

Пе сервалъ, потому что загнулъ утку не во-время. А ты тумаень, мајоръ твои хорошо играетъ?

«Хорошо или не хорошо, однакожъ онъ тебя обыграль .

Эка важность! у сказаль Поздревъ: «этакъ и я сто обыграю. Изтъ, вотъ попробуи онъ перать тублетомъ, такъвоть тогда я носмотрю, я носмотрю тогда, какон биъ игрокъ! Заго, брагъ Чичиковъ, какъ нокупили мы въ первые дии! Правда, ярмарка была отличитиная. Сами кунцы гововять, что никогда не было такого събзда. У меня все, что ии привезли изъ деревии, продали но самой выголизанися ивив. Эхъ, братецъ, какъ покутили! Теперь даже, какъ всиомнишь... чорть возьми! то-есть. какъ жаль, что ты побыль! Вообрази, что въ трехъ верстахъ отъ города стояль грагунскій полкъ. В'тришь ли, что офинеры, сколько ихъ ни было, сорокь человькъ одинхъ офицеровъ было въ 10родь... Какъ начали мы, братецъ, пить... Интабсъ-ротмистръ Поцьлуевъ... такой славный! усы, братенъ, такіе! Борто называеть просто бурдашкой. «Принеси-ка. брать», говорить, сбурданки! Поручикь Кувшининковъ... Ахъ. братень, какой премилый человекъ! Воть ужь, можно сказать, во всей форма кутила. Мы все были съ нимь вивств. -Какого вина отпустиль намъ Попомаревъ! Пужно гебъ знать, что онъ мошенникъ, и въ его давкъ пичето нельзибрать: въ вино машаетъ всякую дрянь: сантоль, язкеную пробку, и даже бузиной, подлець, затираеть: по зато, ужь если вытаннять изъ дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку, ну, прозто. братъ, находишься въ эмпиреяхъ. Шамялиское у насъбыло такое... что предъ нимъ губернаторское? - - просто виасъ. Вообрази, не влико, а какос-то влико-матратура: это значить - твойное клико. И еще тогать отну бутылочку французскаго подъ названіемъ: бонбонъ. Запахъ? — розетка и все, что хочешь. Ужъ такъ покутили!.. Послѣ насъ прівхалъ какой-то князь, послалъ въ лавку за шам-панскимъ — нѣтъ ни одной бутылки во всемъ городѣ: все офицеры выпили. Вѣришь ли, что я одинъ въ продолженіе обѣда выпилъ семнадцать бутылокъ шампанскаго!»

«Ну, семнадцать бутылокъ ты не выпьешь», замѣтилъ бѣлокурый.

«Какъ честный человѣкъ говорю, что выпплъ», отвѣчалъ Ноздревъ.

«Ты можешь себѣ говорить, что хочешь, а я тебѣ говорю, что и десяти не выпьешь».

«Ну, хочешь объ закладъ, что вынью?»

«Къ чему же объ закладъ?»

«Ну, поставь свое ружье, которое купиль въ городъ».

«Не хочу».

«Ну, да поставь, попробуй!»

«И пробовать не хочу».

«Да, быль бы ты безь ружья, какъ безъ шанки. Эхъ, братъ Чичиковъ, то-есть, какъ я жалълъ, что тебя не было! Я знаю, что ты бы не разстался съ поручикомъ Кувшинниковымъ. Ужъ какъ бы вы съ нимъ хорошо сошлись! Это не то, что прокуроръ и всв губерискіе скраги въ нашемъ городъ, которые такъ и трясутся за каждую копфику. Этотъ, братецъ, и въ гальбикъ, и въ банчишку. и во все, что хочешь. Эхъ, Чичиковъ, ну что бы тебъ стонло прівхать? Право, свинтусь ты за это, скотоводь этакой! Поцълуй меня, душа; смерть люблю тебя! Мижуевъ, смотри: вотъ судьба свела! Ну, что онъ мив, или я ему? Онъ прівхаль, Богь знаеть откуда, я тоже здёсь живу... А сколько было, брать, кареть, и все это en gros. Въ фортунку крутнулъ, вынгралъ двѣ банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потомъ опять поставиль одинъ разъ и прокутилъ, канальство, еще сверхъ шесть цёлковыхъ. А какой, если-бъ ты зналъ, волокита Кувшинниковъ! Мы съ нимъ были на встхъ почти балахъ. Одна

была такая разольтая, рюши на неи и трюши, и чорть знаеть, чего не было... Я думаю себь только: «Чорть возьми!» А Кувшинниковь, то-есть, это такая бестія, подсьять къ ней и на французскомъ языкъ подпускаеть ей такіс комплименты... Повършиь ли, простыхъ бабъ не пропустиль. Это онъ называеть: «попользоваться насчеть клубнички». Рыбъ и балыковъ навезли чудныхъ. Я таки привезъ съ собою одинъ,—хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь ѣдешь?»

- «А я къ человъчку къ одному», сказалъ Чичиковъ.
- «Иу, что человачекъ? брось его! Повдемъ ко мив!»
- «Нельзя, нельзя; есть дѣло».
- «Пу, воть ужь и дѣло! ужь и выдумаль! Ахъ. ты Оподельдокъ Ивановичъ!»
  - «Право, дѣло, да еще и нужное».
  - «Пари держу, врешь! Пу, скажи только, къ кому вдешь?»
  - «Ну, къ Собакевичу».

Здѣсь Ноздревъ захохоталъ тѣмъ звонкимъ смѣхомъ, какимъ заливается только свѣжій, здоровый человѣкъ, у котораго всѣ до послѣдняго выказываются оѣлые, какъ сахаръ, зубы, дрожатъ и прыгаютъ щеки, и сосѣдъ за двумя дверями, въ третьей комнатѣ, вскидывается со сна, вытаращивъ очи, и произноситъ: «Экъ его разобрало!»

«Что-жъ тутъ смѣшного?» сказалъ Чичиковъ, отчасти недовольный такимъ смѣхомъ.

По Ноздревъ продолжалъ хохотать во все гордо, приговаривая: «Ой, пощади! право, треспу со смѣху!»

«Пичего нѣтъ смѣшного: я далъ ему слово», сказалъ Чичнковъ.

«Да въдь ты жизни не будень радъ, когда прівдень къ нему: это просто жидоморъ! Вѣдь я знаю твой характеръ: ты жестоко опѣнинься, если думаень найти тамъ банчинку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братецъ: ну, къ чорту Собакевича! Поъдемъ ко миъ! Какимъ балыкомъ попотчую! Пономарскъ, бестія, такъ

раскланивался, говорить: «Для васъ только; всю ярмарку», говорить, «обыщите, не найдете такого». Плуть, однакожъ, ужасный. Я ему въ глаза это говорилъ. «Вы», говорю, «съ нашимъ откупщикомъ первые мошенники!» Смфется, бестія, поглаживая бороду. Мы съ Кувшинниковымъ каждый день завтракали въ его лавкъ. Ахъ, братъ, вотъ позабылъ тебь сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысячь не отдамъ, напередъ говорю. — Эй, Порфирій!» закричаль онъ, подошедши къ окну, на своего человъка, который держаль въ одной рукъ ножикъ, а въ другой корку хліба съ кускомъ балыка, который посчастливилось ему мимоходомъ отразать, вынимая что-то изъ брички. «Эй, Порфирій!» кричаль Ноздревь: «принеси-ка щенка! Каковъ щенокъ!» продолжалъ онъ, обращаясь къ Чичикову. «Краденый, ни за самого себя не отдаваль хозяннь. Я ему сулиль каурую кобылу, которую, помнишь, выманяль у Хвостырева...» Чичиковъ, впрочемъ, отъ роду не видалъ ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

«Баринъ! ничего не хотите закусить?» сказала въ это время, подходя къ нему, старуха.

«Ничего. Эхъ, братъ, какъ покутили! Впрочемъ, давай рюмку водки. Какая у тебя есть?»

- «Анисовая», отвѣчала старуха.
- «Ну, давай анисовой», сказалъ Ноздревъ.
- «Давай ужь и мив рюмку!» сказаль облокурый.
- «Въ театрѣ одна актриса такъ, каналья, пѣла, какъ канарейка! Кувшинниковъ, который сидѣлъ возлѣ меня, «вотъ», говоритъ. «братъ, попользоваться бы насчетъ клубнички!» Однихъ балагановъ, я думаю, было иятьдесятъ. Фенарди четыре часа вертѣлся мельницею». Здѣсъ онъ принялърюмку изъ рукъ старухи, которая ему за то низко поклонилась. «А, давай его сюда!» закричалъ онъ, увидѣвши Порфирія, вошедшаго со щенкомъ. Порфирій былъ одѣтътакъ же, какъ и баринъ, въ какомъ-то архалукѣ, стеганомъ на ватѣ, но нѣсколько позамаслянѣй.

«Давай его, клади сюда на полъ!»

Норфирій положиль щенка на поль, который, растянувшись на вев четыре даны, нюхаль землю.

«Вотъ щенокъ!» сказалъ Подревъ, взявни его за спинку и приподнявши рукою. Щенокъ испустилъ товольно жалооный вой.

«Ты, однакожъ, не сдълаль того, что я тебъ говориль», сказаль Ноздревъ, обративнись къ Порфирію и разсматривая тщутельно брюхо щенка: «и не подумаль вычесать его?»

«Ифтъ, я его вычесывалъ».

«А отчего же блохи?»

«Не могу знать. Статься можеть, какъ-нибудь изъ брички поналъзди».

«Врешь, врешь, и не воображаль чесать: я думаю, дуракъ, еще своихъ напустилъ. Вотъ посмотри-ка. Чичиковъ, посмотри, какія уши; на-ка, пощупай рукою».

«Да зачемъ? я и такъ вижу: доброй породы!» отвъчалъ Чичиковъ.

«Нѣтъ, возьми-ка нарочно, пощупай уши!»

Чичиковъ въ угодность ему пощупалъ уппи, примодвивши: «Да, хорошая будетъ собака».

«А носъ, чувствуень, каксй холодный? Возьми-ка рукою». Не желая обидьть его, Чичиковъ взяль и за носъ, сказавши: «Хорошее чутье».

«Настоящій морданть», продолжаль Поздревь: «я, признаюсь, давно остриль зубы на морданіа. На, Порфиріа, отнеси его!»

Порфирій, взявши щенка подъ брюхо, унесъ его въ бричку.

«Послушай. Чичиковъ, ты долженъ непремънно теперъ ъхать ко мит; иять верстъ всего, духомъ домчимся, а тамъ, ножалуй, можещь и къ Собакевичу».

«А что-жъ», подумаль про-себя Чичиковы «заБту-ка я въ самомъ дъль къ Нозгреву. Чъмъ же онъ хуже тругихъл такой же человъкъ, да еще и проигрался. Горазть онт. какъ видно, на все: стало-бытъ, у него таромъ можно комчто выпросить «—«Изволь, ъдемъ», склуалъ онъ: до чутъ не задержать: миъ время дорого».

«Ну, душа, вотъ это такъ! Вотъ это хорошо! Постой же! я тебя поцвлую за это». Здвсь Ноздревъ и Чичиковъ поцвловались. «И славно: втроемъ и покатимъ!»

«Ифть. ты ужъ пожалуйста меня-то отпусти», говорилъ бёлокурый: «мит нужно домой».

«Пустяки, пустяки, братъ; не пущу».

«Право, жена будеть сердиться; теперь же ты можешь пересёсть воть въ ихнюю бричку».

«Ни, ни, ни! И не думай».

Бѣлокурый быль одинъ изъ тѣхъ людей, въ характерѣ которыхъ на первый взглядъ есть какое-то упорство. Еще не успѣешь открыть рта, какъ они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно ихъ образу мыслей, что никогда не назовуть глупаго умнымъ и что въ особенности не согласятся плясать по чужой дудкѣ; а кончится всегда тѣмъ, что въ характерѣ ихъ окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовуть умнымъ и пойдутъ потомъ поплясывать, какъ нельзя лучше, подъ чужую дудку—словомъ, начнуть гладью, а кончатъ гадью.

«Вздоръ!» сказалъ Ноздревъ въ отвѣтъ на какое-то представленіе бѣлокураго, надѣлъ ему на голову картузъ, н—бѣлокурый отправился вслѣдъ за ними.

«За водочку, баринъ, не заплатили...» сказала старуха.

«А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятекъ! заплати пожалуйста. У меня нѣтъ ни копѣйки въ карманѣ».

«Сколько тебь?» сказаль зятекь.

«Да что, батюшка? двугривенникъ всего», сказала старуха.

«Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно съ нея».

«Маловато, баринъ», сказала старуха, однакожъ взяла деньги съ благодарностью и еще побѣжала впопыхахъ отворять имъ дверь. Она была не въ убыткѣ, потому что запросила вчетверо противъ того, что стоила водка.

Прівзжіе усвлись. Бричка Чичикова вхала рядомъ съ бричкой, въ которой сидвли Ноздревъ и его зать, и потому

они всв трое могли свободно между собою разговаривать въ продолжение дороги. За ними следовала, безпрестанно отставая, небольшая колясчонка Поздрева на тощихъ обывательскихъ лошадяхъ. Въ ней сиделъ Порфирій со щенкомъ.

Такъ какъ разговоръ, который путешественники вели между собою, быль не очень интересенъ для читателя, то сдълаемъ лучше, если скажемъ что-нибудь о самомъ Ноздревъ, которому, можетъ-быть, доведется сыграть не вовсе послъднюю роль въ нашей поэмъ.

Лицо Поздрева, вфрио, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Такихъ людей приходилось всякому встръчать не мало. Они называются разбитными малыми, слывуть еще въ дътствъ и въ школь за хорошихъ товарищей, и при всемъ томъ бываютъ весьма больно ноколачиваемы. ихъ лицахъ всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не усибешь оглянуться, какъ уже говорять тебь ты. Дружбу заведуть, кажется, навыкь; но всегда почти такъ случается, что подружившійся подерется съ ними того же вечера на дружеской пирушкѣ. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народъ видный. Поздревъ въ тридцать нять леть быль таковь же совершенно, какимъ быль въ осьмнадцать и двадцать: охотнивъ погулять. Женитьба его ничуть не переманила, тамъ болве, что жена скоро отправилась на тотъ свѣть, оставивши двухъ ребятиниекъ, которые ръщительно еху были не нужны. За дътьми, однакожъ, присматривала смазливая иянька. Дома онъ больше дня никакъ не могъ усидъть. Чуткій носъ его слышаль за ивсколько десятковъ версть, гдв была ярмариа со всякими събздами и балами; онъ ужъ въ одно мгновенье ока быль тамъ, спорилъ и заводилъ сумятицу за зеленымъ столомъ, ноо имълъ, нодобно всъмъ таковымъ, страстинку къ картишкамъ. Въ картишки, какъ мы уже видъли изъ первой главы, играль онъ не совстмъ безграшно и чисто, зная много разныхъ передержекъ и другихъ тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или ноколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густымъ и очень хорошимъ бакенбардамъ, такъ что возвращался домой онъ иногда съ одной только бакенбардой и то довольно жидкой. Но здоровыя и полныя щеки его такъ хорошо были сотворены и вмъщали въ себъ столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежнихъ. И, что всего страннъе, что можетъ только на одной Руси случиться, онъ чрезъ нъсколько времени уже встръчался опять съ тъми пріятелями, которые его тузили, и встръчался, какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ говорится, ничего, и они ничего.

Ноздревъ быль въ нѣкоторомъ отношеніи историческій человъкъ. Ин на одномъ собраніи, гдъ онъ былъ, не обходилось безъ исторіи. Какая-нибудь исторія непремѣнно происходила: или выведуть его подъ руки изъ зала жандармы, или принуждены бывають вытолкать свои же пріятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будеть такое, чего съ другимъ никакъ не будеть: или наръжется въ буфеть такимъ образомъ, что только смвется, или проврется самымъ жестокимъ образомъ, такъ что наконецъ самому сдълается совъстно. И навретъ совершенно безъ всякой нужды: вдругъ разскажеть, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, такъ что слушающіе наконецъ вев отходять, произнесни: «Ну, брать, ты, кажется, ужъ началь пули лить». Есть люди, имфющіе страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе безъ всякой причины. Иной. напримірь, даже человікь въ чинахь, съ благородною наружностью, со звездой на груди, будеть вамъ жать руку. разговорится съ вами о предметахъ глубокихъ, вызывающихъ на размышленія, а потомъ, смотрищь, тутъ же, предъ вашими глазами, и нагадить вамъ; и нагадить такъ, какъ простой коллежскій регистраторь, а вовсе не такъ, какъ человікъ со звіздой на груди, разговаривающій о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе, такъ что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего болье. Такую же странную страсть имьль и Поздревъ. Чемъ кто ближе съ

нимы сходился, тому онъ скорье всьхъ насаливалъ: распускал о небылину, глупъе которон трудно выдумать, разстранваль свадьоў, торговую едьлку и вовсе не почиталь себя вашимы испріятелемъ; напротивъ, если случан приводиль его опята ветрѣтиться съ вами, онъ обходился вновь по-дружески и даже говорилъ: «Въдь ты такой подленъ,--инкогда ко мит не завдень». Поздревъ во многихъ отношеніяхъ быль многосторонній человѣкъ, то-есть человѣкъ на всѣ руки. Въ ту же минуту онъ предлагаль вамъ Ахать, куда угодно, хоть на краи свъта, войти въ какое хотите предпріятіе, мънять все, что ни есть, на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь все было предметомъ мины, но вовсе не съ тимъ, чтобы выиграть; это происходило просто отъ какой-то неугомоннов юркости и бойкости характера. Если ему на ярмаркъ посчастливилось напасть на простака и обыграть его, онъ накупалъ кучу всего, что прежде попадалась ему на глаза въ лавкахъ: хомутовъ, курительныхъ свечекъ, платковъ для ияньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойникъ, голландскаго холста, круничатой муки, табаку, пистолетовъ, селедокъ, картинъ, точильный инструментъ, горшковъ, сапоговъ. фаянсовую посуду — насколько хватало денегь. Впрочемъ. редко случалось, чтобы это было довезено домой: ночти въ тотъ же день спускалось оно все другому, счастливъйшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка съ кисетомъ и мундинтукомъ, а въ другой разъ и вся четверия со всъмъ — съ коляской и кучеромъ, такъ что самъ хозяннъ отправлялся въ коротенькомъ сюртучкѣ, или архалукт, искать какого-нибудь пріятеля, чтобы попользоваться его экипажемъ. Вотъ какой былъ Ноздревъ! Можетъ-быть. назовуть его характеромъ избитымъ, станутъ говорлть, что теперь изтъ уже Поздрева. Увы! несправедливы будуть тв. которые стануть говорить такъ. Ноздревь долго еще не выведется изъ міра. Онъ везді между нами и, можеть быть, только ходить въ другомъ кафтанф; но легкомысленно-непроницательны люди, и человать въ другомъ кафтана кажется имъ другимъ человькомъ.

Между твмъ три экинажа подкатили уже къ крыльцу дома Ноздрева. Въ домъ не было никакого приготовленія къ ихъ принятію. Посерединъ столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на нихъ, белили стены, затягивая какую-то безконечную пъсню; полъ весь былъ обрызганъ белилами. Ноздревъ приказалъ тотъ же часъ мужиковъ и козды вонъ и выбъжалъ въ другую комнату отдавать повельнія. Гости слышали, какъ онъ заказываль повару обѣдъ; сообразивъ это, Чичиковъ, начинавшій уже нфсколько чувствовать аппетить, увидёль, что раньше пяти часовъ они не сядутъ за столъ. Ноздревъ, возвратившись, новель гостей осматривать все, что ни было у него на деревнъ, и, въ два часа съ небольшимъ, показалъ ръшительно все, такъ что ничего ужъ больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшию, гдв видвли двухъ кобылъ, одну сфрую въ яблокахъ, другую каурую, потомъ гнадого жеребца, на видъ и не казистаго, но за котораго Ноздревъ божился, что заплатилъ десять тысячъ.

«Десяти тысячъ ты за него не далъ», замѣтилъ зять. «Онъ и одной не сто̀итъ».

«Ей Богу, даль десять тысячь», сказаль Ноздревь.

«Ты себѣ можешь божиться, сколько хочешь», отвѣчалъ зять.

«Ну, хочешь, побьемся объ закладъ?» сказалъ Ноздревъ. Объ закладъ зять не захотѣлъ биться.

Потомъ Ноздревъ показалъ пустыя стойла, гдѣ были прежде тоже хорошія лошади. Въ этой же конюшнѣ видѣли козла, котораго, по старому повѣрью, почитали необходимымъ держать при лошадяхъ, который, какъ казалось, былъ съ ними въ ладу, гулялъ подъ ихъ брюхами, какъ у себя дома. Потомъ Ноздревъ повелъ ихъ глядѣть волченка, бывшаго на привязи. «Вотъ волченокъ!» сказалъ онъ: «я его нарочно кормлю сырымъ мясомъ. Мнѣ хочется, чтобы онъ былъ совершеннымъ звѣремъ». Пошли смотрѣть прудъ, въ которомъ, по словамъ Ноздрева, водилась рыба

такой величины, что два человска съ трудомъ вытаскивали штуку, въ чемъ, однакожъ, родственникъ не преминулъ усомниться, «Я тебь, Чичиковь», сказаль Ноздревъ: «покажу отличитайшую нару собакъ: криность черныхъ мясовъ. просто, наводить изумленіе, щитокъ-игла!» и повель ихъкъ выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большимъ, загороженнымъ со всъхъ сторонъ дворомъ. Вошедши на дворъ, увидели тамъ всякихъ собакъ. и густо-исовыхъ, и чисто-исовыхъ, всёхъ возможныхъ цвътовъ и мастей: муругихъ, черныхъ съ подпалинами, полвоифгихъ, муруго-ифгихъ, красно-ифгихъ, черноухихъ, сфроухихъ... Туть были вев клички, вев новелительныя наклоненія: стрѣляй, обругай, порхай, пожаръ, скосырь, черкан. донекай, принекай, северга, касатка, награда, понечительинца. Поздревъ былъ среди ихъ совершенно, какъ отецъ среди семейства: всь онь, туть же нустивши вверхъ хвосты. зовомые у собачеевъ правилами, полетъли прямо навстръчу гостямъ и стали съ ними здороваться. Штукъ десять изъ нихъ положили свои ланы Поздреву на плеча. Обругай оказаль такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на заднія ноги. лизнуль его языкомь въ самыя губы, такъ что Чичиковъ туть же выплюнуль. Осмотрали собакъ, наводившихъ изумленіе крѣпостью черныхъ мясовъ-хорошія были собаки. Потомъ пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слѣная и, по словамъ Поздрева, должна была скороиздохнуть, но, года два тому назадъ, была очень хорошая сука. Осмотрфии и суку — сука, точно, была слъпая. Потомъ ношли осматривать водяную мельницу, тлв недоставало порхлицы, въ которую утверждается верхиін камень. быстро вращающійся на веретень, - порхающій, по чутному выраженію русскаго мужика. «А воть туть скоро о́удеть и кузница», сказаль Поздревь. Пемного прошедии. они увидъли, точно, кузнину; осмотръли и кузницу.

«Вотъ на этомъ полѣ», сказалъ Позгревъ, указывая пальцемъ на поле: «русаковъ такая гибель, что земли не ви не: я самъ своими руками поималъ однего за заляйя ноги». «Иу, русака ты не поймаешь рукою», замѣтиль зять.

«А вотъ же ноймалъ, нарочно поймалъ!» отвъчалъ Поздревъ. «Теперь я поведу тебя посмотрътъ», продолжалъ онъ, обращаясь къ Чичикову: «границу, гдъ оканчивается мол земля».

Поздревъ повелъ своихъ гостей полемъ, которое во многихъ мѣстахъ состояло изъ кочекъ. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичковъ начиналъ чувствовать усталость. Во многихъ мѣстахъ ноги ихъ выдавливали подъ собою воду: до такой степени мѣсто было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потомъ, увидя, что это ни къ чему не служитъ, брели прямо, не разбирая, гдѣ большая, а гдѣ мѐньшая грязъ. Прошедши порядочное разстояніе, увидѣли, точно, границу, состоявшую изъ деревяннаго столойка и узенькаго рва.

«Воть граница!» сказалъ Иоздревъ: «все, что ни видишь по эту сторону,—все это мое, и даже по ту сторону, весь этотъ лѣсъ, который вонъ синѣетъ, и все, что за лѣсомъ—все мое».

«Да когда же этотъ лѣсъ сдѣлался твоимъ?» спросилъ зять. «Развѣ ты недавно купилъ его? Вѣдь онъ не былъ твой».

«Да, я купиль его недавно», отвѣчаль Ноздревъ.

«Когда же ты успѣлъ его такъ скоро купить?»

«Какъ же, я еще третьяго дня купилъ, и дорого, чортъ возьми, далъ».

«Да въдь ты былъ въ то время на ярмаркъ»

«Эхъ ты Софронъ! Разв'в нельзя быть въ одно время и на ярмарк'в, и купить землю? Ну, я былъ на ярмарк'в, а приказчикъ мой тутъ безъ меня и купилъ».

«Да, ну развѣ приказчикъ», сказалъ зять, но и тутъ усоминлся и покачалъ головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою къ дому. Ноздревъ повелъ ихъ въ свой кабинетъ, въ которомъ, впрочемъ, не было замѣтно слѣдовъ того, что бываетъ въ каби-

нетахъ, то-есть книгь или бумаги; висъли только сабли и цва ружья, одно въ триста, а другое въ восемьсоть рублей. Зать, осмотръвши, покачалъ только головою. Потомъ были показаны турецкіе кинжалы, на одномъ изъ которыхъ, по ошнокъ, было выръзано: Мастерг Савелій Сибиряковг. Вследъ затемъ показалась гостямъ шарманка. Поздревъ. туть же, провертыть предъ ними кое-что. Шарманка играла не безъ пріятности, но въ срединѣ ея, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась ифенью: Мальбрусь въ походь повхаль, а Мальбрунь вы походь повхаль неожиданно завершался какимъ-то давно-знакомымъ вальсомъ. Уже Ноздревъ давно пересталъ вертъть, но въ шарманкъ была одна дудка, очень бойкая, никакъ не хотфиная угомониться, и долго еще потомъ свистела она одна. Потомъ показались трубки деревянныя, глиняныя, ификовыя, обкуренныя и необкуренныя, обтянутыя замшею и необтянутыя, чубукъ съ антарнымъ мундштукомъ, недавно выигранный, кисеть, вышитый какою-то графинею, гдф-то на почтовой станціи влюбившеюся въ него но уши, у которой ручки, по словамъ его, были самой субдительной сюперфлю.—слово, вфроятно. означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыкомъ, они съли за столъ близъ пяти часовъ. Объдъ, какъ видно, не составлялъ у Ноздрева главнаго въ жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что поваръ руководствовался болъе какимъ-то вдохновеньемъ и клалъ первое, что попадалось подъ руку: стояль ли возла него перецъ-онъ сыпаль перецъ, капуста ли попалась-соваль капусту, инчкалъ молоко, ветчину, горохъ. — словомъ: катай-валяй, было бы горячо, а вкусъ какон-вноўдь, вфрио. выйдеть. Зато Поздревъ налегъ на вина: еще не подавали супа, онъ ужъ налилъ гостямъ но большому стакану портвенна и по другому го-сотерна, потому что въ губернскихъ и увздныхъ городахъ не бываетъ простого сотерна. Потомъ Поздревъ велъль принести бутылку мадеры, «лучие которой не нивалъ самъ фельдмаршалъ». Мадера, точно, даже

горвла во рту. пбо кунцы, зная уже вкусъ помъщиковъ, любившихъ добрую мадеру, заправляли ес безпощадно ромомъ, а иной разъ вливали туда и царской водки, въ надеждь. что все вынесуть русскіе желудки. Потомъ Ноздревъ вельлъ еще принесть какую-то особенную бутылку, которая. по словамъ его, была и бургоньонъ, и шампаньонъ вмёстё. Онъ наливаль очень усердно въ оба стакана — и направо, и налѣво, и зятю, и Чичикову; Чичиковъ замѣтилъ однакоже, какъ-то вскользь, что самому себъ онъ не много прибавляль. Это заставило его быть осторожнымъ, и какъ только Ноздревъ какъ-нибудь заговаривался или наливалъ зятю, онъ опрокидываль въ ту же минуту свой стаканъ въ тарелку. Въ непродолжительномъ времени была принесена на столъ рябиновка, имфвшая, по словамъ Ноздрева, совершенный вкусъ сливокъ, но въ которой, къ изумленію, слышна была сивушища во всей своей силь. Потомъ нили какой-то бальзамъ, носившій такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и самъ хозяинъ въ другой разъ назвалъ его уже другимъ именемъ. Объдъ давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости все еще сидъли за столомъ. Чичиковъ никакъ не хотелъ заговорить съ Ноздревымъ при зять насчеть главнаго предмета: все-таки зять быль человъкъ посторонній, а предметь требоваль уединеннаго и дружескаго разговора. Впрочемъ, зять врядъ ли могъ быть челов комъ опаснымъ, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуль, ежеминутно клевался носомъ. Замътивъ и самъ, что находился не въ надежномъ состоянін, онъ сталь, наконець, отпрашиваться домой, но такимъ ленивымъ и вялымъ голосомъ, какъ будто бы, по русскому выраженію, натаскиваль клещами на лошадь XOMYTT.

«И ни, ни! не пущу!» сказалъ Ноздревъ.

«Нѣть, не обижай меня, другъ мой, право, поѣду», говорилъ зять; «ты меня очень обидишь».

«Пустяки, пустяки! Мы соорудимъ сію минуту о́ан-чишку».

П4гъ, сооружан, братъ, самъ, а я не могу: жена булетъ въ большой претензій, право: я толженъ ей разсказать о ирмаркъ. Пужно, братъ, право нужно, тоставить ей уто-сельствіе. П4гъ, ты не тержи меня!»

«Пу. ее, жену, къ!... важное въ самомъ цът тъто станете тътатъ виветв!»

«Икть, брать! Она такая добрая жена. Ужъ, точно, примърная, такая почтенная и върная! Услуги оказываетъ такія... повъришь? у меня слезы на глазахъ. Истъ, ты не терки меня: какъ честный человъкъ, поъду. Я тебя въ этомъ узъряю по истинной совъсти».

Пусть его ±деть: что въ немъ проку?» сказалъ тихо Чичиковъ Ноздреву.

«А и вправду!» сказалъ Поздревъ: «смерть не люблю такихъ разстепелеи!» и прибавилъ вслухъ: «Пу. чортъ съ тобою, повзжай бабиться съ женою, оетюкъ!»

«Истъ, братъ, ты не ругай меня остюкомъ» в отвѣчалъ зять: «я ей жизнью обязанъ. Такая, право, тобрая, милая, такія ласки оказываетъ... до слезъ разбираетъ. Спроситъ, что видѣлъ на ярмаркъ. — нужно все разсказатъ... такая, право, милая».

- Пу. поъзжай, ври ен чепуху! Вотъ картузъ твои».

«Изть, брать, тебз совсьмь не слудуеть о ней такъ отзываться: этимь ты, можно сказать, меня самого обижаень, она такая милая».

«Пу, такъ и убирайся къ ней скорфе!»

«Да. братъ, ноъду: извини, что не могу остаться. Душои рэть бы былъ, но не могу». Зять еще долго повторялъ свои извиненія, не замъчая, что самъ уже давно ситьлъ въбричкъ, давно вытхалъ за ворота, и передъ нимъ давно были один пустыя поля. Должно думатъ, что жена не много слышала подробностей о ярмаркъ.

«Такая дрянь!» говорилъ Поздревь, стея передъ окномы и глядя на убъякавний экинажъ. «Вонъ какъ позащилея! Ко-

<sup>)</sup> Остюкъ слово обидное для мужчилы, провеходить отк Олоуивы, полизомой изкоторыми неприличною буквою.

некъ пристяжной не дуренъ, я давно хотѣлъ подцѣпить его. Да вѣдь съ нимъ нельзя никакъ сойтиться. Өетюкъ, просто еетюкъ!»

За симъ вошли они въ комнату. Порфирій подалъ свѣчи. и Чичиковъ замѣтилъ въ рукахъ хозяина, неизвѣстно откуда взявшуюся, колоду карть.

«А что, о́ратъ», говорилъ Ноздревъ, прижавши о́ока колоды пальцами и нѣсколько погнувши ее, такъ что треснула и отскочила о́умажка: «ну, для препровожденія времени, держу триста рублей о́анку!»

Но Чичиковъ прикинулся какъ будто и не слышалъ, о чемъ рѣчь, и сказалъ, какъ бы вдругъ припомнивъ: «А! чтобъ не позабыть: у меня къ тебѣ просъба».

- «Какая?»
- «Дай прежде слово, что исполнишь».
- «Да какая просьба?»
- «Ну, да ужъ дай слово!»
- «Изволь».
- «Честное слово?»
- «Честное слово».
- «Вотъ какая просьба: у тебя есть, чай, много умершихъ крестьянъ, которые еще не вычеркнуты изъ ревизін?»
  - «Ну, есть; а что?»
  - «Переведи ихъ на меня, на мое имя».
  - «А на что тебѣ?»
  - «Ну, да мнѣ нужно».
  - «Да на что?»
- «Ну, да ужъ нужно... ужъ это мое дѣло, словомъ, нужно».
  - «Ну, ужъ, върно, что-нибудь затъялъ. Признайся, что?»
- «Да что-жъ затѣялъ? Изъ этакого пустяка и затѣять ничего нельзя».
  - «Да зачѣмъ же они тебѣ?»
- «Охъ, какой любопытный! Ему всякую дрянь хотвлось бы лощупать рукой, да еще и понюхать!»
  - «Да къ чему-жъ ты не хочешь сказать?»

«Да что же тебѣ за прибыль знать? Пу, просто, такъ, пришла фантазія».

«Такъ вотъ же: до тѣхъ поръ, пока не скажешь, не слѣлаю».

«Пу. вотъ видишь, вотъ ужъ и нечестно съ твоей стороны: слово далъ, да и на попятный дворъ».

«Пу. какъ ты себф хочешь, а не сдълаю, пока не скажешь, на что̀».

«Что бы такое сказать ему?» подумаль Чичиковъ и послѣ минутнаго размышленія, объявиль, что мертвыя души нужны ему для пріобрѣтенія вѣсу въ обществѣ, что онъ помѣстьевъ большихъ не имѣстъ, такъ до того времени хоть бы какія-нибудь душонки.

«Врешь, врешь!» сказаль Ноздревъ, не давши окончить: «врешь, брать!»

Чичиковъ и самъ замѣтилъ, что придумалъ не очень ловко, и предлогъ довольно слабъ. «Ну, такъ я-жъ тебѣ скажу прямѣе», сказалъ онъ, поправившись: «только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумалъ жениться: но нужно тебѣ знать, что отецъ и мать невѣсты преамбиціонные люди. Такая, право, комиссія! не радъ, что связался: хотятъ непремѣнно, чтобы у жениха было никакъ не меньше трехсотъ душъ, а такъ какъ у меня пѣлыхъ почти полутораста крестьянъ недостаетъ...»

«Hy. врешь! врешь!» закричаль опять Ноздревъ.

«Пу, воть ужъ здёсь», сказаль Чичиковъ: «ни воть на столько не солгалъ», и показаль большимъ пальнемъ на своемъ мизинцё самую маленькую часть.

«Голову ставлю, что врешь!»

«Однакожъ это обидно! Что же я такое въ самомъ дъль: Почему я непремънно лгу?»

«Ну, та въть я знаю тебя: въдь ты большой мошенникъ — позволь миъ это сказать тебъ по дружбъ. Ежели бы я быль твоимъ начальникомъ, я бы тебя повъсиль на первомъ деревъ».

Чичиковъ оскорбился такимъ замъчаніемъ. Уже велкое

выраженіе, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему непріятно. Онъ даже не любиль допускать съ собой ни въ какомъ случав фамильярнаго обращенія, развв только если особа была слишкомъ высокаго званія. И потому теперь онъ совершенно обидвлея.

«Ей Богу, повѣсилъ бы», повторилъ Ноздревъ: «я тебѣ говорю это откровенно, не съ тѣмъ, чтобы тебя обидѣть. а просто по-дружески говорю».

«Всему есть границы», сказаль Чичиковь, съ чувствомъ достоинства: «если хочешь пощеголять подобными рѣчами. такъ ступай въ казармы».—и потомъ присовокупилъ: «не хочешь подарить, такъ продай».

«Продать! Да вѣдь я знаю тео́я. вѣдь ты подлецъ. вѣдь ты дорого не дашь за нихъ?»

«Эхъ! да ты вѣдь тоже хорошъ! Смотри ты! Что онѣ у тебя, брильянтовыя, что ли?»

«Ну, такъ и есть. Я ужъ тебя зналъ».

«Помилуй, о́ратъ, что-жъ у тебя за жидовское побужденіе! Ты бы долженъ просто отдать мит ихъ».

«Ну, послушай: чтобъ доказать тебѣ, что я вовсе не какой-нибудь скалдырникъ, я не возьму за нихъ ничего. Купи у меня жеребпа, я тебѣ дамъ ихъ въ придачу».

«Помилуй, на что-жъ мив жеребець?» сказалъ Чичиковъ. изумленный въ самомъ двлв такимъ предложениемъ.

«Какъ на что? Да вѣдь я за него заплатилъ десять тысячъ, а тебѣ отдаю за четыре».

«Да на что мнъ жеребецъ? Завода я не держу».

«Да послушай, ты не понимаешь: вѣдь я съ тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мнѣ послѣ».

«Да не нуженъ мнъ жеребецъ, Богъ съ нимъ!»

«Ну, купи каурую кобылу».

«И кобылы не нужно».

«За кобылу и за сфраго коня, котораго ты у геня видьть, возьму я съ тебя только двѣ тысячи».

«Да не нужны мив лошади».

«Ты ихъ продашь: тебѣ на первои ярмаркѣ дадугъ за нихъ втрое больше».

«Такъ лучше-жъ ты ихъ самъ продан, когда увфренъ, что выиграешь втрос».

«Я знаю, что выиграю, да мит хочется, чтобы и ты получиль выгоду».

Чичиковъ поблагодарилъ за расположение и напрямикъ отказался и отъ съраго коня, и отъ каурой кобылы.

«Пу, такъ купи собакъ. Я тебъ продамъ такую пару, просто — морозъ по кожъ подпраетъ! брудастая съ усами; персть стоитъ вверхъ, какъ щетина; бочковатость ребръ уму непостижимая; лапа вся въ комкъ—земли не задънетъ!»

«Да зачъмъ мит собаки? я не охотникъ».

«Да мив хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если ужъ не хочешь собакъ, такъ купи у меня шарманку. Чудная шарманка! Самому, какъ честный человъкъ, обользась въ полторы тысячи; тебъ отдаю за 900 рублей».

«Да зачѣмъ же мнѣ шарманка? Вѣдь я не нѣмецъ, чтобы. тащася съ ней по дорогамъ, выпрашивать деньги».

«Да вѣдь это не такая шарманка, какъ носять нѣмпы. Это органъ; посмотри нарочно: вся изъ краснаго дерева. Вотъ я тебѣ покажу ее еще!» Здѣсь Поздревъ, схвативши за руку Чичикова, сталъ тащить его въ другую комнату, и, какъ тотъ ни упирался ногами въ полъ и ни увѣрялъ. что онъ знаетъ уже. какая шарманка, но долженъ былъ услышать еще разъ, какимъ образомъ поѣхалъ въ походъ Мальбругъ. «Когда ты не хочешь на деньги. такъ вотъ что. слушай: я тебѣ дамъ шарманку и всѣ, сколько ни естъ у меня, мертвыя души, а ты миѣ дай свою оричку и триста рублей придачи».

«Пу, вотъ еще! А я-то въ чемъ потдуу:»

«Я тебъ дамъ другую бричку. Вотъ попдемъ въ саран. я тебъ покажу се! Ты ее только перекрасишь, и будеть чудо-бричка».

«Эхъ его неугомонный бысь какъ обуяль!» подумаль про себя Чичиковъ и рышился, во что бы то ни стало, отды-

латься отъ всякихъ бричекъ, шарманокъ и всёхъ возможныхъ собакъ, несмотря на непостижимую уму бочковатостъ ребръ и комкость лапъ.

«Да вѣдь бричка, шарманка и мертвыя души — все вмѣстѣ».

«Не хочу!» сказаль еще разъ Чичиковъ.

«Отчего-жъ ты не хочешь?»

«Оттого, что, просто, не хочу-да и полно».

«Экой ты, право, такой! Съ тобой, какъ я вижу, нельзя, какъ водится между хорошими друзьями и товарищами... такой, право!.. Сейчасъ видно, что двуличный человъкъ!»

«Да что же я, дуракъ, что ли? Ты посуди самъ: зачѣмъ же пріобрѣтать вещь, рѣшительно для меня ненужную?»

«Ну, ужъ, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалія! Ну, послушай: хочешь метнемъ банчикъ? Я поставлю всёхъ умершихъ на карту, шарманку тоже».

«Ну, рѣшаться въ банкъ — значитъ подвергаться неизвѣстности», говорилъ Чичиковъ и между тѣмъ взглянулъ искоса на бывшія въ рукахъ у него карты. Обѣ таліи ему показались очень похожими на искусственныя, и самый крапъ глядѣлъ весьма подозрительно.

«Отчего-жъ неизвѣстности?» сказалъ Ноздревъ. «Никакой неизвѣстности! Будь только на твоей сторонѣ счастіе, ты можешь выиграть чортову пропасть. Вонъ она! Экое счастье!» говорилъ онъ, начиная метать для возбужденія задору. «Экое счастье! экое счастье! Вонъ: такъ и колотитъ! Вотъ та проклятая девятка, на которой я все просадилъ! Чувствовалъ, что продастъ, да уже, зажмуривъ глаза, думаю себѣ: «чортъ тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздревъ это говорилъ, Порфирій принесъ бутылку. Но Чичиковъ отказался рѣшительно какъ играть, такъ и пить.

«Отчего-жъ ты не хочешь играть? сказалъ Ноздревъ.

«Ну, оттого, что не расположенъ. Да признаться сказать, я вовсе не охотникъ играть».

«Отчего-жъ не охотникъ?»

Чичиковъ ножалъ плечами и прибавилъ: «Потому что не охотникъ».

- «Дрянь же ты!»
- «Что-жъ дълать? такъ Богъ создалъ».
- Остюкъ, просто! Я думалъ было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человъкъ, а ты никакого не понимаешь обращенія. Съ тобой никакъ нельзя говорить, какъ съ человъкомъ близкимъ... Никакого прямодущія, ни искренности! Совершенный Собакевичъ, такой подлецъ!»

"Да за что же ты бранишь меня? Виновать развѣ я, что не играю? Продай мнѣ душъ однѣхъ, если ужъ ты такои человѣкъ, что дрожишь изъ-за этого вздору».

Чорта лысаго получины! Хотълъ было, даромъ хотълъ отдать, но теперь вотъ не получинь же! Хотъ три царства тавай—не отдамъ. Такой шильникъ, иечникъ гадкій! Съ этихъ поръ съ тобою никакого дѣла не хочу имѣть. Порфирій, ступай, скажи конюху, чтобы не давалъ овса лошалямъ его, пусть ихъ ѣдятъ одно сѣно».

Последняго заключенія Чичиковъ никакъ не ожидаль.

"Лучше-о́ъ ты мнѣ, просто, на глаза не показывался!» сказалъ Поздревъ.

Несмотря, однакожъ, на такую размолвку, гость и уозяинъ поужинали вмѣстѣ, хотя на этотъ разъ не стояло на столѣ никакихъ винъ съ затѣйливыми именами. Торчала одна только о́утылка съ какимъ-то кипрекимъ, которое о́ыло то, что называютъ кислятина во всѣхъ отношеніяхъ. Послѣ ужина Поздревъ сказалъ Чичикову, отведя его въ о́оковую комнату, гдѣ о́ыла приготовлена для него постель: «Воть тео́ѣ постель! Пе хочу и доо́рой ночи желать тео́ѣ».

Чичиковъ остался по уходъ Поздрева въ самомъ непріятномъ расположеній духа. Онъ внутренно досадоваль на себя, браниль себя за го, что къ нему забхаль и потеряль даромъ время: но еще болье браниль себя за то, что заговориль съ нимъ одъль; поступиль неосторожно, какъ ребенокъ, какъ туракъ; ибо дъло совсьмъ не такого рода. чтобы быть виврену Поздреву... Поздревъ—человъпъ-дрянь, Ноздревъ можетъ наврать, прибавить, распустить, чортъ знаетъ, что, выйдутъ еще какія-ниоудь сплетип... Не хорошо, не хорошо. «Просто, дуракъ я!» говорилъ онъ самъ сеоъ. Ночь спалъ онъ очень дурио. Какія-то маленькія, пребойкія насѣкомыя кусали его нестериимо больно, такъ что онъ всей горстью скребъ по уязвленному мѣсту, приговаривая: «А, чтобъ васъ чортъ побралъ вмѣстѣ съ Ноздревымъ!» Проснулся онъ раннимъ утромъ. Нервымъ дѣломъ его было, надѣвши халатъ и сапоги, отправиться чрезъ дворъ въ конюшню, приказать Селифану сей же часъ закладывать бричку. Возвращаясь черезъ дворъ, онъ встрѣтился съ Ноздревымъ, который былъ также въ халатѣ, съ трубкою въ зубахъ.

Ноздревъ привътствовалъ его по-дружески и спросилъ, каково ему спалось.

«Такъ себъ», отвъчаль Чичиковъ весьма сухо.

«А я, брать», говориль Ноздревь: «такая мерзость лѣзда всю ночь, что гнусно разсказывать; и во рту послѣ вчерашняго точно эскадронъ переночеваль. Представь, снилось, что меня высѣкли, ей, ей! И вообрази, кто? Воть ни за что не угадаешь:—штабсъ-ротмистръ Поцѣлуевъ вмѣстѣ съ Кувшинниковымъ».

«Да», подумаль про-себя Чичиковъ: «хорошо бы, если-бъ тебя отодрали на-яву».

«Ей Богу! Да пребольно! Проснулся, чортъ возьми, въ самомъ дълъ что-то почесывается; върно, въдьмы блохи. Ну, ты ступай теперь, одъвайся; я къ тебъ сейчасъ приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика».

Чичиковъ ущелъ въ комнату одъться и умыться. Когда послѣ того вышелъ онъ въ столовую, тамъ уже стоялъ на столѣ чайный приборъ съ бутылкою рома. Въ комнатѣ были слѣды вчерашняго обѣда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлѣбныя крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Самъ хозяинъ, не замедлившій скоро войти, инчего не имѣлъ у

себя подъ халатомъ, кромъ открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа въ рукъ чубукъ и прихлебывая изъ чашки, онъ былъ очень хорошъ для живописца, не любящато страхъ господъ прилизанныхъ и завитыхъ, подобно цырюльнымъ вывъскамъ, или выстриженныхъ подъ гребенку.

«Пу, такъ какъ же думаешь?» сказалъ Поздревъ, немного помолчавнии: «не хочешь играть на души?»

Я уже сказаль тебь, брать, что не играю: куппть, — изволь, куплю».

«Продать я не хочу: это будеть не по-пріятельски. Я не стану снимать плевы съ чорть знасть чего. Въ банчикъ – другое дёло. Прокинемъ хоть талію!»

«Я ужъ сказалъ, что нѣтъ».

«А мѣняться не хочешь?»

«Не хочу».

«Пу, послушай: сыграемъ въ шашки: выпграешь — твои всѣ. Вѣдь у меня много такихъ, которыхъ нужно вычеркнуть изъ ревизіи. Эй. Порфирій, принеси-ка сюда шашечницу!»

«Напрасенъ трудъ: я не буду играть».

«Да вѣдь это не въ банкъ; тутъ никакого не можетъ бытъ счастія или фальши: все вѣдь отъ некусства. Я даже тебя предваряю, что я совсѣмъ не умѣю пграть, развѣ чтонибудь мнѣ дашь впередъ».

«Сѣмъ-ка я», —подумалъ про-себя Чичиковъ. — сыграю съ нимъ въ шашки. Въ шашки игрывалъ я недурно, а на штуки ему здѣсь трудно подняться».

«Изволь, такъ и быть, въ шашки сыграю»

«Души идуть въ ста рубляхъ!»

«Зачъмъ же? Довольно, если пойдуть въ иятидесяти».

«Иѣтъ, что-жъ за кушъ пятьдесятъ? Лучше-жъ въ эту сумму я включу тебф какого-нибу въ щенка средней руки или золотую печатку къ часамъ».

«Ну, изволь!» сказаль Чичиковъ.

· Сколько же ты мит дань впереть?» сказаль Ноздревъ.

«Это съ какой стати? Конечно, ничего».

«По крайней мѣрѣ, пусть будутъ мои два хода».

«Не хочу: я самъ плохо играю».

«Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо пграете!» сказалъ Ноздревъ, выступая шашкой.

«Давненько не бралъ я въ руки шашекъ!» говорилъ Чичиковъ, подвигая тоже шашку.

«Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо играете!» сказалъ Ноздревъ, выступая шашкой.

«Давненько не бралъ я въ руки шашекъ!» говорилъ Чичиковъ, подвигая шашку.

«Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо играете!» сказалъ Ноздревъ, подвигая шашку, да въ то же самое время подвинулъ обшлагомъ рукава и другую шашку.

«Давненько не бралъ я въ руки!... Э. э! Это, братъ, что? отсади-ка ее назадъ!» говорилъ Чичиковъ.

«Кого?»

«Да шашку-то», сказаль Чичиковъ, и въ то же время увидёль почти передъ самымъ носомъ своимъ и другую, которая, какъ казалось, пробиралась въ дамки. Откуда она взялась, это одинъ только Богъ зналъ, «Нѣтъ», сказалъ Чичиковъ, вставши изъ-за стола: «съ тобой нѣтъ никакой возможности играть. Этакъ не ходятъ — по три шашки вдругъ!».

«Отчего-жъ по три? Это по ошибкъ. Одна подвинулась нечаянно; я ее отодвину, изволь».

«А другая-то откуда взялась?»

«Какая другая?»

«А вотъ эта, что пробирается въ дамки?»

«Вотъ тебѣ на! будто не помнишь!».

«Нѣть, братъ, я всѣ ходы считалъ, и все помню; ты ее только теперь пристроилъ. Ей мѣсто вонъ гдѣ!»

«Какъ—гдѣ мѣсто?» сказалъ Ноздревъ, покраснѣвши: «да ты, братъ, какъ я вижу, сочинитель!»

«Нѣть, брать, это, кажется, ты сочинитель, да только пеудачно».

«За кого-жъ ты меня почитаень?» говориль Позтревъ: «стану я развѣ плутовать?»

«Я тебя ни за кого не почитаю, но голько играть съ этихъ поръ никогда не буду».

«Исть, ты не можешь отказаться», говориль Поздревь, горячась: «пгра начата!»

«Я имъю право отказаться, потому что ты не такъ играени», какъ прилично честному человѣку».

«Нѣть, врешь, ты этого не можешь сказать!»

«Нѣтъ, братъ, самъ ты врешь!»

«Я не плутоваль, а ты отказаться не можешь: ты толжень кончить партію!»

«Этого ты меня не заставишь сділать», сказаль Чичиковъ хладнокровно и, подошедши къ доскі, смінальшашки.

Ноздревъ вспыхнулъ и подошелъ къ Чичикову такъ близко, что тотъ отступилъ шага два назадъ.

«Я тебя заставлю играть. Это ничего, что ты смъщаль шашки! Я помню всъ ходы. Мы ихъ поставимъ опять такъ. какъ были».

«Ифтъ, братъ, дъло кончено: я съ гобою не стану играть».

«Такъ ты не хочешь играть?»

«Ты самъ видишь, что съ тобою итть возможности играть».

«Изтъ, скажи напрямикъ: ты не хочень играть?» говорилъ Ноздревъ, подступая еще ближе.

«Не хочу», сказаль Чичиковъ и поднесъ, однакожъ, объруки на всякій случай поближе къ лицу, ибо твле становилось въ самомъ дълв жарко. Эта предосторожность оыла весьма у мъста, потому что Ноздревъ размахнулся рукои, и очень бы могло статься, что одна изъ пріятныхъ и полныхъ щекъ нашего героя покрылась бы несмываемымъ безчестіемъ; но, счастливо отведини ударъ, опъ схватилъ Поздрева за объ задорныя его руки и держаль его крънко.

«Порфиріи, Павлушка!» кричаль Поздревь въ о́вшенств'в, порываясь вырваться. Услыша эти слова. Чичиковъ, чтобы не сдёлать дворовых людей свидътелями соблазнительной сцены и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя, что держать Ноздрева было безполезно, выпустилъ его руки. Въ это самое время вошелъ Порфирій и съ нимъ Павлушка, парень дюжій. съ которымъ имѣть дѣло было совсѣмъ невыгодно.

«Такъ ты не хочешь оканчивать нартін?» говориль Ноздревъ. «Отвѣчай мнѣ напрямикъ!»

«Партін нѣтъ возможности оканчивать». говорилъ Чичиковъ, и заглянулъ въ окно. Онъ увидѣлъ свою бричку, которая стояла совсѣмъ готовая, а Селифанъ ожидалъ, казалось, мановенія, чтобы подкатить подъ крыльцо; но изъкомнаты не было никакой возможности выбраться: въ дверяхъ стояли два дюжихъ крѣпостныхъ дурака.

«Такъ ты не хочешь доканчивать партіп?» повторилъ Ноздревъ съ лицомъ, горѣвшимъ какъ въ огнѣ.

«Если-бъ ты игралъ, какъ прилично честному человѣку... но теперь не могу».

«А! такъ ты не можешь, подлецъ! Когда увидѣлъ, что не твоя беретъ, такъ и не можешь! Бейте его!» кричалъ онъ изступленно, обратившись къ Порфирію и Павлушкѣ. а самъ схватилъ въ руку черешневый чубукъ. Чичиковъ сталъ блѣденъ, какъ полотно. Онъ хотѣлъ что-то сказатъ, но чувствовалъ. что губы его шевелились безъ звука.

«Бейте его!» кричалъ Ноздревъ, порываясь впередъ съ черешневымъ чубукомъ, весь въ жару, въ поту, какъ будто подступалъ подъ неприступную крѣпость. — «Бейте его!» кричалъ онъ такимъ же голосомъ, какъ во время великаго приступа кричитъ своему взводу: «Ребята, впередъ!» какой - нибудь отчаянный поручикъ, котораго взбалмошная храбрость уже пріобрѣла такую извѣстность, что дается нарочный приказъ держать его за руки во время горячихъ дѣлъ. Но поручикъ уже почувствовалъ бранный задоръ, все пошло кругомъ въ головѣ его; передъ нимъ носится Суворовъ, онъ лѣзетъ на великое дѣло. «Ребята, впередъ!» кричитъ онъ, порываясь, не помышляя, что вредить уже

обдуманиому илану общаго приступа, что милліоны руженныхъ дулъ выставились въ аморазуры неприступныхъ, ухоіящихь за облака крепостныхь стыть, что взлетить, какънухъ, на воздухъ его безсильный взводь, и что уже свищеть роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Поздревъ выразилъ собою подступавинаго подъ криность отчаяннаго, потерявшагося поручика, то кричость. на которую онъ шелъ, никакъ не была похожа на неприступную. Напротивъ, крѣпость чувствовала такон страхъ. что душа ея спряталась въ самыя пятки. Уже стуль, которымь онъ вздумаль было защищаться, быль вырвань крфпостными людьми изъ рукъ его: уже, зажмуривъ глаза, ни живъ, ни мертвъ, овъ готовчися отведать черкесскаго чубука своего хозянна и. Богъ знаетъ, чего бы ин случилось съ нимъ: но судьбамъ угодно было спасти бока, плеча и всв благовоснитанныя части нашего героя. Неожиданчымъ образомъ звякнули вдругъ, какъ съ облаковъ, задребезжавине звуки колокольчика, раздалея ясно стукъ колесъ подлетвиней къ крыльцу телвти и отозвались даже въ самой комнать тяжелый хранъ и тяжкая одышка разгоряченныхъ коней остановившейся тройки. Всв невольно глянули въ окно: кто-то съ усами, въ полувоенномъ сюртукв, вылъзалъ изъ телъги. Освъдомившись въ нередней, вошелъ онъ въ ту самую минуту, когда Чичиковъ не усивлъ еще опомниться отъ своего страха и быль въ самомъ жалкомъ положенін, въ какомъ когда-либо находился смертный.

«Позвольте узнать, кто здёсь г. Ноздревь?» сказаль незнакомець, посмотрѣвии въ нѣкоторомъ недоумѣніи на Позтрева, который стояль съ чубукомъ въ рукѣ, и на Чичикова, который едва начиналь оправляться отъ своего невыгоднаго положенія.

«Позвольте прежде узнать, съ кѣмъ имью честь говорить?» сказалъ Поздревъ, подходя кър нему ближе.

«Капитанъ-исправникъ».

- · А что вамъ угодно?»
- .Я прівхаль вамь объявить сообщенное мив извіщеніе.

что вы находитесь подъ судомъ до времени окончанія рѣшенія по вашему дѣлу».

«Что за вздоръ, по какому дѣлу?» сказалъ Ноздревъ.

«Вы были замѣшаны въ исторію, по случаю нанесенія помѣщику Максимову личной обиды розгами, въ пьяномъ видѣ».

«Вы врете! Я и въ глаза не видалъ помѣщика Максимова».

«Милостивый государь! позвольте вамъ доложить, что я офицеръ. Вы можете это сказать вашему слугѣ, а не мнѣ».

Здѣсь Чичиковъ, не дожидаясь, что будетъ отвѣчать на это Ноздревъ, скорѣе за шапку, да по-за спиною капитана-исправника выскользнулъ на крыльцо, сѣлъ въ бричку и велѣлъ Селифану погонять лошадей во весь духъ.

## ГЛАВА V.

Герой нашъ трухнулъ, однакожъ, порядкомъ. Хотя бричка мчалась во всю пропалую, и деревня Ноздрева давно унеслась изъ вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками; но онъ все еще поглядываль назадъ со страхомъ, какъ бы ожидая, что вотъ-вотъ налетитъ погоня. Дыханіего переводилось съ трудомъ, и когда онъ попробовалъ приложить руку къ сердцу, то почувствовалъ, что оно билось, какъ перепелка въ клатка. «Экъ, какую баню задалъ! Смотри ты, какой!» Тутъ много было посулено Ноздреву всякихъ нелегкихъ и сильныхъ желаній; попались даже и нехорошія слова. Что-жъ делать? Русскій человекъ, да еще и въ сердцахъ! Къ тому-жъ дѣло было совсѣмъ нешуточное. «Что ни говори», сказаль онь самъ въ сеот: «а не подоспъй капитанъ-исправникъ, мнъ бы, можетъ-быть, не далось болье и на свъть Божій взглянуть! Пропаль бы, какъ волдырь на водь, безъ всякаго слъда, не оставивши потомковъ, не доставивъ будущимъ дѣтямъ ни состоянія, ни честнаго имени!» Герой нашъ очень заботился о своихъ потомкахъ.

«Экой скверный барины!» думаль про себя Селифаны: я еще не видаль такого барина. То-есть, плюнуть бы сму за это! Ты лучше человыку не дай ъсть, а коня ты долженъ накормить, потому что конь любить овесъ. Это его продовольство: что, примъромъ, намъ кошть, то для него овесъ: онъ его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно объ Поздревь: не только гивдои и Засвдатель, но и самъ чубарый быль не въ духв. Хотя ему на часть и доставался всегда овесъ похуже, и Селифанъ не иначе всыпаль ему въ корыто, какъ сказавши прежде: «Эхъ. ты, подлецъ!» но, однакожъ, это все-таки былъ овесъ, а не простое свно: опъ жевалъ его съ удовольствіемъ и часто засовывалъ длинную морду свою въ корытца къ товарищамъ, поотведать, какое у нихъ было продовольствіе, особливо когда Селифана не было въ конюшить; но теперь одно свно.—не хорошо! Всв были недовольны.

Но скоро вев недовольные были прерваны, среди изліяній своихъ, внезапнымъ и совсемъ неожиданнымъ образомъ. Всъ, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на нихъ наскакала коляска съ щестерикомъ коней и почти надъ головами ихъ раздались крикъ сильвинув въ коляскъ дамъ, брань и угрозы чужого кучера: «Ахъ. ты. мошенникъ этакоп! Въдь я тебъ кричалъ въ голосъ: «сворачивая, ворона, направо!»—«Пьянъ ты. что .иг» Селифанъ почувствоваль свою оплошность. но габъ какъ русскій человікъ не любить сознаться нередь другимъ. что онъ виноватъ, то тутъ же вымолвиль онъ. пріосанясь; «А ты что такъ разскакался? Глаза-то свои въ кабакв заложиль, что ля?» Вельть за симь онь принялся отсиживать назадь бричку, чтобы высвободилься давимь образомы изы чужой упряжи, но не турь-то было. - все перепуталось. Чубарый сь любонынствомы обнохивалъ невыхъ своихъ пріятелен, которые очупились по обличь сторонамъ его. Между темъ сидевнія въ коляске дамы гля выи на все это съ выраженіемъ страха въ лицахъ. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатильтняя, съ золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головкъ. Хорошенькій оваль лица ея круглился, какъ свъженькое яичко, и, подобно ему, бълълъ какою-то прозрачною бѣлизною, когда свѣжее, только-что снесенное, оно держится противъ свъта въ смуглыхъ рукахъ испытующей его ключницы и пропускаеть сквозь себя лучи сіяющаго солнца: ея тоненькія ушки также сквозили, рдѣя провикавшимъ ихъ теплымъ светомъ. При этомъ испугъ въ открытыхъ, остановившихся устахъ, на глазахъ слезывсе это въ ней было такъ мило, что герой нашъ глядъль на нее нъсколько минутъ, не обращая никакого вниманія на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская верона!» кричалъ чужой кучеръ. Селифанъ потянулъ поводья назадъ, чужой кучеръ сдёлалъ то же, лошади нёсколько понятились назадъ и потомъ опять сшиблись, переступивши постромки. При этомъ обстоятельствъ чубарому коню такъ понравилось новое знакомство, что онъ никакъ не хотълъ выходить изъ колен, въ которую попалъ непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего новаго пріятеля, казалось, что-то нашентываль ему въ самое ухо, въроятно, ченуху страшную, потому что прівзжій безпрестанно встряхиваль ушами.

На такую сумятицу успѣли, однакожъ, собраться мужики пзъ деревни, которая была, къ счастью, неподалеку. Такъ какъ подобное зрѣлище для мужика—сущая благодать, все равно, что для нѣмца газеты или клубъ, то скоро около экипажа накопилась ихъ бездна, и въ деревнѣ остались только старыя бабы да малые ребята. Постромки отвязали; нѣсколько тычковъ чубарому коню въ морду заставили его попятиться; словомъ, ихъ разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали пріѣзжіе кони за то, что разлучили ихъ съ пріятелями, или, просто, дурь,—только, сколько ни хлесталъ ихъ кучеръ, они не двигались и стояли, какъ вконанные. Участіе мужиковъ возросло до невѣроятной сте-

нени. Каждый наперерывъ совался съ совѣтомъ: «Ступан. Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что съ правой стороны, а дядя Митяй пусть сядеть верхомъ на коренного! Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй. съ рыжей бородой, взобрался на коренного коня и сдълался похожимъ на деревенскую колокольню или, лучие, на крючокъ, которымъ достаютъ воду въ колодцахъ. Кучеръ удариль по лонадямъ, но не туть-то было: ничего не пособиль дядя Митяй. «Стой, стой!» кричали мужики: «садись-ка. ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядетъ дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечій мужикъ, съ черною какъ уголь бородою, и брюхомъ, нохожимъ на тотъ исполинскій самоваръ, въ которомъ варится сонтень для всего прозябнувшаго рынка, съ охотою съль на коренного. который чуть не пригнулся подъ нимъ до земли. «Теперь дьло пойдеть», кричали мужики. «Накаливай, накаливай его! Пришиандорь кнутомъ вонъ того, соловаго, -что онъ корячится, какъ корамора?» \*) Но, увидъвши, что дъло не шло, и не помогло никакое накаливанье, дядя Митяй и дядя Миняй свли оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконецъ кучеръ, потерявши теривніе, прогналъ и дядю Митяя, и дядю Миняя; и хорошо сделалъ, нотому что отъ лонгадей пошелъ такой паръ, какъ будто бы онв отхватали, не переводя духа, станцію. Онъ даль имъ мянуту отдохнуть, послъ чего онъ пошли сами собою. Во все продолжение этой продълки Чичиковъ глядътъ очень внимательно на молоденькую незнакомку. Онъ пытался ивсколько разъ съ нею заговорить, но какъ-то не приньлось такъ. А между тъмъ дамы убхали, хорошенькая головка, съ тоненькими чертами лица и топенькимъ станомъ. скрылась, какъ что-то похожее на видънье, и опять осталась-Дорога, бричка, троика знакомыхъ читателю лошаден,

<sup>\*)</sup> Корамора — большой, длинный, вялый комары; иногда залетаеть онь въ компату и торчить гть-инбудь одиночкой на стъпъ. Къ нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, въ отвътъ на что онь только топырится, или корячится, какъ говоритъ пародъ.

Селифанъ, Чичиковъ, гладь и пустота окрестныхъ полей. Вездъ, гдъ бы ни было, въ жизни, среди ли черствыхъ, шероховато-бъдныхъ и неопрятно-илъснъющихъ низменныхъ рядовъ ея, или среди однообразно-хладныхъ и скучноопрятныхъ сословій высшихъ, - везді, хоть разъ, встрітптся на пути человъку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видать дотоль. которое, хоть разъ, пробудить въ немъ чувство, не похожее на тѣ, которыя суждено ему чувствовать всю жизнь. Вездѣ, поперекъ какимъ бы ни было нечалямъ, изъ которыхъ илетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, какъ иногда блестящій экинажь съ золотой упряжью, картинными конями и сверкающимъ блескомъ стеколъ, вдругъ, неожиданно, пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей обраной деревушки, не видавшей ничего, кромъ сельской тельги: и долго мужики стоять, зъвая съ открытыми ртами, не надъвая шанокъ, хотя давно уже унесся и пропаль изъ виду дивный экипажъ. Такъ и блондинка тоже, вдругъ, совершенно неожиданнымъ образомъ, показалась въ нашей повъсти и такъ же скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какойнибудь двадцатильтній юноша-гусарь ли онь, студенть ли онъ, или, просто, только-что начавшій жизненное поприще-и, Боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило въ немъ! Долго бы стояль онъ безчувственно на одномъ месть, вперивши безсмысленно очи въ даль, позабывъ и дорогу, и всъ ожидающіе впереди выговоры и распеканья за промедленіе, позабывъ и себя, и службу, и міръ, и все, что ни есть въ міръ.

Но герой нашъ уже былъ среднихъ лътъ и осмотрительноохлажденнаго характера. Онъ тоже задумался и думалъ, но положительные: не такъ безотчетны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабёшка!» сказалъ онъ, открывши табакерку и понюхавши табаку. «Но въдь что, главное, въ ней хорошо?—Хорошо то, что она сейчасъ только, какъ видно, выпущена изъ какого-нибудь пансіона или института; что въ ней, какъ говорится, нътъ еще

ничего бабьяго, то-есть именно того, что у яихъ есть самаго непріятнаго. Она теперь, какъ дитя: все въ ней просто: она скажеть, что ен взаумается, засмфетея, гдв захочеть засміяться. Изъ нея все можно сділать, она можеть быть чуто, а можетъ выдти и дрянь.-и выплетъ дрянь! Вотъ пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. Въ одинъ годъ такъ се наполнятъ всякимъ бабьемъ. что самъ родной отецъ не узнаетъ. Откуда возьмется и надутость, и чопорность: станеть ворочаться по вытверженнымъ наставленіямъ, станетъ ломать голову и придумывать, съ къмъ и какъ, и сколько нужно говорить, какъ на кого смотрыть: всякую минуту будеть бояться, чтобы не сказать больше, чемъ нужно: запутается наконецъ сама, и кончится тамъ, что станетъ наконецъ врать всю жизнь, и выйдеть, просто, чорть знасть что!» Здысь онь пысколько времени помолчалъ и потомъ прибавилъ: «А любонытно бы знать, чыхъ она? что, какъ ея отецъ? богатый ли помъщикъ почтеннаго врава или, просто, благомыслящій человыть, съ каниталомъ, пріобрытеннымъ на службы? Выль, если, положимъ, этой дівушкі да придать тысячонокъ двіети приданаго, изъ нея бы могъ выдти очень, очень лакомый кусочекъ. Это бы могло составить, такъ сказать счастье порядочнаго человъка». Двъсти тысячонокъ такъ привлекательно стали рисоваться въ головѣ его, что онъ виутренноначаль досадовать на самого себя, зачемь, въ продолжение хлопотии около экинажей, не развідаль отъ форентора или кучера, кто такія были пробажающія. Скоро, однакожь, ноказавинаяся деревня Собакевича разсіяла его мысли и заставила ихъ обратиться къ своему постоянному предмету.

Деревня показалась ему довольно велика: два лѣса, березовый и сосновый, какъ два крыла—одно темиће, тругое свълже, были у ней справа и слѣва: посреди видића а деревянный томъ съ мезониномъ, красной крышей и темиосърыми или, лучше, дикими стілами, домъ въ роть тѣхъ, какіе у насъ строятъ для косиныхъ поселеній и иѣменкихъ колонистовъ. Выло жамѣтно, что при постройкѣ его зодчіл

безирестанно боролся со вкусомъ хозянна. Зодчій быль неланть и хотвлъ симметріи, хозяннъ-удобства и, какъ видно, всявлетвіе того, заколотиль на одной сторонв вев отвечающія окна и провертъль на мёсто ихъ одно маленькое, вёроятно, понадобившееся для темнаго чулана. Фронтонъ тоже никакъ не пришелся посреди дома, какъ ни бился архитекторъ, потому что хозяинъ приказалъ одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, какъ было назначено, а только три. Дворъ окруженъ былъ крвпкою и непом'трно толстою деревянною рашеткой. Помащикъ, казалось, хлопоталъ много о прочности. На конюшни, саран и кухни были употреблены полновѣсныя и толстыя бревна, определенныя на вековое стояніе. Деревенскія избы мужиковъ тожъ срублены были на диво: не было кирченыхъ ствиъ, рвзныхъ узоровъ и прочихъ затвй, но все было пригнано плотно и какъ следуетъ. Даже колодецъ быль обдёлань въ такой крёнкій дубъ, какой идеть только на мельницы да на корабли. Словомъ, все, на что ни глядъль онъ, было упористо, безъ ношатки, въ какомъ-то крапкомъ и неуклюжемъ порядка. Подъазжая къ крыльцу, замѣтилъ онъ выглянувшія изъ окна, почти въ одно время, два лица: женское, въ ченцъ, узкое, длинное, какъ огурецъ, и мужское-круглое, широкое, какъ молдаванскія тыквы, называемыя горлянками, изъ которыхъ делаютъ на Руси балалайки, двухструнныя, легкія балалайки, красу и потіху ухватливаго двадцатилътняго нарня, мигача и щеголя, и подмигивающаго, и посвистывающаго на бълогрудыхъ и овлошейныхъ дввиць, собравшихся послушать его тихоструннаго треньканья. Выглянувши, оба лица въ ту же минуту спрятались. На крыльцо вышелъ лакей, въ сфрой курткъ съ голубымъ стоячимъ воротникомъ, и ввелъ Чичикова въ съни, куда вышель уже самъ хозяннъ. Увидъвъ гостя, онъ сказалъ отрывисто: «Прошу!» и повелъ его во внутреннія жилья.

Когда Чичиковъ взглянулъ искоса на Собакевича, онъ ему на этотъ разъ показался весьма похожимъ на средней

величины медвыля. Для довершенія сходства, фракт на нему быль совершенно медвыжьяго цвъта, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступаль онь и вкривь, и вкось и наступаль безпрестанно на чужія ноги. Цвать лица ималь каленый, горачій, какой бываеть на медиомъ натакть. Извъстно, что есть много на свъть такихъ лицъ, надъ отдълкою которыхъ натура не долго мудрила, не употребляла никакихъ мелкихъ инструментовъ, какъ-то: напильниковъ. буравчиковъ и прочаго, но просто рубила со всего илеча: хватила топоромъ разъ-вышель носъ, хватила въ другойвыный губы, большимъ сверломъ ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свѣтъ, сказавши: «живетъ!» Такои же самый кранкій и на диво стаченный образь быль у Собакевича: держаль онъ его болье винзь, чемъ вверхъ, шеен не ворочалъ вовсе и, въ силу такого неповорота. редко глядель на того, съ которымъ говорилъ, но всегда или на уголъ нечки, или на дверь. Чичиковъ еще разъ взглянулъ на него искоса, когда проходили они столовую: медвідь! совершенный медвідь! Нужно же такое странное сближеніе: его даже звали Михайломъ Семеновичемъ. Зная привычку его наступать на ноги, онъ очень осторожно передвигалъ своими и давалъ ему дорогу виередъ. Хозяннъ, казалось, самъ чувствовалъ за собою этотъ грахъ и тогъ же часъ спросилъ: «Не побезноконтъ ли я васъ?» Но Чичиковъ поблагодарилъ, сказавъ, что еще не произошло инкакого безнокойства.

Вошедъ въ гостиную, Собакевичъ показалъ на кресла, сказавши онять: «прошу!» Садясь, Чичиковъ взглянулъ на стъны и на висъвния на нихъ картины. На картинахъ все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь ростъ: Маврокордато въ красныхъ панталонахъ и мунциръ, съ очками на носу. Міаули. Капари. Всъ эти героп были съ такими толстыми дяжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по тълу. Между крънкими греками, неизвъстно, какимъ образомъ и для чего, помъстился Багратіонъ, тощій, худенькій, съ маленькими знаменами и

пушками внизу и въ самыхъ узенькихъ рамкахъ. Потомъ опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища техъ щеголей, которые наполняютъ нынфшнія гостиныя. Хозяинъ, будучи самъ человекъ здоровый и крфпкій, казалось, хотфлъ, чтобы и комнату его украшали тоже люди крфпкіе и здоровые. Возле Бобелины, у самаго окна, вистла клфтка, изъ которой гляделъ дроздъ темнаго цвета съ бфлыми крапинками, очень похожій тоже на Собакевича. Гость и хозяинъ не усифли помолчать двухъ минутъ, какъ дверь въ гостиной отворилась и вощла хозяйка, дама весьма высокая, въ чепце съ лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, какъ пальма.

«Это моя Өеодулія Ивановна», сказаль Собакевичь.

Чичнковъ подошелъ къ ручкѣ Оеодуліи Ивановны, которую она почти впихнула ему въ губы, при чемъ онъ имѣлъ случай замѣтить, что руки были вымыты огуречнымъ разсоломъ.

«Душенька, рекомендую тебѣ», продолжалъ Собакевичъ:— «Павелъ Ивановичъ Чичиковъ! У губернатора и почтмейстера имѣлъ честь познакомиться».

Феодулія Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» и сдълавъ движеніе головою, подобно актрисамъ, представляющимъ королевъ. Затъмъ она усълась на диванъ, накрылась своимъ мериносовымъ платкомъ и уже не двигнула болье ни глазомъ, ни бровью.

Чичиковъ опять подняль глаза вверхъ и опять увидѣлъ Канари съ толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда въ клѣткѣ.

Почти въ теченіе цѣлыхъ пяти минутъ всѣ хранпли молчаніе: раздавался только стукъ, производимый носомъ дрозда о дерево деревянной клѣтки, на днѣ которой удилъ онъ хлѣбныя зернышки. Чичиковъ еще разъ окинулъ комнату и все, что въ ней ни было: все было прочно, неуклюже въ высочайшей степени и пмѣло какое-то странное сходство съ самимъ хозяиномъ дома. Въ углу гостиной стояло пузатое орѣховое бюро на пренелѣпыхъ четырехъ ногахъ — совершенный медвѣдь. Столъ, кресла, стулья — все было самаго тяжелаго и безпогойнаго свойства; словомъ, каждый предметъ, каждыи стулъ, казалось, говорилъ: «И я тоже Собакевичъ!» или: «И я тоже очень похожъ на Собакевича!»

«Мы объ васъ вспоминали у предсъдателя палаты, у Ивана Григорьевича», сказалъ, наконецъ, Чичиковъ, видя, что никто не располагается начинать разговора: «въ прошедшій четвергъ. Очень пріятно провели тамъ время».

«Да, я не былъ тогда у предсъдателя», отвъчалъ Собацевичъ.

- «А прекрасный человысь!»
- «Кто такой?» сказаль Собакевичь, глядя на уголь нечи.
- «Предсѣдатель».
- «Ну, можеть-быть, это вамъ такъ показалось: онъ только что массонъ, а такой дуракъ, какого свътъ не производилъ».

Чичиковъ немного озадачился такимъ, отчасти рѣзкимъ, опредѣленіемъ, но потомъ, поправившись, продолжалъ: «Конечно, всякій человѣкъ не о́езъ слао́остей, но зато гуо́ернаторъ— какой превосходный человѣкъ!»

- «Губернаторъ превосходный человѣкъ?»
- «Да, не правда ли?»
- «Первый разбойникъ въ мірт!»
- «Какъ, губернаторъ разбойникъ!» сказалъ Чичиковъ, и совершенно не могъ попять, какъ губернаторъ могъ попасть въ разбойники. «Признаюсь, этого я бы никакъ не подумалъ», продолжалъ онъ. «По позвольте, однакоже, замѣтить: поступки его совершенно не такіе; напротивъ, скорѣе даже мягкости въ немъ много». Тутъ онъ привелъ въ доказательство даже кошельки, вынитые его собственными руками, и отозвался съ похвалою объ ласковомъ выраженіи лица его.

«И лицо разбойничье!» сказалъ Собаксвичъ. «Данте сму только ножъ, да выпустите его на большую дорогу,—заръжетъ, за конъйку зарѣжетъ! Онъ да еще вине-губернатеръ-это Гога и Marora».

«Ибаъ, онъ съ ними не въ лазахъ», полумалъ про себя

Чичиковъ. «А вотъ заговорю я съ нимъ объ полицеймейстерь: онъ, кажется, другъ его».—«Вирочемъ, что до меня», сказалъ онъ: «мнѣ, признаюсь, болѣе всѣхъ нравится полицеймейстеръ. Какой-то этакой характеръ прямой, открытый; въ лицѣ видно что-то простосердечное».

«Мошенникъ!» сказалъ Собакевичъ очень хладнокровно: «продастъ, обманстъ, еще и пообъдаетъ съ вами. Я ихъ знаю всъхъ: это все мошенники; весь городъ тамъ такой: мошенникъ на мошенникъ сидитъ и мошенникомъ погоняетъ. Всъ христопродавцы. Одинъ тамъ только и естъ порядочный человъкъ — прокуроръ, да и тотъ, если сказатъ правду, свинья».

Послѣ такихъ похвальныхъ, хотя нѣсколько краткихъ біографій, Чичиковъ увидѣлъ, что о другихъ чиновникахъ нечего упоминать, и вспомиилъ, что Собакевичъ не любилъ ни о комъ хорошо отзываться.

«Что-жъ, душенька, пойдемъ объдать», сказала Собакевичу его супруга.

«Прошу!» сказалъ Собакевичъ. За симъ, подошедши къ столу, гдф была закуска, гость и хозяннъ вынили, какъ слфдуеть, по рюмкѣ водки; закусили, какъ закусываетъ вся пространная Россія по городамъ и деревнямъ, то-есть, всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли всѣ въ столовую; внереди ихъ, какъ плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой столъ быль накрыть на четыре прибора. На четвертое мъсто явилась очень скоротрудно сказать утвердительно, кто такая, дама или дввица, редственница, домоводка, или, просто, проживающая въ домѣ,-что-то безъ чепца, около тридцати лѣтъ, въ нестромъ илаткъ. Есть лица, которыя существують на свъть не какъ предметь, а какъ посторонція крапинки или пятнышки на предметь. Сидять они на томъ же мьсть, одинаково держатъ голову, ихъ ночти готовъ принять за мебель и думаешь, что отъ роду еще не выходило слово изъ такихъ усть; а где-нибудь въ девичьей или въ кладовой окажется просто -- ого-го!

«Щи, моя дуща, сегония очень хороши,» сказаль Собакевичь, хлебнувши щей и отваливши себь съ блюда огромный кусокъ няни, извъстнаго блюда, которое подается къ щамъ и состоитъ изъ барацьяго желудка, начиненнаго гречневой кашей, мозгомъ и ножками. «Этакои іяни». — продолжалъ онъ, обративнись къ Чичикову, — «вы не будете ъсть въ городъ: тамъ вамъ чортъ знаетъ что но клутъ!»

«У губернатора, однакожъ, недуренъ столъ», сказалъ Чичиковъ.

«Да знаете ли, изъ чего это все готовится? Вы ѣсть не станете, когда узнаете».

«Пе знаю, какъ приготовляется, объ этомъ я не могу судить: но свиныя котлеты и разварная рыба были превосходны».

«Это вамъ такъ показалось. Вѣдь я знаю, что они на рынкѣ покунаютъ. Купитъ вонъ тотъ каналья-поваръ, что выучился у француза, кота, обдеретъ его да и подаетъ на столъ вмѣсто зайца».

«Фу, какую ты непріятность говоришь!» сказала супруга Собакевича.

«А что-жъ, душенька! такъ у нихъ дълается: я не виноватъ, такъ у нихъ у всъхъ дълается. Все, что ни есть ненужнаго, что Акулька у насъ бросаетъ, съ позволенія сказать, въ помойную лохань, они его въ супъ, да въ супъ! туда его!»

«Ты за столомъ всегда этакое разскажень.» возразила опять супруга Собакевича.

«Что-жъ. душа моя», сказаль Собакевичь: «ссли-бъ я самъ это двлаль, но я тебв прямо въ глаза скажу, что я гадостей не стану всть. Мив лягушку хоть сахаромъ обльни, не возьму ея въ ротъ, и устрины тоже не возьму: я знаю, на что устрина похожа. Возьмите барана», протолжаль опъ, обращаясь къ Чичикову: это бараній бокь съкашей. Это не тв фрикасе, что двлаются на барскихъ кухняхъ изъ баранины, какая сутокъ по четыре на рынкв валяется. Это все выдумали доктора намны да французы: я

ом ихъ переввшалъ за это. Выдумали діэту—лвчить голодомъ! Что у нихъ нвмецкая жидкокостная натура, такъ они воображаютъ, что и съ русскимъ желудкомъ сладятъ! Нвтъ, это все не то, это все выдумки, это все...» Здвсь Собакевичъ даже сердито покачалъ головою. «Толкуютъ—просввщенье, просввщенье, а это просввщенье.... фукъ! Сказалъ бы и другое слово. да вотъ только что за столомъ неприлично. У меня не такъ. У меня, когда свинина — всю свинью давай на столъ, баранина — всего барана тащи, гусь—всего гуся! Лучше я съвмъ двухъ блюдъ, да съвмъ въ мвру. какъ душа требуетъ». Собакевичъ подтвердилъ это двломъ: онъ опрокинулъ половину бараньяго бока къ себъ на тарелку, съвлъ все. обгрызъ. обсосалъ до последней косточки.

«Да», —подумалъ Чичиковъ, — «у этого губа не дура».

«У меня не такъ», говорилъ Собакевичъ, вытирая салфеткою руки: «у меня не такъ, какъ у какого-нибудь Плюшкина: 800 душъ имветъ, а живетъ и объдаетъ хуже моего пастуха».

«Кто такой этотъ Илюшкинъ?» спросилъ Чичиковъ.

«Мошенникъ», отвъчалъ Собакевичъ. «Такой скряга, какого вообразить трудно. Въ тюрьмъ колодники лучше живутъ, чъмъ онъ: всъхъ людей переморилъ голодомъ».

«Вправду?» подхватиль съ участіемъ Чичиковъ: «и вы говорите, что у него. точно, люди умирають въ большомъ количествѣ?»

«Какъ мухи мрутъ».

«Неужели, какъ мухи? А позвольте спросить: какъ далеко живетъ онъ отъ васъ?»

«Въ няти верстахъ».

«Въ пяти верстахъ!» воскликнулъ Чичиковъ и даже почувствовалъ небольшое сердечное біеніе. «Но если выфхать пзъ вашихъ воротъ, это будетъ направо или налѣво?»

«Я вамъ даже не совѣтую дороги знать къ этой собакѣ!» сказалъ Собакевичъ. «Извинительнѣй сходить въ какое-нибудь непристойное мѣсто, чѣмъ къ нему».

«Ивть, я спросиль не для какихъ-либо... а потому только, что интересуюсь познаніемъ всякаго рода м'встъ», отвічаль на это Чичиковъ.

За бараныямъ бокомъ последовали вотрушки, изъ которыхъ каждая была гораздо больше тарелки, потомъ индюкъ ростомъ въ геленка, набитый всякимъ добромъ: яйнами. рисомъ, печенками и пи въсть чемъ, что все дожилось комомъ въ желудкв. Этимъ объдъ и кончился: но, когда встали изъ-за стола, Чичиковъ почувствовалъ въ себъ тяжести на цълый пудъ больше. Пошли въ гостиную, гдв уже очугилось на одюдечкъ варенье. — ни груша, ни слива, ни иная ягода. — до котораго, впрочемъ, не дотронулись ни гость. ни хозяннъ. Хозяйка вышла съ твмъ, чтобы накласть его и на другія блюдечки. Воспользовавшись ся отсутствісмъ, Чичиковъ обратился къ Собакевичу, который, лежа въ креслахъ, только покряхтываль послѣ такого сытнаго обѣда и издаваль ртомъ какіе-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиковъ обратился къ нему съ такими словами: «Я хотелъ было поговорить съ вами объ одномъ дельце».

«Вотъ еще варенье», сказала хозянка, возвращаясь съ блюдечкомъ: «рѣдька, вареная въ меду!»

«А вотъ мы его послъ!» сказалъ Собакевить. Ты ступан теперь въ свою комнату, мы съ Навломъ Ивановичемъ скинемъ фраки, маленько пріотдохнемъ!»

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и полушками, но хозяннъ сказалъ: «Пичего, мы отдохнемъ въ креслахъ», и хозяйка ушла.

Собакевичъ слегка принагнулъ голову, приготовлянсь слышать, въ чемъ было дільцо.

Чичиковъ началъ какъ-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русскаго государства, и отолкался съ большою похвалою объ его пространствъ, сказалъ, что заже самая древняя римская монархія не была такъ велика, и иностранцы справедливо удивляются... (Собакевичъ все слушалъ, наклонивши голову) и что по существующимъ положеніямъ этого государства, въ славѣ которому нѣтъ равнаго, ревизскія души, окончивши жизненное поприще, числятся, однакожъ, до подачи новой ревизской сказки, наравить съ живыми, чтобъ такимъ образомъ не обременить присутственныя мѣста множествомъ мелочныхъ и безполезныхъ справокъ и не увеличить сложность, и безъ того уже весьма сложнаго, государственнаго механизма... (Собакевичъ все слушаль, наклонивши голову) и что однакоже, при всей справедливости этой мфры, она бываетъ отчасти тягостна для многихъ владъльцевъ, обязывая ихъ взносить подати такъ, какъ бы за живой предметь, и что онъ, чувствуя уваженіе личное къ нему, готовъ бы даже отчасти принять на себя эту дъйствительно тяжелую обязанность. Насчеть главнаго предмета Чичиковъ выразился очень осторожно: никакъ не назвалъ души умершими, а только — несуществующими.

Собакевичъ слушалъ все попрежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь, похожее на выраженіе, показалось на лицѣ его. Казалось, въ этомъ тѣлѣ совсѣмъ не было души, или она у него была, но вовсе не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, а. какъ у безсмертнаго Кощея, гдѣ-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на днѣ ея, не производило рѣшительно никакого потрясенія на поверхности.

«Итакъ?..» сказалъ Чичиковъ, ожидая, не безъ нѣкотораго волненія, отвѣта.

«Вамъ нужно мертвыхъ душъ?» спросилъ Собакевичъ очень просто, безъ малъйшаго удивленія, какъ бы ръчь шла о хлъбъ.

«Да», отвѣчалъ Чичиковъ и опять смягчилъ выраженіе, прибавивши: «несуществующихъ».

«Найдутся; почему не быть...» сказалъ Собакевичъ.

«А если найдутся, то вамъ, безъ сомивнія... будеть пріятно отъ нихъ избавиться?»

«Извольте, я готовъ продать», сказалъ Собакевичъ, уже нъсколько приподнявши голову и смекнувши, что покуп-

щикъ, върно, долженъ имъть здъсь какую-нибудь выгоду.

«Чортъ возьми!» подумать Чичиковъ про себя: «этотъ ужъ продаетъ прежде, чемъ я заикнулся!» И проговорилъ вслухъ: «А, напримъръ, какъ же пена? хотя, впрочемъ, это такой предметъ... что о ценъ даже странио...»

«Да чтобы не запрашивать съ васъ лишиято, по сту рублей за штуку», сказалъ Собакевичъ.

«По сту!» вскричаль Чичиковь, разинувь роть и поглядівши ему въ самые глаза, не зная, самъ ли онъ ослышался, или языкъ Собакевича, по своей тяжелой натуры, не такъ поворотившись, брякнулъ, вмъсто одного, другое слово.

«Что-жъ. развъ это для васъ дорого?» произнесъ Собаксвичъ. и нотомъ прибавилъ: «А какая бы, однакожъ. ваша цъна?»

«Моя цѣна! Мы, вѣрно, какъ-нио́удь ошио́лись или ис понимаемъ другъ друга, пезао́ыли, въ чемъ состоитъ предметъ. Я полагаю съ своей стороны, положа руку на сердие: по восьми гривенъ за душу—это самая красиая цѣна!»

«Экъ куда хватили-по восьми гривенокъ!»

«Что-жъ, по моему сужденію, какъ я думаю, больше нельзя».

«Вѣдь я продаю не лапти».

«Однакожъ, согласитесь сами, въдь это тоже и не люди».

«Такъ вы думаете, сыщете такого дурака, которыи бы камъ продалъ по двугривенному ревизскую дупу?»

«Но позвольте: зачъмъ вы ихъ называете ревизскими? Вѣдь души-то самыя давно уже умерли, остался одинь неосязаемый чувствами звукъ. Впрочемъ, чтобы не вхочнъ въ дальнънние разговоры по этой части, по полтора рубля, извольте, дамъ, а больше не могу».

«Стыдно вамъ и говорить такую сумму! Вы торгунесь, говорите настоящую цѣну!»

«Не могу, Михаилъ Семеновичъ; повърые моен совъсти, не могу: чего ужъ невозможно сдълать, гого никакъ невоз-

можно сдѣлать», говорилъ Чичиковъ, однакожъ по полтинкѣ еще прибавилъ.

«Да чего вы скупитесь?» сказалъ Собакевичъ: «право, не дорого! Другой мошенникъ обманетъ васъ, продастъ вамъ дрянь, а не души; а у меня, что ядреный орвъъ, вст на отборъ: не мастеровой, такъ иной какой-нибудь здоровый мужикъ. Вы разсмотрите: вотъ, напримъръ, каретникъ Михъевъ! въдь больше никакихъ экипажей и не дълалъ, какъ только рессорные. И не то, какъ бываетъ московская работа, что на одинъ часъ: прочностъ такая... самъ и обобьетъ, и лакомъ покроетъ!»

Чичиковъ открылъ ротъ съ тѣмъ, чтобы замѣтить, что Михѣева, однакоже, давно нѣтъ на свѣтѣ; но Собакевичъ вошелъ, какъ говорится, въ самую силу рѣчи: откуда взялась рысь и даръ слова.

«А Пробка Степанъ, плотникъ? Я голову прозакладую, если вы гдъ сыщете такого мужика. Въдь что за силища была! Служи онъ въ гвардіи — ему бы, Богъ знаетъ, что дали: трехъ аршинъ съ вершкомъ ростомъ!»

Чичиковъ опять хотъль заметить, что и Пробки нетъ на свете; но Собакевича, какъ видно, пронесло: полились такіе потоки речей, что только нужно было слушать.

«Милушкинъ, киринчникъ! могъ поставить печь въ какомъ угодно домѣ. Максимъ Телятниковъ, саножникъ: что шиломъ кольнетъ, то и сапоги; что сапоги, то и спасио́о, и хоть о́ы въ ротъ хмельного. А Еремѣй Сорокоплёхинъ! Да этотъ мужикъ одинъ станетъ за всѣхъ: въ Москвѣ торговалъ, одного оброку приносилъ по пятисотъ рублей. Вѣдь вотъ какой народъ! Это не то, что́ вамъ продастъ какой-нио́удь Плюшкинъ».

«По. позвольте», сказалъ наконецъ Чичиковъ, изумленный такимъ обильнымъ наводненіемъ рѣчей, которымъ, казалось, и конца не было: «зачѣмъ вы исчисляете всѣ ихъ качества? Вѣдь въ нихъ толку теперь нѣтъ никакого, вѣдь это все народъ мертвый. Мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай, говоритъ пословица».

Да, конечно, мертвые», сказаль Собакевичь, какъ бы одумавшись и приноминвъ, что они въ самомъ дълв были уже мертвые; а потомъ прибавилъ: «впрочемъ и то сказатъ: что изъ этихъ лютеи, которые числятся теперъ живущими? Что это за люти? мухи, а не люти».

«Да все же они существують, а это вынь мечта...

«Пу. исть, не мечта! Я вамъ доложу, каковъ быль Миуфевъ, такъ вы такихъ дюден не сыщете: машинища такая. что въ эту комнату не воидеть: нѣть, это не мечта! А въ илечищахъ у него была такая силища, какои итть у лошади. Хотель бы я знать, где бы вы въдругомъ месте. нашли такую мечту!» Послілнія слова онъ уже сказаль. обратившись къ виствинимъ на стъит портретамъ Багратіона и Колокотрони, какъ обыкновенно случается съ разговаривающими, когда одинъ изъ нихъ втругъ, неизвъстно почему. обратится не къ тому лицу, къ которому относятся слова, а къ какому-нибудь нечаянно пришедшему грстьему, даже вовсе незнакомому, отъ котораго, знастъ, что не услышить ни отвіта, ни мибнія, ни подтвержденія, но на котораго, однакожь, такъ устремить взглядъ, какъ будго призываетъ его въ посредники: и итсколько смъщавшійся въ первую минуту незнакомець не знаеть, отвъчать ли ему на то дъло. о которомъ ничего не слышалъ, или такъ постоять, соблютии надлежащее приличіе, и потомъ уже уйти прочь.

«Изтъ, больше двухъ рублен я не могу цать», спаваль Чичиковъ,

Извольте, чтобъ не претендовали на меня, что дорого запраниваю и не хочу с галать вамъ никакото одолженія, извольте- по семидесяти пяти рублен за тушу, только ассизнаціями—право, только для знакомства!»

Что онъ въ самомъ ублъ», полумаль про себя Чичиковъ; за дурака, что ли, принимаетъ меняз и прибавилъ потомъ вслухъ: "Мив странио, право: кажется, между нами происходитъ какое-то театральное представление, или кометія: пначе я не могу себь объяснить... Вы, кажется, человъкъ довольно умный, владвете свъдъніями образованности. Выль

предметъ просто—фу, фу! Что-жъ онъ стоитъ? кому нуженъ?» «Да, вотъ, вы же покупаете; стало-быть, нуженъ».

Здъсь Чичиковъ закусилъ губу и не нашелся, что отвъчать. Онъ сталъ было говорить про какія-то обстоятельства фамильныя и семейственныя, но Собакевичъ отвъчалъ просто:

«Мит не нужно знать, какія у васъ отношенія: я въ дѣла фамильныя не мѣшаюсь,—это ваше дѣло. Вамъ понадобились души. я и продаю вамъ, и будете раскаиваться, что не купили».

«Два рублика», сказалъ Чичиковъ.

«Экъ, право! Затвердила сорока Якова — одно про всякато, какъ говоритъ пословица: какъ наладили на два, такъ не хотите съ нихъ и събхать. Вы давайте настоящую цену!»

«Пу. ужъ чортъ его побери!» подумалъ про себя Чичиковъ: «по полтинъ ему прибавлю, собакъ, на оръхи!»— «Извольте, по полтинъ прибавлю».

«Ну, извольте, и я вамъ скажу тоже мое послъднее слово: иятьдесятъ рублей! Право, убытокъ себъ, дешевле нигдъ не купите такого хорошаго народа!»

«Экой кулакъ!» сказалъ про себя Чичиковъ и потомъ продолжалъ вслухъ съ нѣкоторою досадою: «Да что въ самомъ дѣлѣ?... Какъ будто точно серьезное дѣло! Да я въ другомъ мѣстѣ нипочемъ возьму. Еще мнѣ всякій съ охотой сбудетъ ихъ, чтобы только поскорѣй избавиться отъ нихъ. Дуракъ развѣ станстъ держать ихъ при себѣ и платить за нихъ подати!»

«По знаете ли. что такого рода покупки,—я это говорю между нами, по дружбѣ,—не всегда позволительны, и разскажи я, или кто иной — такому человѣку не будетъ никакой довѣренности относительно контрактовъ или вступленія въ какія-нибудь выгодныя обязательства».

«Впшь куда мѣтнтъ, подлецъ!» подумалъ Чичиковъ, п тутъ же пропзнесъ съ самымъ хладнокровнымъ видомъ: «Какъ вы себѣ хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, какъ вы думаете, а такъ... по наклонности собственныхъ мыслей. Два съ полтиною не хотите — прощайте!» «Его не собъешь, не податливъ!» подумалъ Собакевичъ. «Пу, Вогъ съ вами, давайте по тридцати и берите ихъ себъ!»

«Иъть, я вижу, вы не хотите продать; прощайте!»

«Иозвольте, позвольте!» сказалъ Собакевичъ, не выпуская его руки и наступивъ ему на ногу, ибо герой нашъ позабылъ поберечься, въ наказанье за что долженъ былъ зашинатъ и подскочить на одной ногъ.

«Прошу прощенья! Я, кажется, васъ побезпокоилъ. Пожалунте, садитесь сюда! Прошу!» Здѣсь онъ усадилъ его въ кресла съ нѣкоторою даже ловкостію, какъ такой медвѣль, который уже побывалъ въ рукахъ, умѣстъ и перевертываться, и дѣлать разныя штуки на вопросы: «А покажи, Миша, какъ бабы парятся?» или: «А какъ, Миша, малые ребята горохъ крадутъ?»

«Право, я напрасно время трачу: мнв нужно сившить».

«Иосидите одну минуточку, я вамъ сейчасъ скажу одно пріятное для васъ слово». Тутъ Собакевичъ подсѣлъ поближе и сказалъ ему тихо на ухо, какъ будто секретъ: «Хотите—уголъ?»

«То-есть, двадцать пять рубдей? Ни, ни, ни! Даже четверти угла не дамъ, копѣйки не прибавлю».

Събакевичъ замолчалъ, Чичиковъ тоже замолчалъ. Минуты цвѣ длилось молчаніе. Багратіонъ съ орлинымъ носомъ глятьль со стѣны чрезвычайно внимательно на эту покупку.

«Какая-жъ ваша будеть последняя цена?» сказалъ наконецъ Собакевичъ.

«Два съ полтиною».

«Право, у васъ душа челокъческая все равио, что пареная рѣпа. Ужъ хоть по три рубля дайте!»

«He Morv».

«Ну, нечего съ вами дѣлатъ, извольте! Убытокъ, да ужъ правъ такой собачій: не могу не поставить удовольствія ближнему. Вѣдъ, я чай, вужно и кунчую совершить, чтобъвсе было въ порядкѣ?»

«Разумфется».

«Ну. вогъ то-то же; нужно будетъ тхать въ городъ.

Такъ совершилось дѣло. Оба рѣшили, чтобы завтра же быть въ городѣ и управиться съ купчей крѣпостью. Чичиковъ попросилъ списочка крестьянъ. Собакевичъ согласился охотно и туть же, подошедъ къ бюро, собственноручно припялся выписывать всѣхъ не только поименно, но даже съ означеніемъ похвальныхъ качествъ.

А Чичиковъ, отъ нечего делать, занялся, находясь позади, разсматриваньемъ всего просторнаго его оклада. Какъ взглянулъ онъ на его спину, шпрокую, какъ у вятскихъ приземистыхъ лошадей, и на ноги его, походившія на чугунныя тумбы, которыя ставять на тротуарахь, не могь не воскликнуть внутренно: «Экъ наградилъ-то тебя Богъ! Вотъ ужъ, точно, какъ говорятъ, не ладно скроенъ, да крѣпко сшить!.. Родился ли ты ужъ такъ медведемъ, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлѣбные посѣвы, возня съ мужиками, и ты чрезъ нихъ сдълался то, что называють человѣкъ-кулакъ? Но нѣтъ: я думаю, ты все былъ бы тотъ же, хотя бы даже воспитали тебя по модь, пустили бы въ ходъ, и жилъ бы ты въ Петербургѣ, а не въ захолустыи. Вся разница въ томъ, что теперь ты упишешь полъ бараньяго бока съ кашей, закусивши вотрушкою въ тарелку. а тогда бы ты влъ какія-нноўдь котлетки съ трюфелями. Да вотъ теперь у тебя подъ властью мужики: ты съ ними въ ладу и, конечно, ихъ не обидинь, потому что они твоитебф же будеть хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которыхъ бы ты сильно пощелкивалъ, смекнувши, что они не твои же крвностные, или грабиль бы ты казну! Ивть. кто ужъ кулакъ, тому не разогнуться въ ладонь! А разогни кулаку одинъ или два пальца-выйдетъ еще хуже. Попробуй онъ слегка верхушекъ какой-нибудь науки, дастъ онъ знать потомъ, занявши мфсто повиднфе, всфмъ тфмъ, которые въ самомъ дълъ узнали какую-нибудь науку! Да еще. пожалуй, скажеть нотомъ: «Дай-ка, себя нокажу!» Да такое выдумаеть мудрое постановленіе, что многимъ придется солоно... Эхъ, если бы всѣ кулаки!»...

«Готова записка!» сказалъ Собакевичъ, оборотившись.

«Готова? Пожалунге ее сюда!» Онъ пробъкать ее глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, званіе, льта и семенное состояніе, но даже на поляхъ находились особенныя отмътки насчетъ поведенія, трезвости,—словомъ: любо было глятьть.

Теперь пожалуйте же задаточекъ», сказалъ Собакевичъ.

-Къ чему же вамъ задаточекъ? Вы получите въ городі. за одинмъ разомъ веф деньги .

Все, знаете, такъ ужъ во штся», возразиль Собакевичь. «Не знаю, какъ вамъ зать: я не взяль съ собою денегъ. Да, вотъ, десять рублей есть».

Что-жъ десять! Данте, по крайней мфрф, хоть изтъдесять!>

Чичиковъ сталъ было отговариваться, что иЕтъ: но Собакевичъ такъ сказалъ утвердительно, что у него есть деньги, что онъ вынулъ еще бумажку, сказавши: «Пожалуи, вотъ вамъ еще иятнадцатъ, итого двадиатъ иять. Ножалуите только росписку».

«Да на что-жъ вамъ росниска?»

«Все, знаете, лучше росписку. Не ровенъ часъ... все можеть случиться».

«Хорошо, дайте же сюда деньги».

· На что-жъ деньги? У меня вотъ онт въ рукт! Какъ только напишите росписку, въ ту же минуту ихъ возьмете».

«Да позвольте, какъ же мив писать росписку? Прежде нужно видъть деньги».

Чичиковъ выпустилъ изъ рукъ о́умажки Соо́акевичу, который, прио́лизавшись къ столу и накрывши ихъ пальцами лѣвои руки, другою написаль на доскуткъ о́умаги, что задатокъ двадцать иять руо́лей государственными ассигнаніями за проданныя души получиль сполиа. Написавши записку, онъ пересмотрѣлъ еще разъ ассигнацій.

«Бумажка-то старенькая , произнесъ онъ, разсматривая отпу изъ пихъ на свътъ: «немножко разорвана: ну, да между пріятелями нечего на это глядѣть».

«Кулакъ, кулакъ!» подумалъ про себя Чичиковъ: «да еще и бестія въ придачу!»

- «А женскаго пола не хотите?»
- «Нътъ, благодарю».
- «Я бы недорого и взялъ. Для знакомства, по рублику за штуку».
  - «Ивть, въ женскомъ полв не нуждаюсь».
- «Пу, когда не нуждаетесь, такъ нечего и говорить. На вкусы нътъ закона: кто любить попа, а кто попадъю, говоритъ пословица».

«Еще я хотъть васъ попросить, чтобы эта сдълка осталась между нами», говорплъ Чичиковъ, прощаясь.

«Да ужъ само собою разумѣется. Третьяго сюда нечего мѣшать: что по искренности происходитъ между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной ихъ дружов. Прощайте! Благодарю, что посѣтили; прошу и впередъ не забывать; коли выберется свободный часикъ, прівзжайте пообъдать, время провести. Можетъ-быть, опять случится услужить чѣмъ-нибудь другъ другу».

«Да. какъ бы не такъ!» думалъ про себя Чичиковъ, садясь въ бричку. «По два съ полтиною содралъ за мертвую душу, чортовъ кулакъ!»

Онъ былъ недоволенъ поведеніемъ Собакевича. Все-таки, какъ бы то ни было, человъкъ знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступилъ, какъ бы совершенно чужой: за дрянь взялъ деньги! Когда бричка вывхала со двора, онъ оглянулся назадъ и увидълъ, что Собакевичъ все еще стоялъ на крыльцъ и, какъ казалось, приглядывался, желая знать, куда гость пофдеть.

«Подлецъ, до сихъ поръ еще стоитъ!» проговорилъ онъ сквозь зубы и велѣлъ Селифану, поворотивши къ крестьянскимъ избамъ, отъѣхать такимъ образомъ, чтобы нельзи было видѣть экипажа со стороны господскаго двора. Ему хотѣлось заѣхать къ Плюшкину, у котораго, по словамъ Собакевича, люди умпрали, какъ мухи; но не хотѣлось, чтобы Собакевичъ зналъ про это. Когда бричка была уже на концѣ деревни, онъ подозвалъ къ себѣ перваго мужика, который, поднявши гдѣ-то на дорогѣ претолстое бревно, та-

шилъ его на плечъ, полобио неугомимому муравью, въ себъ въ избу.

«Эн, борода! а какъ пробхать отсюта къ Плюшкину, такъ, чтобъ не мимо господскаго тома?»

Мужикъ, казалось, затруднился симъ вопросомъ,

- «Что-жъ. не знаешь?»
- «Ифть, баринъ, не знаю».
- «Эхъ, ты! А и съдымъ волосомъ еще подернуло! Скрягу Плющкина не знасшь,—того, что плохо кормитъ людей?»

«А! заплатанной, заплатанной!» вскрикнуль мужикъ. Было имъ прибавлено и существительное къ слову заплатанной, очень удачное, но неупотребительное въ свыскомъ разговоръ, а потому мы его пропустимъ. Впрочемъ, можно догадываться, что оно выражено было очень матко, потому что Чичиковъ, хотя мужить давно уже пропаль изъ виду и много увхали впередь, однакожь все еще усмвхался, сидя въ бричкъ. Выражается сильно россійскій народъ! И если наградитъ кого словцомъ, го поидеть оно ему въ родъ и ногомство, утащить онъ его съ собою и на службу, и въ отставку, и въ Петербургъ, и на краи свъта. И какъ ужъ потомъ ин хитри и ни облагораживан свое прозвище, ходъ заставь пишущихъ лодишекъ выводить его за наемную плату отъ древне-княжескаго рода, ничто не номожеть: карьнеть само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажеть ясно, откуда выдетьла птица. Произнесенное мѣтко. все равно, что писанное, не вырубливается топоромъ. А ужь куда бываеть метко все 10, что вышло изъ глуоны Руси, гдв ивтъ ни ивмецкихъ, ни чухонскихъ, ни всикихъ иныхъ илеменъ, а все самъ-самородокъ, живои и бонкіи русскій умь, что не лізеть за словомъ вы варманъ, не высиживаеть его, какъ васъдка пыньять, а влънливаеть сразу, какъ нашпортъ на въчную носку, и нечето прибавлять уже потомъ, какои у тебя носъ или тубы: одной чертой обрисованъ ты съ ногъ до головы!

Какъ несмітное множество церквен, монастырен съ куполами, главами, крестами, разсынано ит святон благочестивой Руси, такъ несмътное множество илеменъ, поколъній, народовъ толинтся, нестръетъ и мечется но лицу земли. И всякій народъ, носящій въ себъ залогъ силъ, полный творящихъ способностей души, своей яркой особенности и другихъ даровъ Бога, своеобразно отличился каждый своимъ собственнымъ словомъ, которымъ, выражая какой ни естъ предметъ, отражаетъ въ выраженьи его часть собственнаго своего характера. Сердцевъдъніемъ и мудрымъ познаньемъ жизни отзовется слово британца; легкимъ щеголемъ блеснетъ и разлетится недолговъчное слово француза; затъйливо придумаетъ свое не всякому доступное, умно-худощавое слово нъмецъ; но нътъ слова, которое было бы такъ замашнего, бойко, такъ вырвалось бы изъ-подъ самаго сердца, такъ бы книъло и животренетало, какъ мътко сказанное русское слово.

## LAABA VI.

Прежде, давно, въ лъта моей юности, въ лъта невозвратно мелькнувшаго мосго детства, мне было весело подъфажать въ нервый разъ къ незнакомому мфсту: все равно, была ли то деревушка, бѣдный уѣздный городишка, село ли, слободка, - любонытнаго много открываль въ немъ детскій любонытный взглядь. Всякое строеніе, все, что носило только на себф напечатлфніе какой-нибудь замфтной особенности, все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный демъ извъстной архитектуры, съ половифальшивыхъ оконъ, одинъ-одинёшенекъ торчавшій среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажныхъ мѣщанскихъ обывательскихъ домиковъ: круглый ли правильный куполъ, весь обитый листовымъ облымъ желфзомъ, вознесенный надъ выбъленною, какъ снътъ, новою церковью, рынокъ ли, франтъ ли увздный, попавшійся среди города, — ничто не ускользало отъ свежаго, тонкаго вниманія, и, высунувши носъ изъ походной телеги своей, я глядель и на невиданный доголь нокрой какого-нибудь сюртука, и на деревян-

пые ящики съ гвоздями, съ сфрои, желтъвией влали, съ изюмомъ и мыломъ, мелькавшіе изъ дверен овониюй лавки вибств съ банками высохинихъ московскихъ конфектъ; в 45дъть и на шедшаго въ сторонъ пъхотнаго офинера. Занесеннаго. Богъ знаетъ, изъ какон губерији, на уфатиую скуку, и на купца, мелькиувшаго въ сибиркъ на бъговыхъ дрожкахъ. — и уносился мысленио за ними въ обличо жизнь ихъ. Утзаный чиновникъ проиди мимо — я уже и затумывался: ку на онъ идеть. на вечеръ ли къ какому-вибудь своему брату, или прямо къ себъ домой, чтобы, посидъвни съ полчаса на крыльць, пока не совежив еще стустились сумерки, състь за ранийи ужинъ съ матушкой, съ женой, съ сестрой жены и всей семьей: и о чемъ будеть ведейъ разговоръ у нихъ въ до время, когда дворовая дъвка въ монистахъ или мальчикъ въ толстой курткъ принесетъ, уже носль супа, сальную свычу въ долговычномъ домашнемъ подсвъчникъ. Подъъзжая къ деревиъ какого-нибудь помъщика, я любонытно смотрѣть на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную деревянную старую нерковь. Заманчиво мелькали мит издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и былыя трубы помещичьяго дома. и я ждаль нетерикливо, пока разондутся на объ стороны заступавшіе его сады и онъ покажется весь, съ своею. тогда, увы! вовсе не пошлою наружностью, и по немь старался я угадать: кто таковъ самъ номѣщикъ, голстъ ли онь, и сыновья ли у него, или цалыхъ шестеро дочерен. съ звонкимъ дъвическихъ смъхомъ, играми и въчною красавиней меньщою сестрицею, и черноглазы ли онь, и весельчакъ ли онъ самъ, или хмуренъ, какъ сеятябрь въ посліднихъ числахъ, глядитъ въ календарь, да говорить проскучную для юности рожь и ишеницу.

Теперь равнодущно потъбъжаю ко всякой незнакомой теревит и равнодущно гляжу на ем пошлую наружность: мосму охлажденному взору непріюдно, мит не смышно, и то, что пробуднае бы въ прежите годы живое твиженте въ листь, смъхъ и немолчныя ръчи, то скользить теперь мимо, и безъ участное молчаніе хранять мои недвижныя уста. О. моя юность! о, моя свіжесть!

Покамфетъ Чичиковъ думалъ и внутренно посмъивался надъ прозвищемъ, отпущеннымъ мужиками Плюшкину, онъ не замътилъ, какъ въвхалъ въ средину общирнаго села. со множествомъ изоъ и улицъ. Скоро, однакоже, далъ замътить ему это препорядочный толчокъ, произведенный бревенчатою мостовою, предъ которою городская каменная была ничто. Эти бревна, какъ фортеньянныя клавиши, подымались то вверхъ, то винзъ, и необерегшійся вздокъ пріобрѣталъ или шишку на затылокъ, или синее иятно на лобъ, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостикъ собственнаго же языка. Какую-то особенную ветхость замътиль онъ на всъхъ деревенскихъ строеніяхъ: о́ревно на пзо́ахъ о́ыло темно и старо; многія крыши сквозили, какъ решето; на иныхъ оставался только конекъ вверху, да жерди по сторонамъ въ видъ ребръ. Кажется, сами хозяева снесли съ нихъ дранье и тесъ, разсуждая, и, конечно, справедливо. что въ дождь избы не кроють, а въ вёдро и сама не каплеть, бабиться же въ ней не зачёмъ, когда есть просторъ и въ кабакѣ, и на большой дорогь. — словомъ, гдъ хочешь. Окна въ избенкахъ были безъ стеколь, иныя были затнуты трянкой или зипуномъ; балкончики подъ крышами съ перилами, неизвѣстно для какихъ причинъ, дълаемые въ иныхъ русскихъ избахъ, искосились и почерибли даже не живописно. Изъ-за изоъ тянулись во многихъ мъстахъ рядами огромныя клади хлъба, застоявшіяся, какъ видно, долго: цвѣтомъ походили онѣ на старый, плохо выжженный киринчь, на верхушкт ихъ росла всякая дрянь, и даже приценплея сбоку кустарникъ. Хльов, какъ видно, быль господскій. Изъ-за хльоныхъ кладей и ветхихъ крышъ возносились и мелькали на чистомъ воздухф то справа, то слфва, по мфрф того, какъ бричка дълала новороты, двъ сельскія церкви, одна возлѣ другонопуствыная деревянная и каменная, съ желтенькими стввами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями сталь выказываться господскій домъ и наконенъ, глянуль весь въ томъ мЪсть, гдь цвиь избъ прервалась, и на мѣсто ихъ остался пустыремъ огородъ или капустникъ, обнесенный низкою, мъстами изломанною горольбою. Какимъ-то дряхлымъ инвалидомъ глядъть сей странный замокъ, длинный, длинный непомарно. Мастами быль онь въ одина этажъ, мъстами въ два: на темной крыниъ, не вездъ надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, одниъ противъ другого, оба уже пошатнувинеся, лишенные когдато покрывавшей ихъ краски. Стъны дома ощеливали мъстами натую штукатурную рашетку и, какъ видно, чного потеритли отъ векихъ непогодъ, дождей, вихреи и осеннихъ неремінь. Изь оконь только два были открыты, прочія были заставлены ставиями или даже забиты тосками. Эти два окна, съ своей стороны, были тоже подсленоваты: на одномъ изь нихъ темивлъ наклесними треугольникъ изъ синей сахарной бумаги.

Старын, обширный, тянувшися позади тома са гъ, выходившій за село и потомъ пропадавшій въ поль, заросини и заглохлый, казалось, одинъ освѣжаль эту общирную теревню и одинъ былъ вполнѣ живописенъ въ своемъ картинномъ опустаніи. Зелеными облаками и неправильными. тренетолистными куполами лежали на вебесномъ горизонт). соединенныя вершины разросшихся на свободь деревь. Бъ лый колоссальный стволь березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался изъртой зелепой гущи и круглился на воздухћ, какъ правильная мраморная, сверкающая колонна; косон, остроконечный изломы его, которымъ онъ оканчивался кверху вмѣсто канители, темитлъ на ситжной облизит его, какъ шанка или черная итица. Хмель, глушившій внизу кусты бузины, рябины и авсного орышника и пробъжавшій потомъ во верхушкі всего частокола, взофрадъ, наконенъ, вверхъ и обвивалъ то подовины сломденную березу. Достигнувь серечины ся, онь оттуда свішивался внизь и начиналь уже піллять вершины другихъ деревъ или же висълъ на возлухѣ, завязавши кольцами свои тонкіе, цѣнкіе крючья, легко колеблемые воздухомъ. Мфстами расходились зеленыя чащи, озаренныя солнцемъ, и показывали неосвъщенное между нихъ углубленіе, зіявшее какъ темная пасть; оно было все окинуто тѣнью, и чуть-чуть мелькали въ черной глуоннъ его: обжавшая узкая дорожка, обрушенныя перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый стволь ивы. съдой чаныжникъ, густой щетиною вытыкавшій изъ-за ивы изсохшіе отъ страшной глушины, перепутавшіеся и скрестившіеся листья и сучья, и, наконець, молодая вѣтвь клена, протянувшая сооку свои зеленые лапы-листы, подъ одинъ изъ которыхъ забравнитсь, Богъ въсть какимъ образомъ, солице превращало его вдругъ въ прозрачный и огненный, чудно сіявшій въ этой густой темноть. Въ сторонъ, у самаго края сада, нъсколько высокорослыхъ, не вровень другимъ, осинъ подымали огромныя вороньи гибзда на тренетныя свои вершины. У иныхъ изъ нихъ отдернутыя и не вполнъ отдъленныя вътви висълн внизъ вмфстф съ изсохшими листьями. Словомъ, все было хорошо, какъ не выдумать ни природь, ни некусству, но какъ бываетъ только тогда, когда они соединятся вивств. когда по нагроможденному, часто безъ толку, труду человъка пройдетъ окончательнымъ ръзцомъ своимъ природа, облегчить тяжелыя массы, уничтожить грубоощутительную правильность и нищенскія проріхи, сквозь которыя проглядываетъ нескрытый, нагой планъ, и дастъ чудную теплоту всему, что создалось въ хладф размфренной чистоты и опрятности.

Сдёлавъ одинъ или два поворота, герой нашъ очутился, наконецъ, передъ самымъ домомъ, который показался тенерь еще печальнѣе. Зеленая плѣснь уже покрыла ветхое дерево на оградъ и воротахъ. Толпа строеній, —людскихъ, амо́аровъ, погрео́овъ, — видимо ветшавшихъ, наполняла дворъ: возлѣ нихъ направо и налѣво видны о́ыли ворота въ другіе дворы. Все говорило, что здѣсъ когда-то хозяйство текло въ обинрномъ размѣрѣ, и все глядѣло нынѣ

насмурко. Инчего не замътно было оживляющаго картину -ни отворявшихся дверен. ни выходившихъ откуда-ниохдь лоден, никакихъ живыхъ хлопотъ и заботъ юма! Только одни главныя ворота были растворены, и то потому, что въбхалъ мужикъ съ нагруженною телбгою, покрытою рогожею, показавшінся какъ бы нарочно иля оживленія сего вымершаго мфста: въ другое время и они были заперты наглухо, ибо въ жельзной петль висьль замокъ-исполинъ. У одного изъ строеніи Чичиковъ скоро замітиль какую-то фигуру, которая начала вздорить съ мужикомъ, пріфхавнимъ на телътъ. Долго онъ не могъ распознать, какого иола была фигура—баба или мужикъ. Илатье на неи было совершенно неопредъленное, нохожее очень на женскій канотъ: на головѣ колпакъ, какой носятъ деревенскія дворовыя бабы: только одинъ голосъ показался ему ифсколькосиплымъ для женщины. «Ой, баба!» подумаль онъ просебя и туть же прибавиль: «Ой, нать!»—«Конечно, баба!» наконенъ сказалъ онъ, разсмотрѣвъ попристальнѣе, Фигура. съ своей стороны, глядъла на него тоже пристально. Казалось. гость быль для нея въдиковинку, потому что она обсмотрала не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная съ хвоста и до морды. По висъвщимъ у ней за поясомъ ключамъ и по тому, что она оранила мужика довольно поносными словами. Чичиковъ заключилъ, что это, вфрио, ключнина.

«Послушай, матушка», сказалъ онъ, выходя изъ о́рички: «что̀ баринъ?..»

«Иѣтъ дома», прервала ключница, не дожидаясь окончанія вопроса, и потомъ, спустя минуту, прибавила: А что вамъ нужно?»

«Есть діло».

«Идите въ комнатъ!» сказада ключинна, отворотившись и показавъ ему спину, запачканную мукою, съ о́ольшон прорѣхою пониже.

Онъ вступилъ въ темныя, широкія сѣпи, отъ которыхъ подуло холодомъ, какъ изъ погреба. Изъ сѣпей онъ поналъ въ комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную свътомъ, выходившимъ изъ-подъ широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, онъ, наконецъ, очутился въ свъту и былъ пораженъ представшимъ безпорядкомъ. Казалось, какъ будто въ домъ происходило мытье половъ и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одномъ столѣ стоялъ даже сломанный стуль и, рядомъ съ нимъ, часы съ остановившимся маятникомъ, къкоторому паукъ уже приладилъ паутину. Туть же стояль, прислоненный бокомъ къ ствив, шканъ съ стариннымъ серебромъ, графинчиками и китанскимъ фарфоромъ. На бюро, выложенномъ перламутною мозанкой, которая мъстами уже вынала и оставила послъ себя одни желтенькіе желобки, наполненные клеемъ, лежало множество всякой всячины: куча исписанныхъ мелко бумажекъ. накрытыхъ мраморнымъ позеленѣвшимъ прессомъ съ яичкомъ наверху, какая-то старинная книга въ кожаномъ переплеть съ краснымъ обръзомъ, лимовъ весь высохній, ростомъ не болве лвсного оржа, отломленная ручка креселъ, рюмка съ какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмомъ, кусочекъ сургучика, кусочекъ где-то поднятой тряпки, два пера. запачканныя чернилами, высохиня какъ въ чахоткъ, зубочистка совершенно пожелтъвшая, которою хозяинъ. можетъ-быть, ковырялъ въ зубахъ своихъ еще до нашествія на Москву французовъ.

По ствнамъ наввшано было весьма твено и безтолково нъсколько картинъ, длинный, пожелтвий гравюръ какогото сраженія, съ огромными барабанами, кричащими солдатами въ треугольныхъ шляпахъ и тонущими конями, безъ стекла, вставленный въ раму краснаго дерева съ тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по угламъ. Въ рядъ съ ними занимала полствны огромная почернъвшая картина, писанная масляными красками, изображавиая цвъты, фрукты, разръзанный арбузъ, кабанью морду и висъвшую головою внизъ утку. Съ середины потолка висъла люстра въ холстинномъ мѣшкъ, отъ ныли сдълавшаяся похожею на шелковый коконъ, въ которомъ си-

дитъ червикъ. Въ углу комиаты обла навалена на полукуча того, что погрубъе и что недостовно лежать на еголахъ. Что именно находилось въ кучь -- рышить обыло трудно, ибо пыли на неи было въ такомъ изобиліи, что руки веякаго касавинагося становились похожими на перчатки: заматиже прочаго высовывались отгуда отломленный кусокъдеревянной допаты и старая подошва сапога. Никакъ бы нельзя было сказать, чтобы въ комнать сей обитало живое существо, если бы не возвъщаль его пребывание старыи, ионошенный колнакъ, лежавийн на столь. Пока онъ разсматриваль все стравное ся убранство, отворилась боковая дверь, и взощия та же самая ключинна, которую встрфтиль онь на творь. По тугь увидель онь, что это быль скорфе ключникъ, чемъ ключина; ключина, по краиней мьрь, не брьеть бороды, а этогь, напрогивъ того, бриль, и. казалось, довольно ръдко, потому что весь подбородокъ сь нижней частью щеки походиль у него на скребницу изъ желѣзной проволоки, какою чистять на конюшиѣ лошадей. Чичиковъ, давиш вопросительное выражение липу своему, ожидаль съ нетеривніемь, что дочеть сказать ему ключникъ. Ключийкъ тоже, съ своей стороны, ожидалъ, что хочеть ему сказать Чичиковъ. Наконецъ, послъдній, удивленный такимъ страннымъ недоуманіемъ, рашился спросить:

- «Что-жъ баринъ: У сеоя, что ли?»
- Здьсь хозяинъ», сказаль ключникъ.
- -Гдв же?» повториль Чичиковъ.
- Что, о́атюнка, с.тынь-то, что ли?» сказаль ключникъ.
   Эхва! А вить хозянивъ-то я!

Здѣсь герой наить поневолѣ отступилъ нажать и поглядѣлъ на него пристально. Ему случалось видѣль не мало всякаго рода людей, даже такихъ, какихъ намъ съ читателемъ, можетъ-быть, никогда не придется увидать; но такого опъ еще не видъвать. Лицо его не представляло ничего особеннаго: оно было почти такое же, какъ у многихъ худощавыхъ стариковъ; одинъ подборолосъ солько выступалъ

очень далеко внередъ, такъ что онъ долженъ былъ всякій разъ закрывать его платкомъ, чтобы не заплевать; маленькіе глазки его не потухнули и бѣгали изъ-подъ высоко выросшихъ бровей, какъ мыши, когда, высунувши изъ темныхъ норъ остренькія морды, насторожа уши и моргая усомъ. онв высматривають, не затандся ли гдв коть или шалунь мальчишка, и нюхають подозрительно самый воздухъ. Гораздо замѣчательнѣе былъ нарядъ его. Никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, изъ чего сострянанъ быль его халать: рукава и верхнія полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идетъ на саноги; назади, вийсто двухъ, болгалось четыре полы, изъ которыхъ охлопьями лёзла хлончатая бумага. На шев у него тоже было новязано что-то такое, котораго нельзя было разобрать: чулокъ ли, подвязка ли, или набрюшникъ, только инкакъ не галстукъ. Словомъ, если бы Чичиковъ встрѣтилъ его, такъ принаряженнаго, гдв-нибудь у церковныхъ дверей. то, вфроятно, даль бы ему мфдный грошъ, ибо къ чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и онъ не могъ никакъ удержаться, чтобы не подать объдному человъку мъднаго гроша. Но предъ нимъ стоялъ не ницій, предъ нимъ стоялъ пом'ящикъ. У этого помъщика была тысяча слишкомъ душъ, и попробовалъ бы кто найти у кого другого столько хлъба, зерномъ, мукою и. просто, въ кладяхъ, у кого бы кладовыя, амбары и сушилы загромождены были такимъ множествомъ холстовъ, суковъ, овчинь, выдъланныхъ и сыромятныхъ, высущенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянуль бы кто-нибудь къ нему на рабочій дворъ, гдв наготовлено было на запасъ всякаго дерева и посуды, никогда не употреблявшейся ему бы показалось, ужъ не поналъ ли онъ какъ-пибудь въ Москву на щенной дворъ, куда ежедневно отправляются расторопныя тещи и свекрухи, съ кухарками позади, дѣлать свои хозяйственные запасы, и гдъ горами бълъетъ всякое дерево, шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересъки, ушаты, лагуны, жбаны съ рыльцами и безъ рылецъ,

побратимы, лукошки, мыкальники, кула бабы кладугъ светмочки и прочіи дрязгъ, коробья изътопкои гичтои есины, бураки изъ илстеной берестки и много всего, что илеть на потребу богатов и бъднов Руси. На что бы, казалось, вужна была Илюниянну такая гибель подобныхъ издыли: Во всю жизнь не пришлось бы ихъ употребить даже на тва такихъ именія, какія были у него; но ему и этого казалось мало, Не довольствуясь симъ, онъ ходиль еще каждый день поулицамъ своей деревии, заглядывалъ подъ мостики, подъ перекладивы, и все, что ин попадалось ему: староя полошва, бабья трянка, желізный гвоздь, глиняный черенокъ, вес тащиль къ себъ и складываль въ ту кучу, которую Чичековъ замітня въ углу комнаты, «Вонъ, уже рыболовъ немель на охоту!» говорили мужики, когда вильли его, илущаго на добычу. И въ самомъ дълъ, послъ него не зачъмъ было мести улицу: случилось провзжавшему офинеру потерять шпору.-шпора эта мигомъ отправилась въ извъстную кучу: если баба, какъ-нибудь зазъвавшись у колодиа, мозабывала ведро, онъ утаскивалъ и ведро. Впрочемъ, когла примътившій мужикъ уличаль его тугь же, онъ не спорыль и отдаваль похищенную вещь; но если только она попадала въ кучу, тогда все кончено: онъ божился, что вещь его. куплена имъ тогда-то, у тоге-то, или досталась отъдъта. Въ комнате своей онъ подымалъ съ пола все, что ни вкдъль: сургучикъ, лоскутокъ бумажки, перышко и все сто клаль на бюро или на окошко.

А вѣдь было времи, когда онъ только быль бережливым козянномъ! Вылъ женатъ и семьянинъ, и сосъть заъжаль их нему пообъдать, слушать и учиться у него хозянству в мудрон скупости. Все текло жило и совершалось ралифревмимъ холомъ: двигались мельницы, валильни, работали сутсенныя фабрики, столярные станки, прядплыни, зезат, по все вхозилъ зоркій взглять хозянна и, какъ трумалобиный паукъ, бъгалъ, хлонотанво, но расторески, но всёмъ вениють своен хозянственной наутины. Слишкомъ сильным чувстка не отражались въ чергахъ лина ето, но му глалахъ быль

виденъ умъ; опытностью и нознаніемъ свъта была проникнута рачь его, и гостю было пріятно его слушать; приваттивая и говорливая хозяйка славилась хлубосольствомы; наветрвич выходили двф миловидныя дочки, обф бфлокурыя и свіжія, какъ розы; выб'ігалъ сынъ, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая вниманія на то, радъ ли, или не радъ былъ этому гость. Въ домф были открыты вст окна; антресоли были запяты квартирою учителя-француза, который славно брился и быль большой стрилокъ: чриносиль всегда къ объду тетерекъ или утокъ, а иногда и одни воробыныя яйца, изъ которыхъ заказываль себв янчинцу, нотому что больше въ целомъ доме никто ся не елъ. На антресоляхъ жила также его компатріотка, наставница двухъ девинъ. Самъ хозяннъ являлся къ столу въ сюртукъ, хотя нъсколько поношенномъ, но опрятномъ; локти были въ порядий; нигди никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а съ ними мелкихъ заботъ, перешла къ нему. Плюшкинъ сталъ безпокойнфе и, какъ всф вдовцы, подозрительнье и скупье. На старшую дочь, Александру Стенановну, онъ не могъ во всемъ положиться, да и быль правъ, потому что Александра Степановна скоро убъжала съ штабсъ-ротмистромъ, Богъ вѣсть какого, кавалерійскаго полка и обвинчалась съ нимъ гди-то наскоро, въ деревенской церкви, зная, что отецъ не любить офицеровь по странному предубъждению, будто бы всъ военные — картежники и мотишки. Отецъ послалъ ей на дорогу проклятіе, а преследовать не заботился. Въ доме стало еще пустве. Во владыльць стала замьтные обнаруживаться скупость; сверкнувшая въ жесткихъ волосахъ его седина, верная подруга ея. помогла ей еще более развиться. Учитель-французь быль етнущенъ, потому что сыну пришла пора на службу; мадамъ была прогнана, потому что оказалась не безгрешною въ похищении Александры Степановны. Сынъ, будучи отправленъ въ губернскій городъ съ тімь, чтобы узнать въ палать, по мньпію отца, службу существенную, опредьлился видето того въ полкъ и написалъ къ отцу, уже по своемъ

спредъленін, прося денеть на обмундировку; весьма естественно, что онъ получилъ на это то, что называется въ простонародін шишъ. Пакопецъ последняя дочь, остававшаяся съ нимъ въ домѣ, умерла, и старикъ очутился одинъ сторожемъ, хранителемъ и владътелемъ своихъ богатетвъ. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, какъ извъстно, имъетъ волчій голодъ и, чъмъ болье пожираетъ, тымь становится ненасытиве: человыческія чувства, которыя и безъ того не были въ немъ глубоки, мельли ежеминутно. и каждый день что-нибудь утрачивалось въ этой изношенной развалинь. Случись же подъ такую минуту, какъ будто нарочно въ подтверждение его мибния о военныхъ, что сыяъ ето проиградся въ карты: онъ послалъ ему отъ души свое отновское проклятіе и никогда уже не интересовался знать, существуеть ли онъ на світі, или ніть. Съ каждымъ готомъ притворялись окна въ его домъ, наконецъ осталось только два, изъ которыхъ одно, какъ уже видѣлъ читатель. было заклеено бумагою; съ каждымъ годомъ уходили изъ вида его, болве и болве, главныя части хозяйства, и мелкій взглядь его обращался къ бумажкамъ и перышкамъ, которыя онъ собиралъ въ своей комнать: неуступчивье становился онъ къ покупщикамъ, которые пріфзжали забирать у иего хозяйственныя произведенія: покупіцики торговались. торговались и наконецъ бросили его вовсе, сказавши, что это офеъ. а не человъкъ: съно и хлбоъ гипли; клади и стоги обращались въ чистый навозъ, хоть разводи на нихъ капусту: мука въ подвалахъ превратилась въ камень, и нужно было ее рубить: къ сукнамъ, холстамъ и домашнимъ матеріямъ страшно было притронуться: они обращались въ ныль. Онъ уже позабывалъ самъ, сколько у него было чего, и номниль только, въ какомъ мфетф стояль у него въ шкану графинчикъ съ остаткомъ какой-нибудь настоики. на которомь онъ самъ сделалъ наметку, чтобы никто воровскимъ образомъ ее не выпилъ, да гдъ лежало перышко или сургучикъ. А между тъмъ въ хозяйствъ доходъ собирался попрежнему: стелько же оброку долженъ былъ принесть мужикъ, такимъ же приносомъ оръховъ обложена была всякая баба, столько же поставовъ холета должна была наткать ткачиха. Все это сваливалось въ кладовыя и все становилось гниль и прореха, и самъ онъ обратился, наконецъ, въ какую-то прораху на человачества. Александра Степановна какъ-то прівзжала раза два съ маленькимъ сынкомъ, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить: видно, походная жизнь съ штабсъ-ротмистромъ не была такъ привлекательна, какою казалась до свадьбы. Илюшкинъ, однакоже, ее простилъ и даже далъ маленькому внучку понграть какую-то пуговицу, лежавшую на столь, но денегъ ничего не далъ. Въ другой разъ Александра Степановна пріфхала съ двумя малютками и привезла ему куличъ къ чаю и новый халатъ, потому что у батюшки быль такой халать, на который глядьть не только было совъстно, но даже стыдно. Плюшкинъ приласкаль обоихъ внуковъ и, посадивши ихъ къ себѣ одного на правое колѣно, а другого на лѣвое, покачалъ ихъ совершенно такимъ образомъ, какъ будто они ъхали на лонадяхъ: куличь и халать взяль, но дочери рѣшительно ничего не далъ; съ темъ и убхала Александра Степановна.

Итакъ, вотъ какого рода номъщикъ стоялъ передъ Чичиковымъ! Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, гдв все любить скорве развернуться, нежели съежиться, и тёмъ поразительнее бываеть оно. что туть же, въ сосъдствь, подвернется помъщикъ, кутящій во всю ширину русской удали и барства, прожигающій, какъ говорится, насквозь жизнь. Небывалый профажій остановится съ изумленіемъ при виді его жилища, недоумівая, какой владътельный принцъ очутился внезанно среди маленькихъ, темныхъ владъльцевъ: дворцами глядятъ его бълые, каменные дома съ безчисленнымъ множествомъ трубъ, бельведеровъ, флюгеровъ, окруженные стадомъ флигелей и всякими помъщеньями для прівзжихъ гостей. Чего нтть у него? Театры, балы; всю ночь сіяеть убранный огнями, илошками, оглашенный громомъ музыки садъ. Полгубернін разодіто и весело гуляеть подъ деревьями, и никому не является дикое и грозящее въ семъ насильственномъ освѣщеніи, когда театрально выскакиваетъ изъ древесной гупци озаренная поддѣльнымъ свѣтомъ вѣтвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнѣс, и суровѣс, и въ двадиать разъ грозиѣе является чрелъ то ночное небе, и далеко тренеща листьями въ вышинѣ, уходя глубже въ непробудный мракъ, негодуютъ суровыя вершины древъ на сей минурный блескъ, освѣтившій снизу ихъ кории.

Уже ифсколько минуть стояль Илюшкинь, не говоря иг слова, а Чичиковъ все еще не могь начать разговора, развлеченный какъ видомъ самого хозянна, такъ и всего того. что было въ его комнать. Долго не могъ онъ придумать. въ какихъ бы словахъ изъяснить причину своего посъщенія. Онь уже хотвль было выразиться въ такомъ духв. что, наслышась о добродътели и ръдкихъ свойствахъ души его, почелъ долгомъ принести лично дань уваженія; но спохватился и почувствоваль, что это слишкомъ. Искоса бросивъ еще одинъ взглядъ на все, что было въ комнатъ, онъ почувствовалъ, что слово: добродътель и ръдкія свойства буши можно съ успёхомъ замённть словами: экономія и порядокъ: и потому, преобразивши такимъ образомъ рѣчь. онъ сказалъ, что, наслышась объ экономін его и ръдкомъ управленій имініями, онъ почель за долгь познакомиться и принести лично свое почтеніе. Конечно, можно бы было привести иную, лучиную причину, но ничего иного не взорело тогда на умъ.

На это Илюшкинъ что-то пр бормоталъ сквозь губы, — ьбо зубовъ не было. — что именно, неизвъстно, но, въроятно, смыслъ былъ таковъ: «А побралъ бы тебя чортъ съ твоимъ почтеніемъ!» По такъ какъ гостепрійметво у насъ въ такомъ ходу, что и скряга не въ силахъ преступить его загоновъ, то онъ прибавилъ тутъ же и всколько вияти ве: «Прошу покоритьше садиться!»

«Я кавиенько не вижу гостеи», сказаль опъ: «да, признаться сказать, въ нихъ мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай Ездить пругъ къ другу, а въ хоздиствЪ-то упущенія... да и лошадей ихъ корми сѣномъ! Я давно ужъ отобѣдалъ, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсѣмъ развалилась: начнешь толить, еще пожару надълаешь».

«Вонъ оно какъ!» подумалъ про себя Чичиковъ: «хорошо же, что я у Собакевича перехватилъ вотрушку да ломоть бараньяго бока».

«И такой скверный анекдотъ, что съна хоть бы клокъ въ цъломъ хозяйствъ!» прододжалъ Плюшкинъ. «Да и въ самомъ дълъ, какъ прибережешь его? Землишка маленькая, мужикъ лънивъ, работать не любитъ, думаетъ, какъ бы въ кабакъ... того и гляди, пойдешь на старости лътъ по-міру!»

«Мив, однакоже, сказывали», скромно заметиль Чичиковъ: «что у васъ более тысячи душъ».

«А кто это сказываль? А вы бы, батюшка, наплевали въ глаза тому, который это сказываль! Онъ пересмѣшникъ, видно, хотѣлъ пошутить надъ вами. Вотъ, баютъ, тысяча душъ, а подитка сосчитай, а и ничего не начтешь! Послѣдніе три года проклятая горячка выморила у меня здоровённой кушъ мужиковъ».

«Скажите! и много выморила?» воскликнулъ Чичиковъ съ участіемъ.

«Да, снесли многихъ».

«А позвольте узнать: сколько числомъ?»

«Душъ восемьдесять».

 ${\rm \&H} {\rm \&Ta} {\rm \&H} {\rm \&H}$ 

«Не стану лгать, батюшка».

«Позвольте еще спросить: вёдь эти души, я полагаю, вы считаете со для подачи послёдней ревизін?»

«Это бы еще слава Богу», сказалъ Плюшкинъ: «да лихъто, что съ того времени, до ста двадцати наберется».

«Вправду? Цёлыхъ сто двадцать?» воскликнулъ Чичиковъ и даже разинулъ нёсколько ротъ отъ изумленія.

«Старъ я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десятокъ живу!» сказалъ Плюшкинъ. Онъ, казалось, обидълся такимъ, почти радостнымъ, восклицаніемъ. Чичиковъ замѣтилъ, что

кь самомъ дъль неприлнчно полобное безучастве къ чужому горю, и потому взлоднулъ тугь же и сказаль, чесобользиуеть.

«Да въть собольянование въ кармантъ не положиннъ сказалъ Илюшкинъ. «Вотъ возяв меня живетъ канатанъ, чертъ знаетъ сто, откута взялся, говоритъ — родственникъ: «Дадюнка, дядюнка!» и въ руку цълуетъ; а какъ начнетъ соболъзноватъ, вой такой подыметъ, что уни берети. Съ лица весъ красныи: иъннику, чай, на-смертъ придерживается. Върно, спустилъ денежки, служа въ офинерахъ, или театральная актерка выманила, такъ вотъ опъ теперъ и соболъзнуетъ!»

Чичиковъ постарался объяснить, что его собольяювание совствиь не такого рода, какъ капитанское, и что онь не пустыми словами, а дъломъ готовъ доказать его и, не откладывая дъла далъе, безъ всякихъ обиняковъ, тутъ же изъявилъ готовность принять на себя обязанность платить понати за встхъ крестьянъ, умершихъ такими несчастными случаями. Предложеніе, казалось, совершенно изумило Илюшкина. Онъ, вытаращивъ глаза, долго смотръль на него и наконецъ спросилъ: «Да вы, батюшка, не служили ли въвоенной службт?»

«Истъ», отвъчаль Чичиковъ довольно дукаво: «служилъ по статской».

«По статской?» повториль Илюпкинъ и сталь жевать субами, какъ будто что-нибудь кушаль. Да въдь какъ жег Въдь это вамъ самимъ-то въ убытокъ?»

«Для удовольствія вашего готовъ и на убытокъ».

«Ахъ, батюнка! Ахъ, благольтель мой! векрикнуль Илюшкийъ, не замъчая отъ радости, что у него изъ ност выглянулъ весьма некартинно табакъ, на образенъ густого кофея, и полы халата, раскрывнисъ, показали платье: не весьма приличное для разематриванья. Вотъ утъщали сторика! Ахъ, Госноди ты мой! Ахъ, святители вы мой!. Далъе Илюнкийъ и говорить не мотъ. Но не процал и минуты, какъ эта радость, такъ муновенио показанилися на деревянномъ лицѣ его, такъ же мгновенно и прошла, будто ея вевсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выраженіе. Онъ даже утерся платкомъ и, свернувши его въ комокъ, сталъ имъ возить себя по верхней губѣ.

«Какъ же, съ позволенія вашего, чтобы не разсердить васъ, вы за всякій годъ беретесь платить за нихъ подать и деньги будете выдавать миф или въ казну?»

«Да мы вотъ какъ сдълаемъ: мы совершимъ на нихъ купчую кръпость, какъ бы они были живые и какъ бы вы ихъ мнъ продали».

«Да, кунчую крѣпость...» сказалъ Плюшкинь, задумался и сталъ опять кушать губами. «Вѣдь вотъ кунчую крѣпость— все издержки. Ириказные такіе безсовѣстные! Ирежде бывало полтиной мѣди отдѣлаешься, да мѣшкомъ муки, а теперь пошли цѣлую подводу крупъ, да и красную бумажку прибавь,— такое сребролюбіе! Я не знаю, какъ никто другой не обратить на это вниманье. Ну, сказалъ бы ему какънибудь душеспасительное слово! Вѣдь словомъ хоть кого проимешь. Кто что ни говори, а противъ душеспасительнаго слова не устоишь».

«Пу. ты, я думаю, устоишь!» подумаль про-себя Чичиковъ и произнесъ тутъ же, что, изъ уваженія къ нему. онъ готовъ принять даже издержки по купчей на свой счетъ.

Услыша, что даже издержки по купчей онъ принимаетъ на себя, Плюшкинъ заключилъ, что гость долженъ быть совершенно глупъ и только прикидывается, будто служилъ по статской, а, вфрно, былъ въ офицерахъ и волочился за актерками. При всемъ томъ онъ, однакожъ, не могъ скрыть своей радости и пожелалъ всякихъ утѣшеній не только ему, но даже и дѣткамъ его, не спросивъ, были ли они у него, или иѣтъ. Подошедъ къ окну, постучалъ онъ пальцами въ стекло и закричалъ: «Эй, Прошка!» Чрезъ минуту было слышно, что кто-то воѣжалъ впоныхахъ въ сѣни, долго возился тамъ и стучалъ сапогами, наконецъ дверь отворилась, и вошелъ Прошка, мальчикъ лѣтъ тринадцати, въ такихъ большихъ

саногахъ, что, ступая, едва не вынуль изъ нихъ ноги. Исчему у Прошки были такіе большіе саноги, это можно узнать сенчасъ же: у Плошкина для всен двории, сколько ин было ея въ домв, были один только саноги, которые должны были всетта находиться въ съняхъ. Всякій призываемый въ барскіе покой обыкновенно отилясываль чережь вссь дворъ босикомъ, но, входя въ съни, надъваль саноги и такимъ уже образомъ являлся въ комнату. Выходя изъ комнаты, онъ оставлялъ саноги онять въ съняхъ и отправлялся вновь на собственной подошвъ. Если бы кто вяглянулъ изъ сколика въ осениее время и особенно, когда по уграмъ начинаются маленькія изморози, то бы увидъль, что вся двория льдала такіе скачки, какіе врядъ ли удастся выдълать на театрахъ самому бойкому танцовщику.

«Вотъ посмотрите, батюшка, какая рожа!» сказалъ Плошкинъ Чичикову, указывая пальцемъ на липо Прошки. «Глунъ выв. какъ дерево. а попробуй что-нибудь положить — мигомъ украдеть! Иу, чего ты пришель, дуракъ? скажи, чего?» Туть онъ произвель небольшое молчаніе, на которое Прошка отвічаль тоже молчаніемь, «Поставь самоварь, — слышишь? -- да вотъ возьми ключь, да отдан Маврф, чтобы ношла въ владовую: тамъ на полкѣ есть сухарь изъ кулича. который привезла Александра Степановна. — чтобы подали его къ чаю!... Постой, куда же ты? Дурачина! Эхва, дурачина!... Бѣсъ у тебя въ ногахъ, что ли, чешется?... Ты выслушай прежде. Сухарь-то сверху, чай, поиспортился, такъиусть соскоблить его ножомъ, да крохъ не бросаеть, а снесеть въ курятникъ. Да смогри ты, ты не входи, брать, въ клатовую: не то-л тебя, знасшь? березовымъ-то выникомъ, чьобы для вкуса-то! Вогь у тебя теперь славный анистить. такъ чтобы еще быль получше! Воть попробун-ка поити въ кладовую, а я тъмъ временемъ изъ окна стану глятъть. Имъ ин въ чемъ нельзя довърять», протолжаль онъ, обратившись къ Чичикову посль того, какъ Прошка убрался ьм ксть съ своими сапотами. Вслыть за чыть онъ началь и ва Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого

необыкновеннаго великодушія стали ему казаться невѣроятными, и онъ подумалъ про-себя: «Вѣдь чортъ его знаетъ; можетъ-быть, онъ, просто, хвастунъ, какъ всѣ эти мотишки: навретъ, навретъ, чтобы поговорить да напиться чаю, а потомъ и уѣдетъ!» А потому изъ предосторожности и вмѣстѣ желая нѣсколько поиспытать его, сказалъ онъ, что не дурно бы совершить купчую поскорѣе, потому что де въ человѣсѣ не увѣренъ: сегодня живъ, а завтра и Богъ вѣсть.

Чичиковъ изъявилъ готовность совершить хоть спо же минуту и потребовалъ только списка всёмъ крестьянамъ.

Это усноковло Илюшкина. Замётно было, что онъ придумываль что-то сдёлать, и точно, взявши ключи, приблизился къ шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконецъ, произнесъ: «Вёдь вотъ не сыщешъ, а у меня былъ славный ликерчикъ, если только не выпили: народъ — такіе воры! А вотъ развё не это ли онъ?» Чичиковъ увидёлъ въ рукахъ его графинчикъ, который былъ весь въ пыли, какъ въ фуфайкѣ. «Еще покойница дѣлала», продолжалъ Илюшкинъ: «мошенница-ключница совсёмъ было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь соръ-то повынулъ и теперь вотъ чистенькая, я вамъ налью рюмочку».

Но Чичиковъ постарался отказаться отъ такого ликерчика, сказавши, что онъ уже и пилъ, и ѣлъ.

«Пили уже и фли!» сказалъ Илюшкинъ. «Да, конечно, хорошаго общества человъка хотъ гдв узнаешь: онъ не фетъ, а сытъ; а какъ этакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми... Въдь вотъ капитанъ пріфдетъ: «Дядюшка», говоритъ, «дайте чего-нибудь пофсть!» А я ему такой же дядюшка, какъ онъ мнф дъдушка. У себя дома феть, върно, нечего, такъ вотъ опъ и шатается! Да, въдь вамъ нуженъ реестрикъ всфхъ этихъ тунеядцевъ? Какъ же! Я, какъ зналъ, всфхъ ихъ списалъ на особую бумажку, чтобы, при первой подачф ревизіи, всфхъ ихъ вычеркнуть».—
Илюшкинъ надфлъ очки и сталъ рыться въ бумагахъ. Раз-

вязывая веякія связки, онъ попотчиваль стоего гостя такого пылью, что тотъ чихнуль. Наконенъ, вытащиль бумажку, всю исинсанную кругомъ. Крестьянскія имена усыпали се тьсно, какъ мошки. Были тамъ веякіс: и Нарамоновъ, и Пименовъ, и Пантелеймоновъ, и даже выглянуль какой-то Григоріи Доъзкай-не-довдешь: всьхъ было сто двалцать слишкомъ. Чичиковъ улыбнулся при видь такои многочисленности. Спрятавъ ее въ карманъ, онъ замѣтилъ Плюшкину, что ему нужно будетъ для совершенія крѣпости прі-вхать въ городъ.

«Въ городъ? Да какъ же?... А домъ-то какъ оставить? Въдь у меня народъ— или воръ, или мошенникъ: въ день такъ оберутъ, что и кафтана не на чемъ будетъ повъсить».

«Такъ не имфете ли кого-нибудь знакомаго?»

«Да кого же знакомаго? Всѣ мон знакомые перемерли, или раззнакомились... Ахъ, батюшка! какъ не имѣть? имѣю!» вскричалъ онъ. «Вѣдь знакомъ самъ предсѣдатель, ѣзкалъ таже въ старые годы ко мнѣ. Какъ не знать! однокорытинками бъли, вмѣстѣ по заборамъ лазили! Какъ не знакомый? Ужъ такой знакомый!... Такъ ужъ не къ нему ли написать.

«И конечно, къ нему».

«Какъ же, ужъ такой знакомый! Въ школѣ были пріятели».

И на этомъ деревянномъ лицъ вдругъ скользнулъ какой-то тенлый лучъ, выразилось— не чувство, а какое-то блѣдное отражение чувства: явление, подобное неожиданному появлению на поверхности водъ утонающаго, произвединему радостный крикъ въ толгъ, обступившей берегъ: но напраско обрадовавшиеся братья и сестры кидаютъ съ берега веревку и ждутъ, не мелькиетъ ли вновъ спина или утомленима бореньемъ руки — появление было послъднее. Глухо все, и еще стращиће и пустыниће становится послъ того затихнувшая поверхность безотвътной стихіи. Такъ и липо Илюнкина, велѣдъ за миновенно скользнувшимъ на немъ чувствомъ, стало еще безчувственићи и еще ношлье.

«Лежала на столь четвертка чистой бумаги», сказаль онъ: «да не знаю, куда запропастилась: лють у меня такіе негодные!»—Тутъ сталъ онъ заглядывать и подъ столъ, и на столъ, шарилъ вездѣ и, наконецъ, закричалъ: «Мавра, а Мавра!» На зовъ явпласъ женщина съ тарелкой въ рукахъ, на которой лежалъ сухаръ, уже знакомый читателю. И между ними произошелъ такой разговоръ:

«Куда ты дѣла, разбойница, бумагу?»

«Ей Богу, баринъ, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которымъ изволили прикрыть рюмку».

«А вотъ я по глазамъ вижу, что подтибрила».

«Да на что-жъ бы я подтибрила? Вёдь мнё проку съ ней пикакого: я грамотё не знаю.»

«Врешь, ты снесла понамаренку: онъ маракуетъ, такъ ты сму и снесла».

«Да понамареновъ, если захочетъ, такъ достанетъ себѣ бумаги. Не видалъ онъ вашего лоскутка!»

«Вотъ погоди-ко: на страшномъ судѣ черти принекутъ тебя за это желѣзными рогатками! Вотъ посмотришь, какъ принекутъ!»

«Да за что же принекутъ, коли я не брала и въ руки четвертки? Ужъ скорѣе другой какой бабъей слабостью, а воровствомъ меня еще никто не попрекалъ».

«А вотъ черти-то тебя и\_принекуть! Скажуть: «А вотъ тебъ, мошенница, за то, что барина-то обманывала!» да горячими-то тебя и принекуть!»

«А я скажу: «Не за что! ей Богу, не за что: не брала я...» Да вонъ она лежитъ на столъ. Всегда понапраслиной попрекаете!»

Плюшкинъ увидъть, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевалъ губами и произнесъ: «Пу, что-жъ ты расходилась такъ? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она ужъ въ отвътъ десятокъ! Поди-ко принеси огоньку запечатать инсьмо. Да стой! Ты схватишь сальную свъчу; сало—дъло топкое: сгоритъ да и иътъ, только убытокъ; а ты принеси-ко миъ лучинку!»

Мавра ушла, а Плюшкинъ, сѣвщи въ кресла и взявши ът руку перо, додго еще ворочалъ на всѣ стороны четвертку, придумывая, нельзя ли отделить оть неи еще осьмушку, но наконецъ убедился, что никакъ нельзя; всупулъ него въ черпильницу съ какою-то заплъснъвшею жидкостью и множествомъ мухъ на днѣ, и сталъ писать, выставляя буквы, похожія на музыкальныя ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая разскакивалась по всеи бумагѣ, лъпя скупо строка на строку и не безъ сожальнія полумывая о томъ, что все еще останется много чистаго пробѣла.

И до такой инчтожности, мелочности, гадости могъ синзойти человъкъ? могъ такъ измъниться? И похоже это на
правду?—Все похоже на правду, все можетъ статься съ
человъкомъ. Иынфиний же пламенный юноша отскочилъ бы
съ ужасомъ, если бы показали ему его же портретъ въ старости. Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ
юношескихъ лътъ въ суровое, ожесточающее мужество,—
забирайте съ собою всв человъческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогь: не подымете потомъ! Грозна, страпна
грядущая внереди старость и инчего не отдаетъ назаль и
обратно! Могила милосерднъе ея, на могилъ напишется: «зоъсь
погребсих человъкъ»: но ничего не прочитаешь въ хладныхъ.
безчувственныхъ чертахъ безчеловъчной старости.

«А не знасте ли вы какого-нибудь вашего пріятеля», сказалъ Илюшкинъ, складывая письмо: «которому бы понадобились бѣглыя души?»

«А у васъ есть и обглыя?» ометро спросиль Чичикова, очнувшись.

«Въ томъ-то и дѣло, что есть. Зять дѣлаль выправка: говоритъ, будто и слѣдъ простылъ; но вѣль онъ человѣлъ военный: мастеръ пригопывать шпорой, а если бы похлиотать по судамъ...»

- «А сколько ихъ будетъ числомъ?»
- «Да десятковъ до семи тоже наберется».
- «Hitti?»

«А, ей Богу, такъ! Въль у меня что готь, то бълают... Народъ-то больно прожорливъ, отъ празаности завель приз вычку трескать, а у меня всть и самому нечеге... А ужа я бы за ипхъ, что ни дай, взялъ бы. Такъ посовѣтуйте вашему пріятелю-то: отыщись вѣдь только десятокъ, такъ вотъ ужъ у него славная деньга. Вѣдь ревизская душа стоитъ въ иятистахъ рубляхъ».

«Ивть, этого мы пріятелю и понюхать не дадимь», сказаль про себя Чичиковь и потомь объясниль, что такого пріятеля никакъ не найдется, что однѣ издержки по этому дѣлу будуть стоить болѣе, ибо отъ судовъ нужно отрѣзать полы собственнаго кафтана, да уходить подалѣе; но что если онъ уже дѣйствительно такъ стиснуть, то, будучи подвигнутъ участіемъ, онъ готовъ дать... но что это такая бездѣлица, о которой даже не стòнтъ и говорить».

«А сколько бы вы дали?» спросилъ Плюшкинъ, и самъ ожидовѣлъ; руки его задрожали, какъ ртуть.

«Я бы далъ по двадцати няти копфекъ за душу».

«А какъ вы покупаете-на чистыя?»

«Да, сейчасъ деньги».

«Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока конъекъ».

«Почтеннъйшій!» сказалъ Чичиковъ: «не только по сорока конѣекъ, по иятисотъ рублей заплатилъ бы! Съ удовольствіемъ заплатилъ бы, потому что вижу—почтенный, добрый старикъ терпитъ по причинѣ собственнаго добродушія».

«А, ей Богу, такъ! Ей Богу, правда!» сказалъ Илюшкинъ, свъсивъ голову внизъ и сокрушительно покачавъ ее: «все отъ добродушія».

«Ну, видите ли, я вдругъ постигнулъ вашъ характеръ. Итакъ, почему-жъ не дать бы мит по иятисотъ рублей за душу, но... состоянья иттъ; по ияти коптекъ, извольте, готовъ прибавить, чтобы каждая душа обошлась такимъ образомъ въ тридцать коптекъ».

«Ну, батюшка, воля ваша, хоть по двѣ копѣйки пристегните».

«По двѣ копѣечки пристегну, пзвольте. Сколько ихъ у васъ? Вы, кажется, говорили—семьдесятъ?»

«Ийтъ, всего наберется семьдесятъ восемь».

«Семьтесять восемь, семьдесять восемь, по тридцати коикекъ за душу, это будеть...» Здксь герой наикъ одну секунду, не болве, нодумаль и сказаль вдругь: «это будеть двадиать четыре рубля девяносто шесть конфекъ!» Онъ быль въ ариометикъ силенъ. Тутъ же заставилъ опъ Илюшкина написать росписку и выдаль ему деньги, которыя тотъ принялъ въ объ руки и понесъ ихъ къ бюро съ такою же осторожностью, какъ будто бы несъ какую-нибудь жидкость, сжеминутно боясь расхлестать ее. Подощедши къ бюро, онъ переглядъть ихъ еще разъ и уложилъ, тоже чрезвычанно осторожно, въ одинъ изъ ящиковъ, гдъ, върно, имъ суждено быть погребенными до техъ поръ, покамфетъ стець Кариъ и отецъ Поликариъ, два священника его деревни, не погребуть его самого, къ неописанной радости зятя и дочери, а можетъ-быть, и канятана, приписавщагося ему въ родню. Спрятавши деньги, Илюшкивъ сълъ въ кресла и уже, казалось, больше не могъ найти матеріи: о чемъ говорить.

«А что, вы ужъ собираетесь \$zaть?» сказаль онъ, замътивъ небольное движеніе, которое сдъдаль Чичиковъ для того только, чтобы достать изъ кармана илатокъ.

Этотъ вопросъ напомниль ему, что въ самомъ дѣлѣ не зачѣмъ болѣе мънкать. «Да, мнѣ пора!» произнесъ опъ. взявшись за шляпу.

«А чайкў?»

«Истъ, ужъ чайку пусть лучие когда-пибудь въ другое время.»

«Какъ же? А я приказалъ самоваръ. Я, признаться сказать, не охотникъ до чаю: напитокъ дорогои, да и цъна на сахаръ поднялась немилосердная. Прошка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Маврѣ, слышишь? Пусть его положитъ на то же мѣсто; или, нѣтъ, подай его сюда, я ужо спесу его самъ. Прощайте, батюшка! Да благо ловитъ васъ Богъ! А письмо-то предеѣдателю вы отданте. Да! Пусть прочтетъ, онъ мой старый знакомый. Какъ же! Бъли съ пимъ однокорытниками!»

За симъ, это странное явленіе, этотъ съежившійся старичинка проводилъ его со двора, послѣ чего велѣлъ ворота тотъ же часъ запереть; потомъ обощелъ кладовыя, съ тъмъ, чтобы осмотрать, на своихъ ли мастахъ сторожа, которые стояли на всфхъ углахъ, колотя деревянными лопатками въ пустой боченокъ, намъсто чугунной доски; послъ того заглянуль въ кухню, гдё, подъ видомъ того, чтобы попробовать, хорошо ли вдять люди, навлея препорядочно щей съ кашею и, выбранивши всёхъ до послёдняго за воровство и дурное поведеніе, возвратился въ свою комнату. Оставшись одинь, онъ даже подумаль о томъ, какъ бы ему возблагодарить гостя за такое, въ самомъ дѣлѣ, безпримѣрное великодушіе. «Я ему подарю»,—подумаль онъ про себя,— «карманные часы: они вёдь хорошіе, серебряные часы, а не то, чтобы какіе-нибудь томпаковые или бронзовые, немножко поиспорчены, да вѣдь онъ себѣ переправить; онъ человѣкъ еще молодой, такъ ему нужны карманные часы. чтобы понравиться своей невѣсть. Или нѣтъ»,—прибавиль онъ, послъ ибкотораго размышленія,—«лучше я оставлю ихъ ему, послѣ моей смерти, въ духовной, чтобы вспоминаль обо мнь».

Но герой нашъ, и безъ часовъ, былъ въ самомъ веселомъ расположени духа. Такое неожиданное пріобрѣтеніе было сущій подарокъ. Въ самомъ дѣлѣ, что ни говори, не только однѣ мертвыя души, но еще и бѣглыя, и всего двѣсти слишкомъ человѣкъ! Конечно, еще подъѣзжая къ деревнѣ Плюшкина, онъ уже предчувствовалъ, что будетъ коекакая пожива, но такой прибыточной никакъ не ожидалъ. Всю дорогу онъ былъ веселъ необыкновенно, посвистывалъ, наигрывалъ губами, приставивши ко рту кулакъ, какъ будто игралъ на трубѣ, и наконецъ затянулъ какую-то пѣсню, до такой степени необыкновенную, что самъ Селифанъ слушалъ, слушалъ и потомъ, покачавъ слегка головой, сказалъ: «Впшъ ты, какъ баринъ поетъ!» Были уже густыя сумерки, когда подъѣхали они къ городу. Тѣнь со свѣтомъ перемѣшалась совершенно и, казалосъ, самые предметы перемѣшалась совершенно и, казалосъ, самые предметы перемѣшалась

лись тоже. Пестрый шлагбаумъ принялъ какон-то неопредъленный ивътъ; усы у стоявшаго на часахъ солгата казались на лоу и гораздо выше глазь, а носа какъ будто не было вовсе. Громъ и прыжки дали замѣтить, что бричка взъбхала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-гув только начинали освъщаться окна домовъ, а въ нереулкахъ и закоулкахъ происходили сцены и разговоры, неразлучные съ этимъ временемъ во встхъ городахъ, глъ много солдать, извозчиковь, работниковь и особеннаго розд существъ, въ видь дамъ въ красныхъ шаляхъ и башмакахъ безъ чулокъ, когорыя, какъ летучія мыши, шныряють по перекресткамъ. Чичиковъ не замъчалъ ихъ и даже не заметиль многихъ тоненькихъ чиновниковъ съ тросточками. которые, вфроятно, сдфлавши прогулку за городомъ, возвращались домой. Изръдка доходили до слуха его какія-то. казалось, женскія восклицанія: «Врешь, пьяница, я никогда не позволяла ему такого грубіянства!» или: «Ты не дерись. невъжа, а ступай въ часть, тамъ я тебъ докажу!..» Словомъ, тв слова, которыя вдругь обдадуть, какъ варомъ, какогониотдь замечтавшагося двадцатильтняго юношу, когда, во:вращаясь изъ театра, несеть онъ въ головѣ испанскую улицу, ночь, чудный женскій образь съ гитарой и кудрями. Чего нать, и что не грезится въ голова его? Онъ въ небесахъ и къ Шиллеру забхалъ въ гости — и вдругъ раздаются надълнить, какъ громъ, роковыя слова, и визитъ онъ, что вновь очутился на земль, и даже на Съинои влощади, и даже близъ кабака, и вновь пошла по буличиему щеголять передъ нимъ жизнь.

Наконенъ, бричка, сдълавни порядочный скачокъ, опустилась, какъ будто въ яму, въ ворота гостинины, и Чичкковъ былъ встръченъ Петрушкою, которыи одною рукою придерживалъ полу своего сюртука, ное не любилъ, чтоби расходились полы, а другою статъ помогать ему вылътить изъ брички. Половои тоже выбъжалъ со свъчою въ рукъ и салфеткою на влечъ. Обрадовался ли Петрушка пріъту барина—неизвъстно; по краинеи мъръ, они перемигнуллев съ Селифаномъ, и обыкновенно суровая его наружность, на этотъ разъ, какъ будто нъсколько прояснилась.

«Долго изволили погулять», сказаль половой, освѣщая лѣстницу.

«Да», сказалъ Чичиковъ, когда взошелъ на лѣстницу. «Ну, а ты что̀?»

«Слава Богу», отвѣчалъ половой, кланяясь. «Вчера пріѣхалъ поручикъ какой-то военный, занялъ шестнадцатый номеръ».

«Поручикъ?»

«Неизвъстно какой, изъ Рязани, гиъдыя лошади».

«Хорошо, хорошо, веди себя и впередъ хорошо!» сказалъ Чичиковъ и вошелъ въ свою комнату. Проходя переднюю, онъ покрутилъ носомъ и сказалъ Петрушкѣ: «Ты бы, по крайней мѣрѣ, хоть окна отперъ!»

«Да я ихъ отпиралъ», сказалъ Петрушка, да и совралъ. Впрочемъ, баринъ и самъ зналъ, что онъ совралъ, но ужъ не хотѣлъ ничего возражать. Послъ сдѣланной поъздки, онъ чувствовалъ сильную усталость. Потребовавши самый легкій ужинъ, состоявшій только въ поросенкѣ, онъ тотъ же часъ раздѣлся и, забравшись подъ одѣяло, заснулъ сильно, крѣпко, заснулъ чуднымъ образомъ, какъ спятъ одни только тѣ счастливцы, которые не вѣдаютъ ни гемороя, ни блохъ, ни слишкомъ сильныхъ умственныхъ способностей.

## ГЛАВА VII.

Счастливъ путникъ, который, послѣ длинной, скучной дороги съ ея холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станціонными смотрителями, бряканьями колокольчиковъ, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякаго рода дорожными подлецами, видитъ, наконецъ, знакомую крышу съ несущимися навстрѣчу огоньками—и предстанутъ предъ нимъ знакомыя комнаты, радостный крикъ выбѣжавшихъ навстрѣчу людей, шумъ и бѣготня дѣтей, и успокоительныя тихія рѣчи, прерываемыя пылающими лобзаніями, властными истребить все нечальное изъ намяти. Счастливъ семьянинъ, у кого есть такой уголъ, но горе холостяку!

Счастливъ писатель, который, мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дъйствительностью, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое достоинство человака, который, изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ, избралъ одни немногія исключенія, который не изміняль ин разу возвышеннаго строя своей лиры, не виспускался съ вершины своей къ сванымъ, инчтожнымъ своимъ собратьямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы. Вдвойнъ завиденъ прекрасный утыть его: онъ среди ихъ, какъ въ родной семьт; а между тъмъ далеко и громко разносится его слава. Онъ окурилъ упонтельнымъ куревомъ людскія очи; энъ чудно польстиль имъ, сокрывъ нечальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человъка. Все, рукоплеща, несется за нимъ и мчится вельдъ за торжественной его колесинцей. Великимъ всемірнымъ поэтомъ именують его, нарящимъ высоко надъ всеми другими геніями міра, какъ парить орель надъ другими высоколетающими. При одномъ имени его уже объемлются тренетомъ молодыя нылкія сердца; отв'ятныя слезы ему блещуть во всехъ очахъ... Исть равнаго ему въ силе — онъ Богъ! По не таковъ удълъ, и другая судьба писателя. дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не зрять равподунныя очи, - всю страничую. потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишить наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣнкою силою неумолимаго рѣзца дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрать признательныхъ слезъ и единодушнаго восторг: взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ навстръчу шестнадцатильтняя дввушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченьемъ; ему не поздоляться въ сладкомъ

обаянын имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избъжать, наконецъ, отъ современнаго суда, лицемфрио-безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ леленныя созданья, отведетъ ему презрепный уголь въ ряду писателей, оскорбляющихъ человъчество, придаетъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта: ибо не признаётъ современный судъ, что равно чудны стекла, озпрающія солицы и передающія движенья незамфиенныхъ насфиомыхъ; ибо не признаётъ современный судъ, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданья; ибо не признаёть современный судь, что высокій восторженный сміхъ достоннь стать рядомь съ высокимъ лирическимъ движеніемъ, и что цілая пропасть между нимъ и кривляньемъ балаганнаго скомороха! Не признаёть сего современный судь, и все обратить въ упрекъ и поношенье непризнанному писателю: безъ разделенья, безъ отвъта, безъ участья, какъ безсемейный путникъ, остапется онъ одинъ посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствуеть онъ свое одиночество.

И долго еще опредълено мит чудной властью итти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громаднонесущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру сміхъ и 
незримыя, невідомыя сму слезы! И далеко еще то время, 
когда инымъ ключомъ грозная выога вдохновенья подымется изъ облеченной въ священный ужасъ и блистанье 
главы, и почують, въ смущенномъ трепеті, величавый 
громъ другихъ річей...

Въ дорогу! въ дорогу! Прочь набѣжавшая на чело морнцина и строгій сумракъ лица! Разомъ и вдругъ окунемся въ жизнь, со всей ея беззвучной трескотней и бубенчиками, и посмотримъ, что дѣлаетъ Чичиковъ.

Чичиковъ проснулся, потянулъ руки и ноги, и почувствовалъ, что выснался хорошо. Полежавъ минуты двѣ на снинѣ, онъ щелкнулъ рукою и вспомнилъ съ просіявшимъ

линомъ, что у него тенерь безъ малаго четыреста душъ, Туть же векочиль онъ съ постели, не посмотрѣль даже на свое лицо, которое любиль искрение и въ которомъ, какъ кажется, привлекательнье всего находиль подбородокъ, ибовесьма часто хвалился имъ предъ кѣмъ-ило́уть изъ пріятелен, особливо, если это происходило во время бритья. · Вотъ, посмотри», говориль онъ обыкновенно, поглаживал его рукою: «какой у меня полоородокъ: совстиъ круглын!»— По тенерь онъ не взглянуль ин на подбородокъ, ни на лино, а прямо, такъ, какъ былъ, надълъ сафьянные саноги съ разными выкладками всякихъ иватовъ, какими бонко торгуеть городь Торжокъ, благоваря халатнымъ побужденьямъ русской натуры, и. по-шотландски, въ одной короткой рубанись, позабывъ свою степенность и приличныя среднія літа, произвель по комнаті два прыжка. приниленнувъ себя весьма ловко няткой ноги. Потомъ. въ ту же минуту, приступилъ къ делу: передъ шкатулкоп потерь руки съ такимъ же удовольствіемъ, какъ потпраетъ ихъ, выфхавній на следствіе, неподкупный земскій судь. подходящій къ закускь, и тотъ же чась вынуль изъ нея бумаги. Ему хотвлось поскорве кончить все, не откладывая въ долгій ящикъ. Самъ ржинился онъ сочинить кржности, наинсать и переписать, чтобъ не платить ничего подьячимъ. Форменный порядокъ быль ему совершенно извъстенъ: бонко выставиль онъ большими буквами: Тысячи восемьсоть такого-то года: нотомь всятуь за тыть мелкима: помъщикъ такой-то, и все, что слъдуеть. Въдва часа готово было все. Когда взглянуль онь потомъ на эти листики, на мужиковъ, которые, точно, были когла-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извезничали, обманывали баръ, а можетъ-быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное сму самому. чувство овладьло имъ. Каждая изъзаписочень канъ будго имкла какой-то особенный характерь, и чрезь то, какъ будто бы, самые мужики получали свой собственный характеръ. Мужики, принадлежавние Коросочкъ, всв почти

были съ придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью въ слогв: часто были выставлены голько начальныя слова именъ и отчествъ, и потомъ двъ гочки. Реестръ Собакевича поражалъ необыкновенною полнотою и обстоятельностью; ни одно изъ качествъ мужика не было пропущено: объ одномъ было сказано: «хорошій столяръ»; къ другому приписано: «дёло смыслить и хмельного не беретъ». Означено было также обстоятельно, кто отецъ и кто мать, и какого оба были поведенія; у одного только, какого-то Өедотова, было написано: «отецъ неизв'єстно кто, а родился отъ дворовой дівки Капитолины, но хорошаго нрава и не воръ». Всѣ сіи подробности придазали какой-то особенный видъ свѣжести: казалось, какъ будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена ихъ, онъ умилился духомъ и, вздохнувши, произнесъ: «Батюшки мон, сколько васъ здѣсь напичкано! Что вы, сердечные мои, подълывали на въку своемъ? какъ перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамиліп. Это быль извістный Петрь Савельевь Неуважай-Корыто, принадлежавшій когда-то пом'ящиці Коробочкі. Онъ опять не утерпълъ, чтобъ не сказать: «Эхъ какой длинный, во всю строку разъбхался! Мастеръ ли ты быль. или просто мужикъ, и какою смертью тебя прибрало? Въ дабакъ ли, или середи дороги пережхалъ тебя соннаго неуклюжій обозь?—Пробка Степань, плотникь, трезвости примирной.—А! вотъ онъ, Степанъ Пробка, вотъ тотъ богатырь, что въ гвардію годился бы! Чай, всв губернін исходиль съ топоромъ за поясомъ и сапогами на плечахъ, събдаль на грошъ хлеба, да на два сушеной рыбы, а въ мошнь, чай, притаскиваль всякій разь домой цылковиковь по сту, а можетъ и государственную зашивалъ въ холстяные штаны или затыкаль въ сапогъ. Гдв тебя прибрало? Взмостился ли ты для большаго прибытку подъ церковный купслъ, а, можетъ-быть, и на кресть потащился и, поскользнувшись оттуда съ перекладины, шлепнулся о-земь, и только какой-нибудь стоявшій возлів тебя дядя Михей,

почесавъ рукою въ затылкѣ, примодвилъ: «Эхъ, Ваия, угораздило тебя!» а самь, подвязавшись веревкой, пользъ на твое мѣсто. — Максимъ Телятниковъ, сапоженикъ. Хе. саьожникъ! Ивянъ, какъ сапожникъ, говоритъ пословица. Знаю, знаю тебя, голубчикъ; если хочень, всю историо гвою разскажу. Учился ты у итмца, которыя кормиль васъ всъхъ вмъсть, билъ ремнемъ по спинъ за неаккуратность и не выпускаль на улицу повесничать, и быль ты чудо, а не сапожникъ; и не нахвалился тобою итмецъ, говоря съ женой или съ камрадомъ. А какъ кончилось твое ученье: «А вотъ тенерь я заведусь своимъ домкомъ». сказаль ты: «да не такъ, какъ нъмецъ, что изъ конфики тянется, а вдругъ разбогатью». И вотъ, давши барину порядочный оброкъ, завелъ ты лавчонку, набравъ заказовъ кучу, и ношель работать. Досталь гда-то въ-три-дешева гнилушки кожи и выигралъ, точно, вдвое на всякомъ сапогв. да черезъ недвли двв перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлейшимъ образомъ. И вотъ лавчонка твоя запустъла, и ты пошелъ попивать да валяться по улицамъ, приговаривая: «Ифтъ, илохо на свъть! Ифтъ житья русскому человѣку: все нѣмцы мѣшаютъ!» — «Это что за мужикъ: Елизавета Воробей? Фу, ты пропасть: баба! Она какъ сюда затесалась? Подлецъ Собакевичъ, и здъсь надуль!» Чичиковъ былъ правъ: это была, точно, баба. Какъ она забралась туда-неизвъстно; но такъ искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика и даже имя оканчивалось на букву в, то-есть, не Елизавета, а Елизаветъ. Однакоже онъ это не принялъ въ уваженье и туть же ее вычеркнуль. — «Григоріи Довзжан-недовдены! Ты что быль за человекть? Извозомъ ли промышляль и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навѣки отъ дому, отъ родной берлоги, и пошелъ тащиться съ купцами на ярмарку? На дорогь ли ты отталь душу Богу, или уходили тебя твои же пріятели за какую-нибудь толстую и красиощекую солдатку, или приглядались льпому бродягь ременныя твои рукавины и гронка призсмистыхъ, но крънкихъ коньковъ, или, можетъ, и самъ, лежа на полатяхъ, думалъ, думалъ, да ни съ того, ни съ пругого заворотиль въ кабакъ, а потомъ прямо въ прорубь. и поминай какъ звали? Эхъ, русскій народецъ! Не любитъ умпрать своею смертью!» — «А вы что, мон голубчики?» продолжаль онъ, переводя глаза на бумажку, гдв были иомъчены бъглыя души Плюшкина: «вы хоть и въживыхъ еще, а что въ васъ толку? то же, что и мертвые. И гдъто носять васъ теперь ваши быстрыя ноги? Плохо ли вамъ было у Плюшкина, или, просто, по своей охоть гуляете по лѣсамъ да дерете провзжихъ? По тюрьмамъ ли сидите. или пристали къ другимъ господамъ и нашете землю? — Еремей Карякинъ, Никита Волокита, сынъ его Антонъ Волокита. Эти, и по прозвищу видно, что хорошіе бұгуны.— Поповъ, дворовый человъкъ... Долженъ быть грамотей: ножа, я чай, не взялъ въ руки, а проворовался благороднымъ образомъ. Но вотъ ужъ тебя, безнашпортнаго, поймаль капитанъ-исправникъ. Ты стопшь бодро на очной ставкъ, «Чей ты?» говоритъ капитанъ-исправникъ, ввернувши тебъ, при сей върной оказін, кое-какое кръпкое словцо.--«Такого-то и такого-то помѣщика», отвѣчаешь ты бойко. «Зачьмъ ты здысь?» говоритъ капитанъ-исправникъ.— «Отиущенъ на оброкъ», отвъчаешь ты безъ запинки. «Гдъ твой пашпорть?» — «У хозяпна, мѣщанина Пименова». — «Позвать Пименова! Ты Пименовъ?» — «Я Пименовъ». — «Лаваль онь тебь пашпорть свой?» — «Ньть, не даваль онъ мнѣ никакого пашпорта».—«Что-жъ ты врешь?» говоритъ канитанъ-исправникъ, съ прибавкою кое-какого крѣнкаго словиа. «Такъ точно», отвъчаешь ты бойко: «я не даваль ему, потому что пришель домой поздно, а отдаль на подержаніе Антипу Прохорову, звонарю».—«Позвать звонаря! Даваль онь тебь пашпорть?»—«Ивть, не получаль я оть него нашнорта».--Что-жъ ты онять врешь?» говорить калитанъ-исправникъ, скръпивши ръчь кое-какимъ кръпкимъ словцомъ. «Гдъ-жъ твой пашпорть?»-«Онъ у меня быль», говоришь ты проворно: «да, статься-можеть, видно, какънио́у нь дорогон пооо́рониль его».—«А солтатекую ининель». товорить канитанъ-исправникъ, загвозливши тебф опять въ при качу кое-какое крънкое словно: «злувмъ станилъ? и у священника тоже сущдукъ съ мѣлными деньгами?» — · Пикакъ ибтъ», говоришь ты, не слвинувшись: «въ воровскомъ дълв викогда еще не оказывался». — «А почему же шинель нашли у тебя?»—«Не могу знать: кърно, ктониохдь другои прынесъ ее». — «Ахъ, ты бестія, бестія!» говорить канитанъ-исправникъ, покачивая головою и взявшись подъ бока. «А набейте ему на ноги кололки, да сведите въ тюрьму». — «Извольте! я съ удовольствіемь». отвичаень ты. И воть, вынувши изъ кармана габакерку. ны потчиваемы дружелюбио какихъ-то двухь инвалидовъ, набивающихъ на тебя колодки, и разсираниваешь ихъ. давно ли они въ отставкъ и въ какой воинъ бывали. И воть ты себь живень въ порьмь, покамьсть въ судь производится твое діло. И пишеть судь: препроводить тебя иль Царево-Кокшайска въ тюрьму такого-то города: а тотъ судь иншеть опять: препроводить тебя въ какон-нибудь Весьегонскъ: и ты перефзжаень сеоф изъ порьмы въ тюрьму, и говоришь, осматривая новое обиталище: «Ифтъ, вотъ весьегонская тюрьма будеть почише: тамъ хоть и въ бабки, такъ есть мѣсто, да и общества больше».—«Абакумъ Оыровъ! Ты, братъ, что? гдь, въ какихъ мъстахъ шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбиль ты вольную жизнь, приставши къ бурлакамъ?...» Туть Чичиковъ остановился и слегка задумался. Надъ чъмъ онъ задумался? Задумался ли онъ нать участью Абакума Оырова. или задумался такъ, самъ собою, какъ задумывается всякій русскій, какихъ бы ви быль діть, чина и состоянія, когда замыслить объразгуль широкой жизни? И въ самомъ тыль. гув теперь Оыровъ? Гуляеть шумно и веселе на хлъбнов пристани, порядившись съ купцами. Црван и ленты на ныянть, вся веселится бурлацкая ватага, прошаясь съ любовницами и женами, высокими, строиными, въ монистахъ и лентахъ: хороводы, иъсни; кинитъ вся площать, а носильщики между тёмъ, при крикахъ, браняхъ и понуканьяхъ, нацёнляя крючкомъ по девяти пудовъ себё на спину, съ шумомъ сыплютъ горохъ и ишеницу въ глубокія суда, валятъ кули съ овсомъ и крупой, и далече виднёются по всей илсщади кучи наваленныхъ въ пирамиду, какъ ядра, мъшковъ, и громадно выглядываетъ весь хлёбный арсеналъ, нока се перегрузится весь въ глубокія суда-суряки и не понесется гусемъ, вмёстё съ весенними льдами, безконечный флотъ. Тамъ-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, какъ прежде гуляли и бёсились, приметесь за грудъ и потъ, таща лямку подъ одну безконечную, какъ Русь, пёсню!

«Эхе, хе! двънадцать часовъ!» сказалъ наконецъ Чичиковъ, взглянувъ на часы. «Что же я такъ законался? Да еще пусть бы дёло дёлаль, а то ни съ того, ни съ другого, сначала загородиль околеснну, а потомъ задумался. Экой я дуракъ въ самомъ дѣлѣ!» Сказавши это, онъ перемѣнилъ свой шотландскій костюмъ на европейскій, стянуль покрѣпче пряжкой свой полный животь, вспрыснуль себя одеколономъ, взялъ въ руки теплый картузъ и бумаги подъ мышку. и отправился въ гражданскую палату совершать купчую. Онъ спѣшилъ не потому, что боялся опоздать, — опоздать онь не боялся, ибо председатель быль человекъ знакомый и могъ продлить и укоротить, по его желанію, присутствіе, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрыя ночи, когда нужно было прекратить брань любезныхъ ему героевъ или дать имъ средство додраться; но онъ самъ въ себв чувствовалъ желаніе скорве, какъ можно, привести дело къ концу; до техъ поръ ему казалось все неспокойно и неловко: все-таки приходила мысль, что души не совству настоящія и что въ подобныхъ случаяхъ такую обузу всегда нужно поскорфе съ плечъ. Не успѣлъ онъ выйти на улицу, размышляя обо всемъ этомъ и въ то же время таща на илечахъ медведи, крытые коричневымъ сукномъ, какъ, на самомъ поворотъ въ переулокъ, столкнулся тоже съ господиномъ въ медвёдяхъ, крытыхъ коричневымъ сукномъ, и въ тепломъ картузъ съ ущами. Господинъ вскрикнулъ-это былъ Маниловъ. Они заключили туть же другь друга въ объятія и минутъ пять оставались на улицъ въ такомъ положении. Поцълуи съ обфихъ сторонъ такъ были сильны, что у обонхъ весь день почти больли передніе зубы. У Манилова отъ радости остались только носъ да губы на лицв, глаза совершенно исчезли. Съ четверть часа держаль онъ объими руками руку Чичикова и нагрълъ ее страшно. Въ оборотахъ самыхъ тонкихъ и пріятныхъ онъ разсказаль, какъ летѣль обнять Навла Ивановича; рачь была заключена такимъ комилиментомъ, какой развъ только приличенъ одной дъвицъ, съ которой идуть танцовать. Чичиковъ открыль роть, еще не зная самъ, какъ благодарить, какъ вдругъ Маниловъ вынулъ изъ-подъ шубы бумагу, свернутую въ трубочку и связанную розовою ленточкой.

«Это что?»

«Мужички».

«А!»—Онъ тутъ же развернулъ ее, пробъжалъ глазами и подивился чистотъ и красотъ почерка. «Славно написано». сказалъ онъ: «не нужно и переписывать. Еще и каемка вокругъ! Кто это такъ пскусно сдълалъ каемку?»

«Иу, ужъ не спрашивайте», сказалъ Маниловъ.

«Вы?»

«Жена».

«Ахъ, Боже мой! Мић, право, совћетно, что нанесъ столько затрудненій».

Для Навла Ивановича не существуеть загрудненій».

Чичиковъ поклонился съ признательностью. Узнавши, что онъ шелъ въ палату за совершеніемъ купчеи. Мавиловъ изъявилъ готовность ему сопутствовать. Пріятели взялись подъ руку и пошли вмѣстѣ. При всякомъ нео́ольшомъ возвышеніи, пли горкѣ, или ступенькѣ, Маниловъ поддерживалъ Чичикова и почти приноднималъ его рукою, присовокупляя съ пріятною улыбкою, что онъ не допустить никакъ Навла Ивановича зашио́ить свои пожки. Чичиковъ совѣ-

стился, не зная, какъ благодарить, поо чувствоваль, что нъсколько былъ тяжеленекъ. Во взапиныхъ услугахъ, они дошли, наконецъ, до площади, гдв находились присутственныя мъста-большой трехъ-этажный каменный домъ, весь облый, какъ мель, вкроятно, для изображенія чистоты душъ помъщавшихся въ немъ должностей. Прочія зданія на площади не отвѣчали огромностью каменному дому. Это были: караульная будка, у которой стояль солдать съ ружьемъ. двф-три извозчичьи биржи и, наконецъ, длинные заборы, съ известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углемъ и мъломъ. Болъе не находилось ничего на сей уединенной или, какъ у насъ выражаются, красивой илощади. Изъ оконъ второго и третьяго этажа высовывались неподкупныя головы жрецовъ Өемиды и въ ту-жъ минуту прятались опять: въроятно, въ то время входиль въ комнату начальникъ. Пріятели не взощли, а взобжали по лестнице, потому что Чичиковъ, стараясь избътнуть поддерживанья подъ руку со стороны Манилова, ускорялъ шагъ, а Маниловъ тоже. съ своей стороны, леталь впередъ, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно. когда вступили въ темный коридоръ. Ни въ коридорахъ. ин въ комнатахъ взоръ ихъ не былъ пораженъ чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно. такъ и оставалось грязнымъ, не принимая привлекательной наружности. Оемида просто, какова есть, въ неглиже и халать, принимала гостей. Сльдовало бы описать канцелярскія комнаты, которыми проходили наши герои, но авторъ интаетъ сильную робость ко всемъ присутственнымъ местамъ. Если и случалось ему проходить ихъ даже въ блистательномъ и облагороженномъ видѣ, съ лакированными нолами и столами, онъ старался пробъжать, какъ можно. скорве, смиренно опустивъ и потупивъ глаза въ землю, а потому совершенно не знаетъ, какъ тамъ все благоденствуетъ и процвътаетъ. Героп наши видъли много бумаги, и черновой и бёлой, наклонившіяся головы, широкіе затылки, фраки, сюртуки губерискаго покроя и даже, просто, какую-то сибило-сврую куртку, от фликцичеся весьма рваке. которая, своротикъ толову на-бокъ и положивъ ее почти на самую бумагу, выписывала бонко и замашисто каколнибудь протоколь объ отгиганій земли или опискі имінія. захваченнаго какимъ-нибудь мирнымъ помъщикомъ, поконно тоживающимъ выкъ свои но съ сутомъ, нажившимъ себы и тьтен, и виуковъ, подъ его нокровомъ; за слышались урывками короткія выраженія, произносимыя хриплымы голосомы: «Отолжите, Ослосъи Ослосъевичъ, дъльно за X: 568!» — «Вы всегла куда-ино́удь затаскаете проо́ку съ казенной черимльнины!» Иногда голосъ, болье величавый, безъ сомиьнія, одного изъ начальниковъ, раздавался повелительно: «На. переними! а не то — снимутъ сапоги, и просидишь ты у меня шесть сутокъ, не \$виш». Шумъ отъ перьевъ быль большой и походиль на то, какъ будто бы итсколько тельть съ хворостомъ продзжали лъсъ, заваленный на четверть аринина изсохиними листьями.

Чичиковъ и Маниловъ подошли къ первому столу, глъ сидъли два чиновника еще юныхъ лѣтъ, и спросили: «Позвольте узнать, гдъ здъсь дъла по кръностямъ?»

«А что вамъ пужно?» сказали оба чъновника, оборотивнись.

«А мит нужно подать просьбу».

«А вы что кунили такое?»

«Я бы хотыть прежде знать, гтв краностной столг, здась или въ другомъ мѣсть?»

«Да скажите прежде, что купили и въ какую пѣну, такъ мы вамъ тогда и скажемъ, гдв; а такъ нельзя знать».

Чичиковъ тогчасъ увитьль, что чиновинси были, просте, любонытны, полобно всьмъ молодымъ чиновинкамъ, и хотклу придать болье въсу и значения себв и споямъ жинатиямъ.

« Послушание, любезные», сказаль опо; за очень херешо зичю, что всь дъла по кръпостямъ, въ какую бы ни болас и кну, въходател въ одномъ мъсть, а колому прешу касъ показать намъ столь; а сели вы не запете, что у васъ зъ-ластел, такъ мы спросимъ у другихъ». Чиновники на эле

ничего не отвъчали, одинъ изъ нихъ только тыкнулъ пальцемъ въ уголъ комнаты, гдъ сидълъ за столомъ какой-то старикъ, перемъчавшій какія-то бумаги. Чичиковъ и Маниловъ прошли промежъ столами прямо къ нему. Старикъ занимался очень внимательно.

«Позвольте узнать», сказалъ Чичиковъ съ поклономъ: «здъсь дъла по кръпостямъ?»

Старикъ поднялъ глаза и произнесъ съ разстановкою: «Здёсь нётъ дёлъ по крёпостямъ».

- «А гдѣ же?»
- «Это въ крвпостной экспедиціи».
- «А гдѣ же крѣпостная экспедиція?»
- «Это у Ивана Антоновича».
- «А гдѣ же Иванъ Антоновичъ?»

Старикъ тыкнулъ пальцемъ въ другой уголъ комнаты. Чичиковъ и Маниловъ отправились къ Ивану Антоновичу. Пванъ Антоновичъ уже запустилъ одинъ глазъ назадъ и оглянулъ ихъ искоса, но въ ту же минуту погрузился еще внимательнѣе въ писаніе.

«Позвольте узнать», сказалъ Чичиковъ съ поклономъ: «здёсь крѣпостной столъ?»

Иванъ Антоновичъ какъ будто бы и не слыхалъ и углубился совершенно въ бумаги, не отвѣчая ничего. Видно было вдругъ, что это былъ уже человѣкъ благоразумныхъ лѣтъ,—не то, что молодой болтунъ и вертоплясъ. Иванъ Антоновичъ, казалосъ, имѣлъ уже далеко за сорокъ лѣтъ; волосъ на немъ былъ черный, густой; вся середина лица выступала у него впередъ и пошла въ носъ; словомъ, это было то лицо, которое называютъ въ общежити кувшиннымъ рыломъ.

«Позвольте узнать, здёсь крёпостная экспедиція?» сказаль Чичиковъ.

«Здѣсь», сказаль Иванъ Антоновичь, поворотиль свое кувшинное рыло и приложился опять писать.

«А у меня дѣло вотъ какое: куплены мною у разныхъ владѣльцевъ здѣшняго уѣзда крестьяне на выводъ; купчая есть, остается совершить».

- «А продавцы на-лицо?»
- «Ифкоторые здась, а отъ другихъ довфренность».
- «А просьбу принесли?»
- «Принесъ и просьбу. Я бы хотълъ... мив нужно поторопиться... Такъ нельзя ли, напримъръ, кончить дъло сегодия?»
- «Да, сегодня!.. Сегодня нельзя», сказалъ Иванъ Антоновичъ: «Нужно навести еще справки, ибтъ ли еще запрещеній».
- «Вирочемъ, что до того, чтобъ ускорить дѣло, такъ Иванъ Григорьевичъ, предсѣдатель, миѣ большой другъ...»
- «Да въдь Иванъ Григорьевичъ не одинъ; бывають и другіе», сказалъ сурово Иванъ Антоновичъ.

Чичиковъ понялъ заковыку, которую завернулъ Иванъ Антоновичъ, и сказалъ: «Другіе тоже не будутъ въ обидъ; я самъ служилъ, дѣло знаю...»

«Идите къ Ивану Григорьевичу», сказалъ Иванъ Антоновичъ, голосомъ нѣсколько поласковѣе: «Пусть онъ дастъ приказъ, кому слѣдуетъ, а за нами дѣло не постоитъ».

Чичиковъ, вынувъ изъ кармана бумажку, положилъ ее передъ Иваномъ Антоновичемъ, которую тотъ совершенно не замѣтилъ, и накрылъ тотчасъ ее книгою. Чичиковъ хотѣлъ было указать ему ее, но Иванъ Антоновичъ движеніемъ головы далъ знать, что не нужно показывать.

«Вотъ, онъ васъ проведетъ въ присутствіе», сказалъ Иванъ Антоновичъ, кивнувъ головою, и одинъ изъ священнодъйствующихъ, тутъ же находившихся, —приносившій съ такимъ усердіемъ жертвы Оемидь, что оба рукава лониули на локтяхъ и давно лъзла оттуда подкладка, за что и получилъ въ свое время коллежскаго регистратора, —прислужился гашимъ пріятелямъ, какъ нѣкогда Виргилій прислужился Данту, и провелъ ихъ въ комиату присутствія стояли однъ только широкія кресла, и въ нихъ, пере цъ столомъ за зерцаломъ и двумя толстыми книгами, сидъть одинъ, какъ солнце, предсъдатель. Въ этомъ мѣстъ повый Виргилій почувствовалъ такое благоговъніе, что никакъ не осмѣлился занести туда ногу и поворотилъ назадъ, пока-

завъ свою синну, вытертую какъ рогожка, съ прилипнувшимъ гдф-то куринымъ перомъ. Вошедши въ залу присутствія, они увидели, что председатель быль не одинь: подле него сидълъ Собакевичъ, совершенно заслоненный зерцаломъ. Приходъ гостей произвелъ восклицаніе, правитель: ственныя кресла были отодвинуты съ шумомъ. Собакевичъ тоже привсталъ со стула и сталъ виденъ со всъхъ сторонъ съ длинными своими рукавами. Предсфдатель принялъ Чичикова въ объятія, и комната присутствія огласилась поцѣлуями; спросили другъ друга о здоровьф; оказалось, что у обоихъ побаливаеть поясница, что туть же было отнесено къ сидячей жизни. Предсъдатель, казалось, уже былъ увъдомленъ Собакевичемъ о нокупкъ, потому что принялся поздравлять, что сначала нёсколько смёшало нашего героя. особливо, когда онъ увидель, что и Собакевичь, и Маниловь, оба продавцы, съ которыми дело было улажено келейно, теперь стояди вмёстё лицомъ другъ къ другу. Однакоже онъ поблагодарилъ председателя и, обратившись тутъ же къ Собакевичу, спросилъ: «А ваше какъ здоровье?»

«Слава Богу, не пожалуюсь», сказалъ Собакевичъ. И точно, не на что было жаловаться: скорфе желфзо могло простудиться и кашлять, чфмъ этотъ на диво сформированный помфщикъ.

«Да вы всегда славились здоровьемъ», сказалъ предсфдатель: «п покойный вашъ батюшка былъ также крфикій человъкъ».

«Да, на медвёдя одинъ хаживалъ», отвёчалъ Собакевичъ.

«Мнѣ кажется, однакожъ», сказалъ предсѣдатель: «вы бы тоже повалили медвѣдя, если бы захотѣли выйти противъ него».

«Нфть, не повалю», отвѣчаль Собакевичъ: «покойникъ былъ меня покрѣпче». И, вздохнувши, продолжалъ: «Нфтъ, теперь не тѣ люди: вотъ хоть и моя жизнь, что за жизнь? Такъ какъ-то себѣ...»

«Чѣмъ же ваша жизнь не красна?» сказалъ предсѣдатель. «Не хорошо, не хорошо!» сказалъ Собакевичъ, покачавъ

головою. «Вы посудите, Иванъ Григорьевичъ: пятый десятокъ живу, ни разу не былъ боленъ; хоть бы горло забольть, вередъ или чирей выскочилъ... Изтъ, не къ добру! Когда-инбудь придется поплатиться за это». Тутъ Собаксвичъ погрузился въ меданхолію.

«Экъ ero!» подумали въ одно время и Чичиковъ, и предсъдатель: «на что вздумалъ пенять!»

«Къ вамъ у меня есть инсьмено», сказалъ Чичиковъ, вынувъ изъ кармана инсьмо Илюнкина.

«Отъ кого?» сказалъ председатель и, распечатавши, воскликнулъ: «А, отъ Илюшкина! Онъ еще до сихъ поръ прозябаетъ на светъ. Вотъ судьба! Ведь какой былъ умивишій, богатёйшій человёкъ! А теперь...»

«Собака», сказалъ Собакевичъ: «мощенникъ, всѣхъ людей переморилъ голодомъ».

«Извольте, извольте», сказаль предсёдатель, прочитавъ письмо: «я готовъ быть повёреннымъ. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или послё?»

«Теперь», сказалъ Чичиковъ: «я буду проенть даже васъ, если можно, сегодня, потому что мив завтра хотвлось бы вывхать изъ города; я принесъ и крвнести, и просъбу».

«Все это хорошо, только, ужъ какъ хотите, мы васъ не выпустимъ такъ рано. Крѣпости будутъ совершены сегодня, а вы все-таки съ нами поживите. Вотъ я сейчасъ оздамъ приказъ», сказалъ онъ и отворилъ дверь въ канцелярскую комнату, всю наполнениую чиновниками, которые уподобились трудолюбивымъ пчеламъ, разсыпавнимся по сотамъ, если только соты можно уподобить канцелярскимъ тѣламъ: «Иванъ Антоновичъ здѣсь?»

«Здёсь!» отозвался голосъ изнутри.

«Позовите его сюда!»

Уже извъстный читателямъ Иванъ Антоновичъ, кувшинкое рыло, показался въ залѣ присутствія и почтительно поклонился.

«Вотъ возьмите, Иванъ Антоновичъ, већ эти крћиости ихъ...» «Да не позабудьте, Иванъ Григорьевичъ», подхватилъ Собакевичъ: «нужно будетъ свидътелей, хотя по два съ каждой стороны. Пошлите теперь же къ прокурору: онъ человъкъ праздный и, върно, сидитъ дома: за него все дълаетъ стряпчій Золотуха, первыйшій хапуга въ міръ. Инспекторъ врачебной управы, онъ также человъкъ праздный и, върно, дома, если не поъхалъ куда-нибудь игратъ въ карты; да еще тутъ много есть, кто поближе: Трухачевскій, Бъгушкинъ—они всъ даромъ бременятъ землю».

«Именно, именно!» сказалъ предсѣдатель, и тотъ же часъ отрядилъ за ними всѣми канцелярскаго.

«Еще я нопрошу васъ», сказалъ Чичиковъ: «пошлите за повъреннымъ одной помъщицы, съ которой я тоже совершилъ сдълку,—сыномъ протопопа отца Кирилла; онъ служитъ у васъ же».

«Какъ же, пошлемъ и за нимъ!» сказалъ предсъдатель: «все будетъ сдълано, а чиновнымъ вы никому не давайте ничего; объ этомъ я васъ прошу. Пріятели мои не должны платить». Сказавши это, онъ тутъ же далъ какое-то приказанье Ивацу Антоновичу, какъ видно, ему не понравившееся. Кръпости произвели, кажется, хорошее дъйствіе на предсъдателя, особливо, когда онъ увидълъ, что всъхъ покупокъ было почти на сто тысячъ рублей. Иъсколько минутъ онъ смотрълъ въ глаза Чичикову съ выраженьемъ большого удовольствія и, наконецъ, сказалъ: «Такъ вотъ какъ! Этакимъ-то образомъ, Павелъ Ивановичъ! Такъ вотъ вы пріобръли».

«Пріобраль», отвачаль Чичиковь.

«Благое дѣло! Право, благое дѣло!»

«Да я вижу самъ, что болье благого дъла не могъ бы предпринять. Какъ бы то ни было, цъль человъка все еще не опредълена, если онъ не сталъ, наконецъ, твердою стопою на прочное основаніе, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности». Тутъ онъ весьма кстати выбранилъ за либерализмъ, и по-дъломъ, всъхъ молодыхъ людей. Но замѣчательно, что въ словахъ его была все какая-то не-

пвердость, какъ будто бы тугь же сказаль онъ самъ себѣ; «Эхъ, братъ, врешь ты, да еще и сильно!» Онъ даже не взглянулъ на Собакевича и Манилова, изъ боязни встрѣтить что-нибудь на ихъ лицахъ. По напрасно боялся онъ: лицо Собакевича не шевельнулось, а Маниловъ, обвороженный фразою, отъ удовольствія только потряхиваль одобрительно головою, погрузясь въ такое положеніе, въ какомъ находится любитель музыки, когда пѣвица перещеголяла самую скринку и пискнула такую тонкую ногу, какая не въ мочь и птичьему горлу.

«Да что-жъ вы не скажете Ивану Григорьевичу», отозвался Собакевичъ: «что такое именно вы пріобрѣли? А вы. Иванъ Григорьевичъ, что вы не спросите, какое пріобрѣтеніе они сдѣлали? Вѣдь какой народъ! Иросто, золото! Вѣдь я имъ продалъ и каретника Михѣева».

«Иѣтъ, будто и Михѣева продали?» сказалъ предсъдатель. «Я знаю каретника Михѣева: славный мастеръ: онъ миѣ дрожки передѣлалъ. Только позвольте, какъ же... Вѣдъ вы миѣ сказывали, что онъ умеръ»...

«Кто, Михьевь умерь?» сказаль Собакевичь, ничуть не смъщавщись. «Это его брать умерь; а онъ преживехонькій и сталь здоровье прежняго. На-дняхь такую бричку наладиль, что и въ Москвъ не сдълать. Ему, по-настоящему, только на одного государя и работать».

«Да, Михъевъ славный мастеръ», сказалъ предсъдатель: «и я дивлюсь даже, какъ вы могли съ нимъ разстаться».

«Да будто одинъ Михъевъ! А Пробка Степанъ, плотникъ, Милушкинъ, кирпичникъ, Телятниковъ Максимъ, сапожникъ,—въдь всв пошли, всъхъ продалъ!» А когда предефдатель спросилъ, зачъмъ же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми. Собакевичъ отвъчалъ, махнувши рукой: «А такъ, просто, нашла дурь: каи, говорю, продамъ, да и продалъ сдуру!» Засимъ онъ повъсилъ голову такъ, какъ будго самъ раскаивался въ этомъ дълъ, и прибавилъ: «Вогъ и съ тол человъкъ, а до сихъ поръ не набрался ума».

«По позвольте, Павелъ Ивановичъ», сказалъ предсѣдатель: «какъ же вы покупаете крестьянъ безъ земли? Развѣ на выволъ?»

«На выводъ».

«Ну, на выводъ-другое дёло; а въ какія мёста?»

«Въ мѣста... въ Херсонскую губернію».

«О, тамъ отличныя земли!» сказалъ предсѣдатель и отозвался съ большою похвалою насчетъ рослости тамошнихъ травъ.

«А земли въ достаточномъ количествъ?»

«Въ достаточномъ,—столько, сколько нужно для купленныхъ крестьянъ».

«Рѣка или прудъ?»

«Рѣка. Впрочемъ, и прудъ есть». Сказавъ это, Чичиковъ взглянулъ ненарокомъ на Собакевича, и хотя Собакевичъ былъ попрежнему неподвиженъ, но ему казалось, будто бы было написано на лицѣ его: «Ой, врешь ты! Врядъ ли естъ рѣка и прудъ, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-по-малу появляться свидётели: знакомый читателю прокуроръ-моргунъ, инспекторъ врачебной управы, Трухачевскій, Бѣгушкинъ п прочіе, по словамъ Собакевича, даромъ бременящіе землю. Многіе изъ нихъ были совсемъ незнакомы Чичикову; недостававшіе и лишніе набраны были тутъ же изъ палатскихъ чиновниковъ. Привели также не только сына протопона отца Кирилла, но даже и самого протопона. Каждый изъ свидътелей помъстиль себя со всъми своими достоинствами и чинами, кто оборотнымъ шрифтомъ, кто косяками, кто, просто, чуть не вверхъ ногами, помъщая такія буквы, какихъ даже и не видано было въ русскомъ алфавить. Извъстный Иванъ Антоновичъ управился весьма проворно, крѣпости были записаны, помфчены, занесены въ книгу и куда следуеть, съ принятіемъ полупроцентовыхъ и за припечатку въ Ведомостяхъ, и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель даль приказаніе изъ пошлинныхъ денегъ взять съ него только половину, а другая, неизвъстно какимъ образомъ, отнесена была на счетъ какого-то другого просителя.

«Итакъ», сказалъ предсъдатель, когда все было кончево: «остается теперь только вспрыснуть покупочку».

«Я готовъ», сказалъ Чичиковъ, «Отъ васъ зависитъ только назначить время. Былъ бы грѣхъ съ моси стороны, если бы для этакого пріятнаго общества да не раскупорить другую, третью бутылочку шипучаго».

«Истъ, вы не такъ приняли дело: шинучаго мы сами поставимъ», сказалъ предсъдатель: «это наша обязанность, нашъ долгъ. Вы у насъ гость: намъ должно угощать. Знасте ли что, господа? Покамъстъ что, а мы вотъ какъ сдълаемъ: отправимтесь-ка вев, такъ какъ есть, къ полицеймейстеру: онъ у насъ чудотворецъ: ему стоитъ только миснуть, проходя мимо рыбнаго ряда пли погреба, такъ мы, знасте ли, какъ закусимъ! Да при этой оказіи и въвнетицику».

Отъ такого предложенія никто не могь отказаться. Свидітели, уже при одномъ наименованьи рыбнаго ряда, почувствовали аппетить; взялись всії тотъ же часть за картузы и шанки, и присутствіе кончилось. Когда проходили они канцелярію. Иванъ Антоновичъ, кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказаль потихоньку Чичикову: «Крестьянъ накупили на сто тысячъ, а за труды дали только одну біленькую».

- «Да вѣдь какіе крестьяне?» отвѣчалъ ему на это тоже шопотомъ Чичиковъ; «препустой и преничтожный пародъ, и половины не стоитъ». Иванъ Антоновисъ понялъ, что носѣтитель былъ характера твердаго и больше не дастъ.
- «А почемъ купили душу у Плюшкина?» шеннулъ ему па другое ухо Собакевичъ.
- «А Воробья зачъмъ приписали?» сказалъ ему въ отвътъ па это Чичиковъ.
  - «Какого Воробья?» сказалъ Собакевичъ.
- «Да бабу, Елисавету Воробья, еще и букву в поставили на концъ».

«Нѣтъ, никакого Воробъя я не приписывалъ», сказалъ Собакевичъ и отошелъ къ другимъ гостямъ.

Гости добрались наконецъ гурьбой до дому полицеймейстера. Полицеймейстеръ, точно, быль чудотворецъ: какъ только услышаль онь, въ чемъ дело, въ ту-жъ минуту кликнуль квартальнаго, бойкаго малаго въ лакированныхъ ботфортахъ, и, кажется, всего два слова шепнулъ ему на ухо, да прибавилъ только: «понимаешь?» а ужъ тамъ, въ другой комнать, въ продолжение того времени, какъ гости резались въ вистъ, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свіжепросольная, селедки, севрюжки, сыры, конченые языки и балыки, — это все было со стороны рыбнаго ряда. Потомъ появились прибавленія съ хозяйской стороны, изделія кухни: пирогъ съ головизною, куда вошли хрящъ и щеки 9-ти-пудоваго осетра, другой пирогь съ груздями, пряженцы, маслянцы, взваренцы. Полицеймейстеръ быль, ифкоторымъ образомъ, отецъ и благотворитель въ городъ. Онъ былъ среди гражданъ совершенно, какъ въ родной семьй, а въ лавки и въ гостиный дворь навъдывался, какъ въ собственную кладовую. Вообще онъ сиделъ, какъ говорится, на своемъ мфсте и должность свою постигнуль въ совершенствъ. Трудно было даже и рвшить, онъ ли быль создань для мёста, или мёсто для него. Дъло было такъ поведено умно, что онъ получалъ вдвое больше доходовъ противъ встхъ своихъ предшественинковъ, а между тъмъ заслужилъ любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не гордъ; и точно, онъ крестилъ у нихъ детей, кумился съ ними и хоть драль подчасъ съ нихъ сильно, но какъ-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплеть, и засмфется, и чаемъ напонтъ, пообъщается и самъ притти поиграть въ шашки, разспросить обо всемъ: какъ делишки, что и какъ; если узнаетъ, что детенышъ какъ-нибудь прихворнуль, и лькарство присовътуеть; словомь, молодецъ! Поъдеть на дрожкахъ, дастъ порядокъ, а между темъ и словцо промолвить тому - другому: «Что, Михфичъ! Иужно бы намъ съ тобою топграть когла-пиоудь въ горку». — «Да, Алексъп Ивановичъ», отвъчалъ готъ, снимая шапку: «нужно бы». «Ну, братъ, Ильи Нарамонычъ, приходи ко мић поглядкть рысака: въ обговъ съ твоимъ поплетъ, да и своего заложи въ обговыя: попробуемъ». Купенъ, который на рысакф быль помѣшанъ, улыбался на это съ особенною, какъ говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорилъ: По-пробуемъ, Алексъй Ивановичъ!» Даже всъ сидъвцы, обывновенно въ это время сиявни шанки, съ удовольствіемъ посматривали другъ на друга и какъ будто бы хотъли сказать: «Алексъй Ивановичъ хороній человѣкъ!» Словомъ, онъ усиълъ пріобрѣсть совершенную народность, и мибніе кунцовъ было такое, что Алексъй Ивановичъ «хоть оно и возьметъ, но за то ужъ никакъ тебя не выдастъ».

Замътивъ, что закуска была готова, полицеймейстеръ предложиль гостямь окончить висть после завтрака, и всё поили въ ту комнату, откуда несшійся запахъ давно начиналъ пріятнымъ образомъ щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевичъ давно заглядываль въ дверь, намѣтивъ издали осетра, лежавинаго въ сторонћ на большомъ блюдь. Гости, вынивши по рюмкв водки темнаго, оливковаго цвьта. — какой бываеть только на сибирскихъ прозрачимхъ камияхъ, изъ которыхъ рѣжутъ на Руси печати. ириступили со всехъ сторонъ съ вилками къ столу и стали обнаруживать, какъ говорится, каждый свой характеръ и склонности, налегая, кто на икру, кто на семгу, кто на сырь. Собакевичь, оставивь безь всякаге викманія всь эти мелочи, пристроился къ осетру и, покамбетъ тв пили, разговаривали и Ели, онъ въ четверть часа съ небольшимъ добхаль его всего, такъ что, когда полниенменстеръ всноминлъ было о немъ и, сказавини: «А каково вамъ, господа. покажется вотъ это произведенье природы? подошель было къ нему съ вилкою вмаста съ другими, то увлавлъ, что отъ произведенья природы оставался всего одинъ хвость: а Собакевичь пришинился такъ, какъ бутто и не онъ, и, нодошедини къ тарелкъ, которая была позальше прочихъ, ты-

калъ вилкою въ какую-то сущеную маленькую рыбку. Отдълавии осетра, Собакевичъ сълъ въ кресла и ужъ болве це влъ, не инлъ, а только жмурилъ и хлоналъ глазами. Полицеймейстерь, кажется, не любиль жальть вина: тостамъ не было числа. Первый тостъ быль вынить, какъ читатели, можетъ-быть, и сами догадаются, за здоровье новаго херсонскаго помѣщика, потомъ за благоденствіе крестьянъ его и счастливое ихъ переселеніе, потомъ за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало пріятную улыбку съ устъ нашего героя. Приступили къ нему со всъхъ сторонъ и стали упрашивать убъдительно остаться хоть на двѣ недѣли въ городѣ: «Нѣтъ, Навелъ Ивановичъ! Какъ вы себь хотите, это выходить-избу только выхолаживать: на порогъ да и назадъ! Нътъ, вы проведите время съ нами! Вотъ мы васъ женимъ. Не правда ли, Иванъ Григорьевичъ, женимъ его?»

«Женимъ, женимъ!» подхватилъ предсѣдатель. «Ужъ какъ ни упирайтесь руками и ногами, мы васъ женимъ! Нѣтъ, батюшка, попали сюда, такъ не жалуйтесь. Мы шутить не любимъ».

«Что-жъ? зачёмъ упираться руками и ногами», сказалъ, усмѣхнувшись, Чичиковъ: «жепитьо́а еще не такая вещь, чтоо́ы того... была бы невѣста».

«Будеть и невѣста! Какъ не быть? Все будеть, все, что хотите!...»

«А коли будетъ...»

«Браво, остается!» закричали всё: «вивать, ура, Павель Пвановичь! ура!» И всё подошли къ нему чокаться съ бокалами въ рукахъ. Чичиковъ перечокался со всёми. «Иёть, нѣть, еще!» говорили тъ, которые были позадорнёе, и вновь перечокались; потомъ полёзли въ третій разъ чокаться: перечокались и въ третій разъ. Въ непродолжительное время всёмъ сдѣлалось весело необыкновенно. Предсѣдатель, который быль премилый человѣкъ, когда развеселялся, обнималъ нѣсколько разъ Чичикова, произнеся въ изліяніи сердечномъ: «Душа ты моя! маменька моя!» и даже, щелкнувъ

пальцами, иошель приплясывать вокругь него, принъвал извъстило пъсню: «Ахъ ты такои и этакой, комаринскій мужикъ!» -- Послъ инамианскаго, раскупорили венгерское. которое придало еще болве духу и развеселило общество. Объ висть рышительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всемь-объ нолитикъ, объ военномъ даже дъль, излагали вольныя мысли, за которыя, въ другое время, сами бы высъкли своихъ дътей. Ръшили туть же множество самыхъ затруднительныхъ вопросовъ. Чичиковъ никогда не чувствоваль себя въ такомъ веселомъ расположении, воображаль себя уже настоящимь херсонскимь помѣщикомь, говориль объ разныхъ улучшеніяхъ, о трехнольномъ хозяйствъ. о счастін и блаженстві двухъ душъ и сталь читать Собакевичу посланіе, въ стихахъ, Вертера къ Шарлотть, на которое тотъ хлоналъ только глазами, сидя въ креслахъ. ибо послъ осетра чувствоваль большой позывъ ко сну. Чичиковъ смекнулъ и самъ, что началъ уже слишкомъ развязываться, попросиль экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорскій кучеръ, какъ оказалось въ дорогь, быль малый опытный, потому что правиль однои только рукой, а другую засунувъ назадъ, придерживалъ ею барина. Такимъ образомъ уже на прокурорскихъ дрожкахъ довхаль онъ къ себв въ гостиницу, гдв долго еще у него вертілся на языкі всякій вздорь: облокурая невіста съ румянцемъ и ямочкой на правой щекъ, херсонскія деревни. капиталы. Селифану даже были даны кое-какія хозяйственныя приказанія собрать всіхъ вновь переселившихся мужиковъ, чтобы сдълать всемъ лично поголовную перекличку. Селифанъ молча слушалъ очень долго и потомъ вышелъ изь комнаты, сказавши Петрушкв: «Ступай раздъвать барина!» Петрушка принялся снимать съ него сапоги и чуть не стащилъ вмъстъ съ ними на полъ и самого барина. По. наконецъ, саноги были сняты, баринъ раздълся, какъ слъдуетъ, и, поворочавшись ифсколько времени на постели, которая скринъла немилосердно, засиулъ рашительно херсонскимъ помъщикомъ. А Петрушка между тъмъ вынесъ на

коридоръ нанталоны и фракъ брусничнаго цвъта съ искрой, который, растопыривши на деревянную вішалку, началь бить хлыстомъ и щеткой, напустивши ныли на весь коридоръ. Готовясь уже снять ихъ, онъ взглянулъ съ галлерен внизъ и увидълъ Селифана, возвращавшагося изъ конюшии. Они встрътились взглядами и чутьемъ поняли другъ друга: баринъ де завалился спать-можно и заглянуть кое-куда. Тотъ же часъ, отнесши въ комнату фракъ и панталоны, Петрушка сошелъ внизъ, и оба пошли вмѣстѣ, не говоря другь другу ничего о цъли путешествія и балагуря дорогою совершенно о постороннемъ. Прогулку сделали они недалекую: именно перешли только на другую сторону улицы, къ дому, бывшему насупротивъ гостиницы, и вошли въ низенькую, стеклянную, закоптившуюся дверь, приводившую почти въ подвалъ, гдъ уже сидъло за деревянными столами много всякихъ: и брившихъ, и небрившихъ бороды, и въ нагольныхъ тулупахъ, и, просто, въ рубахѣ, а кое-кто и во фризовой шинели. Что дълали тамъ Петрушка съ Селифаномъ, Богъ ихъ вѣдаетъ; но вышли они оттуда черезъ часъ, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчаніе, оказывая другъ другу большое вниманіе и предостерегая взапмно отъ всякихъ угловъ. Рука въ руку, не выпуская другь друга, они цёлыя четверть часа взопрались на лестницу, наконецъ одолъли ее и взошли. Петрушка остановился съ минуту передъ низенькою своею кроватью, придумывая, какъ бы лечь приличеве, и легъ совершенно поперекъ, такъ что ноги его упирались въ полъ. Селифанъ легъ и самъ на той же кровати, помъстивъ голову у Петрушки на брюхѣ и позабывъ о томъ, что ему следовало снать вовсе не здёсь, а, можеть-быть, въ людской, если не въ конюшив близъ лошадей. Оба заснули въ ту же минуту, поднявши храпъ неслыханной густоты, на который баринъ изъ другой комнаты отвъчалъ тонкимъ носовымъ свистомъ. (коро веледь за ними все угомонилось, и гостиница объялась непробуднымъ сномъ; только въ одномъ окошечкѣ виденъ еще былъ свъть, гдъ жилъ какой-то прівхавшій изъ

Рязани поручикъ, большой, повидимому, охотникъ до сапеговъ, потому что заказалъ уже четыре пары и безпрестанно примъривалъ пятую. Пъсколько разъ полходилъ онъ къ постеди съ тъмъ, чтобы ихъ скинутъ и лечь, по никакъ не могъ: сапоги, точно, были хорошо спиты: и долго еще поднималъ онъ ногу и обсматривалъ боико и на диво стачанный каблукъ.

## LAABA VIII.

Покупки Чичикова сделались предметомъ разговоровъ. Въ городь пошли толки, мивнія, разсужденія о томъ, выгодно ли покупать на выводь крестьянъ. Изъ преній многія отзывались совершеннымъ познаніемъ предмета. «Конечно», говорили иные: «это такъ, противъ этого и спору иѣтъ: земли въ южныхъ губерніяхъ, точно, хоронни и плодородны: но каково будеть крестьянамъ Чичикова безъ воды? раки вадь ньть никакой».-«Это бы еще ничего, что ньть воды; это бы ничего, Степанъ Дмитріевичь; но переселеніе-то ненадежная вещь. Дъло извъстное, что мужикъ: на новой земль, да заняться еще хлебонашествомъ, да вичего у него истьин избы, ни двора-убъжитъ, какъ дважды два, навостритъ такъ лыжи, что и следа не отыщень». — «Истъ, Алексви Ивановичъ, позвольте, позвольте, я не согласенъ съ тамъ, что вы говорите, что мужикъ Чичикова убъжить. Русскій человыть способень ко всему и привыкаеть ко всякому климату. Пошли его хоть въ Камчатку, да дай только тенлыя рукавицы, онъ похлонаеть руками, топоръ въ руки, и пошель рубить себѣ новую избу».—«Но, Ивань Григорьевичь, ты упустиль изъ виду важное дело: ты не спросиль еще, каковъ мужикъ у Чичикова. Позабыль то, что въдь хорошаго человъка не продасть помъщикъ: я готовъ голову положить, если мужикъ Чичикова не воръ и не пьянава въ последней степени, праздношатайка и буннаго поветснія».—«Такъ, такъ, на это я согласенъ, это правда, никто не продасть хорошихъ людей, и мужики Чичикова пьянины: но нужно принять во вниманіе, что воть туть-то и есть мораль, туть-то и заключена мораль: они теперь негодяи а, переселившись на новую землю, вдругь могуть едилаться отличными подданными. Ужъ было не мало такихъ примъровъ-просто въ мірѣ, да и по исторіи тоже».-«Никогда, никогда», говорилъ управляющій казенными фабриками: «новфрьте, никогда это не можетъ быть, ибо у крестьянъ Чичикова будуть теперь два сильные врага. Первый врагь есть близость губерній малороссійскихъ, гдѣ, какъ извѣстно, свободная продажа вина. Я васъ увѣряю: въ двѣ недѣли они изоньются и будуть стельки. Другой врагь есть уже самая привычка къ бродяжнической жизни, которая необходимо пріобрѣтется крестьянами во время переселенія. Нужно развв, чтобы они ввчно были предъ глазами Чичикова и чтобъ онъ держалъ ихъ въ ежовыхъ рукавицахъ, гонялъ бы ихъ за всякій вздоръ, да и не то, чтобы полагаясь на другого, а чтобы самъ таки лично, гдв следуеть, далъ бы и зуботычину, и подзатыльника». — «Зачёмъ же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники? Онъ можеть найти и управителя». — «Да, найдете управителя: всъ мошенники!»—«Мошенники потому, что господа не занимаются дёломъ».—«Это правда!» подхватили многіе.— «Знай господинъ самъ хотя сколько-нибудь толку въ хозяйствѣ, да умѣй различать людей-у него будеть всегда хорошій управитель». По управляющій сказаль, что меньше, какъ за 5000, нельзя найти хорошаго управителя. Но предсъдатель сказалъ, что можно и за три тысячи сыскать. Но управляющій сказаль: «Гдв же вы его сыщете? развв у себя въ носу?» По председатель сказаль: «Неть, не въ носу, а въ здещнемъ же увздв, именно-Петръ Петровичъ Самойловъ: вотъ управитель, какой нуженъ для мужиковъ Чичикова!» Многіе сильно входили въ положение Чичикова, и трудность переселенія такого огромнаго количества крестьянъ ихъ чрезвычайно устрашала; стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между такимъ безпокойнымъ народомъ, каковы крестьяне Чичикова. На это полицеймейстеръ замътилъ, что бунта нечего опасаться, что, въ отвращение его, существуетъ власть капитанъ-исправника, что капитанъ-исправникъ, хоть самъ и не Езли, а пошли только на мѣсто себя одинъ картузъ свой, то одинъ этотъ картузъ погонитъ крестьянъ до самаго мѣста ихъ жительства. Многіе предложили свои миѣнія насчетъ того, какъ искоренить буйный духъ, обуревавшій крестьянъ Чичикова. Миѣнія были всякаго рода: были такія, которыя уже черезчуръ отзывались военною жестокостью и строгостію, едва ли не излишнею; были, однакоже, и такія, которыя дышали кротостію. Ночтмейстеръ замѣтилъ, что Чичикову предстоитъ священная обязанность, что онъ можетъ сдѣлаться среди своихъ крестьянъ нѣкотораго рода отцомъ, но его выраженію, ввести даже благодѣтельное просвѣщеніе, и при этомъ случаѣ отозвался съ большою похвалою объ Ланкастеровой школѣ взаимнаго обученья.

Такимъ образомъ разсуждали и говорили въ городъ, и многіе, побуждаемые участіемъ, сообщили даже Чичикову лично нѣкоторые изъ сихъ совѣтовъ, предлагали даже конвой для безопаснаго препровожденья крестьянъ до мѣста жительства. За совѣты Чичиковъ благодарилъ, говоря, что при случаѣ не преминетъ ими воспользоваться, а отъ конвоя отказался рѣшительно, говоря, что онъ совершенно не нуженъ, что купленные имъ крестьяне отмѣцио смпрнаго характера, чувствуютъ сами добровольное расположеніе къпереселенію и что бунта ни въ какомъ случаѣ между ними бытъ не можетъ.

Всв эти толки и разсужденія произвели, однакожъ, самыя благопріятныя слѣдствія, какихъ только могъ ожидать Чичиковъ, именно—пронеслись слухи, что опъ ни болѣе, ни менѣе, какъ милліонщикъ. Жители города и белъ того, какъ уже мы видѣли въ первой главѣ, душевно полюбили Чичикова, а теперь, послѣ такимъ слуховъ, полюбили еще душевиѣе. Впрочемъ, если сказать правду, они все были народъ добрый, жили между собою въ лазу, обращались совершенно по-пріятельски, и бесѣды ихъ посили печатъ какого-то особеннаго простодушія и корозкости: «Дюбезный

другъ, Илья Ильичъ!»... «Послушай, братъ, Антипаторъ Захарьевичь!»... «Ты заврался, мамочка, Иванъ Григорьевичъ». Къ почтмейстеру, котораго звали Иванъ Андреевичъ, всегда прибавляли: «Шпрехенъ зи дейчъ, Иванъ Андрейчъ?» Словомъ, все было очень семейственно. Многіе были не безъ образованія: предсёдатель палаты зналъ наизусть «Людмилу» Жуковскаго, которая еще была тогда непростывшею новостью, и мастерски читалъ многія міста, особенно: «Боръ заснулъ, долина спитъ» и слово: «чу!» такъ, что въ самомъ дълъ виделось, какъ будто долина спитъ; для большаго сходства, онъ даже въ это время зажмуривалъ глаза. Почтмейстеръ вдался болъе въ философію и читалъ весьма прилежно, даже по ночамъ, Юнговы «Ночи» и «Ключъ къ тапиствамъ катуры» Эккартегаузена, изъ которыхъ дёлалъ весьма длинныя выписки; но какого рода онъ были, это никому не было извъстно. Впрочемъ, онъ быль острякъ, цвътисть въ словахъ и любилъ, какъ самъ выражался, «уснастить» рѣчь. А уснащивалъ онъ рѣчь множествомъ разныхъ частицъ, какъ-то: «сударь ты мой, этакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себф представить, относительно такъ сказать, нѣкоторымъ образомъ». и прочими, которыя сыналъ онъ мѣшками; уснащивалъ онъ рвчь тоже довольно удачно подмаргиваніемъ, прищуриваніемъ одного глаза, что все придавало весьма бдкое выраженіе многимъ его сатирическимъ намекамъ. Прочіе тоже были, болье или менье, люди просвыщенные: кто читаль Карамзина, кто «Московскія Вѣдомости», кто даже и совсѣмъ ничего не читалъ. Кто былъ то, что называютъ тюрюкъ, то-есть, человѣкъ, котораго нужно было подымать пинкомъ на что-нибудь; кто быль просто байбакъ, лежавшій, какъ говорится, весь вѣкъ на боку, котораго даже напрасно было подымать: не встанеть ни въ какомъ случат. Насчеть благовидности, уже известно, все они были люди надежныечахоточнаго между ними никого е было. Всв были такого рода, которымъ жены, въ нежныхъ разговорахъ, происходящихъ въ уединеніи, давали названія: кубышки, толстун-

чика, пузантика, чернушки, кики, жужу и проч. По, вообще, они были народъ добрый, полны гостепримства, и человъкъ. вкусившій съ ними х.гьба-соди иди просидівшій вечеръ за вистомъ, уже становился чъмъ-то близкимъ, — гъмъ болъе Чичиковъ, съ своими обворожительными качествами и прісмами. знавшій въ самомъ дыть великую тайну правиться. Они такъ полюбили его, что онъ не видель средствъ, какъ вырваться изъ города; только и слышаль онъ: «Иу, недельку, еще одну недъльку поживите съ нами, Навелъ Ивановичъ!» словомъ, онъ былъ носимъ, какъ говорится, на рукахъ. Но несравненно замъчательнъе было внечатлъние (совершенный предметь изумленія!), которое произвель Чичиковь на дамъ. Чтобъ это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самихъ дамахъ, объ ихъ обществъ. онисать, какъ говорится, живыми красками ихъ душевныя качества; но для автора это очень трудно. Съ одной стороны останавливаеть его пеограниченное почтение къ супругамъ сановниковъ, а съ другой стороны... съ другой стороны. просто, трудно. Дамы города N были... нътъ, никакимъ образомъ не могу: чувствуется, точно, робость. Въ дамахъ города N больше всего замвчательно было то... Даже странно-совстмъ не подымается перо, точно будго свинецъ какой-инбудь сидить въ немъ. Такъ и быть: о характерахъ ихъ, видно, нужно предоставить сказать тому, у котораго поживъе краски и побольше ихъ на налитръ; а намъ придется-развѣ слова два о наружности, да о томъ, что поноверхностиви. Дамы города N были то, что называють, презентабельны, и въ этомъ отношении ихъ можнобыло смело поставить въ примеръ всемъ другимъ. Что до того, какъ вести себя, соблюсти тонъ, поддержать этикеть, множество приличій самыхъ тонкихъ, а особенно наблюсти моду въ самыхъ послъднихъ мелочахъ, то въ этомъ онь опередили даже дамъ нетербургскихъ и московскихъ. Одьвались онв съ большимъ вкусомъ, разъвзжали по городу въ коляскахъ, какъ предписывала песлъдняя мода, сзади покачивался дакей, и ливрея възолотыхъ позументахъ.

Визитная карточка, будь она писана хоть на трефовой двойкт или бубновомъ тузь, но вещь была очень священная. Изъ-за нея двъ дамы, большія пріятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно, — именно за то, что одна изъ нихъ какъ-то манкировала контръ-визитомъ. И ужъ какъ ни старались потомъ мужья и родственники примирить ихъ, но нътъ, -- оказалось, что все можно сдълать на свъть, одного только нельзя: примирить двухъ дамъ, поссорившихся за манкировку визита. Такъ объ дамы и остались «во взаимномъ нерасположеніи», по выраженію городского свъта. Насчетъ занятія первыхъ мъстъ происходило тоже множество весьма сильныхъ сценъ, внушавшихъ мужьямъ иногда совершенно рыцарскія великодушныя понятіл о заступничествъ. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато одинъ другому старался напакостить, гдв было можно, что, какъ извъстно, подчасъ бываетъ тяжелъе всякой дуэли. Въ нравахъ дамы города N были строги, исполнены благороднаго негодованія противу всего порочнаго и всякихъ соблазновъ, казнили безъ всякой пощады всякія слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, что называють другое-третье, то оно происходило втайнв, такъ что не было подаваемо никакого вида. что происходило; сохранялось все достоинство, и самый мужь такъ былъ приготовленъ, что если и видълъ другое-третье или слышаль о немъ, то отвѣчалъ коротко и благоразумно пословицею: Кому какое дыло, что кума съ кумомъ сидыла? Еще нужно сказать, что дамы города N отличались, подобно многимъ дамамъ нетербургскимъ, необыкновенною осторожностію и приличіемъ въ словахъ и выраженіяхъ. Никогда не говорили онъ: «я высморкалась, я вспотъла, я илюнула», а говорили: «я облегчила себф носъ, я обощлась посредствомъ платка». Ни въ какомъ случат нельзя было сказать: «этотъ стаканъ или эта тарелка воняеть»; и даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намекъ на это, а говорили вмѣсто того: «этотъ стаканъ не хорошо ведеть

себя», или что-инбудь въ розв этого. Чтобъ еще болье облагородить русскій языкъ, половина кочти словъ была выброшена вовсе иль разговора, и потому весьма часто быле нужно прибъгать къ французскому языку; за то ужъ тамъ. по-франиузски, другое двло: тамъ позволялись такія слова. которыя были горазло ножестче упомянутыхъ. Итакъ, воть что можно сказать о дамахъ гороза Х, говоря ноповерхностиви. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иныхъ вещей; но весьма опасно загля навать поглубже въ дамскія сердца. Итакъ, ограничась поверхностью, о́утемъ продолжать. До сихъ поръ всв дамы какъ-то мало говорили о Чичиковъ, отдавая, впрочемъ, ему полимо справедливость въ пріятности свътскаго обращенія: но съ тьхъ поры, какы пронеслись слухи объ его милліонства, отыскались и пругія качества. Впрочемъ, дамы были вовсе не интересанки: виною всему слово милліоницикь, — не самъ милліоніцикь, а именно одно слево; ноо въ одномъ звукъ этого слова, мимовсякаго денежнаго мѣшка, заключается что-то такое, которое дъйствуетъ и на людей-подленовъ. и на люзей ки сё. ни то, и на людей хорошихъ, словомъ – на всъхъ дънствуеть. Милліонщикъ имбеть ту выготу, что можеть визыв. подлость, совершенно безкорыстичю, чистую полюсть, всоснованную ин на какихъ расчетахъ: многіе очень хороше знають, что инчего не получать отъ него и не имьють иккакого права получить, но непремънно хоть забътуть ему виередь, хоть засм'яются, хоть снимуть шляну, хоть изиросятся насильно на тотъ объдъ, куда, узнаютъ, что приглашенъ милловщикъ. Пельзя сказать, чтобы это въжное расположеніе къ подлости было почувствовано дамами: отнакоже во многихъ гостиныхъ стали говорить, что, консчио. Чичиковъ не первый красавець, но жа то таковъ, какъ сл! туеть быть мужчинь, что будь онь немного толще или полиће, ужъ это было бы не хорони. При атом в овью склатич какъ-то даже иЪсколько обидно пасчеть гоненькаго мужчины. - что онъ больше ничего, какъ что-то въ роть зубочистки, а не человыка. Въ даменихъ в при гохъ опасилнев

многія разныя прибавленія. Въ гостиномъ дворъ сділалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье — до такой степени навхало экипажей. Купцы изумились, увидя, какъ нъсколько кусковъ матерій, привезенныхъ ими съ ярмарки и не сходившихъ съ рукъ по причинъ цъны, показавшейся высокою, пошли вдругь въ ходъ и были раскуплены нарасхвать. Во время объдии, у одной изъ дамъ замѣтили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви, такъ что частный приставъ, находившійся тутъ же, далъ приказаніе подвинуться народу подалье, тоесть, поближе къ паперти, чтобъ какъ-нибудь не измялся туалетъ ея высокоблагородія. Самъ даже Чичиковъ не могъ отчасти не зам'ятить такого необыкновеннаго вниманія. Одинъ разъ, возвратясь къ себъ домой, онъ нашелъ на столъ у себя письмо. Откуда и кто принесъ его, ничего нельзя было узнать: трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велёли сказывать, отъ кого. Письмо начиналось очень рвшительно, именно такъ: «Нвтъ, я должна къ тебв писать!» Потомъ говорено было о томъ, что есть тайное ссчувствіе между душами; эта истина скрыплена была ньсколькими точками, занявшими почти полстроки. Потомъ следовало несколько мыслей, весьма замечательныхъ по своей справедливости, такъ что считаемъ почти необходимымъ ихъ выписать: «Что жизнь наша? - Долина, гдв поселились горести. Что свътъ? - Толна людей, которая не чувствуетъ». Затимъ писавшая упоминала, что омочаетъ слезами строки и вжной матери, которая, протекло двадцать пять лёть, какъ уже не существуеть на свётё; приглашали Чичикова въ пустыню - оставить навсегда городъ, гдв люди въ душныхъ оградахъ не пользуются воздухомъ; окончаніе письма отзывалось даже ръшительнымъ отчаяньемъ и заключалось такими стихами:

> Двѣ горлицы покажуть Тебѣ мой хладный прахъ; Воркуя томно, скажутъ, Что она умерла во слезахъ.

Въ последней строке не было размера, по это, впрочемъ, пичего: письмо было написано въ духе тогдашияго времени. Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамиліи, ни даже месяца и числа. Въ postscriptum было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать висавшую, и что на бале у губернатора, имелошемъ быть завтра, будетъ присутствовать самъ оригиналъ.

Это очень его заинтересовало. Въ апонимъ было такъ много заманчиваго и подстрекающаго любонытство, что онъ перечель и въ другой, и въ гретій разъ письмо и, наконецъ, сказалъ: «Любонытно бы, однакожъ, знать, кто бы такая была инсавшая!» Словомъ, дело, какъ видно, сделалось серьезно; болве часу онъ все думаль объ этомъ, накопець, разставивъ руки и наклоня голову, сказалъ: «А инсьмо очень, очень кудряво написано!» Потомъ, само собою разумвется, письмо было свернуто и уложено въ шкатулку, въ сосъдствъ съ какою-то афинею и пригласительнымъ свадебиямъ билетомъ, семь лътъ сохранявшимся въ томъ же положеній и на томъ же мѣсть. Немного спустя, принесли къ нему, точно, приглашенье на балъ къ губернатору -дъло весьма обыкновенное въ губернскихъ городахъ: гдв губернаторъ, тамъ и балъ, иначе никакъ не будетъ надлежащей любви и уваженія со стороны дворянства.

Все постороннее было въ ту-жъ минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление къ балу; ибо, точно, было много побудительныхъ и за перающихъ причинъ. За то, можетъ-быть, отъ самаго созданья свъта не было употреблено столько времени на туалетъ. Цълый часъ былъ посвященъ только на одно разсматривание лица въ зеркалѣ. Пробовалось сообщить ему множество развыхъ выраженій: то важное и степенное, то почтительное, по съ нѣкоторою улыбкою, то просто почтительное, безъ узыбки; отпущено было въ зеркало нѣслолько поклоновъ въ сопровожденій неясныхъ звуковъ, отчасти похожихъ на французскіе, хотя по-французски Чичиковъ не зналь вовсе. Онъ сдълалъ даже самому себѣ множество пріятныхъ сюр-

призовъ, подмигнулъ бровью и губами и сдѣлалъ кос-что даже языкомъ; словомъ, мало ли чего не дѣлаешь, оставшись одинъ, чувствуя притомъ, что хорошъ, да къ тому же будучи увѣренъ, что никто не заглядываетъ въ щелку. Наконецъ, онъ слегка трепнулъ себя по подбородку, сказавши. «Ахъ ты, мордашка этакой!» и сталъ одѣваться. Самое довольное расположеніе сопровождало его во все время одѣванія: надѣвая подтяжки или повязывая галстукъ, онъ расшаркивался и кланялся съ особенною ловкостію, и хотя инкогда не танцовалъ, но сдѣлалъ антраша. Это антраша произвело маленькое невинное слѣдствіе: задрожалъ комодъ и унала со стола щетка.

Появленіе его на баль произвело необыкновенное дъйствіе. Все. что ни было, обратилось къ нему навстричу, кто съ картами въ рукахъ, кто на самомъ интересномъ пункть разговора, произнесши: «А нижній земскій судъ отвічаеть на это...» Но что такое отвічаеть земскій судь, ужъ это онъ бросилъ въ сторону и спешилъ съ приветствіемъ къ нашему герою. «Павелъ Ивановичъ! Ахъ, Боже мой, Павелъ Ивановичъ! Любезный Павелъ Ивановичъ! Почтеннъйшій Павель Ивановичъ! Душа моя Павель Ивановичь! Воть вы гдв. Павель Ивановичь! Воть онъ, нашъ Павелъ Ивановичъ! Позвольте прижать васъ, Навель Ивановичь! Давайте-ка его сюда, воть я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиковъ разомъ почувствовалъ себя въ нфсколькихъ объятіяхъ. Не успъль совершенно выкарабкаться изъ объятій предсъдателя, какъ очутился уже въ объятіяхъ полицеймейстера; нолицеймейстеръ сдаль его инспектору врачебной управы; инспекторъ врачебной управы — откупщику, откупщикъ архитектору... Губернаторъ, который въ то время стоялъ возла дамъ и держалъ въ одной рука конфектный билетъ, а въ другой болонку, увидя его, бросилъ на полъ и билетъ, и болонку, -- только завизжала себаченка, -- словомъ, распространиль онъ радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на которомъ бы не выразилось удовольствие или, по

крайней мърв, отражение всеобщаго удовольствия. Такъ бываеть на лицахъ чиновинковъ во время осмотра пріфхавшимъ пачальникомъ вифренныхъ управлению ихъ местъ: носле того, какъ уже первый страхъ прошель, они увидали, что многое ему нравится и опъ самъ изволилъ наконецъ пошутить, то-есть, произнести съ пріятною усмынкой пісколько словъ, - смъются вдвое въ отвътъ на это обстунивние его приближенные чинованки: смыотся отъ души тъ, которые, впрочемъ, ифеколько плохо услыхали произнесенныя имъ слова, и, наконецъ, стоящій далеко у дверей, у самаго выхода, какой-нибудь полицейскій, отъ роду не смілявнійся во всю жизпь свою и только-что показавшій передъ тімъ народу кулакъ, и тотъ, по неизмѣннымъ законамъ отраженія, выражаєть на лицѣ своемъ какую-то ульоку, хотя эта улыбка болве похожа на то, какъ бы кто-вибудь собирался чихнуть после кренкаго табаку. Герой нашъ отвачаль всемь и каждому и чувствоваль какую-то довкость необыкновенную: раскланивался направо и налѣво. по обыкновению своему, изсколько на-бокъ, но совершенно свободно, такъ что очаровалъ всъхъ. Дамы туть же обступили его блистающею гирляндою и нанесли съ собой цѣлыя облака всякаго рода благоуханій: одна дышала розами, отъ другой несло весной и фіалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиковъ подымалъ только носъкверху да нюхаль. Въ нарядахъ ихъ вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисен были такихъ бледныхъ модиыхъ цвътовъ, какимъ даже и названья нельзя было прибратьдо такой степени дошла тонкость вкуса! Ленточные банты и цветочные букеты порхали тамъ и тамъ по платьямъ. въ самомъ картиниомъ безпорядкъ, хотя на гъ этимъ безпорядкомъ трудилась много порядочная голова. Легкій головной уборъ держался только на одинхъ ушахъ и, казалось, говориль: «Эй, улечу! Жаль только, что не полыму съ собой красавицу!» Талін были обтянуты и имѣли самыя крвикія и пріятныя для глазь формы спужно замітить, что вообще всв дамы города Х были изсколько полны, но шиуровались такъ искусно и имъли такое пріятное обращеніе, что толщины никакъ нельзя было примътить). Все было у нихъ придумано и предусмотръно съ необыкновенною осмотрительностью: шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никакъ не дальше; каждая обнажила свои владенія до техъ поръ, пока чувствовала, по собственному убъжденію, что они способны погубить человъка; остальное все было припрятано съ необыкновеннымъ вкусомъ: или какой-нибудь легонькій галстучекъ изъ ленты легче пирожнаго, извъстнаго подъ именемъ поцилуя, эфирно обинмаль шею, или выпущены были изъ-за плечъ, изъподъ платья, маленькія зубчатыя стінки изъ тонкаго батиста, извъстныя подъ именемъ скромностей. Эти скромности скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человѣку, а между тѣмъ заставляли подозрѣвать, что тамъ-то именно и была самая погибель. Длинныя перчатки были надаты не вплоть до рукавовъ, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительныя части рукъ повыше локтя, которыя у многихъ дышали завидною полнотою; у иныхъ даже лопнули лайковыя перчатки, побужденныя надвинуться далье, - словомъ, кажется, какъ будто на всемъ было написано: «Нѣтъ, это не губернія, это столица, это самъ Парижъ!» Только мѣстами вдругъ высовывался какой-нибудь невиданный землею чепецъ или даже какое-то, чуть не павлиное, перо, въ противность всемъ модамъ, по собственному вкусу. Но ужъ безъ этого нельзя—таково свойство губернскаго города: гдф-нибудь ужъ онъ непременно оборвется. Чичиковъ, стоя передъ ними, думаль: «Которая, однакоже, сочинительница нисьма?» и высунуль было впередъ носъ; но по самому носу дернуль его целый рядъ локтей, обшлаговъ, рукавовъ, концовъ ленть, душистыхъ шемизетокъ и платьевъ. Галопадъ летѣлъ во всю пропалую: почтмейстерша, канптанъ-исправникъ, дама съ голубымъ перомъ, дама съ бѣлымъ перомъ, грузинскій князь Чинхайхилидзевъ, чиновникъ изъ Петербурга, чиновникъ изъ Москвы, французъ Куку, Перхуновскій. Беребендовскій— все поднялось и понеслось...

«Вона! пошла писать губернія!» проговориль Чичнковъ, понятившись назадъ, и, какъ только дамы разселись по местамъ, онъ вновь началъ выглядывать, нельзя ли по выраженно въ лицф и въ глазахъ узнать, которая была сочинительница; но никакъ нельзя было узнать ни по выраженію въ лиць, ни по выраженію въ глазахъ, когорая была сочинительница. Вездъ было замътно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо-тонкое, -у, какое тонкое!.. «Изтъ». сказалъ самъ въ себъ Чичиковъ: «женщины, --это такой предметъ...» — здъсъ онъ и рукой махнулъ: «просто, и говорить нечего! Поди-ка, попробуй разсказать или передать все то, что обгаеть на ихъ лицахъ, всв тв излучинки, намеки... а вотъ, просто, ничего не передащь. Одни глаза ихъ такое безконечное государство, въ которое завхалъ человакъ-и поминай, какъ звали! Ужъ его оттуда ни крючкомъ, ничемъ не вытащишь. Ну, попробуй, напримеръ. разсказать одинъ блескъ ихъ: влажный, бархатный, сахарный-Вогь ихъ знасть, какого нъть еще! и жесткій, и мягкій, и даже совстмъ томный, или, какъ иные говорятъ. въ нъгъ, или безъ нъги, по пуще нежели въ нъгъ, такъ воть запринть за сердце, да и поведеть по всей душть, какъ будто смычкомъ. Ивтъ, просто, не приберешь слова: галаптёрная половина человъческаго рода, да и вичего больше!»

Виновать! Кажется, изъ усть нашего героя излетью словцо, подмъченное на улицъ. Что-жъ дълать? Таково на Русп положеніе писателя! Впрочемъ, если слово изъ улицы попале въ книгу, не писатель виноватъ, виноваты читатели и, прежде всего, читатели высшаго общества: отъ нихъ первыхъ не услышишь ни одного порядочнаго русскаголова, а французскими, нъмецкими и англійскими они, пожалуй, надълять въ такомъ количествъ, что и не захочешь, и надълятъ даже съ сохраненіемъ всъхъ возможныхъ произношеній—по-французски въ посъ и картавя, по-англійски произнесутъ, какъ слъдуетъ итипъ: и даже физіономію сдъ-

лаютъ птичью, и даже посмъются надъ тѣмъ, кто не сумѣетъ сдѣлать птичьей физіономіи. А вотъ только русскимъ ничѣмъ не надѣлятъ, развѣ изъ натріотизма выстроятъ для себя на дачѣ избу въ русскомъ вкусѣ. Вотъ каковы читатели высшаго сословія, а за ними и всѣ причитающіе себя къ высшему сословію! А между тѣмъ какая взыскательность! Хотятъ непремѣнно, чтобы все было написано языкомъ самымъ строгимъ, очищеннымъ и благороднымъ, —словомъ, хотятъ, чтобы русскій языкъ самъ собою опустился вдругъ съ облаковъ, обработанный, какъ слѣдуетъ, и сѣлъ бы имъ прямо на языкъ, а имъ бы больше ничего, какъ только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человѣческаго рода; но почтенные читатели, надо признаться, бываютъ еще мудренѣе.

А Чичиковъ приходилъ между тъмъ въ совершенное недоумініе рішить, которая изъ дамъ была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательные взорь, онь увидѣлъ, что съ дамской стороны тоже выражалось что-то такое, ниспосылающее вмъстъ и надежду, и сладкія муки въ сердце бъднаго смертнаго, что онъ наконецъ сказалъ: «Нътъ, никакъ нельзя угадать!» Это, однакоже, никакъ не уменьшило веселаго расположенія духа, въ которомъ онъ находился. Онъ непринужденно и ловко разминялся съ никоторыми изъ дамъ пріятными словами, подходиль къ той и другой дробнымъ, мелкимъ шагомъ, или, какъ говорятъ, съменилъ ножками, какъ обыкновенно дълаютъ маленькіе старички-щеголи на высокихъ каблукахъ, называемые мышиными жеребчиками, забъгающее весьма проворно около дамъ. Посфменивши съ довольно ловкими поворотами направо и налѣво, онъ подшаркнулъ тутъ же ножкой, въ видѣ коротенькаго хвостика, или на подобіе запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали въ немъ кучу пріятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение въ лицъ, что-то даже марсовское и военное, что, какъ извъстно, очень нравится женщинамъ. Даже изъза него уже начинали нъсколько ссориться: замътивши, что

онъ становится обыкновенно около дверей, иблоторыя панерерывъ сиблили жанять стулъ поближе къ дверямъ, и когда одной посчастливилось сдѣлать это прежде, то едия не произопла пренепріятная исторія, и многимъ, желавшимъ себѣ сдѣлать то же, показалась уже черезчуръ отвратительною подобная наглость.

Чичиковъ такъ занялея разговорами съ дамами, или, лучие, дамы такъ заняли и закружили его своими разговорами, подсыная кучу самыхъ замысловатыхъ и тонкихъ аллегорін, -- которыя век нужно было разгалывать, отчего даже выступиль у него на лоу потъ.—что онъ полабылъ исполнить долгь приличія и подойти прежде всего къ хозяйкъ. Всиомниль онъ объ этомъ уже тогда, когта услышаль голось самой губернатории, стоявшей передъ нимъ уже ивсколько минуть. Губернаторина произнесла ивсколько ласковымъ и лукавымъ голосомъ, съ пріятнымъ потряхиваніемъ головы: «А. Навель Ивановичъ, такъ воть какъ вы!... Въ точности не могу передать словъ губернатории. но было сказано что-то, исполненное большой любезности. въ томъ духѣ, въ которомъ изъясняются дамы и кавалеры въ новъстяхъ нашихъ свътскихъ инсателей, охотинковъ описывать гостиныя и похвалиться знанісмъвысшаго тона,въ духѣ того. что «неужели овладъли такъ ванимъ сердцемъ, что въ немъ патъ болке ил маста, ин самаго таснаго уголка для безжалостно позабытыхъ вами?» Герой нашть поворотился въ ту-жъ минуту къ губернаторина и уже готовъ быль отпустить ей отвъть, въроятно, ничъмъ не дуже тахъ, какіе отпускають въ модныхъ повъстяхъ Звонскіе, Линскіе, Лидины, Гремины и всякіе довкіе военные люди, какъ невзначай поднявши глаза, остановился втругъ, будто оглушенный ударомъ.

Передъ нимъ стояла не одна губернаторша: она держала подъ-руку молоденькую инестнадиатильтною дъпушку, скъженькую блондинку, съ тоненькими и строиными чертами лида, съ остренькимъ подбородкомъ, съ остренькимъ подбородкомъ, съ остренькимъ инда, какое художникъ взяль бы иъ

образецъ для Мадонны и какое только рѣдкимъ случаемъ попадается на Руси, гдѣ любитъ все оказаться въ широкомъ размѣрѣ, все, что ни есть: и горы, и лѣса, и степи, и лица, и губы, и ноги,—ту самую блондинку, которую онъ встрѣтилъ на дорогѣ, ѣхавши отъ Ноздрева, когда, по глупости кучеровъ или лошадей, ихъ экипажи такъ странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй съ дядею Миняемъ взялись распутывать дѣло. Чичиковъ такъ смѣшался, что не могъ пропзнести ни одного толковаго слова и пробормоталъ, чортъ знаетъ что такое, чего бы ужъ никакъ не сказалъ ни Греминъ, ни Звонскій, ни Лидинъ.

«Вы не знаете еще моей дочери?» сказала губернаторша: «институтка, только-что выпущена».

Онъ отвъчалъ, что уже имълъ счастіе нечаяннымъ образомъ познакомиться; попробоваль еще кое-что прибавить, но кое-что совсъмъ не вышло. Губернаторша, сказавъ двагри слова, наконецъ отощла съ дочерью въ другой конецъ залы къ другимъ гостямъ; а Чичиковъ все еще стоялъ неподвижно на одномъ и томъ же мѣстѣ, какъ человѣкъ, когорый весело вышель на улицу съ тѣмъ, чтобы прогуляться, съ глазами, расположенными глядъть на все, и вдругъ неподвижно остановился, вспомнивъ, что онъ позабылъ что-то: и ужъ тогда глупъе ничего не можетъ быть такого человъка: вмигъ беззаботное выражение слетаетъ съ лица его; энъ силится припомнить, что позабыль онъ: не платокъ ли? но платокъ въ кармань; не деньги ли? но деньги тоже въ кармань; все, кажется, при немъ, а между тъмъ какой-то невъдомый духъ шепчетъ ему въ уши, что онъ позабылъ что-то. И вотъ уже глядить онъ растерянно и смутно на движущуюся толиу передъ нимъ, на летающіе экипажи, на кивера и ружья проходящаго полка, на вывёску, и ничего хорошо не видить. Такъ и Чичиковъ вдругъ сделался чуждымъ всему, что ни происходило вокругъ него. Въ это время изъ дамскихъ благовонныхъ устъ къ нему устремилось множество намековъ и вопросовъ, проникнутыхъ насквозь тонкостію и любезностію: «Позволено ли намъ, бѣд-

нымъ жителямъ земли, быть такъ дерзкими, чтобы спросить васъ, о чемъ мечтаете?-«Гдъ находятся тъ счастливыя мфста, въ которыхъ порхаетъ мысль вашау»— «Можно ли знать имя той, которая погрузила васъ въ эту сладкую долину задумчивости?» Но онъ отвѣчаль на все рышительнымъ невниманіемъ, и пріятныя фразы канули, какъ въ воду. Онъ даже до того быль неучтивъ, что скоро ушелъ отъ нихъ въ другую сторону, желая повысмотрѣть, куда ушла губернаторша съ своей дочкой. Но дамы, кажется. не хотвли оставить его такъ скоро: каждая внутренно р1шилась употребить всевозможныя орудія, столь опасныя для сердецъ нашихъ, и пустить въ ходъ все, что было лучшаго. Нужно заметить, что у некоторыхъ дамъ. - я говорю у пекоторыхъ: это не то, что у всёхъ.-есть маленькая слабость: если она заматять у себя что-нибудь особенно хорошее — лобъ ли, ротъ ли, руки ли — то уже думаютъ, что лучшая часть лица ихъ такъ первая и бросится всемь въ глаза, и вев вдругъ заговорятъ въ одинъ голосъ: «Носмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческій нось!» или: «какой правильный, очаровательный лобъ!» У которой же хороши илечи, та увърена заранъе, что всъ молодые люди будуть совершенно восхищены и, то и дело, стануть повторять въ то время, когда она будеть проходить мимо: «Ахъ, какія чудесныя у этой плечи!» а на лицо, волосы. носъ, лобъ даже не взглянутъ, если же и взглянутъ, то какъ на что-то постороннее. Такимъ образомъ думають пиыз дамы. Каждая дама дала себѣ внугренній обѣть быть какь можно очаровательный въ танцахъ и показать во всемъ блескъ превосходство того, что у нея было самаго превосходнаго. Почтмейстерша, вальсируя, съ такой томностно опустила на-бокъ голову, что слышалось въ самомъ ублъ что-то неземное. Одна очень любезная дама, --которая пріахала вовсе не съ тамъ, чтобы танновать, по причина преключившагося, какъ сама выразилась, несольшого инкомодите въ видъ горошинки на правой ногь, вслъдствіе чего должна была даже надъть илисовые сапоти,- не вытериъла.

однакоже, и сдълала и всколько круговъ въ плисовыхъ сапогахъ, для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала ужъ въ самомъ дълъ слишкомъ много себъ въ голову.

По все это никакъ не произвело предполагаемаго дъйствія на Чичнкова. Онъ даже не смотрель на круги, производимые дамами, но безпрестанно подымался на цыпочки выглядывать новерхъ головъ, куда бы могла забраться занимательная блондинка; присъдалъ и внизъ тоже, высматривая промежъ плечей и спинъ, наконецъ доискался и увиділь ее, сидящую вмісті съ матерыю, надъ которою величаво колебалась какая-то восточная чалма съ перомъ. Казалось, какъ будто онъ хотвлъ взять ихъ приступомъ. Весениее ли расположение подвиствовало на него, или толкалъ его кто сзади, только онъ протеснялся решительно впередъ, несмотря ни на что: откупщикъ получилъ отъ него такой толчокъ, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ногъ, не то бы, конечно, повалилъ за собою цѣлый рядъ; почтмейстеръ тоже отступилъ и посмотрълъ на него съ изумленісмъ, смішаннымъ съ довольно тонкой проніей, но онъ на нихъ не поглядълъ: онъ видълъ только вдали блондинку, надевавную длинную перчатку и, безъ сомненія, сгоравшую желаніемъ пуститься летать по паркету. А ужъ тамъ, въ сторонь, четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали поль, и армейскій штабсь-капитань работаль и душою и твломъ, и руками и ногами, отвертывая такіе па, какіе и во снѣ никому не случалось отвертывать. Чичиковъ прошмыгнуль мимо мазурки, почти по самымъ каблукамъ, и прямо къ тому мъсту, гдъ сидъла губернаторша съ дочкой. Однакожъ онъ подступилъ къ нимъ очень робко, не съмениль такъ бойко и франтовски ногами, даже и всколько замялся, и во всёхъ движеніяхъ оказалась какая-то неловкость.

Нельзя сказать навѣрно, точно ли пробудилось въ нашемъ героѣ чувство любви; даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то-есть, не такъ чтобы толстые, однакожъ и не то, чтобы тонкіе, способны были къ любви; но при всемъ томь зуксь было что-то такое странное, что-то вы такомъ родь, чето онъ самъ не могъ себь объяснить: сму ноказалось, какъ самъ онъ потомъ сознавался, что весь баль, со всемъ своимъ говоромъ и шумомъ, сталь на и всколько минуть какъ будто гдв-то вдали; спринки и трубы наръзывали тлъ-то за горами, и все подернулось туманомъ. нохожимъ на небрежно замалеванное поле на картинь. П изъ этого мелистаго, кое-какъ набросаннаго поля выходили ясно и оконченно только одић тонкія черты увлекательной блондинки: ед овально-кругливинееся личико, ед тоненькій, тоненькій стань, какой бываеть у институтки въ первые мѣсяцы послѣ выпуска, ел бѣлое, почти простое платьине. легко и ловко обхвативнее во всехъ мъстахъ молоденькіе стройные члены, которые означались въ какихъ-то чистыхъ линіяхъ. Казалось, она вся походила на какую-то перушку, отчетливо выточенную изъ слоновой кости: она только однабълъда и выходила прозрачною и свътлою изъ мутнои и непрозрачной толпы.

Видно, такъ ужъ бываетъ на свъть: видно, и Чичиковы, на ивсколько минуть въ жизни, обращаются въ поэтовъ: но слово поэто будеть уже слинкемъ. По краинен мърф, онь почувствоваль себя совершение чьмъ-то въ роль моледого человъка, чуть-чуть не гусиромъ. Увидъвин возлъчихъ имстой стуль, онъ тогчасъ его заняль. Разговоръ спачала не кленлся, но послъ дъло пошло: онъ началъ даже получать форсъ, но... Здась, къ величаниему прискорбно, надобно замътить, что люди степенные и занимающие взаныя должности какъ-то немного тяжеловаты въ разгеворахъ съ дамами: на это мастера господа поручики, и никакъ не далье капитанскихъ чиновъ. Какъ они дълають, Боть ихъ въдаеть: кажется, и не очень мудреныя всин говорять, а дъвица, то и выо, качается на стуль от в смъха: статскій же совышикъ. Богъ знасть что, разскажеты или поведеть рычь о томъ, что Россія очень пространное гасударство, или отнустить комплиментт, который, конечно, выдумань не безъ остроумія. По оть него ужасно пахнеть

книгою; если же скажеть что-нибудь сминое, то самъ несравненно больше смвется, чемъ та, которая его слушасть. Здёсь это замёчено для того, чтобы читатели видали, почему блондинка стала завать во время разсказовъ нашего героя. Герой, однакоже, совежмъ этого не замъчалъ, разсказывая множество пріятныхъ вещей, которыя уже случалось ему произносить въ подобныхъ случаяхъ въ разныхъ мъстахъ, именно: въ Симбирской губерніи, у Софрона Ивановича Безпечнаго, гдѣ были тогда дочь его Аделанда Софроновна съ тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Өедора Өедоровича Перекроева, въ Рязанской губернін; у Фрола Васильевича Победоноснаго, въ Пензенской губернін, и у брата его Петра Васильевича, гдв были: свояченица его Катерина Михайловна и внучатныя сестры ея: Роза Өедоровна и Эмилія Өедоровна; въ Вятской губерніи, у Петра Варсонофьевича, гдѣ была сестра невѣстки его Пелагея Егоровна, съ племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами: Софьей Александровной и Маклатурой Александровной.

Всемъ дамамъ совершенно не понравилось такое обхожденіе Чичикова. Одна изъ нихъ нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это замѣтить, и даже задѣла блондинку довольно небрежно толстымъ руло своего платья, а шарфомъ, который норхалъ вокругъ плечъ ея, распорядилась такъ, что онъ махнулъ концомъ своимъ ее по самому лицу; въ то же самое время позади его изъ однихъ дамскихъ устъ изнеслось, вмѣстѣ съ занахомъ фіалокъ, довольно колкое и язвительное замѣчаніс. Но, или онъ не услышалъ въ самомъ дѣлѣ, или прикинулся, что не услышалъ, только это было не хорошо, ибо мнѣніемъ дамъ нужно дорожить: въ этомъ онъ и раскаялся, но уже нослѣ, стало-быть, ноздно.

Негодованіе, во всёхъ отношеніяхъ справедливое, изобразилось во многихъ лицахъ. Какъ ни великъ былъ въ обществѣ вѣсъ Чичикова, хотя онъ и милліонщикъ, и въ лицѣ его выражалось величіе и даже что-то марсовское и военво ; по есть вещи, которыхъ дамы не простять никому. охдь онъ кто бы ни было, и тогда прямо ниши --пропало! Есть случан, гдв женщина, какъ ин слаба и безсильна характеромъ въ сравненіи съ мужчиною, но становится вдругь тверже не только мужчины, но и всего, что ни есть на свъть. Прецебрежение, оказанное Чичиковымъ, почти неумышленное, возстановило между дамами даже согласіе. бывшее было на краю погибели по случаю завладенія стуломъ. Въ произнесенныхъ имъ невзначай какихъ-то сухихъ и обыкновенныхъ словахъ нашли колкіе намеки. Въ довершеніе біздь, какой-то изъ молодыхъ людей сочиниль туть же сатирическіе стихи на танцовавшее общество, безъ чего, какъ извъстно, никегда почти не обходится на губернскихъ балахъ. Эти стихи были приписаны туть же Чичикову. Негодованье росло, и дамы стали говорить о немъ въ разныхъ углахъ самымъ неблагопріятнымъ образомъ; а бѣдная институтка была уничтожена совершенно, и приговоръ ея уже былъ подписанъ.

А между темъ герою нашему готовилась пренепріятитіїшая неожиданность: въ то время, когда блондинка зъвала, а онъ разсказывалъ ей кое-какія въ разныя времена случившіяся исторійки и даже коснулся было греческаго философа Діогена, показался изъ последней комнаты Ноздревъ. Изъ буфета ли онъ вырвался, или изъ небольшой зеленой гостиной, гдф производилась игра посильнье, чемъ въ обыкновенный висть, своей ли волею, или вытолкали его, только онъ явился веселый, радостный, ухвативши подъ руку прокурора, котораго, въроятно, уже таскалъ пъсколько времени. потому что бъдный прокуроръ новорачиваль на всъ стороны свои густыя брови, какъ бы придумывая средство выбраться изъ этого дружескаго подручнаго путешествія. Въ самомъ дъль, оно было невыносимо. Ноздревъ, захлебнувъ куражу въ двухъ чанкахъ чаю, конечно, не безъ рома, вралъ немилосердно. Завидъвъ еще издали его, Чичиковъ ръшился даже на пожертвование, то-есть, оставить свое завидное мъсто и, сколько можно, посившиве удалиться: ничего хорошаго не предвъщала ему эта встръча. Но, какъ на обду, въ это время подвернулся губернаторъ, изъявившій необыкновенную радость, что нашелъ Павла Ивановича, и остановиль его, прося быть судьею въ спорѣ его съ двумя дамами насчетъ того, продолжительна ли женская любовь, или нѣтъ; а между тѣмъ Ноздревъ уже увидалъ его и шелъ прямо навстръчу.

«А, херсонскій помѣщикъ, херсонскій помѣщикъ!» кричаль онъ, подходя и заливаясь смѣхомъ, отъ котораго дрожали его свѣжія, румяныя, какъ весенняя роза, щеки. «Что? много наторговалъ мертвыхъ? Вѣдь вы не знаете, ваше превосходительство», горланилъ онъ тутъ же, обратившись къ губернатору: «онъ торгуетъ мертвыми душами! Ей Богу! Нослушай, Чичиковъ! Вѣдь ты, я тебѣ говорю по дружбѣ, вотъ мы всѣ здѣсь твои друзья, вотъ и его превосходительство здѣсь,—я бы тебя повѣсилъ, ей Богу, повѣсилъ!» Чичиковъ просто не зналъ, гдѣ сидѣлъ.

«Повфрите ли. ваше превосходительство», продолжаль Ноздревъ: «какъ сказаль онъ мнф: «продай мертвыхъ душъ», я такъ и лопнулъ со смфха. Пріфзжаю сюда, мнф говорять, что накупилъ на три милліона крестьянъ на выводъ. Какихъ на выводъ! Да онъ торговалъ у меня мертвыхъ. Послушай, Чичиковъ: да ты скотина, ей Богу, скотина! Вотъ и его превосходительство здфсь... не правда ли, прокуроръ?»

Но прокуроръ, и Чичиковъ, и самъ губернаторъ пришли въ такое замѣшательство, что не нашлись совершенно, что отвѣчать: а между тѣмъ Ноздревъ, нимало не обращая вниманія, несъ полутрезвую рѣчь: «Ужъ ты, братъ, ты, ты... я не отойду отъ тебя, пока не узнаю, зачѣмъ ты покупалъ мертвыя души. Послушай, Чичиковъ, вѣдъ тебѣ, право, стыдно; у тебя, ты самъ знаешь, нѣтъ лучшаго друга, какъ я. Вотъ и его превосходительство здѣсъ... не правда лъ, прокуроръ? Вы не повѣрите, ваше превосходительство, какъ мы другъ къ другу привязаны, то-есть, просто, если бы вы сказали. —вотъ, я тутъ стою, а вы бы сказали: «Ноздревъ, скажи по совѣсти, кто тебѣ дороже, отецъ родной,

или Чичиковъ?» скажу: «Чичиковъ», ен Богу... Позволь. душа, я тебь влъщно одинъ безе. Ужъ вы позвольте, ваме превосходительство, подвловать мив его. Да, Чичиковъ, УЖЪ ТЫ Не противьея, одну безенику позволь напечатлеть тебѣ въ бѣлосиѣжную щеку твою!» Поздревъ быль такъ оттолкиуть съ своими безе, что чуть не полетъль на землю. Отъ него вев отступились и не слушали больше. По все же слова его о покупкв мертвыхъ душъ были произнесены во всю глотку и сопровождены такимъ громкимъ смехомъ, что привлекли впимание даже тыхъ, которые находились въ самыхъ дальнихъ углахъ комнаты. Эта новость такъ показалась странною, что вев остановились съ какимъ-то деревяннымъ, глупо-вопросительнымъ выражениемъ. Чичиковъ замьтиль, что многія дамы неремигнулись между собою съ какою-то злобною, ъдкою усмъшкою, и въ выраженіи иткоторыхъ лицъ ноказалось что-то такое двусмысленное, кототорое еще болве увеличило это смущение. Что Поздревъ лунъ отъявленный, это было извъстно всъмъ, и вовсе не овью въ диковинку слышать отъ него рашительную оезсмыслицу: но смертный-право, трудно даже понять, какъ устроень этогь смертный: какъ бы ни была пошла новостьпо лишь бы она была новость, онъ непременно сообщить ее другому смертному, хотя бы именно для того только. чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» А другой смертный съ удовольствіемъ преклонить ухо, хотя посль скажеть самь: «Да это совершенно пошлая ложь, нестоящая никакого винманія!» И всябдь за темь сен же часъ отправится искать третьяго смертнаго, чтобы, разсказавини ему, послѣ вмфстф съ нимъ воскликнуть съ олагородиымъ негодованіемъ: «Какая поидая дожь!» И это непремінно обойдеть весь городь, и всі смериные, сколько ихъ ни есть, наговорятся непремънно досыта и потомъ прижають, что это не стоинъ винманія и не достоино, чтобы о немъ говорить.

Это вздорное, повидимому, процешествіе зам'ятно разстроило нашего героя. Какъ пи, глупы слова дурака, а иногда бывають они достаточны, чтобы смутить умнаго человѣка. Онъ сталъ чувствовать себя неловко, неладно, точь-въ-точь, какъ будто прекрасно вычищеннымъ сапогомъ вступилъ вдругъ въ грязную, вонючую лужу; словомъ — нехорощо, совствить нехорошо! Онъ пробоваль объ этомъ не думать, старался разсѣяться, развлечься, присѣлъ въ вистъ, но все поиндо, какъ кривое колесо: два раза сходилъ онъ въ чужую масть и, позабывъ, что по третьей не быютъ, размахнулся со всей руки и хватилъ сдуру свою же. Предсъдатель никакъ не могъ понять, какъ Павелъ Ивановичъ, такъ хорошо и, можно сказать, тонко разумѣвшій игру, могь сдѣлать подобныя ошибки и подвель даже подъ обухъ его пиковаго короля, на котораго онъ, по собственному выраженію, надъялся, какъ на Бога. Конечно, почтмейстеръ, и председатель, и даже самъ полицеймейстеръ, какъ водится, подшучивали надъ нашимъ героемъ, что ужъ не влюбленъ ли онъ, и что мы знаемъ, дескать, что у Павла Ивановича сердечинко прихрамываетъ, знаемъ, къмъ и подстрълено: по все это никакъ его не утвшало, какъ онъ ни пробовалъ усмъхаться и отшучиваться. За ужиномъ тоже онъ никакъ не быль въ состояніи развернуться, несмотря на то, что общество за столомъ было пріятное и что Ноздрева давно уже вывели, ибо сами даже дамы наконецъ замітили, что поведеніе его черезчуръ становилось скандалезно. Посреди котильона, онъ сълъ на полъ и сталъ хватать за полы танцующихъ, что было уже ни на что не похоже, по выраженію дамъ. Ужинъ былъ очень весель: всф лица, мелькавшія передъ тройными подсвічниками, цвітами, конфектами и бутылками, были озарены самымъ непринужденнымъ довольствомъ. Офицеры, дамы, фраки—все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульевъ и отжали отнимать у слугъ блюда, чтобы съ необыкновенною ловкостью предложить ихъ дамамъ. Одинъ полковникъ подалъ дам' тарелку съ соусомъ на концъ обнаженной шпаги. Мужчины почтенныхъ лётъ, между которыми сидъль Чичиковъ, спорили громко, заедая дельное слово рыбон или говятиной, обмакнутой нещативмы образомы вы горчину, и спорили о тёхы предметахы, вы которыхы оны таже всегда принималь участіе; но оны былы похожь на какого-то человёка, уставшаго или разбитаго зальней дорогой, которому ничто не лізсты на умы и который не вы силахы войти ни во что. Даже не дождался оны окончанія ужина и убхаль кы себы несравненно раные, чімы имбаль обыкновеніе ублакать.

Тамъ, въ этой комнаткъ, такъ знакомой читателю, съ дверью, заставленной комодомъ, и выглядывавшими иногда изъ угловъ тараканами, положение мыслей и духа его было такъ же не спокойно, какъ неспокойны тъ кресла, въ которыхъ онъ сидълъ. Непріятно, смутно было у него на сердив: какая-то тягостная пустота оставалась тамъ. «Чтобъ вась чоргь нобраль вскув, кто выдумаль эти балы!» говориль онъ въ-серднахъ. «Иу, чему сдуру обрадовались? Въ губерній неурожай, дороговизна, такъ вогь они за балы! Экъ штука: разрядились въ бабы трянки! Невидаль, что иная навергъла на себя тысячу рублей! А въдь на счетъ же крестьянскихъ оброковъ или, что еще хуже, на счетъ совъсти нашего брага. Въдь извъстно, зачъмъ берешь взятку и покривишь душой: для того, чтобы женф достать на шаль или на разные роброны, проваль ихъ возьми, какъ ихъ называють! А изъ чего? чтобы не сказала какая-инбудь подстёга Сидоровна, что на почтмейстершћ лучше было платье, да изъ за нея о́ухъ тысячу рублей. Кричатъ: «балъ, балъ, веселость!» Просто, трянь баль, не въ русскомъ духь, не въ русскои натурь, черть знасть, что такое: взрослый, совершеннольный, вдругь выскочить весь въ черномъ, общинанный, обтянутый, какъ чортикъ, и даваи мъсить погами. Ипой дже, стоя въ паръ. переговариваеть съ другимъ объ важномъ тъть, а ногами въ то же самое время, какъ козленовъ, вензеля направо и нальво... Все изъ обезьянства, все изъ обезьянства! Что франиузъ въ сорокъ лътъ такой же ребенокъ, какимъ быль и въ пятнадиать, такъ вотъ гавай же и мы! ИЪтъ, право... после всякаго бала, гочно, какъ бутго какон гръдъ стълалъ;

и вспоменть даже о немъ не хочется. Въ головъ, просто. ничего, какъ послѣ разговора съ свѣтскимъ человѣкомъ: всего онъ наговоритъ, всего слегка коснется, все скажетъ, что понадергалъ изъ книжекъ, пестро, красно, а въ головъ хоть бы что-нибудь изъ того вынесъ; и видишь потомъ, какъ даже разговоръ съ простымъ купцомъ, знающимъ одно свое дело, но знающимъ его твердо и опытно, лучше всехъ этихъ побрякущекъ. Ну, что изъ него выжмещь, изъ этого бала? Ну, если бы, положимъ, какой-нибудь писатель вздумалъ описывать всю эту сцену такъ, какъ она есть? Ну, и въ книгъ, и тамъ была бы она такъ же безтолкова, какъ въ натурф. Что она такое: нравственная ли, безиравственная ли? просто, чорть знасть, что такое! Плюнешь, да и кингу потомъ закроещь». Такъ отзывался неблагопріятно Чичиковъ о балахъ вообще; но, кажется, сюда вившалась другая причина негодованья. Главная досада была не на балъ, а на то, что случилось ему оборваться, что онъ вдругъ показался предъ всёми, Богъ знаетъ, въ какомъ виде, что сыграль какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взглянувши окомъ благоразумнаго человъка, онъ видълъ, что все это вздоръ, что глупое слово ничего не значитъ, особливо теперь, когда главное дело уже обделано, какъ следуетъ. Но-страненъ человекъ: его огорчало сильно нерасположенье тахъ самыхъ, которыхъ онъ не уважалъ и насчеть которыхъ отзывался разко, понося ихъ суетность и наряды. Это тёмъ болбе было ему досадно, что, разобравши дело ясно, онъ видель, какъ причиной этого былъ отчасти самъ. На себя, однакоже, онъ не разсердился, и въ томъ, конечно, былъ правъ. Всѣ мы имѣемъ маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше прінскать какого-нибудь ближняго, на комъ бы выместить свою досаду, напримъръ, на слугъ, на чиновникъ, намъ подвёдомственномъ, который въ пору подвернулся, на женв, или, наконецъ, на стулъ, который швырнется, чортъ знаетъ, куда, къ самымъ дверямъ, такъ что отлетить отъ него ручка и спинка, --пусть, моль, его знаеть, что такое гиввъ.

Такъ и Чичиковъ скоро нашелъ ближнито, которыи подашилъ на илечахъ скоихъ все, что только могла внушить ему доса ва. Ближни этогъ былъ Полгревъ, и, нечего сказать, онъ былъ такъ оттъланъ со всъхъ боковъ и сторонъ, какъ развъ только какои-нибуть илутъ-староста или ямшикъ бываетъ отдъланъ какимъ-нибуть ъзкалымъ, опытнымъ канитаномъ, а иногла и генераломъ, которыи, сверхъ многихъ выражении, слъдавнихся классическими, прибавляетъ еще много неизвъстныхъ, которыхъ изобрътение приназлежитъ ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и млогіе изъ членовъ его фамилін въ восходящей линіи сильно потериъли.

Но въ продолжение того, какъ сиз сидъть въ жесткихъ своихъ креслахъ, тревожимый мыслями и безсоиницей, угощая усердно Позтрева и всю родию его, и передъ вимъ тенлилась сальная свъчка, которой свътильня давно уже изкрылась нагорѣвшею черною шанкою, ежеминутно грозд погасиуть, и глядыла ему въ окна сліная, темная ночь. готовая посинъть отъ приближавшагося разовъта, и пересвистывались вдали отдаленные пѣтухи, и въ совершенно заснувшемъ городь, можетъ-быть, пледась гдь-инбудь фризовая ининель, горемыка, неизвастно какого класса и чина. знающая одну только (увы!) слишкомъ протертую русскимъ забубеннымъ народомъ дорогу, — въ это время на другомъ конив гороза происходило событіс, которее готовилось увеличить непріятность положенія нашего героя. Имению, въ огдаленныхъ улинахъ и закоулкахъ гороза зв зоезжалъ весьма странный экинажъ, наводивший недоумьное насчетъ свойго названія. Онъ не быль похожь ин на дарантась, ни на коляску, ни на бричку, а быль скорке похожь на голегоисжій выпуклый арбужь, поставленный на колеса, Щови этого аробуза, то-есть дверцы, восившия слыты желтой красли. инальной сотрольный причины прости сотроний ручекъ и замковъ, кое-какъ связанныхъ перевками. Арбуль быль наполненъ ситневыми подушками въ вить какетовъ. валиковъ и, просто, полушекъ, напичканъ мынками съ хль-

бами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями изъ заварного тфета. Инрогъ-курникъ и пирогъ-разсольникъ выглядывали даже наверхъ. Запятки были заняты лицомъ лакейскаго происхожденія, въ курткі изъ домашней пеструшки, съ небритой бородою, подернутой легкой просъдью, -лицо, пзвестное подъ именемъ малаго. Шумъ и визгъ отъ жельзныхъ скобокъ и ржавыхъ винтовъ разбудили на другомъ концѣ города будочника, который, поднявъ свою алебарду, закричалъ спросонья, что стало мочи: «кто идетъ?» но, увидъвъ, что никто не шелъ, а слышалось только издали дребезжанье, поймаль у себя на воротник какого-то звъря и, подошедъ къ фонарю, казнилъ его тутъ же у себя на ногть, посль чего, отставивши алебарду, опять заснуль, по уставамъ своего рыцарства. Лошади, то и дело падали на переднія кол'вики, потому что не были подкованы, и притомъ, какъ видно, покойная городская мостовая была имъ мало знакома. Колымага, сдълавши ивсколько поворотовъ изъ улицы въ улицу, наконецъ, поворотила въ темный переулокъ мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычкахъ и остановилась предъ воротами дома протопопши. Изъ брички вылъзла дъвка съ платкомъ на головь, въ телогрыйкь, и хватила обоими кулаками въ ворота такъ сильно, хоть бы и мужчинь (малый въ курткъ изъ пеструшки быль уже потомъ стащенъ за ноги, ибо спаль мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись, наконецъ проглотили, хотя съ большимъ трудомъ, это неуклюжее дорожное произведеніе. Экпиажъ въйхалъ въ тесный дворъ, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами: изъ экинижа вылезла барыня: эта барыня была помѣщица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка, вскоръ послъ отъъзда нашего героя, въ такое пришла безнокойство насчеть могущаго произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, ръшилась ъхать въ городъ, - несмотря на то, что лошади не были подкованы,-- и тамъ узнать навърно, почемъ ходятъ мертвыя души и ужъ не промахнулась ли она, Боже сохрани, протавъ ихъ, межетъ-быть, въ-три-дешева. Какое произвело слъдствіе это прибытіе, читатель можетъ узнать изъ одного разговора, который произошелъ межлу одньми двумя дамами. Разговоръ сей... но пусть лучше сей разговоръ булетъ въ слътующей главъ.

## ГЛАВА ІХ.

Поутру, ранфе даже того времени, которое назначено въ городь Х для визитовъ, изъ дверей оранжеваго деревялнаго дома, съ мезониномъ и голубыми колоннами, выпорхнула дама въ клътчатомъ щегольскомъ клокъ, сопровождаемая лакеемъ въ ининели съ итсколькими воротниками и зологымъ галуномъ на круглой лощеной шлянъ. Дама вспорхнула въ тотъ же часъ съ необыкновенною посибшностью по откинутымъ ступенькамъ въ стоявшую у подъёзда коляску. Лакей туть же захлоннуль даму дверцами, закидаль ступеньками и ухватясь за ремии сзади коляски, закрычаль кучеру: «Пошель!» Дама везла только-что услышанимо новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорве сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она изъ окна и видкла, къ несказанной досадъ, что все еще остается полдороги. Всякій домъ казался ей длиниве обыкновеннаго: бълая каменная богадъльня съ узенькими окнами тянулась нестернимо долго, такъ что она наконенъ не вытериъла не сказать: «Проклятое строеніе, и конца нѣгь!» Кучеръ уже два раза получаль приказаніе: «Поскорфе, поскорфе, Андрюшка! Ты сегодня несносно долго здешь! Наконецъ, икль была достигнута. Коляска остановилась переть дереьяннымъ же одностажнымъ домомъ земно-страго ивъта, съ бъльми барельефчиками нать окнами, съ высокою деревянною рышёткою передъ самыми окнами и узенькимъ излиса пинкомъ, за рѣшёткою котораго находившіяся тоненькія теревна побътьли отъ никогна не сходившей съдих. городской пыли. Въ окнахъ мелькали горшки съ изблами. попутай, качавшійся въ клъткь, упітись носомь за кольно. и двъ собачонки, спавина перстъ солинсмъ. Възгемъ домъ

жпла испренняя пріятельница прівхавшей дамы. Авторъ чрезвычайно затрудняется, какъ назвать ему объихъ дамъ такимъ образомъ, чтобы не разсердились на него, какъ серживались встарь. Назвать выдуманною фамиліей-опасно. Какое ни придумай имя, ужъ непремвино найдется въ какомъ-нибудь углу нашего государства, -благо велико, -ктонобудь носящій его, и непремінно разсердится не на животъ, а на смерть, станетъ говорить, что авторъ нарочно прівзжаль секретно съ темь, чтобы выведать все, что онь такое самъ, и въ какомъ тулупчикъ ходить, и къ какой Аграфент Ивановит навъдывается, и что любитъ покушать. Назови же по чинамъ, Боже сохрани, и того опасити. Теперь у насъ вев чины и сословія такъ раздражены, что все, что ни есть въ нечатной книгь, уже кажется имъ личностью: таково уже, видно, расположение въ воздухф. Достаточно сказать только, что есть въ одномъ городъ глупый человъкъ, --это уже и личность: вдругъ выскочитъ господинъ почтенной наружности и закричитъ: «Въдь я тоже человакъ, стало-быть, я тоже глупъ»; словомъ, вингъ смекнеть, въ чемъ дѣло. А потому, для избѣжанія всего этого. будемъ называть даму, къ которой пріфхала гостья, такъ, какъ она называлась почти единогласно въ городѣ Х. именно-дамою, пріятною во всёхъ отношеніяхъ. Это названіе она пріобръла законнымъ образомъ, нбо, точно, ничего не пожадъла, чтобы сдълаться дюбезною въ послъдней степени, хотя, конечно, сквозь любезность прокрадываласьухъ, какая юркая прыть женскаго характера! и хотя подъчасъ въ пріятномъ слова ея торчала — ухъ, какая булавка! А ужъ не приведи Богъ, что кинфло въ сердцв противъ той, которая бы пролазла какъ-нибудь и чамъ-нибудь въ первыя. Но все это было облечено самою тонкою свътскостью, какая только бываеть въ губернскомъ городъ. Всякое движение производила она со вкусомъ, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умѣла держать голову, и вев согласились, что она, точно, дама пріятная во всехъ отношеніяхъ. Другая же дама, то-есть, пріфхавшая, не

имъла такой многосторонности въ характерь, и потому будемъ называть ее-просто пріятная тама. Прівать гостыв разбудить собаченовъ, спавшихъ на селиит: мохнатую Адель. освирестанно путавшуюся въ сооственной шерсти, и коослька Попури на тоненькихъ ножкахъ. Тотъ и гругая съ ласмъ понесли кольцами хвосты свои въ персиною, едь гостья освобождались отъ своего клока и очунились въ платьъ моднаго узора и цвъта и въ длинныхъ хвостахъ на шеъ: жасмины понеслись по всей комнать. Едва только во всЕхъ отношеніяхъ пріятная дама узнала о пріфада просто пріятной дамы, какъ уже воежала въ переднюю. Дамы ухватились за руки, поцъловались и векрикнули, какъ векрикивають институтки, встративнияся вскора посла выпуска. когда маменьки еще не усићли объяснить имъ, что отепъ у одной бълнъе и ниже чиномъ, нежели у другой. Поифлуи совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова. за что были хлоннуты платкомъ, —и объ дамы отправились въ гостиную, разумъется голубую, съ диваномъ, овальнымъ столомъ и даже ширмочками, обвитыми илющомъ: вельдь за ними побъжала ворча мохнатая Алель и высокій Попури на тоненькихъ ножкахъ, «Сюда, сюда, вотъ въ эготь уголочекь!» говорила хозяйка, усаживая гостью въуголь дивана, «Вотъ такъ! вотъ такъ! Вотъ вамъ и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за синну подушку. на которой быль вышить шерстью рыцарь такимь образомъ, какъ ихъ всегда вышивають по канвь: посъ вышель льстнипею, а губы четвероугольникомъ. «Какъ же я рада. что вы... Я слышу, кто-то подътхалъ, да думаю себъ, кто бы могь такъ рано? Нараша говорить: «вине-губериаторика». а я говорю: «Иу, вотъ онять прівхала тура надобдать», п ужъ хотвла сказать, что меня нѣтъ дома...»

Гостья уже хотвла было приступить из твлу и сообщить новость, но восклицаніе, которое изгала из это время има пріятная во всѣхъ отношеніяхъ, вдругъ кало другое паправленіе разговору.

«Какой веселенькій ситешь!» воскликнула во всехъ отно-

шеніяхъ пріятная дама, глядя на платье просто пріятной дамы.

«Да, очень веселенькій. Прасковья Өедоровна, однакоже, находить, что лучше, если бы клѣточки были помельче, и чтобы не коричневыя были крапинки, а голубыя. Сестрѣ я прислала матерійку: это такое очарованье, котораго, просто, нельзя выразить словами. Вообразите себѣ: полосочки узенькія-узенькія, какія только можетъ представить воображеніе человѣческое, фонъ голубой и черезъ полоску все глазки и лапки. глазки и лапки... Словомъ, безподобно! Можно сказать рѣшительно, что ничего еще не было подобнаго на свѣтѣ».

- «Милая, это пестро».
- «Ахъ, нѣтъ! не пестро!»
- «Ахъ, пестро!»

Пужно замѣтить, что во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама была отчасти матеріалистка, склонна къ отрицанію и сомнѣнію и отвергала весьма многое въ жизни.

Здѣсь просто пріятная дама объяснила, что это совсѣмъ пе пестро и вскрикнула: «Да, поздравляю васъ: оборокъ болѣе не носятъ».

- «Какъ не носять?»
- «Намѣсто ихъ фестончики».
- «Ахъ, это не хорошо-фестончики!»
- «Фестончики, все фестончики: пелеринка изъ фестончиковъ, на рукавахъ фестончики, эполетцы изъ фестончиковъ, внизу фестончики, вездъ фестончики».
  - «Нехорошо, Софья Ивановна, если все фестончики».
- «Мило, Анна Грыгорьевна, до нев фроятности: шьется въ два рубчика, широкія проймы и сверху... Но вотъ, вотъ когда вы изумитесь, вотъ ужъ когда скажете, что... Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длини в висреди мыскомъ, и передняя косточка совствиъ выходитъ изъ границъ; юбка вся собирается вокругъ, какъ бывало въ старину фижмы, даже сзади немножко подкладываютъ ваты, чтобы была совершенная бель-фамъ».

«Пу, ужъ это, просто: признаюсь!» сказала дама пріят-, ная во всѣхъ отношеніяхъ, сдѣлавши движеніе головою съ чувствомъ достоинства.

«Именно, это ужъ, точно: признаюсь!» отвъчала просто пріятная дама.

«Ужъ какъ вы хотите, я ни за что не стану подражать этому».

«Я сама тоже... Право, какъ вообразишь, до чего иногда доходитъ мода... ни на что не похоже! Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смѣху; Меланыя моя принялась шить».

«Такъ у васъ развъ есть выкройка?» вскрикнула во всъхъ отношеніяхъ пріятная дама не безъ замѣтнаго сердечнаго движенія.

«Какъ же, сестра привезла».

«Душа моя, дайте ее мив, ради всего святого».

«Ахъ, я ужъ дала слово Прасковъв Оедоровић. Развъпослъ нея».

«Кто-жъ станетъ носить послѣ Прасковън Оедоровны? Это уже слишкомъ странно будетъ, съ вашей стороны, если втичжихъ предпочтете своимъ».

«Да въдь она тоже мнъ двоюродная тетка»

«Она вамъ тетка, еще, Богъ знаетъ, какая: съ мужнинол стороны... Пѣтъ. Софья Пвановна, я и слышать не хочу; это выходить—вы миѣ хотите панесть такое оскороленье... Видно, я вамъ наскучила уже: видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство».

Въдная Софья Ивановна не знала совершенно, что са дълать. Она чувствовала сама, между какихъ сильныхъ огнен себя поставила. Вотъ тебъ и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый языкъ.

«Пу. что-жъ нашъ предестникъ?» сказада между тъмъ дама пріятная во всъхъ отношеніяхъ.

«Ахъ, Боже мон! что-жъ я такъ сижу перетъ вами! Ротъ хорошо! Вѣдъ вы знасте. Анна Григорьевна, съ чъмъ я пріѣхала къ вамъ?» Тутъ дыханіе гостьч сперлось, слова,

какъ ястребы, готовы были пуститься въ погоню одно за другимъ, и только нужно было до такой степени быть без-человъчной, какова была искренняя пріятельница, чтобы рѣшиться остановить ее.

«Какъ вы ни выхваляйте и ни превозносите его», говорила она съ жисостью, болье нежели обыкновенною: «а я скажу прямо, и ему въ глаза скажу, что онъ негодный человъкъ, негодный, негодный, негодный!»

«Да послушайте только, что я вамъ открою...»

«Распустили слухи, что онъ хорошъ, а онъ совсѣмъ не хорошъ, совсѣмъ не хорошъ, и носъ у него... самый непріятный носъ».

«Позвольте же, позвольте же только разсказать вамъ... душенька, Анна Григорьевна, позвольте разсказать! Вёдь это исторія, понимаєте ли: исторія, сконапель истоаръ», говорила гостья съ выраженіемъ почти отчаянія и совершенно умоляющимъ голосомъ. Не мёшаєтъ замётить, что въ разговоръ обёнхъ дамъ вмёшивалось очень много иностранныхъ словъ и цёликомъ иногда длинныя французскія фразы. Но какъ ни исполненъ авторъ благоговёнія къ тёмъ спасительнымъ пользамъ, которыя приноситъ французскій языкъ Россіи, какъ ни исполненъ благоговёнія къ похвальному обычаю нашего высшаго общества, изъясняющагося на немъ во всё часы дня, конечно, изъ глубокаго чувства любви къ отчизнё; но при всемъ томъ никакъ не рёшается внести фразу какого бы ни было чуждаго языка въ сію русскую свою поэму. Итакъ, станемъ продолжать по-русски.

«Какая же исторія?»

«Ахъ, жизнь моя, Анна Григорьевна! если бы вы могли только представить то положеніе, въ которомъ я находилась! Вообразите, приходить ко мив сегодня протопопша, протопопша, отца Кирилы жена, и что бы вы думали? нашъ-то смиренникъ, прівзжій-то нашъ, каковъ, а?»

«Какъ, неужели онъ и протопопшѣ строилъ куры?»

«Ахъ, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что разсказала протопопша.

Прібхала, говорить къ неи номблинна Коросочка, перепуганная и блёдная, какъ смерть, и разсказываеть, и какъ разсказываеть! послушанте только, совершенный романъ: втругъ, въ глухую полночь, когда все уже спало въ домѣ, раздается въ ворота стукъ, ужасифиціи, какои только можно себѣ представить; кричатъ; «Отворите, отворите, не то-будутъ выдоманы ворота!...» Каково вамъ это покажется? Каковъ же нослѣ этого прелестникъ?»

-Да что Коресочка? развъ молода и хороша собщо? -

«Ничуть, старуха».

Ахъ, прелести! Такъ онъ за старуху принялся? Пу, хорошъ же послѣ этого вкусъ нашихъ дамъ, нашли въ кого влюбиться».

«Да ведь истъ. Анна Григорьевиа, совеемъ не то, что вы полагаете. Вообразите себъ только то, что является вооруженный съ ногъ до головы въ родѣ Ринальда Ринальлина и требуетъ: «Проданте», говоритъ, «всь души, которыя умерли». Коробочка отвѣчастъ очень резонно, говоритъ: «И не могу продать, нотому что онъ мертвыя». —«Ифть». говорить, «онв не мертвыя: это мое, > говорить, «дьло знать, мертвыя ли онб. или ибуъ; онб не мертвыя, не мертвыя!» кричитъ--«не мертвыя!» Словомъ, скандальозу надълаль ужаснаго: вся деревня сотжалась, ребенки илачуть, все <mark>кричитъ, никто никого не понимаетъ.—ну, просто, орреръ.</mark> оррёръ, оррёръ!... По вы себъ представить не можете, Анна Григорьевна, какъ я перетревожилась, когда услышала весэто, «Голубушка барыня , говорить мив Машиа: посмотрите въ зеркало, вы бледны».-«Не то зеркала», говорю, мит: я должна вхать разсказать Анит Григерьский». Вы ту же минуту приказываю заложить коляску, кучерь Антрюшка спрашиваеть меня, кута бхать, а я инчего не могу и говорить, гляжу просто ему въглаза, какъ тура; я тумаю, что онь потумаль, что я сумастентая. Ахь, Алиа Гриторьевна! если-бъ вы только могли себь презставить, клада я перетревожилась!»

«Это, однакожь, странно), сказала во вебув отношения в

пріятная дама: «что бы такое могли значить эти мертвыя души? Я, признаюсь, туть ровно ничего не понимаю. Воть уже во второй разъ я все слышу про эти мертвыя души; а мужь мой еще говорить, что Ноздревъ вретъ: что-нибудь, върно же, есть».

«Но представьте же, Анна Грпгорьевна, каково мое было положеніе, когда я услышала это. «И теперь», говорить Коробочка: «я не знаю», говорить, «что мнъ дѣлать. Заставилъ», говорить, «подписать меня какую-то фальшивую бумагу, бросилъ иятнадцать рублей ассигнаціями; я», говорить, «неопытная, безпомощная вдова, я ничего не знаю...» Такъ вотъ происшествія! Но только если бы вы могли сколько-нибудь себѣ представить, какъ я вся перетревожилась!»

«Но только, воля ваша, здѣсь не мертвыя души, здѣсь скрывается что-то другое».

«Я, признаюсь, тоже», произпесла не безъ удивленія просто пріятная дама и почувствовала тутъ же сильное желаніе узнать, что бы такое могло здѣсь скрываться. Она даже произнесла съ разстановкой: «А что-жъ, вы полагаете, здѣсь скрывается?»

«Ну, какъ вы думаете?»

«Какъ я думаю?... Я, признаюсь, совершенно потеряна».

«Но, однакожъ, я бы все хотъла знать: какія ваши насчеть этого мысли?»

Но пріятная дама ничего не нашлась сказать. Она умѣла только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь смѣтливое предположеніе, для этого никакъ ся не ставало, и оттого, болѣе нежели всякая другая, она имѣла потребность въ нѣжной дружбѣ и совѣтахъ.

«Пу, слушайте же, что такое эти мертвыя души,» сказала дама пріятная во всёхъ отношеніяхъ, и гостья при такихъ словахъ вся обратилась въ слухъ: ушки ея вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диванѣ, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сдёлалась вдругъ тонѣе, стала похожа на лег-

кій пухъ, который вогь такъ и полетить на возлухь огъдуновенія.

Такъ русскій баринъ, собачей и іора-охоликъ, подъфакая къ лѣсу, изъ которого вотъ-вотъ выскочитъ отгонанный добажачими заянъ, превращается весь съ своимъ конемъ и полнятымъ аранникомъ въ одинъ застывшій митъ, въ порохъ, къ которому вотъ-вотъ поднесутъ огонь. Весь виплея онъ очами въ мутный воздухъ и ужъ настигнетъ звъря, ужъ допечетъ его, неотбойный, какъ ни воздыманея противъ него вся матущая снъговая степь, пускающая серебряныя звъзды ему въ уста, въ усы, въ очи, въ брови и въ бобровую его шанку.

«Мертвыя души...» произнесла во всЕхъ отношеніяхы пріятная дама.

- «Что, что?» подхватила гостья, вся въ велиеныя.
- «Мертвыя души!...»
- «Ахъ, говорите ради Бога!»
- «Это, просто, выдумано только для прикрытія, а ліло котъ въ чемъ: онъ хочетъ увезги губернаторскую дочку».

Это заключеніе, точно, было никакъ неожицанно и во всёхъ отношеніяхъ необыкновенно. Пріятная дама, услышавь это, такъ и окаментла на м'юсть, побл'ядитла, побл'ядитла, какъ смерть, и, точно, перетревожилась не на шутку. «Ахъ. Боже мой!» вскрикнула она, всилеснувъ руками: «ужъ этого я бы никакъ не могла предполагать».

«А я, признаюсь, какъ только вы открыли роть, я уже смекнула, въ чемъ дъло», отвъчала дама пріятная во ьсьхь отношеніяхъ.

«По каково же послѣ этого. Анна Григорьския, институтское воснитаніе! вѣдь вотъ невинность!»

«Какая невинность! Я слышала, какъ опа говорила такія річи, что, признаюсь, у меня не станеть пуха произнести ихъ».

«Знаете. Анна Григорьевна, выв это, просто, разлираеть сердие, когда визинь, то чего тостигла, нагоненъ, безиравственность».

«А мужчины отъ нея безъ ума. А по мић, такъ я, признаюсь, ничего не нахожу въ ней...»

«Манерна нестерпимо».

«Ахъ, жизнь моя, Анна Григорьевна! она статуя, и хоть бы какое-нибудь выраженье въ лицѣ».

«Ахъ, какъ манерна! Ахъ, какъ манерна! Боже, какъ манерна! Кто выучилъ ее, я не знаю; но я еще не видывала женщины, въ которой бы было столько жеманства».

«Душенька! она статуя и бледна, какъ смерть».

«Ахъ, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно».

«Ахъ, что это вы, Апна Григорьевна: она мыль, мыль, чистыйшій мыль».

«Милая, я сидѣла возлѣ нея: румянецъ въ палецъ толщиной и отваливается, какъ штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдетъ матушку».

«Пу, позвольте, ну, положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же часъ лишиться дѣтей, мужа, всего имѣнья, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тѣнь какого-нибудь румянца!»

«Ахъ, что вы это говорите, Софья Ивановна!» сказала дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ и всилеснула руками.

«Ахъ, какія же вы, право. Анна Григорьевна! Я съ изумленьемъ на васъ гляжу!» сказала пріятная дама и всилеснула тоже руками.

Да не покажется читателю страннымъ, что обѣ дамы были несогласны между собою въ томъ, что видѣли почти въ одно и то же время. Есть, точно, на свѣтѣ много такихъ вещей, которыя имѣютъ уже такое свойство: если на нихъ взглянетъ одна дама, онѣ выйдутъ совершенно бѣлыя; а взглянетъ другая—выйдутъ красныя, красныя, какъ брусника.

«Ну, вотъ вамъ еще доказательство, что она блѣдна», продолжала пріятная дама: «я помню, какъ теперь, что я сижу возлѣ Манплова и говорю ему: «Посмотрите, какая она блѣдная!» Право, нужно быть до такой степени без-

толковыми, какъ наши мужчины, чтобы восхишаться ею. А нашкь-то предестникъ... Ахъ, какъ онъ мић показался противнымъ! Вы не можете себѣ представить. Анна Григорьевна, до какои степени онъ мић показался противнымъ».

 Да, однакоже, нашлись ибкоторыя дамы, которыя были неравнодущны къ нему».

«Я. Анна Григорьевна? Воть ужь никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!»

«Да я не говорю объ васъ, какъ будго, кромф васъ, никого ифтъ».

«Никогда, никогда. Анна Григорьевна! Позвольте миввамъ замѣтить, что я очень хорошо себя знаю; а развѣ со стороны какихъ-нио́удь иныхъ дамъ, которыя пграютъ роль недоступныхъ».

«Ужъ извините. Софья Ивановна! Ужъ позвольте вамъ сказать, что за мной подобныхъ скандальозностей никогда еще не водилось. За кѣмъ другимъ развѣ, а ужъ за мной нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ вамъ это замѣтить».

«Отчего же вы обидълись? Вѣдь тамъ были и другія дамы, были даже такія, которыя первыя захватили стулъ у дверей, чтобы сидѣть къ нему поближе».

Ну, ужъ послѣ такихъ словъ, произнесенныхъ пріятною дамою, должна была неминуемо послѣтовать буря; но, къ величаниему изумленію, обѣ дамы втругъ пріутихли, и совершенно ничего не послѣтовало. Во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама вспомнила, что выкропка для моднаго платья еще не находится въ ся рукахъ, а просто пріятная дама смекнула, что она еще не усиѣла вывѣтать никакихъ подробностей насчетъ открытія, стѣланнаго ся искрепнею пріятельнийею, и потому миръ послѣтоваль очень скоро. Впрочемъ, обѣ дамы, нельзя сказать, чтобы имѣли въ своей натурѣ потребность напосить вепріятность, и всобще въ марактерахъ ихъ ничего не было злого, а такъ, нечувствительно, въ разговорѣ рож калось само собою маленькое желаніе кольнуть другъ друга; просто, одит тругой, изъ несбольшого наслажденія, при случаѣ всуйстъ инос жанвое

словцо: «Вотъ, молъ, тебѣ! На, возьми, съѣшь!» Разнаго рода бываютъ потребности въ сердцахъ, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола.

«Я не могу, однакоже, понять только того», сказала просто пріятная дама: «какъ Чичиковъ, будучи человѣкъ завзжій, могь рѣшиться на такой отважный пассажъ. Не можеть быть, чтобы туть не было участниковъ».

«А вы думаете—нѣтъ ихъ?»

«А кто же бы, полагаете, могъ помогать ему?»

«Ну, да хоть и Ноздревъ».

«Неужели Ноздревъ?»

«А что-жъ? вѣдь его на это станетъ. Вы знаете: онт родного отца хотѣлъ продать или, еще лучше, проиграть въ карты».

«Ахъ, Боже мой, какія интересныя новости я узнаю отъ васъ! Я бы никакъ не могла предполагать, чтобы и Ноздревъ быль замъщанъ въ эту исторію!»

«А я всегда предполагала».

«Какъ подумаень, право, чего не происходить на свѣтѣ: ну, можно ли было предполагать, когда, помните. Чичиковъ только-что прівхаль къ намъ въ городъ, что онъ произведетъ такой странный маршъ въ свѣтѣ? Ахъ, Анна Григорьевна, если бы вы знали, какъ я перетревожилась! Если бы не ваша благосклонность и дружба... вотъ уже, точно, на краю погибели... куда-жъ? Машка моя видитъ, что я блѣдна, какъ смерть: «Душечка барыня», говоритъ мнѣ: «вы блѣдны, какъ смерть».—«Машка», говорю, «мнѣ не до того теперь». Такъ вотъ какой случай! Такъ и Ноздревъ здѣсь! прошу покорно!»

Пріятной дамѣ очень хотѣлось вывѣдать дальнѣйшія подробности насчеть похищенія, то-есть, въ которомь часу и прочее, но многаго захотѣла. Во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама прямо отозвалась незнаніемъ. Она не умѣла лгать: предположить что-нибудь—это другое дѣло, но и то въ такомъ случаѣ, когда предположеніе основывалось на внутреннемъ убѣжденій; если-жъ было почувствовано внутреннее убіжденіе, тогда уміла она ностоять за себя, и нопробоваль бы какон-нибудь дока-адвокать, славящійся даромы побіждать чужія миниія, — попробоваль бы онъ состязаться здісь: увиділь бы онъ, что значить внутреннее убіжденіе.

Что объламы, наконецъ, решительно убъдились въ томъ, что прежде предположили только, какъ одно предположеніе, - вь этемъ нъть ничего необыкновеннаго. Наша братья, народъ умный, какъ мы называемъ себя, поступаетъ почти такъ же. и доказательствомъ служатъ наши ученыя разсужденія. Сперва ученый подъбзжаеть въ нихъ необыкновеннымъ подлецомъ, начинаетъ робко, умъренно, начинаетъ самымъ смиреннымъ запросомъ: «Не оттуда ли? не изъ того ли угла получила имя такая-то страна?» или: «Не принадлежить ли этоть документь къ другому, поздивниему времени:» или: «Не нужно ли подъ этимъ народомъ разумъть воть какой народь?» Цитуеть немедленно гыхъ и другихъ древнихъ писателей и чуть только видить какойнибудь намекъ или, просто, показалось ему намекомъ, ужъ онъ получаеть рысь и бодрится, разговариваеть съ древними инсателями запросто, задаеть имъ запросы, и самъ даже отвичаеть за нихъ, позабывая вовсе о томъ, что началь робкимъ предположеніемъ: ему уже кажется, что онъ это видить. что это ясно — и разсуждение заключено словами: «Такъ это воть какъ было! такъ вотъ какой народъ нужнразумьть! такъ воть съ какой точки нужно смотрьть на предметь!» Потомъ во всеуслынанье съ каоедры—и новооткрытая истина пошла гулять по свъту, набирая себъ послътователей и поклонниковъ.

Въ то время, когда объ дамы такъ удачно и остроумно рънили такое запутанное обстоятельство, вошелъ въ гостиную прокуроръ, съ въчно неподвижною съсей физіономіси, густыми бровями и моргавшимъ глазомъ. Дамы наперерывъ принялись сообщать ему всъ событія, разсказали о покупкъ мертвыхъ душъ, о намъреніи увезти губернагорскую дочку и сбили его совершенно съ толку, такъ что, сколько ни продолжалъ онъ стоять на одномъ и томъ же мъстъ.

хлопать лівымъ глазомъ и бить себя платкомъ по бороді. сметая оттуда табакъ, но ничего рѣшительно не могъ понять. Такъ на томъ и оставили его объ дамы и отправились, каждая въ свою сторону, бунтовать городъ. Это предпріятіе удалось произвести имъ съ небольшимъ въ полчаса. Городъ былъ рашительно взбунтованъ; все пришло въ броженіе, и хоть бы кто-нибудь могь что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана въ глаза всемъ, что все, а особенно чиновники, нъсколько времени оставались ошеломленными. Положение ихъ въ первую мпнуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшіе поранье, засунули въ носъ гусара, то-есть, бумажку, наполненную табакомъ. Потянувши въ-просонкахъ весь табакъ къ себъ со всъмъ усердіемъ спящаго, онъ пробуждается, вскакиваетъ, глядитъ, какъ дуракъ, выпучивъ глаза во вст стороны, и не можеть понять, гдт онъ, что съ нимъ было, и потомъ уже различаетъ озаренныя косвеннымъ лучомъ солнца стѣны, смѣхъ товарищей, скрывшихся по угламъ, и глядящее въ окно наступившее утро, съ проснувшимся лёсомъ, звучащимъ тысячами птичьихъ голосовъ, и съ освътившеюся ръчкою, тамъ и тамъ пропадающею блещущими загогулинами между тонкихъ тростниковъ. всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, -- и потомъ уже, наконецъ, чувствуетъ, что въ носу у него сидить гусарь. Таково совершенно было въ первую минуту положение обитателей и чиновниковъ города. Всякій, какъ баранъ, остановился, выпучивъ глаза. Мертвыя души, губернаторская дочка и Чичиковъ сбились и смъщались въ головахъ ихъ необыкновенно странно; и потомъ уже, послѣ перваго одурѣнія, они какъ будто бы стали различать ихъ порознь и отдёлять одно отъ другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дёло никакъ не хочеть объясниться. «Что-жъ за притча, въ самомъ дѣлѣ, что за притча эти мертвыя души? Логики нътъ никакой въ мертвыхъ душахъ, какъ же покупать мертвыя души? гдъ-жъ дуракъ такой возьмется? и на какія слѣпыя деньги

станеть онъ нокупать ихъ? и на какой конецъ, къ какому дълу можно приткнуть эти мертвыя души? и зачъмъ вмфшалась сюда губернаторская дочка? Если же онъ хотълъ увезти ее, такъ зачемъ для этого покупать мертвыя души? Если же покупать мертвыя души, такъ зачемъ увозить губернаторскую дочку? Подарить, что ли, онъ хотълъ ей эти мертвыя души? Что-жъ за вздоръ, въ самомъ дель. разнесли по городу? Что-жъ за направленье такое, что не усићень поворотиться, а тутъ ужъ и выпустятъ исторію, и хоть бы какой-нибудь смысль быль... Однакожь разнесли. стало-быть, была же какая-вибудь причина? Какая же причина въ мертвыхъ душахъ? Даже и причины натъ. Это. выходить, просто: Андроны Едуть, чепуха, белиберда, сапоги въ смятку! это, просто. чортъ поберп!»... Словомъ. пошли толки, толки, и весь городъ заговорилъ про мертвыя души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвыя души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все. что ни есть, поднялось. Какъ вихорь взметнулся, дотоль. казалось, дремавшій, городь. Вылізли изъ норъ всі тюрюки и байбаки, которые позалеживались въ халатахъ по нфскольку лать дома, сваливая вину то на сапожника, сшившаго узкіе саноги, то на портного, то на пьяницу кучера: всь тъ, которые прекратили давно уже всякія знакомства и знались только, какъ выражаются, съ помъщиками Завалишинымъ да Полежаевымъ (знаменитые термины, произведенные отъ глаголовъ *полежать* и *завилиться*, которые въ большомъ ходу у насъ на Руси, все равно, какъ фраза: запьхать къ Сотикову и Храновицкому, означающая всякіе мертвецкіе сны на боку, на спина и во всаха иныхаположеніяхъ, съ захранами, посовыми свистами и прочими принадлежностями): вев тв. которыхъ нельзя было вымаинть изъ дому даже зазывомъ на расулебку иятисотърублевой ухи, съ двухъ-аршинными стерля ими и всякими тающими во рту кулебяками: -словомъ, оказалось, что городъ и люденъ, и велькъ, и населенъ, какъ следуетъ. Показался какой-то Сысой Нафиутьевичь и Макдональдъ Кар-

ловичъ, о которыхъ и не слышно было никогда; въ гостиныхъ заторчаль какой-то длинный-длинный съ простреленною рукою, такого высокаго роста, какого даже и не видано было. На улицахъ показались крытыя дрожки, невёдомыя линейки, дребезжалки, колесосвистки-и заварилась каша. Въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ, подобные слухи, можеть-быть, не обратили бы на себя никакого вниманія; но городъ N уже давно не получалъ никакихъ совершенно въстей. Даже не происходило въ прододжение трехъ мъсяцевъ инчего такого, что называютъ въ столицахъ комеражами, что, какъ извъстно, для города то же, что своевременный подвозь съестныхъ принасовъ. Въ городской толковив оказалось вдругь два совершенно противоположныхъ мнінія, и образовались вдругь двіз противоположныя партін: мужская и женская. Мужская партія, самая безтолковая, обратила внимание на мертвыя души. Женская занялась исключительно похищениемъ губернаторской дочки. Въ этой партін, надо зам'єтить къ чести дамъ, было несравненно болже порядка и осмотрительности. Таково уже, видно, самое назначение ихъ быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у нихъ скоро приняло живой, опредъленный видь, облеклось въ ясныя и очевидныя формы, объяснилось, очистилось, однимъ словомъ-вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиковъ давно уже былъ влюблень, и виделись они въ саду при лунномъ свете, что губернаторъ даже бы отдаль за него дочку, потому что Чпчиковъ богатъ, какъ жидъ, если бы причиною не была жена его, которую онъ бросилъ (откуда онъ узнали, что Чичиковъ женатъ — это никому не было вѣдемо), и что жена, которая страдаеть отъ безнадежной любви, написала письмо къ губернатору самое трогательное, и что Чичиковъ, видя, что отецъ и мать никогда не согласятся, рёшился на похищеніе. Въ другихъ домахъ разсказывалось это несколько пначе: что у Чичикова нътъ вовсе никакой жены, но что онь, какъ человикъ тонкій и дійствующій навирняка, предпринялъ съ тъмъ, чтобы получить руку дочери, начать дѣло

съ матери и имълъ съ нею сердечило танило связь, и что потомъ сдълалъ декларанію насчеть руки дочери: но мать. испугавшись, чтобы не совершилось преступленіе, противное религіи, и чувствуя въ душт угрызеніе совъсти, отказала наотръзъ, и что вотъ потому Чичиковъ ръщился на похищение. Ко всему этому присоединялись многія объясненія и поправки, по мара того, какъ слуди проникали, наконецъ, въ самые глухіе переулки. На Руси же общества низнія очень любять поговорить о сплетняхь, бывающихь въ обществахъ высшихъ, а потому начали обо всемъ этомъ говорить въ такихъ доминикахъ, гдѣ даже въ глаза не видывали и не знали Чичикова, пошли прибавленія и еще большія поясненія. Сюжеть становился ежеминутно занимательнее, принималь съ каждымъ днемъ более окончательныя формы и, наконецъ, такъ какъ есть, во всей своей окончательности, доставлень быль въ собственныя уни губернатории. Губернатории, какъ мать семейства, какъ первая въ городъ дама, наконецъ, какъ дама, не подозръвавшая ничего подобнаго, была совершенно оскоролена подобными исторіями и пришла въ негодованіе, во всехъ отношеніяхъ справедливое. Бѣдная блондинка выдержала самын непріятный tête-à-tête, какой только когда-либо случалось имъть шестнадцатильтней дъвушкъ. Полились цълые потоки разспросовъ, допросовъ, выговоровъ, угрозъ, упрековъ, увъщаній, такъ что дівушка бросилась въ слезы, рыдала и не могла понять ин одного слова; инвейцару данъ быль строжайшій приказь не принимать пи въ какое время и ни подъ какимъ видомъ Чичикова.

Сдѣлавши свое дѣло относительно гуо́ернаторши, дамы насѣли было на мужскую партію, пытаясь склонить ихъ на свою сторону и утверждая, что мертвыя души выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое пологрѣніе и успѣшиѣе произвесть похищеніе. Многіе даже изъ мужчинъ были совращены и пристали къ ихъ партіи, песмогря на то, что подвергнулись сильнымъ пареканіямъ отъ своихъ же товарищей, обругавнихъ ихъ бабами п

юбкамп,—именами, какъ извъстно, очень обидными для мужескаго пола.

Но какъ ни вооружались и ни противились мужчины, а въ ихъ партіи совсёмъ не было такого порядка, какъ въ женской. Все у нихъ было какъ-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо; въ головѣ кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность въ мысляхъ-однимъ словомъ, такъ и вызначилась во всемъ пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, неспособная ни къ домостроительству, ни къ сердечнымъ убъжденіямъ, маловърная, льнивая, исполненная безпрерывныхъ сомнѣній и вѣчной боязни. Они говорили, что все это вздоръ, что похищенье губернаторской дочки болве двло гусарское, нежели гражданское, что Чичиковъ не сдълаетъ этого, что бабы врутъ, что баба-что мѣшокъ: что положатъ, то несетъ; что главный предметъ. на который нужно обратить вниманіе, есть мертвыя души, которыя, впрочемъ, чортъ его знаетъ, что значатъ, но въ нихъ заключено, однакожъ, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинамъ, что въ нихъ заключалось скверное и нехорошее, сію минуту узнаемъ. Въ губернію назначенъ быль новый генераль-губернаторь, --событіе, какъ извістно, приводящее чиновниковъ въ тревожное состояніе: пойдутъ переборки, распеканья, взбутетениванья и всякія должностныя похлебки, которыми угощаеть начальникъ своихъ подчиненныхъ. — «Ну, что», думали чиновники: «если онъ узнаетъ только, просто, что въ городъ ихъ вотъ-де какіе глупые слухи, да за это одно можетъ вскинятить не на жизнь, а на самую смерть». Инспекторъ врачебной управы вдругъ поблѣднѣлъ: ему представилось, Богъ знаетъ что: что подъ словомъ мертвыя души не разумьются ли больные, умершіе въ значительномъ количествѣ въ лазаретахъ и въ другихъ мѣстахъ отъ повальной, горячки, противъ которой не было взято надлежащихъ мфръ, и что Чичиковъ не есть ли подосланный чиновникъ изъ канцеляріи генераль-губернатора для произведенія тайнаго слідствія. Онъ сообщиль объ этомъ председателю. Председатель отвечаль, что это вздоръ, и потомъ вдругъ побледиель самъ, задавъ себф вопросъ: а что, если души, купленныя Чичиковымъ. въ самомъ дълъ мертвыя? а овъ допустилъ совершить на нихъ крѣность, да еще самъ сыгралъ роль повѣреннаго Илюшкина, и дойдеть это до сведения генераль-губернатора.—что тогда? Онъ объ этомъ больше инчего, какъ только сказаль тому и другому, и вдругь побледиели и тоть, и другой: страхъ прилипчивће чумы и сообщается вмигъ. Вск в фугъ отыскали въ себъ такіе грѣхи, какихъ даже не было. Слово мертвыя души такъ раздалось неопределенно. что стали подозрѣвать даже, нѣть ли здѣсь какого намека на скоропостижно погребенныя тела, вследствіе двухъ, не такъ давно случившихся, событій. Первое событіе было съ какимито сольвычегодскими купцами, прібхавиними въ городъ на ярмарку и задавшими послѣ торговъ пирушку пріятелямт своимъ устьемсольскимъ купцамъ. — пирушку на русскую ногу, съ нъмецкими затъями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, какъ водится, кончилась дракой. Сольвычегодскіе уходили на-смерть устысысольскихъ, хотя отъ нихъ понесли крѣнкую ссадку на оока, подъмикитки. и въ подсочельникъ, свидътельствовавшую о непомърной величинъ кулаковъ, которыми были снабжены покойники. У одного изъ восторжествовавнихъ даже былъ вилоть сколотт «носось», по выраженію бойцовь, то-есть, весь размозжент носъ, такъ что не оставалось его на лицѣ и на полъ-пальца. Въ деле своемъ купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили. Посились слухи, будто при повинной головт они приложили по четыре государственныя каждын: впрочемъ, дъло слишкомъ темное; изъ учиненныхъ выправокт и следствій оказалось, что устьсыеольскіе ребята умерли отт угара, а потому такъ ихъ и похоронили, какъ угорфинихъ. Другое происшествіе, недавно случившееся, было слідующее: казенные крестьяне сельца Вшивая-Сивсь, соединившись съ таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задиранлово тожъ, снесли съ лица земли о́удо о́ы земскую полицію, въ липт застдателя, какого-то Дробяжкина: что будго земская полиція, то-есть, засъдатель Дробяжкинъ, повадился уже черезчуръ часто вздить въ ихъ деревию, что, въ иныхъ случаяхъ, стоптъ повальной горячки, а причина де та, что земская полиція, им'вя кое-какія слабости со стороны сердечной, приглядывался на бабъ и деревенскихъ девокъ. Навърное, впрочемъ, неизвъстно, хотя въ показаніяхъ крестьяне выразились прямо, что земская полиція быль де блудливъ. какъ кошка, и что уже не разъ они его оберегали и одинъ разъ даже выгнали нагишомъ изъ какой-то избы, куда онъ было забрался. Конечно, земская полиція достоинъ былъ наказанія за сердечныя слабости, но мужиковъ какъ Вшивой-Сифси, такъ и Задирайлова тожъ, нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали въ убіеніп. По дъло было темно, земскую полицію нашли на дорогѣ, мундиръ или сюртукъ на земской полицін быль хуже трянки, а ужъ физіогноміи и распознать нельзя было. Дело ходило по судамъ и поступило, наконецъ, въ палату, гдъ было сначала наединъ разсужено въ такомъ смыслѣ: такъ какъ неизвѣстно, кто изъ крестьянъ именно участвоваль, а всёхъ ихъ много; Дробяжкинь же человькъ мертвый, стало-быть, сму немного въ томъ проку, если бы даже онъ и выпграль діло, а мужики были еще живы, стало-быть, для нихъ весьма важно рашение въ ихъ пользу; то вследствіе того решено было такъ: что заседагель Дробяжкинъ былъ самъ причиною, оказывая несправедливыя притесненія мужикамъ Вшивой-Спеси и Задирайлова тожъ, а умеръ де онъ, возвращаясь въ саняхъ, отъ апоплексическаго удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло; но чиновники, неизвъстно почему, стали думать, что, верно, объ этихъ мертвыхъ дущахъ идетъ теперь дело. Случись же такъ, что, какъ нарочно, въ то время, когда госнода чиновники и безъ того находились въ затруднительномъ положенін, пришли къ губернатору разомъ двъ бумаги. Въ одной изъ нихъ содержалось, что, по дошедшимъ показаніямъ и донесеніямъ, находится въ ихъ губерніи ділагель фальшивыхъ ассигнацій, скрывающійся подъ разными

именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее розысканіе. Другая бумага содержала въ себѣ отношеніе губернатора сосЕдственной губерній о убъжавшемь отъ законнаго преследованія разбойникть, и что буде окажется въ ихъ губерній какон подозрительный человѣкъ, не предъявящій инкакихъ свидътельствъ и наинортовъ, то задержать его немедленно. Эти двъ бумаги такъ и ошеломили всъхъ. Прежнія заключенія и догадки совсьмъ были сбиты съ толку. Конечно, никакъ нельзя было предполагать, чтобы туть относилось что-иноудь къ Чичикову, однакожъ всъ, какъ поразмыслили каждый съ своей стороны, какъ припомиили. что они еще не знають, кто таковь на самомь дъль есть Чичиковъ, что онъ самъ весьма неясно отзывался насчетъ собственнаго лица, говориль, правда, что потериьль по служов за правду, да въдь все это какъ-то неясно; и когда вспомнили при этомъ, что онъ даже выразился, о́удто имълъ много непріятелей, нокушавшихся на жизнь его, то задумались еще болфе: стало-быть, жизнь его была въ опасности; стало-быть, его преследовали; стало-быть, онъ ведь сделаль же что-вибудь такое... Да кто же онь въ самомъ дъль такой? Конечно, нельзя думать, чтобы онь могь делать фальшивыя бумажки, а тьмъ болье быть разбейникомъ,-наружность благонамфренна; но при всемъ томъ, кто же бы, однакожъ, онъ быль такой на самомъ дълъ? И вотъ, господа чиновники задали себъ теперь вопросъ, который солины были задать себф вначаль, то-есть, въ первой главф нашей поэмы. Рашено было еще сдалать насколько разспросовъ твиъ, у которыхъ были куплены души, чтобы, по крайней мъръ, узнать, что за покупка, и что именно нужно разумъть подъ этими мертвыми душами, и не объяснилъ ли онъ кому, хоть, можетъ-быть, невзначай, хоть вскользь какъиноудь, настоящихъ своихъ намфреніи, и не сказалъ ли онъ кому-ниоудь о томъ, кто онъ такон. Прежде всего отнеслись къ Коробочкъ, но туть почерпиули не много: купилъ де за иятнадцать рублей, и итичьи перья тоже покупаеть. и миого всего объщался накупить, въ казну сало тоже ста-

вить, и потому навърно илуть, нбо ужь быль одинь такой, который покупаль птичьи перья и въ казну сало поставляль, да обмануль встхъ и протопоншу надуль болъе, чтмъ на сто рублей. Все, что ни говорила она далве, было новтореніе почти одного и того же, и чиновники увидѣли только, что Коробочка была, просто, глупая старуха. Маниловъ отвѣчалъ, что за Павла Ивановича всегда готовъ онъ ручаться, какъ за самого себя, что онъ бы пожертвовалъ всёмъ своимъ именіемъ, чтобы иметь сотую долю качествъ Павла Ивановича, и отозвался о немъ вообще въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ, присовокупивъ нѣсколько мыслей насчеть дружбы уже съ зажмуренными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нажное движение его сердца, но не объяснили чиновникамъ настоящаго дъла. Собакевичъ отвѣчалъ, что Чичиковъ, по его мнѣнію, человѣкъ хорошій, а что крестьянь онь ему продаль на выборь и народъ во всёхъ отношеніяхъ живой; но что онъ не ручается за то, что случится впередъ, что если они попримрутъ во время трудностей переселенія въ дорогь, то не его вина, и въ томъ властенъ Богъ, а горячекъ и разныхъ смертоносныхъ бользней есть на свъть не мало, и бывають примфры, что вымирають де цфлыя деревни. Господа чиновники прибъгнули еще къ одному средству, не весьма благородному, но которое, однакоже, иногда употребляется, го-есть, стороною, посредствомъ разныхъ лакейскихъ знакомствъ, разспросить людей Чичикова, не знають ли они какихъ подробностей насчетъ прежней жизни и обстоятельствъ барина; но услышали тоже не много. Отъ Петрушки услышали только запахъ жилого покоя, а отъ Селифана, что «сполняль службу государскую, да служиль прежде по таможнѣ»-и ничего болѣе. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чемъ-нибудь, онъ никогда не вспомнить, не прибереть всего въ голову и даже просто отвътить, что не знаеть, а если спросить о чемъ другомъ, тутъ-то онъ и приплететъ его, и разскажетъ съ такими подробностями, которыхъ и знать не захочешь.

Всв поиски, произведенные чиновниками, открыли имъ только то, что они навврное никакъ не знаютъ, что такое Чичиковъ, а что, однакоже, Чичиковъ что-ниоудь да долженъ быть непремвино. Они положили, наконецъ, потолковать окончательно объ этомъ предметв и решинъ, по крайней мврв, что и какъ имъ двлатъ, и какія мвры предпринять, и что такое онъ именно: такой ли человвкъ, котораго нужно задержать и схватитъ, какъ неблагонамвреннаго, или же онъ такой человъкъ, который можетъ самъ схватитъ и задержать ихъ всвхъ, какъ неблагонамвренныхъ. Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицеймейстера, уже извъстнаго читателямъ отца и благодътеля города.

## ГЛАВА Х.

Собравнись у полицеймейстера, уже извъстнаго читателямъ отца и благодътеля города, чиновники имъли случай заметить другь другу, что они даже похудели оть этихь заботь и тревоть. Въ самомъ дъль, назначение новаго генераль-губернатора и эти полученныя бумаги такого серьезнаго содержанія, и эти. Богъ знасть какіе, слухи, —все это оставило замътные слъды въ ихъ лицахъ, и фраки на миогихъ сделались заметно просторией. Все подалось: и предсъдатель похудълъ, и инспекторъ врачебной управы похудъль, и прокуроръ похудъль, и какой-то Семенъ Ивановичь, никогда не называвнійся по фамиліи, посившій на указательномъ нальцъ перстень, который даваль разсматривать дамамъ, даже и тотъ похудѣлъ. Конечно, изились, какъ и вездъ бываетъ, кое-кто неробкаго десятка, которые не теряли присутствія духа: но ихъ было весьма не много: почтмейстеръ одинъ только. Онъ одинъ не измънялся въ постоянно ровномъ характерф и всегда въ подобныхъ случаяхъ имълъ обыкновение говорить: «Знасуъ мы васъ, генераль-губернаторовъ! Васъ, можеть-быть, гри, четыре неременится, а я воть уже тридцать легь, сутарь мон, сижу на одномъ мъстъ». На это, обыкновенно, замъчали тругіе чиновники: «Хорошо тебф, ширехсиъ за тейчъ Иванъ

Андрейчъ: у тебя дъло почтовое — принять да отправить экспедицію; развъ только надуешь, заперши присутствіе часомъ раньше, да возьмень съ опоздавшаго купца за пріемъ инсьма въ неуказное время, или перешлешь иную посылку, которую не следуеть пересылать — туть, конечно, всякій будеть святой. А воть пусть къ тебф повадится чорть подвертываться всякій день подъ руку, такъ что вотъ и не хочешь брать, а онъ самъ суетъ. Тебъ, разумфется, съ-нола-горя: у тебя одинъ сынишка: а тугъ, братъ. Прасковью Өедөрөвну надълиль Богъ такою благодатію, что годъ, то несетъ: либо Праскушку, либо Петрушу; тутъ, брать, другое запоешь». Такъ говорили чиновники, а можно ли въ самомъ деле устоять противъ чорта, объ этомъ судить не авторское дело. Въ собравшемся на сей разъ совъть очень замътно было отсутствие той необходимой вещи, которую въ простонародые называють толкомъ. Вообще мы какъ-то не создались для представительныхъ засъданій. Во всъхъ нашихъ собраніяхъ, начиная отъ крестьянской мірской сходки до всякихъ возможныхъ ученыхъ и прочихъ комитетовъ, если въ нихъ нётъ одной главы, управляющей всемь, присутствуеть препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно, уже народъ такой, только и удаются тв совещанія, которыя составляются для того, чтобы покутить или пообедать, какъ-то: клубы и всякіе вокзалы на німецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, ножалуй, на все. Мы вдругъ, какъ вътеръ повъеть, заведемъ общества благотворительныя, поощрительныя и ни въсть какія. Цель будеть прекрасна, а при всемъ томъ ничего не выйдетъ. Можетъ-быть, это происходитъ оттого, что мы вдругь удовлетворяемся въ самомъ началь и уже почитаемъ, что все сдълано. Напримъръ, затъявии какое-нибудь олаготворительное общество для отдныхъ и пожертвовавши значительныя суммы, мы тотчасъ, въ ознаменованіе такого похвальнаго поступка, задаемъ обыть всымь первымь сановникамь города, разумыется, на половину веёхъ пожертвованныхъ суммъ; на остальныя наинмается тугъ же из комитета великольниая квартира ст отопленіемъ и сторожами; а зачімь и остается всей суммы для облиналь инть рублей съ полниною, да и туть вы распредъленій этой суммы еще не всь члены согласны между собою, и всякій сусть какую-инбуть свою куму. Вирочемъ, собравичеся нынк совкщаніе было совершенно другого рода: оно образовалось вслідствіе исобходимости. Не о какихъ-либо обдинахъ или посторонинхъ ило дъло: ды касалось всякаго чиновника лично: дыо касалось быль. вскиъ равно грозившен, стало-быть, поневоль туть должно быть единодущиве, тесиве. По при всемь томъ вышло. чорть знасть что такос. Не говоря уже о разногласіяхъ. свойственныхъ всьмъ совътамъ, во мибий собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерышительность: одинъ говорилъ, что Чичиковъ гълатель государственныхъ ассигнацій, и потомъ самъ прибавляль: «а можетъ-быть, и не дълатель : другой утверждалъ, что онъ чиновникъ генераль-губернаторской канцелярій. и тугь же присовокунляль: «а. впрочемъ, чортъ его знаетъ: на ло́у вѣдь не врочтешь». Противъ догадки, не переодътыи ли разбоиникъ, вооружились всь: нашли, что сверхъ наружности, которая сама посебф была уже благонамъренна, въ разговорахъ его инчего не было такого, которое бы показывало человъка съ бунными поступками. Вдругь почтмейстерь, остававнійся вьсколько минуть погруженнымь въ какое-то размыниленіе. — всягдствіе ин внезапнаго вдохновенія, остинвикно его, или чето иного.—вскрикнулъ неожиданно: Знасте ли, госнода, кто это?» Голосъ, которымъ онъ произнесъ это, заключаль вы себь что-то потрясающее, такъ что заставиль векрикнуть векхъ въ одно время: «А кто? — Это, тоспода, сударь мой, не кто другой, какъ капитанъ Конфикинъ!» А когда всв тугь же въ одинъ голосъ спросили: «Кто таковъ этогь капиганъ Конвикинъ?» почтменетерь сказаль: «Такъ вы не знасте, кто такон канитанъ Конфикинъ? у

Вст отвъчали, что никакъ не знають, кто таковъ клинтанъ Конгикинъ. «Капитанъ Конфикинъ», сказалъ почтмейстеръ, открывшій свою табакерку только вполовину, изъ боязни, ітобы кто-нибудь изъ сосѣдей не запустилъ туда своихъ пальцевъ, въ чистоту которыхъ онъ плохо вѣрилъ и даже имѣлъ обыкновеніе приговаривать: «Знаемъ, батюшка, вы пальцами своими, можетъ-быть, ни вѣсть въ какія мѣста навѣдывастесь, а табакъ — вещь, требующая чистоты». — «Капитанъ Копѣйкинъ», повторилъ онъ, уже понюхавши табаку: «да вѣдь это, впрочемъ, если разсказывать вамъ, выйдетъ даже презанимательнымъ для какого-нибудь писателя, въ нѣкоторомъ родѣ, цѣлая поэма».

Вст присутствующіе изъявили желаніе узнать эту исторію или, какъ выразился почтмейстеръ, «презанимательную для писателя, въ нткоторомъ родт, цтлую поэму», и онъ началъ такъ:

## Повъсть о капитанъ Копъйкинъ.

«Послѣ кампаніи двѣнадцатаго года, судырь ты мой, такъ началъ почтмейстеръ, несмотря на то, что въ комнать сидьль не одинь сударь, а цьлыхъ шестеро, — посль кампанін двізнадцатаго года, вмізстіз съ ранеными прислант быль и капитанъ Копфикинъ. Пролетная голова, привередливъ, какъ чортъ, побывалъ и на гауптвахтахъ, и подъ арестомъ — всего отведалъ. Подъ Краснымъ ли, или подъ Лейнцигомъ, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сдълано было насчеть раненыхъ никакихъ, знаете, этакихъ распоряженій; этотъ какой-нибудь инвалидный капиталь быль уже заведень, можете представить себф, въ нфкоторомъ родф, гораздо послф. Канитанъ Конфикинъ видитъ: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, лѣвая. Навѣдался было домой къ отцу; отецъ говоритъ: «Мий нечимъ тебя кормить, я». можете представить себѣ, «самъ едва достаю хлѣбъ». Вотъ мой капитанъ Копфикинъ рфинися отправиться, судырь мой, въ Петербургъ, чтобы хлопотать по начальству, не

будеть ин какого веноможенья. Что вогь те такъ и такъ. въ иткоторомъ роть, такъ сказать, жизнію жертвоваль, проливаль кровь... Ну, какъ-то тамъ, знаете, съ обозами, или фурами казенными, словомъ, судырь мои, догащился овъ кое-какъ до Петероурга. Пу, можете представить сеоф: этакой, какой-пибудь, то-есть, канитанъ Конфікциъ, и одугился вдругъ въ столиць, которой подобной, такъ сказать, изгъвъ мірт! Вдругъ передъ нимъ свътъ, относительно сказать. ивкоторое поле жизни, сказочная Шехерезада, понимаетс, этакая. Вдругъ какой-нибудь этакой, можете представить себь, Невскій прешнекть, или тамь, знаете, какая-нибудь Гороховая, чорть возьми, или тамъ этакая какая-шибунь .Інтейная; тамъ шипцъ этакой какой-нибудь въ воздухь: мосты тамъ висятъ этакимъ чортомъ, можете представить себь, безъ всякаго, то-есть, прикосновенія; словомъ, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было напять ввартиру, только все это кусается страшно: гардины, шторы. чертовство такое, понимаете, ковры—Персія, судырь мон. такая... словомъ, относительно такъ сказать, ногой поинраешь капиталы. Идешь по улиць, а ужь носъ слышить. что пахнеть тысячами; а у моего капитана Конфйкина весь ассигнаціонный банкъ, понимаете, состоить изъ какихънибудь десяти синють, да серебра мелочь... Ну, деревни на это не купишь, то-есть и купишь, можеть-быть, если приложины тысячь сорокъ, да сорокъ-то тысячь нужно занять у французскаго короля. Пу, какъ-то тамъ приотился въ ревельскомъ трактирь за рубль въ сутки; обытьщи, кусокъ битой говядины... Видить—заживалься нечего. Разспросиль, куда обратиться, «Что-жъ, куда обратиться?» говорять: «высшаго начальства нъть теперь въ столинъ»; все это, понимаете, въ Парижъ; войска не возвращались: а есть, говорять, «временная комиссія. Попробунте. можеть-обыть, что-ниохдь тамъ могуть». — «Поиту въ комиссію», говорить Конфікцигь, «скажу: такъ и такъ, проливалъ, въ изкоторемъ родз. кровь, отнесительно сказать, жизнію жертвоваль». Воть, судырь мон, вставни пораньше,

поскребъ онъ себъ лѣвой рукой бороду, потому что платить цырюльнику-это составить, въ некоторомъ роде, счеть, натащиль на себя мундиришка и на деревяжкъ своей, можете вообразить, отправился къ самому начальнику въ комиссію. Разспросиль, гдѣ живеть начальникъ. «Вонъ», говорять, «домъ на набережной»: избенка, понимаете, мужичья: стеклушки въ окнахъ, можете себъ представить, полутора-саженныя зеркала, марморы, лаки, судырь ты мой... словомъ, ума помраченье. Металлическая ручка какая-нибудь у двери конфортъ первейшаго свойства, такъ что прежде, понимаете, нужно забъжать въ лавочку, да купить на грошъ мыла, да часа съ два, въ некоторомъ роде, тереть имъ руки, да ужъ послѣ развѣ можно взяться за нее. Одинъ швейцаръ на крыльцѣ, понимаете, съ булавой: графская этакая физіогномія, батистовые воротнички, какъ откормленный жирный монсъ какой-нибудь... Копфикинъ мой встащился кое-какъ съ своей деревяжкой въ пріемную, прижался тамъ въ уголку себъ, чтобы не толкнуть локтемъ, можете себ'в представить, какую-нибудь Америку или Индію—раззолоченную, относительно сказать, фарфоровую вазу этакую. Ну, разумвется, что онъ настоялся тамъ вдоволь, нотому что пришель еще въ такое время, когда начальникъ, въ некоторомъ роде, едва поднялся съ постели, и камердинеръ поднесъ ему какую-нибудь серебряную лаханку для разныхъ, понимаете, умываній этакихъ. Ждетъ мой Конъйкинъ часа четыре, какъ вотъ входитъ дежурный чиновникъ, говоритъ: «Сейчасъ начальникъ выйдетъ». А въ кемнать ужь и эполеть, и эксельбанть, народу, какь бобовъ на тарелкъ. Наконецъ, судырь мой, выходитъ начальникъ. Ну... можете представить себъ-начальникъ! въ лицъ, такъ сказать... ну, сообразно съ званіемъ, понимаете... съ чиномъ... такое и выраженье, понимаете. Во всемъ столичный поведенцъ; подходить къ одному, къ другому: «Зачтить вы, зачтить вы, что вамъ угодно, какое ваше дтло?» Наконецъ, судырь мой, къ Копъйкину. Копъйкинъ: «Такъ и такъ», говорить, «проливаль кровь, лишился, въ неко-

торомъ родь, руки и ноги, работать не могу, -осмъливаюсь просить, не будеть ли какого вспомоществованія, какихъимохдь этакихъ распоряженій, насчеть, относительно такъ сказать, вознагражденія, пенсіона, что ли», понимаете. Начальникъ видитъ: человъкъ на деревяжкъ, и правый рукавъ нустой пристегнуть къ мундиру: «Хорошо». -- говорить, --«понавідайтесь на-дияхь». Контійнинь мой въ восторгі: «Иу, думаетъ, дъло сдълано». Въ духъ, можете вообразить, такомъ, подпрыгиваеть по тротуару, зашель въ Налкинскій трактиръ вынить рюмку водки, нообъдаль, судырь мои. въ Лондонъ, приказалъ себъ подать коглетку съ каперсами, пулярку съ разными финтерлеями, спросиль бутылку вина. ввечеру отправился въ театръ — однимъ словомъ, кутиулъ во всю лонатку, такъ сказать. На тротуарѣ видитъ: идетъ какая-то стройная англичанка, какъ лебедь, можете себъ представать, этакой. Мой Конфикинъ, — кровь-то, знаете, разыгралась, -- побъжаль было за ней на своей деревяжить, трюхъ-трюхъ следомъ; «да нетъ», —подумалъ, — «на время къ чорту волокитетво! пусть послъ, когда получу пенсіонъ; тенерь ужь я что-то слишкомъ расходился». А промоталъ онъ между темъ, прошу заметить, въ одинъ день чуть не половину денегъ. Дня черезъ три-четыре является онъ. судырь ты мой, въ комиссію, къ начальнику. да!» «Пришелъ», говоритъ. «Узнать: такъ и такъ, по одержимымъ бользиямъ и за ранами... проливалъ, въ изкоторомъ родь. кровь...» и тому подобное, понимаете, въ должностномъ слогь. «А что», говорить начальникъ: «прежде всего я долженъ вамъ сказать, что по дълу вашему безъ разръщенія высшаго начальства инчего не можемъ сділать. Вы сами видите, какое теперь время. Военныя дъиствія, относительно такъ сказать, еще не кончились совершенно. Обождите прівада господина министра, потерпите Тогда, будые увфрены, вы не будете оставлены. А если вамъ нечемъ жить, такъ вотъ вамъ, говорить, сколько могу... Чу, и понимаете, даль ему конечно немного, но съ умфренностью стало бы протянуться до дальнейшихъ тамь разрешеній.

Но Конфикину моему не того хотелось. Онъ-то ужъ думаль, что воть ему завтра такъ и выдадуть тысячный какойнпоудь этакой кушъ: «На тебъ, голубчикъ, ней да веселись»: а вивсто того-жди, да и время не назначено. А ужъ у него, понимаете, въ головъ и англичанка, и суплеты, и котлеты всякія. Воть онь совой такой вышель съ крыльца, какъ пудель, котораго поваръ облилъ водой, - и хвостъ у него между ногъ, и уши повисли. Жизнь-то петербургская его уже поразобрала, кое-чего онъ уже и попробовалъ. А туть живи, чорть знаеть какъ; сластей-то, понимаете, никакихъ. Ну, а человекъ-то свежій, живой, аппетить, просто, волчій. Проходить мимо этакого какого-нибудь ресторана: поваръ тамъ, можете себъ представить, иностранецъ, французъ этакой съ открытой физіогноміей, бълье на немъ голландское, фартукъ бълизною равный, въ нъкоторомъ родъ, снѣгамъ, работаетъ фензервъ какой-нибудь этакой, котлетки съ трюфелями, -- словомъ разсупе-деликатесъ такой, что просто себя, то-есть, съёль бы оть аппетита. Пройдеть ли мимо Милютинскихъ лавокъ: тамъ изъ окна выглядываетъ, въ нъкоторомъ родъ, семга этакая, вишенки по пяти рублей итучка, арбузъ-громадище, дилижансъ этакой, высунулся изъ окна и, такъ сказать, ищетъ дурака, который бы заплатиль сто рублей-словомь, на всякомъ шагу соблазнъ, относительно такъ сказать, слюнки текутъ, а онъ-жди. Такъ представьте себъ его положение: тутъ съ одной стороны, такъ сказать, семга и арбузъ, а съ другой стороны ему подносять горькое блюдо подъ названіемь заєтра. «Ну, ужь», думаеть, «какь они тамь себь хотять, а я пойду», поворить, «подыму всю комиссію, всёхъ начальниковъ, скажу: какъ хотите!» И въ самомъ деле: человекъ назойливый, наянь этакой, толку-то, поднимаете, въ голова нать, а рыси много. Приходить онъ въ комиссію. «Ну что?» говорять: «зачьмь еще? выдь вамь ужь сказано».—«Да что?» говоритъ, «я не могу», говоритъ, «перебиваться кое-какъ. Мий нужно», говоритъ, «съйсть и котлетку, бутылку французскаго вина, поразвлечь тоже себя, въ театръ», пони-

маете.—«Иу, ужъ», говорить начальникъ: «извините... Пасчеть этотъ есть, такъ сказать, въ ифкоторомъ родф, теривніе. Вамъ даны пока средства для прокормленія, покамфстъ выйдеть резолюція, и, безъ сомифнія, вы будете вознаграждены, какъ следуетъ: ибо не было еще примера, чтобы у насъ въ Россіи человіять, приносивній, относительно такъ сказать, услуги отечеству, былъ оставленъ безъ призрвнія. Но, если вы хотите теперь же лакомить себя котлетками, и въ театръ, понимаете, такъ ужъ тугъ извиинте. Въ такомъ случав ищите сами себв средствъ, старайтесь сами себѣ помочь». Но Копѣйкинъ мой, можете вообразить себь, и въ усъ не дуеть. Слова-то ему эти, какъ горохъ къ стънъ. Шумъ поднялъ такой, всъхъ распушиль! Всьхъ тамъ этихъ правителей, секретарей, всьхъ началъ откалывать и гвоздить... «Да вы», говорить, «то!» говорить: «да вы». говорить, «это!» говорить; «да вы», говорить. «обязанностей своихъ не знаете! да вы», говорить, «законопродавны!» говорить. Всёхъ отименаль. Генераль тамъ, понимаете, подвернулся изъ какого-то даже вовсе посторонняго въдомства, онъ, судырь мой, и его! Бунтъ поднялъ такой! Что прикажешь делать съ этакимъ чортомъ? Начальникъ видитъ: нужно приобенуть, относительно такъ сказать, къ мфрамъ строгости. «Хорошо», говорить: «если вы не хотите довольствоваться темъ, что даютъ вамъ, и ожидать спокойно, въ изкоторомъ рода, здась въ столниз рышенья вашей участи, такъ я васъ препровожу на мъсто жительства. Позвать, говорить, фельдъ-егеря, препроводить его на мъсто жительства!» А фельдъ-егерь ужъ тамъ, понимасте, за дверью и стоить: трехъ-аршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиковъ, -словомъ, дантистъ этакой... Воть его, раба Божія, въ телѣжку да съ фельдъ-егеремъ. «Пу», Конфикинъ думаетъ, «по краиней мърв, не нужно илатить прогоновъ, спасибо и за то». Блеть онъ, судырь мой, на фельдъ-егеръ, да, ъдучи на фельдъ-егеръ, въ нъкогоромъ родѣ, такъ сказать, разсуждаеть самъ себѣ: «Хорошо», говорить: «воть ты, моль, говоришь, чтобы я самь себь попскаль средствь и помогь бы; хорошо», говорить, «я», говорить, «найду средства!» Ну, ужъ какъ тамъ его доставили на мѣсто и куда именно привезли, ничего этого неизвѣстно. Такъ, понимаете, и слухи о капитанѣ Копѣйкинѣ канули въ рѣку забвенія, въ какую-нибудь этакую Лету, какъ называють поэты. Но позвольте, господа, вотъ туть-то и начинается, можно сказать, нить завязки романа. Итакъ, куда дѣлся Копѣйкинъ, неизвѣстно; но не прошло, можете представить себѣ, двухъ мѣсяцевъ, какъ появилась въ рязанскихъ лѣсахъ шайка разбойниковъ, и атаманъ-то этой шайки былъ, судырь мой, не кто другой»...

«Только позволь, Иванъ Андреевичъ», сказалъ вдругъ, прервавши его, полицеймейстеръ: «вѣдь капитанъ Конѣй-кинъ, ты самъ сказалъ, о́езъ руки и ноги, а у Чичикова...»

Здѣсь почтмейстеръ вскрикнулъ и хлопнулъ со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всѣхъ телятиной. Онъ не могъ понять, какъ подобное обстоятельство не пришло ему въ самомъ началѣ разсказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: русскій челоськъ заднимъ умомъ кръпокъ. Однакожъ, минуту спустя, онъ тутъ же сталъ хитрить и попробовалъ было вывернуться, говоря, что, впрочемъ, въ Англіп очень усовершенствована механика, что видно по газетамъ, какъ одинъ изобрѣлъ деревянныя ноги, такимъ образомъ, что при одномъ прикосновеніи къ незамѣтной пружинкѣ, уносили эти ноги человѣка, Богъ знаетъ въ какія мѣста, такъ что послѣ нигдѣ и отыскать его нельзя было.

Но вст очень усомнились, чтобы Чичиковъ былъ капитанъ Контикинъ, и нашли, что почтмейстеръ хватилъ уже слишкомъ далеко. Впрочемъ, они, съ своей стороны, тоже не ударили лицомъ въ грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далте. Изъ числа многихъ, въ своемъ родъ, смътливыхъ предположеній было, наконецъ, одно,—странно даже и сказать,—что не есть ли Чичиковъ переодътый Наполеонъ, что англичанинъ издавна

завидуеть, что, дескать. Россія такъ велика и обинирна, что даже ивсколько разь выходили и карикатуры, гдв русскій изображенть разговаривающимъ съ англичаниномъ: англичанинь стоитъ и сзади держитъ на веревкв собаку, и подъсобакой разумбется Наполсовъ: «Смотри, молъ», говоритъ, «если что не такъ, такъ я на тебя сейчасъ выпущу эту собаку». И вотъ теперь они, можетъ-быть, и выпустили его съ острова Елены, и вотъ онъ теперь и пробирается въ Россію, будто бы Чичиковъ, а въ самомъ дълв вовсе не Чичиковъ.

Конечно, повърить этому чиновники не повърили, а, вирочемъ, призадумались и, разсматривая это діло каждын просебя, нашли, что лицо Чичикова, если онъ поворотится и станетъ бокомъ, очень сдаетъ на портретъ Наполеона. Полицеймейстеръ, который служиль въ камианію 12-го года и лично видълъ Наполеона, не могъ тоже не сознаться, что ростомъ онъ инкакъ не будеть выше Чичикова и что складомъ своей фигуры Наполеонъ тоже, нельзя сказать, чтобы слишкомъ толстъ, однакожъ и не такъ, чтобы тонокъ. Можеть-быть. накоторые читатели назовуть все это невтроятнымъ, авторъ тоже, въ угоду имъ, готовъ бы назвать все это невъроятнымъ: но, какъ на бъду, все именно произопло такъ, какъ разсказывается, и тъмъ еще изумительнъе, что городъ быль не въ глуппи, а напротивъ, недалеко отъ объихъ столицъ. Вирочемъ, нужно номнить, что все это происходило вскорф после достославнаго изгнанія французовъ. Въ это время всв наши помещики, чиновники, куппы, сигранцы и всякій грамотный и даже неграмотный народа сувлались, по крайней мфрф, на пфлыя воссмыльть заклятыми политиками. «Московскія Відомости» и «Сынъ Отечества зачитывались немилосердио и доходили къ послъднему чтецу въ кусочкахъ, не годныхъ ин на какое употребленіе. Вифето вопросовъ: «Почемъ, балюшки, продали мфру овса? какъ воснользовались вчеранией порошей?» говорили: «А что нишуть въ газетахъ? не выпустили ли опить Наполеона изъ острова? Укупны этого сильно опаса-

лись, ибо совершенно вфрили предсказанію одного пророка, уже три года сидъвшаго въ острогъ. Пророкъ пришелъ, неизвестно откуда, въ лаптяхъ и нагольномъ тулупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвъстиль, что Наполеонъ ссть антихристь и держится на каменной цвии, за щестью ствнами и семью морями, но послв разорветь цёнь и овладёеть всёмъ міромъ. Пророкъ за предсказаніе пональ, какъ следуеть, въ острогъ, но темъ не мене дело свое сдёлалъ и смутилъ совершенно купцовъ. Долго еще, во время даже самыхъ прибыточныхъ сдълокъ, купцы, отправляясь въ трактиръ запивать ихъ чаемъ, поговаривали объ антихристъ. Многіе изъ чиновниковъ и благороднаго дворянства тоже невольно подумывали объ этомъ и, зараженные мистицизмомъ, который, какъ извъстно, быль тогда въ большой модъ, видъли въ каждой буквъ, изъ которыхъ было составлено слово Наполеонь, какое-то особенное значеніе; многіе даже открыли въ немъ апокалипсическія цифры. Итакъ, ничего нътъ удивительнаго, что чиновники невельно задумались на этомъ пунктѣ; скоро, однакоже, спохватились, замѣтивъ, что воображение ихъ уже черезчуръ рысисто и что все это не то. Думали-думали, толковали-толковали, и наконецъ ръшили, что не худо бы еще разспросить хорошенько Ноздрева. Такъ какъ онъ первый вынесъ исторію о мертвыхъ душахъ и былъ, какъ говорится, въ какихъ-то тесныхъ отношенияхъ съ Чичиковымъ, стало-быть, безъ сомнинія, знаеть кое-что изъ обстоятельствъ его жизни, то попробовать еще, что скажетъ Ноздревъ.

Странные люди эти господа чиновники, а за ними и всѣ прочія званія: вѣдь очень хорошо знали, что Ноздревъ лгунъ, что ему нельзя вѣрить ни въ одномъ словѣ, ни въ самой бездѣлицѣ, а между тѣмъ именно прибѣгнули къ нему. Поди ты, сладь съ человѣкомъ! не вѣритъ въ Бога, а вѣритъ, что если почешется переносье, то непремѣнно умретъ; пропуститъ мимо созданіе поэта, ясное какъ день, все проникнутое согласіемъ и высокою мудростью простоты, а бро-

ситея именно на то, губ какон-якоў дь удаленъ напутаеть. наилететь, изломаеть, выворотить природу, и ему оно поиравится, и онъ станетъ кричать: «Вотъ оно, вотъ настоящее знаніе тайнъ сердца!» Всю жизнь не ставить въ грошъ докторовъ, а кончится тъмъ, что образится, наконецъ, къ бабъ, которая лъчить защонтываньями и заплевками, или. еще лучие, выдумаеть самъ какой-ниодь декоктъ изъ нивветь какой дряни, которая, Богъ знастъ почему, 2000разится ему именно средствомъ противъ его бользии. Конечно, можно отчасти извинить господъ чиновниковъ двиствительно затруднительнымъ ихъ положеніемъ. Утонающій, говорять, хватается и за маленькую щенку, и у него нѣтъ въ это время разсудка подумать, что на щенив можеть развъ прокатиться верхомъ муха, а въ немъ вѣсу чуть не четыре пуда, если даже не цвлыхъ пять; но не приходить ему въ то время соображение въ голову, и онъ хватается за щенку. Такъ и господа наши ухватились, наконецъ, и за Иоздрева. Полицеймейстеръ въ ту же минуту написаль къ нему записочку пожаловать на вечеръ, и квартальный въ ботфортахъ. съ привлекательнымъ румянцемъ на щекахъ, поотжаль въ ту же минуту, придерживая шнагу, въ-прискочку, на квартиру Ноздрева. Поздревъ быль занять важнымъ діломъ: цваме четыре дня уже не выходиль онъ изъ комнаты, не внускаль никого и получаль объдъ въ окошко. — словомъ. даже исхудаль и позеленаль. Дало требовало большой внимательности: оно состояло въ подбираній изъ изсколькихъ десятковъ дюжинъ картъ одной таліи, но самой мѣгкой, на которую можно было бы понадъяться, какъ на върнъпшаго друга. Работы оставалось еще, но крайней муру, на дву недъли: во все продолжение этого времени Норфирии долженъ быль чистить меделянскому щенку пунъ особенной щеточкой и мыть его три раза на день въ мыль. Ноздревь быль очень разсержень за то, что потревожили его уединеніе; прежде всего онъ отправиль квартальнаго къ чоргу; но когда прочиталь въ запискъ городинчаго, что можетъ случиться пожива, потому что на вечеръ ожидають какогото новичка, смягчился въ ту-жъ минуту, заперъ комнату наскоро ключомъ, одёлся, какъ попало, и отправился къ нимъ. Показанія, свидітельства и предположенія Ноздрева представили такую рѣзкую противоположность таковымъ же господъ чиновниковъ, что и последнія ихъ догадки были сбиты съ толку. Это былъ решительно человекъ, для котораго не существовало сомивній вовсе; и сколько у нихъ замѣтно было шаткости и робости въ предположеніяхъ, столько у него твердости и увъренности. Онъ отвъчалъ на всв пункты, даже не запкнувшись, объявиль, что Чичиковъ накупилъ мертвыхъ душъ на нѣсколько тысячъ, и что онъ самъ продалъ ему, потому что не видитъ причины, почему не продать. На вопросъ: не шпіонъ ли онъ и не старается ли что-нибудь разв'ядать? Ноздревъ отв'ячаль, что шпіонъ; что еще въ школь, гдь онъ съ нимъ вмъсть учился, его называли фискаломъ и что за это товарищи, а въ томъ числѣ и онъ, нѣсколько его поизмяли, такъ что нужно было потомъ приставить къ однимъ вискамъ 240 ньявокъ, тоесть, онъ хотёль было сказать 40, но 200 сказалось какъто само собою. На вопросъ: не делатель ли онъ фальшивыхъ бумажекъ? онъ отвъчалъ, что дълатель, и при этомъ случав разсказаль анекдоть о необыкновенной ловкости Чичикова: какъ, узнавши, что въ его домѣ находилось на два милліона фальшивыхъ ассигнацій, опечатали домъ его и приставили караулъ, на каждую дверь по два солдата, и какъ Чичиковъ переменилъ ихъ все въ одну ночь, такъ что на другой день, когда сняли печати, увидёли, что все были ассигнаціи настоящія. На вопросъ: точно ли Чичиковъ имълъ намърение увезти губернаторскую дочку, и правда ли, что онъ самъ взялся помогать и участвовать въ этомъ деле? Ноздревъ отвечаль, что помогаль и что если бы не онъ, то не вышло бы ничего. Тутъ онъ и спохватился было, видя, что солгаль вовсе напрасно и могь такимъ образомъ накликать на себя бѣду; но языкъ никакъ уже не могь придержать. Впрочемъ, и трудно было, потому что представились сами собою такія интересныя подробности, отъ которыхъ никакъ нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревия, гль находилась та приходская перковь, въ которой положено было вѣнчаться, именно деревня Трухмачевка, попъ отецъ Сидоръ, за вънчаніе 75 рублей, и то не согласился бы, если бы онъ не припутнуль его, объщаясь донести на него, что перевычаль лабазника Михайла на кумъ; что онъ уступиль даже свою коляску и заготовиль на встхъ станијяхъ перемънныхъ лошадей. Подробности дошли до того, что уже начкналъ называть по именамъ ямщиковъ. Попробовали было занкнуться о Наполеонь, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Иоздревъ понесъ такую околесину, которая не только не имала никакого подобія правды, но даже, просто, ни на что не имъла подобія, такъ что чиновники, вздохнувши, всв отошли прочь; одинъ только полицеймейстеръ долго еще слушалъ, думая, не будеть ли, но крайней мфрф, чего-нибудь далфе; но наконецъ и рукой махнулъ, сказавши: «Чортъ знаетъ, что такое!» И всь согласились въ томъ, что какъ съ быкомъ ни биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще въ худиемъ положеніи, чѣмъ были прежде, и рѣпилось дьло темь, что никакъ не могли узнать, что такое быль Чичиковъ. И оказалось ясно, какого рода созданье человыть: мудрь, умень и толковь онь бываеть во всемь, что касается другихъ, а не себя. Какими осмотрительными, твердыми совътами снабдить онъ въ трудныхъ случалхъ жизни! «Экая расторонная голова!» кричить толна: «какой неколебимый характеръ!» А нанесись на эту расторонную голову какая-инбудь бъда, и доведись ему самому быть ноставлену въ трудные случаи жизни-куда ділся характерь! весь растерялся неколебимый мужъ, и вышель изъ него жалкій трусишка, ничтожный, слабый ребеновъ, или, просто, оетюкъ, какъ называетъ Ноздревъ.

Всв эти толки, мивнія и слухи, непавістно по какой причинів, больше всего подвіїствовали на бізднаго прокурора. Они подвіїствовали на него до такой степени, что

онъ, пришедши домой, сталъ думать, думать и вдругъ, какъ говорится, ни съ того, ни съ другого, умеръ. Параличомъ ли его, или чёмъ другимъ прихватило, только онъ, какъ сидель, такъ и хлопиулся со стула навзничь. Вскрикнули, какъ водится, всплеснувъ руками: «Ахъ, Боже мой!» послали за докторомъ, чтобы пустить кровь, но увидѣли, что прокуроръ быль уже одно бездушное тело. Тогда только съ собользнованіемъ узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя онъ, по скромности своей, никогда ея не показываль. А между тъмъ ноявленье смерти такъ же было страшно въ маломъ, какъ страшно оно и въ великомъ человеке: тоть, кто еще не такъ давно ходиль, двигался, играль въ вистъ, подписывалъ разныя бумаги и былъ такъ часто виденъ между чиновниковъ съ своими густыми бровями и мигающимъ глазомъ, теперь лежалъ на столѣ, лѣвый глазъ уже не мигалъ вовсе, но бровь одна все еще была приподнята съ какимъ-то вопросительнымъ выраженіемъ. О чемъ покойникъ спрашиваль: зачёмъ онъ умеръ. или зачёмъ жилъ, — объ этомъ одинъ Богъ ведаетъ.

«Но это, однакожъ, несообразно! это несогласно ни съ чёмъ! это невозможно, чтобы чиновники такъ могли сами напугать себя, создать такой вздоръ, такъ отдалиться отъ истины, когда даже ребенку видно, въ чемъ дѣло!» Такъ скажуть многіе читатели и укорять автора въ несообразностяхъ, или назовутъ бѣдныхъ чиновниковъ дураками, потому что щедръ человъкъ на слово дуракъ и готовъ прислужиться имъ двадцать разъ на день своему ближнему. Довольно изъ десяти сторонъ имѣть одну глуную, чтобы быть признану дуракомъ мимо девяти хорошихъ. Читателямъ легко судить, глядя изъ своего покойнаго угла и верхушки, откуда открытъ весь горизонтъ на все, что дълается внизу, гдф человфку виденъ только близкій предметъ. И во всемірной летописи человечества много есть целыхъ стольтій, которыя, казалось бы, вычеркнуль и уничтожиль, какъ ненужныя. Много совершилось въ мірѣ заблужденій, которыхъ бы, казалось, теперь не сдёлалъ и ребенокъ. Ка-

кія искривленныя, глухія, узкія, непроходимыя, заносящія далеко въ сторену, дороги избирало человъчество, стремясь достигнуть въчной истины, тогда какъ передъ нимъ весь быль открыть прямой путь, подобный пути, ведущему къ великольной храминь, назначенной царю въ чертоги! Всьмъ другихъ путей шире и роскошиће онъ, озаренный солицемъ и освіщенный всю ночь огнями; но мимо его, въ глухон темнотъ, текли люди. И сколько разъ, уже наведенные нисходившимъ съ небесъ смысломъ, они и туть умали отшатнуться и сонться въ сторону, умали среди обла дня понасть вновь въ непроходимыя захолустья, умфли напустить вновь сленой туманъ другъ другу въ очи и, влачась вследъ за болотными огнями, умъли-таки добраться до пронасти, чтобы потомъ съ ужасомъ спросить другъ друга: «Гдв выходъ. гдв дорога?» Видитъ теперь все ясно текущее покольніе, дивится заблужденьямъ, смъется надъ неразуміемъ своихъ предковъ, не зря, что небеснымъ огнемъ исчерчена сія льтонись, что кричить въ ней каждая буква, что отвеюду устремленъ произительный перстъ на него же, на него, на текущее покольніе; но смьется текущее покольніе и самонадъянно, гордо начинаетъ рядъ новыхъ заблужденій, надъ которыми также потомъ посмѣются потомки.

Чичиковъ ничего обо всемъ этомъ не зналъ совершенно. Какъ нарочно, въ то время онъ получилъ легкую простуду, флюсъ и небольшое восналеніе въ горлѣ, въ раздачѣ которыхъ чрезвычайно щедръ климатъ многихъ нашихъ губернскихъ городовъ. Чтобы не прекратилась, Боже сохраня, какъ-нибудь жизнь безъ потомковъ, онъ рѣшился лучше посидѣть денька три въ комнатѣ. Въ продолженіе сихъ дней онъ полоскалъ безпрестанно горло молокомъ съ фигой, которую потомъ съѣдалъ, и носилъ привязаниую къ щекѣ полушечку изъ ромашки и камфары. Желая чѣмъ-нибудъ занять время, онъ сдѣлалъ нѣсколько повыхъ и подробныхъ списковъ всѣмъ накупленнымъ крестьянамъ, прочиталъ даже какои-то томъ герцогини Давальеръ, отыскавшійся въ чемоданѣ, пересмотрѣлъ въ ларцѣ разные находившіеся тамъ

предметы и записочки, кое-что перечель и въ другой разъ. и все это прискучило ему сильно. Никакъ не могъ онъ понять, что бы значило, что ни одинъ изъ городскихъ чиновниковъ не прітхаль къ нему хоть бы разъ нав'тдаться о здоровьт, тогда какъ еще недавно, то и дтло, стояли передъ гостиницей дрожки-то почтмейстерскія, то прокурорскія, то председательскія. Онъ пожималь только плечами, ходя по комнатъ. Наконецъ, почувствовалъ онъ себя лучше, и обрадовался, Богъ знаетъ какъ, когда увидёлъ возможность выйти на свёжій воздухъ. Не откладывая, принядся онъ немедленно за туалетъ, отперъ свою шкатулку, налилъ въ стаканъ горячей воды, вынулъ щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочемъ, давно была пора и время, потому что, пощупавъ бороду рукою и взглянувъ въ зеркало, онъ уже произнесъ: «Экъ, какіе пошли писать лѣса!» И въ самомъ дѣлѣ, лѣса не лѣса, а по всей щекѣ и подбородку высыпаль довольно густой поствы. Выбрившись, принялся онъ за одъванье живо и скоро, такъ что чуть не выпрыгнуль изъ панталонъ. Наконецъ, онъ былъ одётъ, вспрыснуть одеколономъ и, закутанный потеплёе, выбрался на улицу, завязавши изъ предосторожности щеку. Выходъ его, какъ всякаго выздоровъвшаго человъка, былъ точно праздничный. Все, что ни попадалось ему, приняло видь смѣющійся, и дома, и проходившіе мужики, довольно впрочемъ серьезные, изъ которыхъ иной уже успѣлъ съѣздить своего брата въ ухо. Первый визить онъ намфренъ былъ сдёлать губернатору. Дорогою много приходило ему всякихъ мыслей на умъ: вертѣлась въ головѣ блондинка, воображенье начало даже слегка шалить, и онъ уже самъ сталъ немного шутить и подсмфиваться надъ собою. Въ такомъ духф ечутился онъ передъ губернаторскимъ подъфздомъ. Уже сталь онъ было въ свияхъ поспвино сбрасывать съ себя шинель, какъ швейцаръ поразилъ его совершенно неожиданными словами: «Не приказано принимать!»

«Какъ! что ты! Ты, видно, не узналъ меня? Ты всмотрись хорошенько въ лицо!» говорилъ ему Чичиковъ.

«Какъ не узнать! въдь я васъ не впервои вижу», склзалъ швенцаръ. «Да васъ-то именно однихъ и не вельнопускатъ, другихъ всъхъ можно».

«Воть гео́в на! Отчето? почему?»

«Такой приказъ: гакъ ужъ. видно, слѣдуетъ», сказалъ швейцаръ и прибавилъ къ тому слово: да; послѣ чего сталъ передъ нимъ совершенно непринужденно, не сохраняя того ласковаго вида, съ какимъ прежде торопился снимать съ него шинель. Казалось, онъ думалъ, глядя на него: «Эге! ужъ коли тебя бары гоняютъ съ крыльца, такъ ты, видно, такъ себѣ, шушера какая-нибудь!»

«Испонятно!» подумаль про себя Чичиковъ и отправился туть же къ предебдателю палаты; но предеблатель палаты такъ смутилея, увидя его, что не могъ связать двухъ словъ и наговорилъ такую дрянь, что даже имъ обоимъ сделалось совъстно. Уходя отъ него, какъ ни старался Чичиковъ изъяснить дорогою и добраться, что такое разумыть предсыдатель и насчеть чего могли относиться слова, но ничего не могъ понять. Потомъ зашелъ къ другимъ: къ полицеймейстеру, къ вице-губернатору, къ почтмейстеру, но вев или не приняди его, или приняди такъ странно, такой принужденный и непонятный вели разговоръ, такъ растерялись, и такая вышла безголковщина изо всего, что онъ усомнился въ здоровые ихъ мозга. Попробовалъ было еще зайти кое-къ-кому, чтобы узнать, по крайней мѣрѣ, причину, и не добрался никакой причины. Какъ полусонный, бродиль онъ безъ цъли но городу, не будучи въ состояніи решить, онъ ли сошель съ ума, чиновники ли потеряли голову, во сиб ли все это делается, или наяву заварилась дурь почище сна. Поздно уже, почти въ сумерки, возвранился онъ къ себъ въ гостиницу, изъкогорон было вышель въ такомъ хорошемъ расположении духа, и отъ скуки велъль нодать себф чаю. Въ задумчивости и въ какомъ-то безсмысленномь разсуждении о странности положения своего, сталь она разливать чай, какъ вдругъ отворилась дверь его комнаты и предсталъ Поздревъ никакъ неожиданнымъ образомь.

«Воть говорить пословица: для друга семь версть не околеца!» говориль онь, снимая картузь: «прохожу мимо, вижу свъть въ окив. «Дай», думаю сеов, «зайду! върно, не спить». Л! воть хорошо, что у теоя на столв чай, выпью съ удовольствіемъ чашечку: сегодня за объдомъ объблся всякой дряни, чувствую, что ужъ начинается въ желудкъ возня. Прикажи-ка мит набить трубку! Гдв твоя трубка?»

«Да въдь я не курю трубки», сказалъ сухо Чичиковъ.

«Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! какъ-бишь зовуть твоего человѣка? Эй, Вахрамѣй, послушай!»

«Да не Вахрамьй, а Петрушка!»

«Какъ же? да у тебя вѣдь прежде былъ Вахрамѣй?»

«Никакого не было у меня Вахрамѣя».

«Да, точно, это у Деребина Вахрамый. Вообрази, Деребину какое счастье: тетка его поссорилась съ сыномъ за то, что женился на крѣпостной, и теперь записала ему все имьнье. Я думаю себь, воть если бы этакую тетку имьть для дальнёйшихъ! Да что ты, братъ, такъ отдалился отъ всѣхъ, ниглѣ не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занятъ иногда учеными предметами, любишь читать (ужъ почему Ноздревъ заключилъ, что герой нашъ занимается учеными предметами и любить почитать, этого, признаемся, мы никакъ не можемъ сказать, а Чичиковъ и того менфе). Ахъ, брать, Чичиковъ! если бы ты только увидалъ... вотъ ужъ, точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова быль сатирическій умь-это тоже неизвістно). Вообрази, брать, у купца Лихачева играли въ горку, воть ужь гдв смвхъ быль! Перепендевъ, который быль со мною: «Вотъ», говоритъ, «если бы теперь Чичиковъ, ужъ воть бы ему точно!..» (между тёмъ Чичиковъ отъ роду не зналь никакого Перепендева). А въдь признайся, брать, вѣдь ты, право, преподло поступилъ тогда со мною, помнишь, какъ играли въ шашки? Ведь я выпгралъ... Да, братъ, ты, просто, поддедюлилъ меня. Но въдь я, чортъ меня знаетъ, никакъ не могу сердиться. Намедни съ председателемъ... Ахъ, да! я въдь тебъ долженъ сказать, что въ городъ всъ

иротивъ тебя. Они думають, что ты дѣлаешь фальшивыя бумажки, пристали ко мнѣ, да я за тебя горой—наговорилъ имъ, что съ тобой учился и отца зналъ; ну, и, ужъ нечего говорить, слилъ имъ пулю порядочную».

«Я двлаю фальшивыя бумажки?» вскрикнуль Чичиковъ, приподнявшись со стула.

«Зачъть ты, однакожь, такъ напугаль ихъ?» продолжаль Ноздревъ. «Они. чортъ знаетъ, съ ума сошли со страху: нарядили тебя въ разбойники и въ шијоны... А прокуроръ съ испугу умеръ; завтра будетъ погребенје. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся новаго генералъ-губериатора, чтобы изъ-за тебя чего-нибудь не вышло; а я насчетъ генералъ-губернатора такого мићијя, что если онъ подыметъ носъ и заважничаетъ, то съ дворянствомъ рѣшительно инчего не сдѣлаетъ. Дворянство требуетъ радушія: не правдали? Конечно, можно запрятаться къ себѣ въ кабинетъ и не дать ни одного бала, да вѣдь этимъ что-жъ? Вѣдь этимъ ничего не выпграешь. А вѣдь ты, однакожъ, Чичиковъ, рискованное дѣло затѣялъ».

«Какое рискованное дъло?» спросиль безпокойно Чичиковъ.

«Да увезти губернаторскую дочку. Я. признаюсь, ждаль этого, ей Богу, ждаль! Въ первый разъ, какъ только увидъть васъ виъстѣ на балѣ: «Ну, ужъ», думаю себѣ. «Чичиковъ, вѣрно, не даромъ...» Впрочемъ, напрасно ты сдълалъ такой выборъ: я ничего въ ней не нахожу хорошаго. А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, такъ вотъ ужъ дѣвушка! можно сказать: чуло коленкоръ!»

«Да что ты, что ты нутаешь? Какъ увезан губернаторскую дочку? что ты?» говорилъ Чичиковъ, вынуча глаза.

«Ну, полно, брать: экой скрытный человькъ! Я, признаюсь, къ тебъ съ тъмъ пришель: извель, я готовъ тебъ помогать. Такъ и быть: подержу вънецъ тебъ, коляска и перемънныя лошади будутъ мон, телько съ уговоромъ: ты долженъ миъ дать три тысячи взаимы. Нужны, брать, хоть заръжь!»

Въ продолжение всей болтовии Иоздрева. Чичиковъ протиралъ нѣсколько разъ себѣ глаза, желая увѣриться, не во снѣ ли онъ все это слышитъ. Дѣлатель фальшивыхъ ассигнацій, увозъ губернаторской дочки, смерть прокурора, когорой причиною будто бы онъ, пріѣздъ генералъ-губернатора,—все это навело на него порядочный испугъ. «Ну, ужъ коли пошло на то»,—подумалъ онъ самъ въ себѣ,—«такъ мѣшкать болѣе нечего, нужно отсюда убираться поскорѣй».

Онъ постарался сбыть поскорве Ноздрева, призваль къ себѣ тотъ же часъ Селифана и велѣлъ ему быть готовымъ на зарѣ, съ тѣмъ, чтобы завтра же въ 6 часовъ утра выёхать изъ города непремённо, чтобы все было пересмотрвно, бричка подмазана и прочее, и прочее. Селифанъ произнесъ: «Слушаю, Павелъ Ивановичъ», и остановился, однакожъ, ифсколько времени у дверей, не двигаясь съ мъста. Баринъ тутъ же вельлъ Петрушкъ выдвинуть изъподъ кровати чемоданъ, покрывшійся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вмёстё съ нимъ, безъ большого разбора, чулки, рубашки, бѣлье, мытое и немытое, сапожныя колодки, календарь... Все это укладывалось, какъ попалоонъ хотёлъ непремённо быть готовымъ съ вечера, чтобы назавтра не могло случиться никакой задержки. Селифанъ, постоявши минуты двъ у дверей, наконецъ очень медленно вышель изъ комнаты. Медленно, какъ только можно вообразить себъ медленно, спускался онъ съ лъстницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходившимъ внизъ избитымъ ступенямъ, и долго почесывалъ у себя рукою въ затылкъ. Что означало это почесыванье? и что, кообще, оно значитъ? Досада ли на то, что вотъ не удалась задуманная назавтра сходка съ своимъ братомъ въ исприглядномъ тулупъ, опоясанномъ кушакомъ, гдъ-нибудь по царевомъ кабакћ; или уже завязалась въ новомъ мћетћ какая вазнобушка сердечная, и приходится оставлять вечернее стоянье у воротъ и политичное держанье за бълы ручки въ тотъ часъ, какъ нахлобучиваются на городъ сум рки, детина въ красной рубахе бренчитъ на балалайке

серсть дворовой челядью, и илететь гихія рычи разночинный, огработавнійся нароть? или, просто, жаль оставлять егогрѣтое уже мьсто на лютекой кухив подъ тулуномъ, слизь нечи, да щей съ городскимъ мяткимъ пирогомъ, съ тымъ, чтобы вновь тащиться подъ дождь и слякоть и всякую торожную невзгоду? Ботъ въсть,—не угадаень, Миотое разное значить у русскаго народа почесыванье въ затылкъ.

## T.LABA XI.

Ничто, однакоже, не случилось такъ, какъ предполагалъ Чичиковъ. Ве-первыхъ, проснулся онъ позже, нежели думаль—это была первая непріятность. Вставши, онъ послальность же часъ узнать, заложена ли бричка и все ли готово: по донесли, что бричка еще была не заложена и ничето не было готово—это была вторая непріятность. Онъ разсердился, приготовинся даже задать что-то въ родѣ потасовки пріятелю нашему Селифану и ожидаль только съ нетерифијемъ, какую тоть съ своей стороны приведетъ причину въ оправданіе. Скоро Селифанъ показался въ дверяхъ, и баринъ имѣль удовольствіе услышать тѣ же самыя рѣчи, какія обыкновенно слышатся отъ прислуги, въ такомъ случаѣ, когда нужно скоро ѣхать.

«Да въдь. Навель Ивановичъ, нужно будетъ дошаден повать».

«Ахъ. ты. чушка! чурбанъ! а прежде зачѣмъ объ этомъ ве сказалъ? Не было развѣ времени?»

«Да время-то было... Да вотъ и колесо тоже. Иавелъ Ивановичъ. шину нужно будетъ совскиъ перетинуть, пому что теперь дорога ухабиста, шибень гакой велтъ пошелъ... Да если позволите доложить: перетъ у брички совсЕмъ расшатался, такъ что она, можетъ-бытъ, и пвухъ станціи не субластъ».

«Подлецъ ты!» вскрикнулъ Чичиковъ, всилеснувъ руками, и полошелъ къ нему такъ близко, что Селифанъ изъ боязни, чтобы не получить отъ барина подарка, попятился нѣсколько назадъ и посторонился.

«Убить ты меня собрался? а? зарѣзать меня хочешь? На большой дорогѣ меня собрался зарѣзать, разбойникъ, чушка ты проклятый, страшилище морское! а? а? Три недѣли сидѣли на мѣстѣ, а? Хоть бы заикнулся, безпутный, а вотъ теперь къ послѣднему часу и пригналъ! Когда ужъ почти на чеку: сѣсть бы да и ѣхать, а? а ты вотъ тутъ-то и напакостилъ, а? а? Вѣдь ты зналъ это прежде? Вѣдь ты зналъ это, а? а? Отвѣчай. Зналъ? а?

«Зналъ», отвъчалъ Селифанъ, потупивши голову.

«Ну, такъ зачёмъ же тогда не сказалъ, а?»

На этотъ вопросъ Селифанъ ничего не отвѣчалъ, но, потупивши голову, казалось, говорилъ самъ себѣ: «Вишь ты, какъ оно мудрено случилось: и зналъ вѣдь, да не сказалъ!»

«А вотъ теперь ступай, приведи кузнеца, да чтобъ въ два часа все было сдѣлано. Слышишь? непремѣнно въ два часа; а если не будетъ, такъ я тебя, я тебя... въ рогъ согну и узломъ завяжу!» Герой нашъ былъ сильно разсерженъ.

Селифанъ оборотился было къ дверямъ съ тѣмъ, чтобъ итти выполнить приказаніе, но остановился и сказалъ: «Да еще, сударь, чубараго коня, право, хоть бы продать, потому что онъ, Павелъ Ивановичъ, совсѣмъ подлецъ; онъ—такой конь, просто, не приведи Богъ, только помѣха».

«Да! вотъ пойду, побъту на рынокъ продавать!»

«Ей Богу, Павелъ Ивановичъ, онъ только что на видъ казистый, а на дѣлѣ самый лукавый конь; такого коня нигдѣ...»

«Дуракт! Когда захочу продать, такъ продамъ. Еще пустился въ разсужденья! Вотъ посмотрю я: если ты мит не приведещь сейчасъ кузнецовъ, да въ два часа не будетъ все готово, такъ я тебъ такую дамъ потасовку... самъ на себълица не увидишь! Пошелъ! ступай!» Селифанъ вышелъ.

Чичиковъ сдълался совершенио не въ духѣ и швырнулъ на полъ саблю, которая ѣздила съ нимъ въ дорогѣ для внушенія надлежащаго страха, кому слѣдуетъ. Около четверти

часа слишкомъ провозился онъ съ кузнецами, нокамъстъ сладиль, потому что кузпецы, какъ водится, были отъявленные подлецы и, смекнувъ, что работа нужна къ ситху, заломили ровно винестеро. Какъ онъ ни горячился, называлъ ихъ мошенниками, разбойниками, грабителями профажающихъ, намекнуль даже на страшный судь, но кузнецовъ инчемъ не пронялъ: они совершенно выдержали характеръ: не только не отступились отъ цвны, но даже провозились за работой, вийсто двухъ часовъ, цёлыхъ нять съ половиною. Въ продолжение этого времени онъ имфлъ удовольствие испытать пріятныя минуты, извѣстныя всякому путешественнику. когда въ чемоданв все удожено и въ комнатв валяются только веревочки, бумажки, да разный соръ, когда человѣкъ не принадлежить ни къ дорогь, ни къ сидънью на мъсть. видитъ изъ окна проходящихъ, илетущихся людей, толкующихъ объ своихъ гривнахъ и съ какимъ-то глунымъ любопытствомъ поднимающихъ глаза, чтобы, взглянувъ на него. онять продолжать свою дорогу, что еще более растравляеть нерасположение духа бъднаго неъдущаго путешественника. Все, что ни есть, все, что ни видить онъ: и лавчонка противъ его оконъ, и голова старухи, живущей въ супротивномъ домъ, подходящен къ окну съ коротенькими занавъсками. — все ему гадко, однакоже онъ не отходить отъ окна. Стойтъ, то нозабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное вниманіе на все, что передъ нимъ движется и не движется, и душитъ съ досады какую-нибудь муху, которая въ это время жужжить и бъется объетекло подъего нальцемъ. Но всему бываетъ конецъ, и желанная минута настала: все было готово, передъ у брички, какъ слъдуетъ. быль налажень, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены съ водоноя, и разбойники-кузнецы отправились. пересчитавъ полученные цалковые и пожелавъ благополучія. Наконець, и бричка была заложена, и два горячіе калача, только-что купленные, положены туда, и Селифанъ уже засупулъ кое-что для себя въ карманъ, бывшін у кучерскихъ козелъ, и самъ герой, наконецъ, при взмахиваніи

картузомъ полового, стоявшаго въ томъ же демикотов, вомъ сюртукЪ, при трактирныхъ и чужихъ лакеяхъ и кучерахъ. собравнихся позбвать, какъ выфэжаетъ чужой баринъ, и при всякихъ другихъ обстоятельствахъ, сопровождающихъ вывздъ, свлъ въ экинажъ, — и бричка, въ которой вздятъ холостяки, которая такъ долго застоялась въ городѣ и такъ, можеть-быть, надобла читателю, наконецъ выбхала изъ воротъ гостиницы. «Слава-те. Господи!» подумалъ Чичиковъ и перекрестился. Селифанъ хлыснулъ кнутомъ, къ нему подсѣлъ сперва повисѣвшій нѣсколько времени на подножиѣ Петрушка, и герой нашъ, усъвшись получие на грузпискомъ коврикъ, заложилъ за снину себъ кожаную подушку. притиснуль два горячіе калача, и экинажь ношель опять подилясывать и покачиваться, благодаря мостовой, которая. какъ извъстно, имъла подкидывающую силу. Съ какимъ-то неопредвленнымъ чувствомъ глядвлъ онъ на дома, ствны, заборъ и улицы, которые также, съ своей стороны, какъ будто подскакивая, медленно уходили назадъ, и которые, Богъ знаетъ, судила ли ему участь увидѣть еще когда-лисо въ продолжение своей жизни. При повороть въ одну штъ улицъ, бричка должна была остановиться, потому что го всю длину ея проходила безконечная погребальная процессія. Чичиковъ, высунувшись, велель Петрупиль спросить, кого хоронять, и узналь, что хоронять прокурора. Исполненный непріятныхъ ощущеній, онъ тоть же часъ спрятался въ уголъ, закрылъ себя кожею и задернулъ занавѣски. Въ это время, когда экинажъ былъ такимъ образомъ остановленъ, Селифанъ и Петрушка, набожно снявши шляну. разсматривали, кто, какъ, въ чемъ и на чемъ Ехалъ, считая числомъ, сколько было всёхъ, и измихъ и ёхавшихъ, а баринъ, приказавши имъ не признаваться и не кланяться никому изъ знакомыхъ лакеевъ, тоже принялся разсматривать робко сквозь стеклышка, находивніяся въ кожанымъ занавёскахъ. За гробомъ шли, снявиш шляны, вст чиновники. Онъ началъ было побапваться, чтобы не узнали сте экипажа; но имъ было не до того. Они даже не занялись

разными житенскими разговорами, какіе, обыкновенно, встуть между собою провожающие покойника. Вев мысли ихъ омли сосредоточены въ это время въ самихъ себь: они тумали, каковъ-то общетъ новый генералъ-губериаторъ, какъ возьмется за твло и какъ приметь ихъ. За чиновниками. ше иними изикомъ, слъдовали кареты, изъ которыхъ выглядывали дамы въ траурныхъ ченцахъ. По движеніямь губь и рукъ ихъ видно было, что онъ были заняты живымъ разговоромъ; можетъ-быть, оят тоже говорили о прівзув пова: генераль-губернатора и галали предположенія насчеть баловъ, какіе онъ дасть, и хлопотали о вѣчныхъ своихъ фестончикахъ и нашивочкахъ. Наконецъ, за каретами слев вало ивсколько пустыхъ дрожекъ, вытянувшихся гуськомь. наконецъ и ничето уже не осталось, и герой нашть могь Ахагь, Открывии кожаныя занавфски, онъ вздохнуль, произиесши отъ души: «Вотъ, прокуроръ! жилъ-жилъ, а потомъ и умерь! И вотъ напечатають въ газетахъ, что скончался. въ прискорбію подчиненныхъ и всего человічества, почтенный гражданинъ, ръдкій отецъ, примърный супругъ, и много напишутъ всякой всячины; прибавять, пожалуй, что быль сопровождаемъ илачемъ вдовъ и сиротъ; а вѣдь если разбрать хорошенько дізло, такъ, на новітрку, у тебя всего только и было, что густыя брови». Туть онъ приказаль С лифану вхать поскорве и между твив подумаль про себя: «Это, однакожъ, хороню, что встрѣтились похороны: гоюрятъ: значить счастіе, если встрътинь покойниках.

Бричка между тъмъ поворотила въ болѣе пустынныя улины; скоро потянулись одии длинные деревянные заборы, предвъщавшие конецъ города. Вотъ уже и мостовая кончилась, и имагбаумъ, и городъ назади, и инчего пътъ и опять во дорогѣ. И опять по объимъ сторонамъ столбового пути въщин вновь писать версты, станціонные смотрители, колодик, обозы, стрыя деревни съ самоварами, бабами и бонким бородатымъ хозянномъ, бъгущимъ изъ постоялаго дера сторосмъ въ рукъ; пъщеходъ въ протертыхъ дангязъ, илетущися за 800 версть; городиники, выстроенные живъемъ, ст

деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядныя и по ту сторону, и по другую, помѣщичьи рыдваны, солдать верхомъ на лошади, везущій зеленый ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и подписью: «такой-то артиллерійской батарен», зеленыя, желтыя и св'єжеразрытыя черныя полосы, мелькающія по степямь, затянутая вдали пъсня, сосновыя верхушки въ туманъ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны, какъ мухи, и горизонтъ безъ конца... Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу. Бъдно, разбросанно п непріютно въ тебѣ; не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія дива природы, в'єнчанныя дерзкими дивами искусства, - города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя дерева и плющи, вросшіе въ домы, въ шумъ и въ въчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотреть на громоздящіяся безъ конца надъ нею и въ вышинъ каменныя глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенныя одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и несмфтными милліонами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали въчныя линіи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримътно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города: ничто не обольстить и не очаруетъ взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечеть къ тебъ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинь и ширинь твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки бользненно лобзають и стремятся въ душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь тантся между нами? Что глядишь ты такъ, и зачемъ ьсе, что ни есть въ тебф, обратило на меня полныя ожиданія очи?... И еще, подный недоумінія, неподвижно стою я, а уже главу освинло грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и опѣмѣла мысль предъ твенмъ пространствомъ. Что пророчитъ сей необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредъльной мысли, когда ты сама безъ конца? Зтѣсь ли не бытъ богатырю, когда естъ мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубинѣ моей; неестественной властью освѣтились мой очи... У, какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!...

«Держи, держи, дуракъ!» кричалъ Чичиковъ Селифану.

«Вотъ я тебя налашомъ!» кричаль скакавшій навстрѣчу фельдъ-егерь, съ усами въ аршинъ. «Не видишь, лѣшій лери твою душу, казенный экипажъ!» И, какъ призракъ. исчезнула съ громомъ и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное въ словь: дорога! И какъ чудна она сама, эта дорога! Ясный день, осенніе листья, холодный воздухъ... покрѣнче въ дорожную шинель, шанку на уши, тьснъй и уютнъй прижмемся къ углу! Въ последній разъ пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже смінила ее пріятная теплота. Кони мчатся... Какъ соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сонъ слышатся: и «Не офлы сивги», и сапъ лошадей, и шумъ колесъ, и уже хранишь. прижавши къ углу своего сосъда. Проснулся-пять станцій убъжало назадъ: луна; невъдомый городъ; церкви со старинными деревянными куполами и чернъющими острокоисчьями; темные бревенчатые и бълые каменные дома; сіяніс мѣсяца тамъ и тамъ: о́удто о́ѣлые полотняные платки развъщались по стънамъ, по мостовой, по улицамъ; косяками пересткають ихъ черныя, какъ уголь, типи: подобно сверкающему металлу, блистають вкось озаренныя деревянныя крыши: и нигдъ ни души: все спить. Одинъ-одинёшенекъ, развѣ гдѣ-ииоудь въ оконикѣ орезжитъ огонекъ: мъщанинъ ли городской тачаеть свою нару саноговь, некарь ли возится въ нечуркъ-что до нихъ? А почь!.. Небесныя склы! какая ночь совершается въ вышины! А воздухъ, а небо, далекое, высокое, тамъ, въ недоступнои глубина своей, такъ необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дынить свык въ самыя очи холодное ночное дыханіе и убаюкиваеть тебя. и воть уже дремлень и забываенься, и хранинь-и ворочается сердито, почувствовавъ на себѣ тяжесть, бѣдный, притиснутый въ углу сосъдъ. Просичлся—и уже опять поредъ тобою поля и степи; нигдѣ ничего; вездѣ пустырь, все открыто. Верста съ цифрой летить тебф въ очи; занимается утро; на побължинемъ холодномъ небосклонт золотая блъдная полоса; свёже и жестче становится вётеръ: покренче въ теплую шинель!.. Какой славный холодъ! какой чудный, вновь обнимающій тебя сонъ! Толчокъ-н опять проснулся. На вершинѣ неба солнце. «Полегче! легче!» слышится голосъ; телъга спускается съ кручи; внизу илотина широкая и широкій ясный прудь, сіяющій, какъ мѣдное дно, передъ солицемъ; деревия, избы разсыпались на косогорѣ; какъ зв'язда, блестить въ сторонф кресть сельской церкви; болтовня мужиковъ, и невыносимый аппетить въ желудкъ... Боже! какъ ты хороша подчасъ далекая, далекая дорога! Сколько разъ, какъ погибающій и тонущій, я хватался за тебя, и ты всякій разъ меня великодушно выносила и снасала! А сколько родилось въ тебъ чудныхъ замысловъ, поэтическихъ грёзъ, сколько перечувствовалось дивныхъ висчатлѣній!.. Но я другь нашъ Чичиковъ чувствоваль въ это время не вовсе произанческія грёзы. А посмотримъ, что онъ чувствовалъ. Сначала онъ не чувствовалъ ничего и поглядываль только назадь, желая увбриться, точно ли вытхаль изъ города; но когда увидель, что городъ уже давно скрылся, ни кузницъ, ни мельницъ, ни всего того, что изходится вокругъ городовъ, не было видно, и даже бѣлыл верхушки каменныхъ церквей давно ушли въ землю, онъ занядся только одной дорогою, посматриваль только направо и налѣво, и городъ N какъ будто не бывалъ въ его намяти, какъ будто провзжалъ онъ его давно, въ дътствъ. Наконецъ, и дорога перестала занимать его, и онъ сталъ слегка закрывать глаза и склонять голову къ подушкъ. Авторъ, признается, этому даже радъ, находя такимъ образемъ случан поговорить о своемъ геров, ибо тосель, какачитатель видълъ, ему безирестанно мъщали то Ноздревъ, то балы, то тамы, то городскія силетии, то, наконенть, тысячи тъхъ мелочен, которыя кажутся голько готла мелочами, когда внесены въ книгу, а покамъстъ обращаются въ свъть, почитаются за весьма важныя дъга. По тенерь отложимъ совершенно все въ сторону и прямо заимемся дъломъ.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герои поправиден читателямъ. Дамамъ онъ не поправится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы гребують, чтобъ геров быль різнительное совершенство, и если какое-нибудь тушевное или тълесное пятнышко, тогда— о́ъда! Какъ глуо́око ни загляни авторъ ему въ душу, хоть отрази чище зеркало его образь, ему не дадуть никакой цены. Самая полнога и среднія літа Чичикова много новредять ему: полноты ни въ какомъ случав не простять герою, и весьма многія дамы. отворотивнись, скажуть: «Фи! такой гадкій!» Увы! все это известно автору, и при всемъ томъ онъ не можетъ взять въ герон добродътельнаго человъка. По... можетъ-быть, въ сей же самой повъсти почуются лиыя, еще досель небранныя струны, предстанеть несмітное богатетво русскаго туха, пройдеть мужь, одаренный божескими доблестями, или чудная русская дівица, какой не сыскать ингдів въ мірів. \cdots всей дивной красотой женской души, вся изъ великотушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся предъ ними всв добродьтельные люди другихь илемень. какъ мертва кинга предъ живымъ словомъ! Подымутся русскія движенія... и увидять, какъ глубоко заронилось въ славянскую природу то, что скользиуло только по природь другихъ народовъ... По къ чему и зачъмъ говорить о томъ. что впереди? Пеприлично автору, будучи завио уже мужемъ, воснитанному суровой внутренней жизнью и свъкительной трезвостью услиненія, жобываться подобно юноші. Всему свои череть, и м'ясто, и время! А тобротытельный человікть все-таки не взять въ герои. И можно даже ска-<mark>зать, почему не взять. Потому что пора, наконень, тизь</mark>

отдыхъ бёдному добродѣтельному человѣку; нотому что праздно вращается на устахъ слово: добродътельный челосткъ; потому что обратили въ лошадь добродѣтельнаго человѣка, и нѣтъ писателя, который бы не ѣздилъ на немъ, понукая и кнутомъ, и всѣмъ, чѣмъ ни попало; потому что изморили добродѣтельнаго человѣка до того, что теперь нѣтъ на немъ и тѣни добродѣтели, а остались только ребра да кожа вмѣсто тѣла; потому что лицемѣрно призываютъ добродѣтельнаго человѣка; потому что не уважаютъ добродѣтельнаго человѣка. Нѣтъ, пора, наконецъ, припречь и подлеца. Итакъ, припряжемъ подлеца!

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители его было дворяне, но столбовые или личные—Богъ въдаетъ. Лицомъ онъ на нихъ не походилъ: по крайней мъръ, родственница, бывшая при его рожденіи, низенькая, коротенькая женщина, которыхъ обыкновенно называютъ пигалицами, взявши въ руки ребенка, вскрикнула: «Совсемъ вышелъ не такой, какъ я думала! Ему бы следовало пойти въ бабку съ матерней стороны, что было бы и лучше, а онъ родился, просто, какъ говоритъ пословица: «ни въ мать, ни въ отца, а въ произжато молодца». Жизнь при началъ взглянула на него какъ-то кисло-непріютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снътомъ окошко: ни друга, ни товарища въ дѣтствѣ! Маленькая горенка съ маленькими окнами, не отворявшимися ни въ зиму, ни въ лѣто; отецъ — больной человѣкъ, въ длинномъ сюртукѣ на мерлушкахъ и въ вязаныхъ хлопанцахъ, надътыхъ на босую ногу, безпрестанно вздыхавшій, ходя по комнать, и плевавшій въ стоявшую въ углу несочницу; въчное спденье на лавкъ, съ перомъ въ рукахъ, чернилами на пальцахъ и даже на губахъ; вѣчная пропись передъ глазами: «Не лги, послушествуй старшимъ и носи добродѣтель въ сердцѣ; вѣчный шаркъ и шлепанье по комнать хлопанцевь, знакомый, но всегда суровый голосъ: «опять задуриль!» отзывавшійся въ то время, когда ребенокъ, наскуча однообразіемъ труда, придёлывалъ къ буквѣ какую-нибудь кавыку или хвость; и вѣчно знакомое,

всетда непріятное чувство, когда, вслідть за сими словами, краюнка уха его скручивалась очень больно поглями длинныхъ протянувшихся сзади нальцевъ: вотъ обдиая картина первоначальнаго его дътства, о которомъ едва сохранилъ онъ бледичю намять. По въ жизни все мъняется быстьо и живо: и въ одинъ день, съ первымъ весеннимъ солицемъ и разлившимися погоками, отецъ, взявин сына, выАхалъ съ нимъ на телъжкъ, которую потащила мухоргая исгая лошадка, извъстная у лошадиныхъ барышниковъ подълиенемъ сороки; ею правиль кучеръ, маленькій гороунокъ, родоначальникъ единственной криностной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавшій почти всѣ должности въ домъ. На сорокъ тащились они полтора дня слишкомъ: на дорогв ночевали, переправлялись черезь ржку, закусывали холодиымъ пирогомъ и жареною бараниною, и только на третій день утромъ добрались до города. Передъ мальчикомъ блеснули нежданнымъ великолъпіемъ городскія улицы, заставивнія его на ифсколько минуть разпнуть роть. Потомъ сорока бултыхнула вместе съ тележною въ яму, которою начинался узкій переулокъ, весь стремившійся внизъ и запруженный грязью; долго работала она гамъ всьми силами и мъсила ногами, подстрекаемая и гороуномъ, и самимъ бариномъ, и наконецъ втащила имъ въ небольшой дворикъ, стоявшій на косогорь, съ двумя расивьтшими <mark>яблонями предъ старенькимъ домикомъ и садикомъ поза иг</mark> его, инзенькимъ, маленькимъ, состоявшимъ только изъ рябины, бузниы и скрывавшейся во глубинь ся деревянной будочки, крытой драньемъ, съ узенькимъ матовымъ оконисчкомъ. Тутъ жила родственница ихъ, дряблая старушонка. все еще ходившая всякое утро на рынокъ и сущившая потомъ чулки свои у самовара, которал потрешала мальчика по щекв и полюбовалась его полнотою. Ту в толкса в быть онь остаться и ходить ежедиевно из клиссы торолского училища. Отенъ, переночевавны, на пру од же и пъ выбрался въ дорогу. При разставания, следь не сыдо пролито изъ родительскихъ глазь; дана била кол ика м1 и из

расходъ и лакомства и, что гораздо важиве, умное настагленіе: «Смотри же. Павлуша: учись, не дури и не повѣсвичай, а больше всего — угождай учителямь и начальникамъ. Коли будень угождать начальнику, то, хоть и въ наукъ не успъешь, и таланту Богъ не далъ, все пойдешь въ ходъ и всёхъ опередишь. Съ товарищами не водись: они тебя добру не научать; а если ужь пошло на то, такъ водись съ тѣми, которые побогаче, чтобы при случав могли быть тебь полезными. Не угощай и не потчивай никого, а веди себя лучше такъ, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи конфику: эта вещь надежное всего на свътъ. Товарищъ или пріятель тебя надуеть и въ бѣдъ нервый тебя выдасть, а конфика не выдасть, въ какой бы бъдъ ты ни былъ. Все сдълаешь и все прошибешь на свътъ копфикой». Давши такое наставленіе, отецъ разстался съ сыномъ и потащился вновь домой на своей сорокт, и съ тъхъ поръ уже никогда онъ больше его не видълъ; но слова н наставленія заронились глубоко ему въ душу.

Навлуша съ другого же дня принялся ходить въ классы. Особенныхъ способностей къ какой-нибудь наукъ въ немъ не оказалось; отличился онъ больше прилежаніемъ и опрятностію; но зато оказался въ немъ большой умъ съ другой стороны — со стороны практической. Онъ вдругъ смекиуль и поняль дёло, и повель себя въ отношеніи къ товарищамъ точно такимъ образомъ, что они его угощали, а онъ ихъ не только никогда, но даже иногда, припрятавъ полученное угощенье, потомъ продавалъ имъ же. Еще ребенкомъ, онъ умѣлъ уже отказать себф во всемъ. Изъ данной отцомъ полтины не издержалъ ни конфики, напротивъ, ьъ тотъ же годъ уже сделалъ къ ней приращенія, показавъ оборотливость почти необыкновенную: слепиль изъ воску снѣгиря, выкрасилъ его и продалъ очень выгодно. Потомъ, въ продолжение ивкотораго времени, пустился на другия спекуляцін, пменно вотъ какія: накупивши на рынкъ съфстного, садился въ класеф возлф тфхъ, которые были побогаче, и какъ только замечалъ, что товарища начинало

онивить. -- признакть подступающаго голода, --- онъ высовыкалъ ему изъ-нодъ скамьи, будто невзначай, уголь пряника или булки, и, раззадоривши его, бралъ деньги, соображаясь съ аниетитомъ. Два мфсяца онъ провозился у себя на кварнирь безь отдыха около мыши, которую засадиль въ маленькую теревянную клеточку, и добился, наконецъ, то того, что мышь становилась на задий данки, ложилась и и вставала по приказу, и продалъ потомъ се тоже очень гыгодно. Когда набралось ценегь до пяти рублей, онъ мЪзючекъ зашиль и сталь копить въ другой. Въ отношеній въ начальству опъ новелъ себя еще умите. Сидъть на лавкъ никто не умъль такъ смирно. Падобно замътить, что учитель быль большой любитель тишины и хорошаго поветенія и терикть не могь умныхъ и острыхъ мальчиковъ: ему казалось, что они непремвино должны надъ нимъ сміяться. Достаточно было тому, который попаль на замічаніе со стороны остроумія, достаточно было ему толькопошевелиться или какъ-ниохдь ненарокомъ мигнуть бровью, чтобы подпасть вдругь подътневъ. Онъ его гналь и накаміваль немилосердно. «Я. брать, изъ тебя выгоню заносчивость и непокорность!» говориль онъ: «я тебя знаю насквозь, какъ ты самъ себя не знаешь. Вотъ ты у меня постоищь на коленяхъ! ты у меня поголодаеть!» И бедный мальчитка. самъ не зная за что, натиралъ себѣ колѣни и голодалъ по суткамъ. «Способности и дарованія — это все вздоръ!» гокариваль онь: «я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во всвув наукахъ тому, кто ни аза не знаетъ, за ведетъ себя похвально: а въ комъ я вижу дурнов духъ са насмънъивость, я тому-нуль, хотя онъ Солона заткни т поясъ! Такъ говориль учитель, не любившій на-смерть Крылова за то, что онъ сказалъ: «По мит ужълучше ней, на дъло разумъй», и всегда разсказывавшій, съ наслаждепісмь въ лиць и въ глазахъ, какъ въ томъ училищь, гд. ть преподаваль прежде, такая была тишина, что слышно было, какъ муха летитъ, что ни одинъ изъ учениковъ въ еченіе круглаго года не кашлянуль и не высморкался вь классѣ, и что до самаго звонка нельзя было узнать, былъ ли кто тамъ, или нетъ. Чичиковъ вдругъ постигнулъ духъ начальника и въ чемъ должно состоять поведеніе. Не шевельнуль онъ ни глазомъ, ни бровью во все время класса, какъ ни щинали его сзади; какъ только раздавался звонокъ, онъ бросался опрометью и подавалъ учителю прежде всёхъ треухъ (учитель ходилъ въ треухѣ); нодавши треухъ, онъ выходилъ первый изъ класса и старался ему попасться раза три на дорогъ, безпрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успехъ. Во все время пребыванія въ училищь быль онъ на отличномъ счету и при выпускъ получилъ полное удостоение во вежхъ наукахъ, аттестатъ и книгу съ золотыми буквами: за примърное прилежаніе и благонадежное поведеніе. Вышедъ изъ училища, онъ очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, съ подбородкомъ, потребовавшимъ бритвы. Въ это время умеръ отецъ его. Въ наслѣдствѣ оказались четыре заношенныя безвозвратно фуфайки, два старыхъ сюртука, подбитыхъ мерлушками, и незначительная сумма денегъ. Отецъ, какъ видно, былъ свъдущъ только въ совътъ копить копфику, а самъ наконилъ ся не много. Чичиковъ продалъ туть же ветхій дворишка съ ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевель въ городъ, располагаясь основаться въ немъ и заняться службой. Въ это же время быль выгнанъ изъ училища, за глупость или друсую вину, бѣдный учитель, любитель тишины и похвальнаго поведенія. Учитель съ горя принялся пить; наконецъ, и пить уже было ему не на что; больной, безъ куска хлфба и помощи, пронадаль онъ гдё-то въ нетопленной, забытой конуркъ. Бывшіе ученики его, умники и остряки, въ которыхъ ему мерещилась безпрестанно непокорность и заносчивое поведеніе, узнавши объ жалкомъ его положеніи, собрали туть же для него деньги, продавъ даже многое нужное; одинъ только Павлуша Чичиковъ отговорился неимъніемь и даль какой-то нятакь серебра, который туть же товарищи ему бросили, сказавши: «Эхъ ты, жила!» Закрыль лицо руками бѣдиый учитель, когда услышаль о такомъ поступкѣ бывнихъ учениковъ своихъ: слезы градомъ полились изъ погасавшихъ очей, какъ у безсильнаго дитяти. «При смерти на одрѣ привелъ Богъ заплакатъ произнесъ опъ слабымъ голосомъ, и тяжело вздохнулъ, услышавъ о Чичиковѣ, прибавя тутъ же: «Эхъ, Павлуша! Вогъ какъ перемѣняется человѣкъ! Вѣдъ какой былъ благонравный! ничего буйнаго—шелкъ! Надулъ, сильно падуль...»

Нельзя, однакоже, сказать, чтобы природа героя нашего была такъ сурова и черства, и чувства его были до того притуплены, чтобы онъ не зналъ ни жалости, ни состраданія. Онъ чувствоваль и то, и другое; онъ бы даже хольль помочь, но только, чтобы не заключалось это въ значительной суммв, чтобы не трогать уже техъ денегъ, которыхъ положено было не трогать; словомъ, отцовское наставленіе: «береги и кони конъйку» ношло въ прокъ. Но въ немъ не было привязанности собственно къ деньгамъ для денегъ; имъ не владъли скряжничество и скупость. Ифтъ, не онф двигали имъ: ему мерещилась впереди жизнь во встхъ довольствахъ, со всякими достатками; экинажи, домъ, отлично устроенный, вкусные объды — вотъ что безпрерывно носилось въ головь его. Чтобы, наконецъ, потомъ, со временемъ, вкусить непремѣнно все это, вотъ для чего береглась коивнка, скупо отказываемая до времени и себв, и другому. Когда проносился мимо его богачъ на пролетныхъ красивыхъ дрожкахъ, на рысакахъ въ богатой упряжи, онъ какъ вконанный останавливался на маста и потомъ, очнувшись, какъ послѣ долгаго сна, говорилъ: «А вѣдь быль конторщикъ, волосы носилъ въ кружокъ!» И все, что ни отзывалось богатетвомъ и довольствомъ, производило на него висчатляніе, пепостижимое имъ самимъ. Выше дъ изъ училища, онъ не хотътъ даже отдохнуть: такъ сильно было у него желанье скорфе приняться за діло и служоў. Однакоже, несмотря на похвальные аттестаты, съ большимъ трудомъ определился онъ въ казенную налату: и въдальних в захолустьяхъ нужна протекція! Мфстечко досталось сму ни-

чтожное, жалованья тридцать или сорокъ рублей въ годъ. Но рашился онъ жарко заняться службою, все побадить и преодольть. И, точно, самоотверженіе, терпьнье и ограниченіе нуждъ показаль онъ неслыханное. Съ ранняго утра до поздняго вечера, не уставая ни душевными, ни тълесными силами, писалъ онъ, погрязнувъ весь въ канцелярскія бумаги, не ходиль домой, спаль въ канцелярскихъ комнатахъ на столахъ, объдалъ подчасъ со сторожами и при всемъ томъ умелъ сохранить опрятность, порядочно одъться, сообщить лицу пріятное выраженіе и даже что-то благородное въ движеніяхъ. Надобно сказать, что налатскіе чиновники особенно отличались невзрачностію и неблагообразіемь. У иныхъ были лица-точно дурно выпеченный хльбъ; щеку раздуло въ одну сторону, подбородокъ покосило въ другую, верхнюю губу взнесло пузыремъ, которая, въ-прибавку къ тому, еще и треснула; словомъ, совсемъ не красиво. Говорили они всѣ какъ-то сурово, такимъ голосомъ, какъ бы собирались кого прибить; приносили частыя жертвы Вакху, показавъ такимъ образомъ, что въ славянской природѣ есть еще много остатковъ язычества; приходили даже подчасъ въ присутствіе, какъ говорится, нализавшись, отчего въ присутствін было нехорошо и воздухъ былъ вовсе не ароматическій. Между такими чиновниками не могъ не быть замфченъ и отличенъ Чичиковъ, представляя во всемъ совершенную противоположность и взрачностью лица, и привътливостью голоса, и совершеннымъ неупотребленьемъ никакихъ крѣпкихъ напитковъ. Но при всемъ томъ трудна была его дорога. Онъ попалъ подъ начальство уже престарълому повытчику, который быль образъ какой-то каменной безчувственности и непотрясаемости: вёчно тотъ же, неприступный, никогда въ жизни не явившій на лиць своемъ усмішки, не привытствовавшій ни разу никого даже запросомъ о здоровьт. Никто не видалъ, чтобы онъ хоть разъ былъ не темъ, чемъ всегда, хоть на улиць, хоть у себя дома; хоть бы разъ показаль онъ въ чемъ-нибудь участье; хогь бы напился пьянъ и въ

иьянствъ раземъялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойникъ въ пьяную минуту; но лаже тъни не было въ немъ ничего такого. Инчего не было въ немъ ровно: ни злодъйскаго, ни добраго, и что-то страшное являлось въ семъ отсутствіи всего. Черство-мраморное лицо его, безъ всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; въ суровой соразмфрности между собою были черты его. Одив только частыя рябины и ухабины, истыкавнія ихъ, причисляли его къ числу техъ лицъ, на которыхъ, но народному выражению, чортъ приходиль по ночамъ молотить горохъ. Казалось, не было силь человъческихъ подбиться къ такому человъку и привлечь его расположение; но Чичиковъ попробовалъ. Сначала онъ принялся угождать во всякихъ незамътныхъ мелочахъ: разсмотраль внимательно чинку перьевь, какими писаль онъ, и, приготовивши итсколько по образну ихъ, клалъ ему всякій разъ ихъ подъ руку; сдуваль и сметаль со стола его несокъ и табакъ; завелъ новую трянку для его чернильницы; отыскаль гдф-то его шапку, прескверную шанку, какая когда-либо существовала въ мірь, и всякій разъ клалъ ее возлъ него за минуту до окончанія присутствія; чистиль ему спину, если тотъ запачкаль ее меломъ у стены. По все это осталось рашительно безъ всякаго замачанія, такъ, какъ будто инчего этого не было и дълано. Наконецъ, онъ пронюхалъ его домашнюю, семейственную жизнь: узналь, что у него была зрылая дочь, съ лицомъ, тоже похожимъ на то, какъ будто бы на немъ происходила по ночамъ молотьо́а гороху. Съ этой-то стороны придумалъ онъ навести приступъ. Узналъ, въ какую перковь приходила она по воскреснымъ днямъ, становился всякій разъ насупротивъ ея, чисто одътый, накрахмаливши сильно манинку, и дъло возъимъло усифхъ: поинатиулся суровый повытчикъ и зазвалъ его на чай! И въ канцеляріи не успѣли оглянуться, какъ устроилось діло такъ, что Чичиковъ перейхаль къ нему въ домъ, сдълалея пужнымъ и необходимымъ человъкомъ, закуналъ и муку, и сахаръ, съ дочерью обращался какъ съ невъстой, повытчика звалъ папенькой и цъловалъ его въ руку. Всв положили въ палатв, что въ концв февраля, передъ Великимъ постомъ, будетъ свадьба. Суровый повытчикъ сталъ даже хлопотать за него у начальства, и чрезъ ифсколько времени Чичиковъ самъ сфлъ повытчикомъ на одно открывшееся вакантное мъсто. Въ этомъ, казалось, и заключалась главная цѣль связей его со старымъ повытчикомъ, потому что тутъ же сундукъ свой онъ отправилъ секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартиръ. Повытчика пересталъ звать папенькой и не цъловалъ больше его руки, а о свадьов такъ дело и замялось, какъ будто вовсе ничего не происходило. Однакоже, встрвчаясь съ нимъ, онъ всякій разъ ласково жалъ ему руку и приглашалъ его на чай, такъ что старый повытчикъ, несмотря на въчную неподвижность и черствое равнодушіе, всякій разъ встряхиваль головою и произносиль себѣ подъ носъ: «Надулъ, надулъ, чортовъ сынъ!»

Это быль самый трудный порогь, черезь который перешагнуль онъ. Съ этихъ поръ пошло легче и успѣшиѣе. Онъ сталь человъкомъ замътнымъ. Все оказалось въ немъ, что нужно для этого міра: и пріятность въ оборотахъ и поступкахъ, и бойкость въ деловыхъ делахъ. Съ такими средствами добыль онъ въ непродолжительное время то, что называють хлебное местечко, и воспользовался имъ отличнымъ образомъ. Нужно знать, что въ то же самое время начались строжайшія преследованія всяких взятокъ. Преслѣдованій онъ не испугался и обратиль ихъ тотъ же часъ въ свою пользу, показавъ такимъ образомъ прямо русскую изобратательность, являющуюся только во время прижимокъ. Дело устроено было вотъ какъ: какъ только приходиль проситель и засовываль руку въ карманъ съ тъмъ, чтобы вытащить оттуда извъстныя рекомендательныя письма, за подписью князя Хованскаго, какъ выражаются у насъ на Руси, — «нѣтъ, нѣтъ», говорилъ онъ съ улыбкой, удерживая его руки: «вы думаете, что я... нъть, нъть! Это нашъ долгъ, наша обязанность; безъ всякихъ возмездій мы

должны сдалать! Съ этой стороны ужь будьте локойны: завгра же все будеть сдълано. Позвольте узнать вашу квартиру: вамъ и заботиться не нужно самимъ: все будетъ принесено къ вамъ на домъ». Очарованный проситель возвращался домой чуть не въ восторгѣ, думая: «Вотъ, наконецъ, человекъ, какихъ нужно побольше! это, просто, драгодениый алмазъ!» Но ждеть проситель день, другой — не приносять дъла на домъ; на третій тоже. Онъ въ канцеляріюдъло и не начиналось: онъ-къ драгоцънному алмазу. «Ахъ, извините!» говорилъ Чичиковъ очень учтиво, схвативши его за объ руки: «у насъ было столько дълъ, но завтра же все будеть сдълано, завтра непременно! Право, мие даже совъстно!» И все это сопровождалось движеніями обворожительными. Если при этомъ распахивалась какъ-инбудь нола халата, то рука въ ту же минуту старалась дело ноправить и придержать полу. По ни завтра, ни нослъзавтра, ни на третій день не несуть діла на домъ. Проситель берется за умъ: «да полно, нътъ ли чего?» Вывъдывать-говорять: «нужно дать писарямъ».-«Почемун» не дать я готовъ четвертакъ, другой».-«Иттъ, не четвертакъ, а но отленькой». — «По отленькой писарямь!» вскрикиваеть проситель. — «Да чего вы такъ горячитесь?» отвъчаютъ ему: «оно такъ и выйдетъ: инсарямъ и достанется по четвертаку, а остальное пойдеть къ начальству». Бьетъ себя по лоу недогадливый проситель и бранить, на чемъ свъть стоить, новыи порядокъ вещей, преследование взятокъ и вежливыя, облагороженныя обращенія чиновниковъ. «Прежде было знасшь. по крайней мъръ, что дълать: принесъ правителю дълъ красичю, да и дело въ шляне; а теперь по бъленькой, да еще недало провозишься, пока догадаенься... чорть бы побралъ безкорыстіе и чиновное благородство!» Проситель, конечно, правъ: по зато теперь изтъ взяточниковъ: всъ правители дълъ честижищие и благородижищие люди, секретари только да инсаря мошенники. Скоро представилось Чичнкову поле гораздо пространиће: образовалась комиссія для построенія какого-то казеннаго, весьма капитальнаго,

строенія. Въ эту комиссію пристроился и онъ, и оказался однимъ изъ двятельнвишихъ членовъ. Комиссія немедленно приступила къ дѣлу. Шесть лѣтъ возилась около зданія; но климать, что ли, мышаль, или матеріаль уже быль такой, только никакъ не шло казенное зданіе выше фундамента. А между темъ въ другихъ концахъ города очутилось у каждаго изъ членовъ по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунть земли быль тамъ получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семействомъ. Тутъ только и теперь только сталъ Чичиковъ понемногу выпутываться изъ-подъ суровыхъ законовъ воздержанья и неумолимаго своего самоотверженья. Тутъ только долговременный постъ, наконецъ, былъ смягченъ, и оказалось, что онъ всегда не былъ чуждъ разныхъ наслажденій, отъ которыхъ умълъ удержаться въ лѣта пылкой молодости, когда ни одинъ человъкъ совершенно не властенъ надъ собою. Оказались кое-какія излишества: онъ завелъ довольно хорошаго повара, тонкія голландскія рубашки. Уже сукна купиль онъ себъ такого, какого не носила вся губернія, и съ этихъ поръ сталъ держаться болфе коричневыхъ и красноватыхъ цвътовъ съ искрою; уже пріобръль онъ отличную нару и самъ держалъ одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцомъ; уже завель онъ обычай вытираться губкой, намоченной въ водъ, смъщанной съ одеколономъ; уже нокупаль онъ весьма недешево какое-то мыло для сообщенія гладкости кожѣ; уже...

Но вдругъ, на мѣсто прежняго тюфяка, былъ присланъ новый начальникъ, человѣкъ военный, строгій, врагъ взяточниковъ и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнулъ онъ всѣхъ до одного, потребовалъ отчеты, увидѣлъ недочеты, на каждомъ шагу недостающія суммы, замѣтилъ въ ту же минуту дома́ красивой гражданской архитектуры—и пошла переборка. Чиновники были отставлены отъ должности; дома́ гражданской архитектуры поступили въ казну и обращены были на разныя богоугодныя заведенія и школы для кантонистовъ; все распушено было въ

пухъ, и Чичиковъ болъе другихъ. Лино его вдругъ, несмогря на пріятность, не понравилось начальнику, -- почему именно, Богъ въдаетъ: иногда даже, просто, не бываетъ на это причинъ,-и онъ возненавидълъ его на-смерть. И грозенъ быль сильно для ветхъ неумолимый начальникъ. По. такъ какъ все же онъ быль человъкъ военный, стало-быть. не зналъ встхъ тонкостей гражданскихъ продълокъ, то чрезъ пъсколько времени, посредствомъ правдивой наружности и умінья подділаться ко всему, втерлись къ нему въ милость другіе чиновники, и генералъ скоро очутился въ рукахъ еще большихъ мошенниковъ, которыхъ онъ вовсе не почиталь такими; даже быль доволень, что выбраль, наконець, людей, какъ следуетъ, и хвастался не въ шутку тонкимъ уманьемъ различать способности. Чиновники вдругъ постинули духъ его и характеръ. Все, что ни было подъ начальствомъ его, сделалось страшными гонителями неправды; вездь, во всьхъ дълахъ они преследовали ее, какъ рыбакъ острогой преследуеть какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее съ такимъ усифхомъ, что въ скоромъ времени у каждаго очутилось по итскольку тысячь капиталу. Въ это время обратились на путь истины многіе изъ прежнихъ чиновниковъ и были вновь приняты на службу. По Чичиковъ ужъ никакимъ образомъ не могъ втереться: какъ ни старался и не стоялъ за него, подстрекнутый инсьмами киязя Хованскаго, первый генеральскій секретарь, постигпувшій совершенно управленье генеральскимъ посомь, но тутъ онъ вичего рашительно не могь сдалать. Генераль быль такого рода человскъ, которато хоти и водили за носъ свирочемъ, безъ его въдома), но зато уже, если въ голову ему западала какая-иноўдь мысль, то она тамъ была все равно. что желізный гвоздь: ничімъ нельзя было ее отгуда вытеребить. Все, что могъ сдълать умный секретарь, было уничтоженье заначканнаго послужного списка, и на то уже онъ подвинулъ начальника не иначе, какъ состраданіемъ, изобразнь в ему въ живыхъ краскахъ трогательную судьо́у несчастнаго семейства Чичикова, котораго, къ счастію, у него не было.

«Ну, что-жъ!» сказалъ Чичиковъ: «зацъпилъ, поволокъ, сорвалось—не спрашивай. Плачемъ горю не пособить, нужно дъло дълать». И вотъ ръшился онъ сызнова начать карьеру. вновь вооружиться терийніемь, вновь ограничиться во всемь, какъ ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было перевхать въ другой городъ, тамъ еще приводить себя въ извъстность. Все какъ-то не клеилось. Двъ, три должности долженъ онъ былъ перемънить въ самое короткое время. Должности какъ-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичпковъ былъ самый благопристойный человѣкъ, какой когда-либо существовалъ въ свътъ. Хотя онъ и долженъ былъ вначалъ протираться въ грязномъ обществъ, но въ душъ всегда сохранялъ чистоту, любиль, чтобы въ канцеляріяхъ были столы изъ лакированнаго дерева и все бы было благородно. Никогда не позволяль онъ себѣ въ рѣчи неблагопристойнаго слова и оскорблялся всегда, если въ словахъ другихъ видёлъ отсутствіе должнаго уваженія къ чину или званію. Читателю, я думаю, пріятно будеть узнать, что онъ всякіе два дня перемѣнялъ на себѣ бѣлье, а лѣтомъ, во время жаровъ, даже и всякій день: всякій сколько-нибудь непріятный запахъ уже оскорбляль его. По этой причинь онь всякій разь, когда Нетрушка приходилъ раздевать его и скидавать сапоги, клалъ себѣ въ носъ гвоздичку; и во многихъ случаяхъ нервы у него были щекотливы, какъ у дѣвушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь въ техъ рядахъ, где все отзывалось ивнникомъ и неприличьемъ въ поступкахъ. Какъ ни крѣпился онъ духомъ, однакоже похудѣлъ и даже нозеленель во время такихъ невзгодъ. Уже начиналь было онъ полнёть и приходить въ тё круглыя и приличныя формы, въ какихъ читатель засталъ его при заключении съ нимъ знакомства, и уже не разъ, поглядывая въ зеркало, подумываль онъ о многомъ пріятномъ: о бабенкѣ, о дѣтской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда онъ взглянуль на себя какъ-то ненарокомъ въ зеркало, не могъ не вскрикнуть: «Мать ты моя Пресвятая! какой же я сталь

гадкій!» И посль долго не хотыть смотрыться. Но переносилъ все герой нашъ, переносилъ сильно, терпъливо перепосилъ, и — перешелъ, наконецъ, въ службу по таможив. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предметь его помышленій. Онъ виділь, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиповники, какіе фарфоры и батисты пересылали кумушкамъ. тетушкамъ и сестрамъ. Не разъ давно уже онъ говорилъ со вздохомъ: «Вотъ бы куда перебраться: и граница близко, и просвъщенные люди, а какими тонкими голландскими рубаниками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этомъ онъ подумывалъ еще объ особенномъ сортв франнузскаго мыла, сообщавшаго необыкновенную облизну кожб и свъжесть щекамъ; какъ оно называлось. Богъ въдаеть. по, но его предположеніямъ, непремѣнно находилось на границъ. Итакъ, онъ давно бы хотълъ въ таможню, но утерживали текущія разныя выгоды по строительной комиссін, и онъ разсуждаль справедливо, что таможня, какъ бы то ни было, все еще не болье, какъ журавль въ небъ, а комиссія уже была синица въ рукахъ. Теперь же рышился онь, во что бы то ни стало, добраться до таможни-и добрадся. За службу свою принялся онъ съ ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба определила ему быть таможеннымъ чиновникомъ. Подобной расторонности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. Въ три, четыре недвли опъ уже такъ набиль руку въ таможенномъ деле, что зналъ решительно все: даже не въсилъ, не мърялъ, а по фактуръ узнавалъ. сколько въ какой штукв аршинъ сукна или иной матеріи; взявин въ руку свертокъ, онъ могъ сказать вдругъ, сколько въ немъ фунтовъ. Что же касается до обысковъ, то зувсь, какъ выражались даже сами товарищи, у него, просто, было собачье чутье: нельзя было не изумиться, видя, какъ у него доставало столько теритнія, чтобы ощунать всякую пуговку, и все это производилось съ убійственнымъ хладнокровіємъ, въжливымъ до невфроятности. И въ то время,

когда обыскиваемые біснінсь, выходили изъ себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками пріятную его наружность, онъ, не изміняясь ни въ лиці, ни въ віжливыхъ поступкахъ, приговаривалъ только: «Не угодно ли вамъ будетъ немножко побезпоконться и привстать?» или: «Не угодно ли вамъ будетъ, сударыня, пожаловать въ другую комнату? тамъ супруга одного изъ нашихъ чиновниковъ объяснится съ вами»; или: «Позвольте, вотъ я ножичкомъ немного распорю подкладку вашей шинели». И, говоря это, онъ вытаскивалъ оттуда шали, платки, хладнокровно, какъ изъ собственнаго сундука. Даже начальство изъяснилось, что это быль чорть, а не человѣкъ: онъ отыскиваль въ колесахъ, дышлахъ, лошадиныхъ ущахъ и нивъсть въ какихъ мъстахъ, куда бы никакому автору не пришло въ мысль забраться и куда позволяется забираться только однимъ таможеннымъ чиновникамъ; такъ что бедный путешественникъ, перевхавшій черезъ границу, все еще, въ продолженіе ніскольких минуть, не могь опомниться и, отирая поть, выступившій медкою сынью по всему тёлу, только крестился да приговаривалъ: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбъжавшаго изъ секретной комнаты, куда начальникъ призваль его съ темъ, чтобы дать кое-какое наставленіе, но вм'єсто того выс'єкъ совершенно неожиданнымъ образомъ. Въ непродолжительное время не было отъ него никакого житья контрабандистамъ. Это была гроза и отчаяніе всего польскаго жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Онъ даже не составиль себь небольшого капитальца изъ разныхъ конфискованныхъ товаровъ и отбираемыхъ коекакихъ вещицъ, не поступающихъ въ казну во изовжание лишней переписки. Такая ревностно-безкорыстная служба не могла не сдёлаться предметомъ общаго удпвленія и не дойти, наконецъ, до свъдънія начальства. Онъ получиль чинъ и повышение и вследъ затемъ представилъ проектъ изловить всъхъ контрабандистовъ, прося только средствъ исполнить его самому. Ему тотъ же часъ вручена была команда и неограниченное право производить всякіе поиски. Этого только ему и хотелось. Въ то время образовалось сильное общество контрабандистовъ обдуманно-правильнымъ образомъ; на миллоны сулило выгодъ дерзкое предпріятіе. Онъ давно уже имълъ свъдъніе о немъ и даже отказалъ подосланнымъ подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получивъ же въ свое распоряжение все, въ ту же минуту даль онь знать обществу, сказавин: «Теперь пора». Расчеть быль слишкомъ вфренъ. Туть въ одинъ годъ онъ могь получить то, чего не выиграль бы въ двадцать летъ самой ревностной службы. Прежде онъ не хотълъ вступать ни въ какія сношенія съ ними, потому что быль не болье, какъ простой ифшкой, стало-быть, не много получиль бы; но теперь... теперь совстмъ другое дъло: онъ могъ предложить, какія угодно, условія. Чтобы діло шло безпрепятственный, онъ склониль и другого чиновника, своего товарища, который не устоялъ противъ соблазна, несмотря на то, что волосомъ былъ сфдъ. Условія были заключены, и общество приступило къ дъйствіямъ. Дъйствія начались блистательно. Читатель, безъ сомивнія, слышаль такъ часто новторяемую исторію объ остроумномъ путешествін испанскихъ барановъ, которые, совершивъ переходъ черезъ границу въ двойныхъ тулупчикахъ, пронесли подъ тулунчиками на милліонъ брабантскихъ кружевъ. Это происшествіе случилось именно тогда, когда Чичиковъ служиль при таможить. Не участвуй овъ самъ въ этомъ предпріятін, никакимъ жидамъ въ мірв не удалось бы привести въ исполненіе подобнаго діла. Послі трехъ или четырехъ бараньихъ походовъ черезъ границу, у обоихъ чиновниковъ очутилось по четыреста тысячъ капиталу. У Чичикова, говорять, даже неревалило и за иятьсоть, потому что быль побойчье. Богь знаеть, до какой бы громадной инфры не возросли блогодатныя суммы, если бы какой-то нелегкій зв'ярь не перебъявать поперекъ всему. Чортъ сбиль съ толку обоихъ чиновниковъ: чиновники, говоря попросту, перебъсились и коссорились ни за что. Какъ-то въ жаркомъ разговоръ, а можеть-быть, несколько и выпивши, Чичиковъ назваль другого чиновника поповичемь, а тоть, хотя действительно быль поповичь, неизвѣстно почему-обидълся жестоко и отвътилъ ему тутъ же сильно и необыкновенно резко, именно вотъ какъ: «Нетъ, врешь: я статскій советникъ, а не поповичъ; а вотъ ты-такъ поповичъ!» И потомъ еще прибавиль ему въ пику для большей досады: «Да, вотъ, моль, что!» Хотя онъ отбриль такимъ образомъ его кругомъ, обративъ на него имъ же приданное название и хотя выраженіе: «вотъ, молъ, что!» могло быть сильно, но, недовольный симъ, онъ послалъ еще на него тайный доносъ. Впрочемъ, говорятъ, что и безъ того была у нихъ ссора за какую-то бабенку, свѣжую и крѣпкую, какъ ядреная рѣпа, по выраженію таможенныхъ чиновниковъ; что были даже подкуплены люди, чтобы подъ вечерокъ, въ темномъ переулкъ, поизбить нашего героя; но что оба чиновника были въ дуракахъ и бабенкой воспользовался какой-то штабсъканитанъ Шамшаревъ. Какъ было дёло въ самомъ дёль — Богъ ихъ ведаетъ; пусть лучше читатель-охотникъ досочинить самъ. Главное въ томъ, что тайныя сношенія съ контрабандистами едізлались явными. Статскій совітникъ, хоть и самъ пропалъ, но таки упекъ своего товарища. Чиновпиковъ взяли подъ судъ, конфисковали, описали все, что у нихъ ни было, и все это разрѣщилось вдругъ, какъ громъ, надъ головами ихъ. Какъ послѣ чаду, опоминлись они и увидёли съ ужасомъ, что надёлали. Статскій сов'ятникъ не устояль противъ судьбы и где-то погибъ въ глуши, но коллежскій устояль. Онь уміль затанть часть деньжонокь, какъ ни чутко было обоняніе навхавшаго на следствіе начальства; употребиль всв тонкіе извороты ума, уже слишкомь опытнаго, слишкомъ знающаго хорошо людей: гдв подвйствоваль пріятностью оборотовъ, где трогательною речью, где нокурилъ лестью, ни въ какомъ случав не портящею двла, гдв всунулъ деньжонку, словомъ — обработалъ дело, по крайней мъръ, такъ, что отставленъ былъ не съ такимъ безчестьемъ, какъ товарищъ, и увернулся изъ-подъ уголовнаго суда. По

уже ни капитала, ни разныхъ заграничныхъ вещицъ--инчего не осталось ему: на все это напынсь другіе охотники. Удержалось у него тысячонокъ десятокъ, запряганныхъ прочерный день, да дюжины двв голландскихъ рубашекъ, да небольшая бричка, въ какой вздять холостяки, да два кръпостныхъ человека: кучеръ Селифанъ и лакей Петрушка: да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусковъ мыла для соереженія свіжести щекъ-вотъ и все. Итакъ, воть въ какомъ положеній вновь очутился герой нашъ! Вотъ какая громада овдствій обружилась ему на голову! Это называль онь: потеристь по служов за правду. Теперь можно бы заключить. что, посль такихъ бурь, испытаній, превратностей судьбы и жизненнаго горя, онъ удалится съ оставшимися кровными десятью тысячонками въ какое-инбудь мирное захолустье увзднаго городишка и тамъ заклёкиетъ на-ввки въ ситцевомъ халатъ, у окна низенькаго домика, разбирая по воскреснымь днямъ драку мужиковъ, возникшую предъ окнами. или, для освъженія, пройдясь въ курятникъ пощупать лично курицу, назначенную въ супъ, и проведетъ такимъ образемъ нешумный, но, въ своемъ роді, тоже не безполезный въкъ. По такъ не случилось. Надобно отдать справедливость непреоделимой силь его характера. Посль всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человіка, въ немъ не потухла непостижимая страсть. Онъ быль въ горь, въ досадь, рошаль на весь свать, сердился на несправедливость судьбы, негодоваль на несправедливость людей и, однакоже, не могь одказаться отъ новыхъ попытокъ. Словомъ, онъ показаль теривніе, предъ которымъ ничто деревянное теривніе ивмиа, заключенное уже въ медленномъ, лънивомъ обращении крови его. Кровь Чичикова, напротивъ, играла сильно, и нужне было много разумной воли, чтобъ набросить узлу на все то, что хотьло бы выпрытнуть и погулять на свосоть. Онъ разсуждаль, и въ разсуждении его видна была и вкоторал сторона справедливости: «Почему-ять я? Зачьмъ на меня

обрушилась бѣда? Кто-жъ зѣваетъ теперь на должности?— всѣ пріобрѣтаютъ. Несчастнымъ я не сдѣлалъ никого: я не ограбилъ вдову, я не пустилъ никого по-міру; пользовался я отъ избытковъ; бралъ тамъ, гдѣ всякій бралъ бы; не воснользуйся я—другіе воспользовались бы. За что же другіе благоденствуютъ, и почему долженъ я пропастъ червемъ? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотрѣтъ теперь въ глаза всякому почтенному отцу семейства? Какъ не чувствовать мнѣ угрызенія совѣсти, зная, что даромъ бременю землю? И что скажутъ потомъ мон дѣти?—«Вотъ», скажутъ: «отецъ—скотина: не оставилъ намъ никакого состоянія!»

Уже извистно, что Чичиковъ сильно заботился о своихъ потомкахъ. Такой чувствительный предметь! Иной, можетьбыть, и не такъ бы глубоко запустилъ руку, если бы не вопросъ, который, неизвъстно почему, приходить самъ собою: «а что скажуть діти?» И воть будущій родоначальникь, какъ осторожный котъ, покося только однимъ глазомъ въ бокъ, не глядитъ ли откуда хозяинъ, хватаетъ поспѣшно все, что къ нему поближе: мыло ли стоить, свечи ли, сало, канарейка ли попалась подъ лапу, словомъ — не пропускаеть ничего. Такъ жаловался и плакалъ герой нашъ, а между тімь діятельность никакь не умирала въ голові его; тамъ все хотвло что-то строиться и ждало только илана. Вновь съежился онъ, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничиль себя во всемъ, вновь изъ чистоты и приличнаго положенія опустился въ грязь и низменную жизнь. И, въ ожиданіи лучшаго, принуждень быль даже заняться званіемь повітреннаго, — званіемь, еще не пріобрѣтшимъ у насъ гражданства, толкаемымъ со всёхъ сторонъ, плохо уважаемымъ мелкою приказною тварью и даже самими довфрителями, осужденнымъ на пресмыканье въ переднихъ, грубости и прочее, но нужда заставила рѣшиться на все. Изъ порученій досталось ему, между прочимъ, одно: похлопотать о заложени въ опекунскій совѣть нѣсколькихъ соть крестьянъ. Имѣніе было разстроено въ последней степени. Разстроено оно было скотскими надежами, илутами-приказчиками, неурожаями, повальными болтанями, истребившими лучшихъ работниковъ, и. наконецъ, безголковъемъ самого помѣщика, убиравшаго себъ въ Москвъ домъ въ послъднемъ вкусъ и убившаго на му уборку все состояние свое до последней конфики, такъ что ужъ не на что было всть. По этой-то причинв понатобилось, наконецъ, заложить последнее оставинееся имение. Закладъ въ казну былъ тогда еще дѣло новое, на которое рышались не безъ страха. Чичиковъ, въ качествы повыренилго, прежде расположивши всѣхъ (безъ предварительнаго расположенія, какъ изв'єстно, не можеть быть даже взята простая справка или выправка,—все же хоть по бутылкъ мадеры придется влить во всякую глотку), --итакъ, расположивши всехъ, кого следуетъ, объяснилъ онъ, что вогъ какое между прочимъ обстоятельство: половина крестьянъ вымерла, такъ чтобы не было какихъ-нибудь потомъ привязокъ... «Да въдь они по ревизской сказкъ числятся?» сказаль секретарь. «Числятся», отвъчаль Чичиковъ. «Иу, такъ чего же вы оробъли?» сказалъ секретарь: «одинъ умеръ. другой родится, а все въ дъло годится». Секретарь, какъ видно, умъль говорить и въ риому. А между тъмъ героя нашего осънила вдохновеникищая мысль, какая когда-либо ириходила въ человъческую голову. «Эхъ я Акимъ-простота!» сказалъ онъ самъ въ сеов: «ищу рукавицъ, а оов за поясомъ! Да накупи я всёхъ этихъ, которые вымерли, пока еще не подавали новыхъ ревизскихъ сказокъ, пріобрати ихъ, положимъ, тысячу, да, положимъ, опекунскій совыть даеть по двести рублей на душу: воть ужь двести тысячь каниталу! А теперь же время удобное: недавно была эпидемія, народу вымерло, слава Богу, не мало. Помыцики попроигрывались въ карты, закутили и промогались, какъ слъдуеть; все пользло въ Цетероургъ служить: имвиія о́рошены, управляются, какъ ин попало, подати уплачиваются съ каждымъ годомъ трудиве: такъ мив съ разостью уступить ихъ каждый, уже потому только, чтобы не илатить за нихъ подушныхъ денегъ; а, можетъ, въ другой разъ такъ случится, что съ иного и я еще зашибу за это копфику. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы какъ-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести изъ этого исторіи. Ну, да вѣдь данъ же человъку на что-нибудь умъ. А главное то хорошо, что предметъ-то покажется всемъ невероятнымъ, никто не повъритъ. Правда, безъ земли нельзя ни купить, ни заложить. Да вёдь я куплю на выводь, на выводь; теперь земли въ Таврической и Херсонской губерніяхъ отдаются даромъ, только заселяй. Туда я ихъ всёхъ и переселю! въ Херсонскую ихъ! пусть ихъ тамъ живутъ! А переселеніе можно сделать законнымъ образомъ, какъ следуетъ, по судамъ. Если захотять освидетельствовать крестьянь-пожалуй, я и тутъ не прочь; почему же нѣтъ? Я представлю и свидътельство за собственноручнымъ подписаніемъ капитанаисправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка, или по имени, данному при крещеніи: сельцо Павловское». И вотъ такимъ образомъ составился въ головъ нашего героя сей странный сюжеть, за который, не знаю, будуть ли благодарны ему читатели, а ужъ какъ благодаренъ авторъ, такъ и выразить трудно, ибо, что ни говори, не приди въ голову Чичикова эта мысль, не явилась бы на светь сія поэма.

Перекрестясь, по русскому обычаю, приступилъ онъ къ исполненію. Подъ видомъ избранія мѣста для жительства и подъ другими предлогами, предприняль онъ заглянуть въ тѣ и другіе углы нашего государства, и преимущественно въ тѣ, которые болѣе другихъ пострадали отъ несчастныхъ случаевъ: неурожаевъ, смертностей и прочаго, и прочаго, словомъ—гдѣ бы можно удобнѣе и дешевле накупить потребнаго народа. Онъ не обращался наобумъ ко всякому помѣщику, но избиралъ людей болѣе по своему вкусу, или такихъ, съ которыми бы можно было съ мѐнышими затрудненіями дѣлать подобныя сдѣлки, стараясь прежде познакомиться, расположить къ себѣ, чтобы, если можно, болѣе дружбою, а не покупкою пріобрѣсти мужиковъ. Итакъ, читатели не должны

негодовать на автора, если лица, донынф являвшіяся, не пришлись по его вкусу: это вина Чичикова; здесь онъ-полный хозяннъ, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. Съ нашен стороны, если, точно, надетъ обвиненіе за блідность и невзрачность лиць и характеровъ, скажемъ только то, что никогда вначалѣ не видно всего инрокаго теченья и объема дъла. Възадъ въ какой бы на было городъ, хоть даже въ столицу, всегда какъ-то бледенъ: сначала все стро и однообразно: тянутся безконечные заводы да фабрики, законченныя дымомъ, а потомъ уже выглянуть углы шестиэтажныхъ домовъ, магазины, вывъски. громадныя перспективы улиць, вст въ колокольняхъ, колоннахъ, статуяхъ, башняхъ, съ городскимъ блескомъ, шумомъ и громомъ, и всъмъ, что на диво произвела рука и мысль человака. Какъ произвелись первыя покупки, читатель уже видыть; какъ нойдеть дьло далье, какія будуть удачи и неудачи герою, какъ придется разръшить и преодольть ему болье трудныя препятствія, какъ предстануть колоссальные образы, какъ двигнутся сокровенные рычаги широкой повъсти, раздается далече ея горизонтъ, и вся она приметь величавое лирическое теченіе, то увидить потомъ. Еще много пути предстоить совершить всему походному экинажу, состоящему изъ господина среднихъ латъ, брички въ которой вздятъ холостяки, лакся Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже извъстныхъ поименно, отъ Засъдателя до нодлеца-чубараго. Итакъ, вотъ весь налино герой нашъ, каковъ онъ есть! Но потребуютъ, можетъ-быть. заключительного определенія одной чертою: кто же онъотносительно качествъ правственныхъ? Что опъ не герой, исполненный совершенствъ и добродътелей.—это видно. Къже онъ? Стало-быть, подлецъ? Почему-жъ подлецъ? Зачъмъ же быть такъ строгу къ другимъ? Теперь у насъподлецовъ не бываеть: есть люди благонамъренные, пріятные, а такихъ, которые бы на всеообщін нозоръ выставили свою физіогномію подъ публичную оплеуху, отыщется развіз какихъ-нибудь два-три человька, да и ть уже говорять теперь о добродътели. Справедливъе всего назвать его хозяинь, пріобритатель. Пріобрітеніе — вина всего: изъ-за него произвелись дела, которымъ светъ даетъ название не очень чистыхъ. Правда, въ такомъ характеръ есть уже что-то отталкивающее, и тоть же читатель, который на жизненной своей дорогѣ будетъ друженъ съ такимъ человѣкомъ, будетъ водить съ нимъ хлѣбъ-соль и проводить пріятно время, станетъ глядъть на него косо, если онъ очутится героемъ драмы или поэмы. Но мудръ тотъ, кто не гнушается никакимъ характеромъ, но, вперя въ него испытующій взглядь, изв'ядываеть его до первоначальныхъ причинъ. Быстро все превращается въ человъкъ; не усижешь оглянуться, какъ уже выросъ внутри страшный червь, самовластно обратившій къ себ'я вс'я жизненные соки. И не разъ, не только широкая страсть, но ничтожная страстишка къ чему-нибудь мелкому разрасталась въ рожденномъ на лучшіе подвиги, заставляла его позабывать великія и святыя обязанности и въ ничтожныхъ побрякушкахъ видеть великое и святое. Безчисленны, какъ морскіе пески, человъческія страсти, и вст не похожи одна на другую, и вст онт. низкія и прекрасныя, вначаль покорны человьку и потомъ уже становятся страшными властелинами его. Блаженъ избравшій себѣ изъ всѣхъ прекраснѣйшую страсть: растеть и десятерится съ каждымъ часомъ и минутой безмѣрное его блаженство, и входить онъ глубже и глубже въ безконечный рай своей души. Но есть страсти, которыхъ избранье не отъ человъка. Уже родились онъ съ нимъ въ минуту рожденья его въ свътъ, и не дано ему силъ отклониться отъ нихъ. Высшими начертаньями онъ ведутся, и есть въ нихъ что-то въчно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить имъ, все равно, ыт мрачномъ ли образъ, или пронесшись свътлымъ явленьемъ, возрадующимъ міръ, -- одинаково вызваны онъ для невъдомаго человакомъ блага. И, можетъ-быть, въ семъ же самомъ Чичиковъ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключено то, что потомъ

повергнеть въ прахъ и на кольни человька предъ мудростью пебесъ. И еще тайна, почему сей образъ предсталъ въ нынъ являющейся на свътъ поэмъ.

По не то тяжело, что будутъ недовольны героемъ; тяжеле то, что живетъ въ душт неотразимая увъренность, что темъ же самымъ героемъ, темъ же самымъ Чичиковымъ были бы довольны читатели. Не загляни авторъ поглуоже ему въ душу, не шевельни на лив ея того, что ускользаеть и прячется отъ свѣта, не обнаружь сокровенивинихъ мыслей, которыхъ никому другому не вввряетъ человькъ, а покажи его такимъ, какимъ онъ показался всему городу. Манилову и другимъ людямъ. — и всъ были бы радёшеньки и приняли бы его за интереснаго человіка. Ивтъ нужды, что ни лицо, ни весь образъ его не метался ом, какъ живой, предъ глазами: зато, но окончаніи чтенія, туша не встревожена ничѣмъ, и можно обратиться вновь къ карточному столу, тъшащему всю Россию. Да, мон добрые читатели, вамъ бы не хотвлось видъть обнаруженную человъческую бъдность. «Зачъмъ?» говорите вы: «къ чему это? Развъ мы не знаемъ сами, что есть много презръннаго и глупаго въ жизни? И безъ того случается намъ часто видать то, что вовсе не утанительно. Лучие же представляйте намъ прекрасное, увлекательное. Нусть лучше позабудемся мы!» — «Зачемъ ты, братъ, говоришь мив, что увла въ хозяйствв идугъ скверно?» говоритъ помъщикъ приказчику: «я, брать, это знаю безъ тебя; да у тебя рвчей развъ нътъ другихъ, что ли? Ты дай мив позабыть это, не знать этого—я тогда счастливъ». И вогъ тѣ деньги, которыя бы поправили сколько-ипбудь дело, идугь на разныя средства для приведенія себя въ забвенье. Спить умъ, можеть-быть, обратшій бы внезанный родникь великихъ средствъ; а тамъ имѣніе бухъ съ аукціона — и пошелъ помъщикъ забываться по-міру, съ душою, отъ крайности готовою на низости, которыхъ бы самъ ужаснулся прежде.

Еще падеть обвинение на автора со стороны такъ-памиваемыхъ патриотовъ, которые спокойно сидять себѣ по угламъ и занимаются совершенно посторонними дълами, накопляють себъ капитальцы, устранвая судьбу свою на счеть другихъ; но какъ только случится что-нибудь, по мнфнію ихъ, оскорбительное для отечества, появится какаянибудь книга, въ которой скажется иногда горькая правда,они выбъгуть со всъхъ угловъ, какъ науки, увидъвшіе, что запуталась въ паутину муха, и подымутъ вдругъ крики: «Да хорошо ли выводить это на свъть, провозглашать объ этомъ? Вѣдь это все, что ни описано здѣсь, это все наше, хорошо ли это? А что скажутъ иностранцы? Развъ весело слышать дурное мивніе о себь? Думають: развів это не больно? Думаютъ: развѣ мы не патріоты?» На такія мудрыя замічанія, особенно насчеть мнінія иностранцевь. признаюсь, ничего нельзя прибрать въ отвѣтъ. А развъ вотъ что. Жили въ одномъ отдаленномъ уголкъ Россіи два обитателя. Одинъ былъ отецъ семейстаа, по имени Кифа Мокіевичь, челов'якь права кроткаго, проводившій жизнь халатнымъ образомъ. Семействомъ своимъ онъ не занимался; существованье его было обращено болье въ умозрительную сторону и занято следующимъ, какъ онъ называлъ, философическимъ вопросомъ: «Вотъ, напримъръ, звёрь», говориль онъ, ходя но комнать: «звёрь родится нагишомъ. Почему же именно нагишомъ? Почему не такъ, какъ птица: почему не вылупливается изъ яйца? Какъ, право, того... совсемъ не поймешь натуры, какъ нобольше въ нее углубишься!» Такъ мыслиль обитатель Кифа Мокіевичь. Но не въ этомъ еще главное діло. Другой обитатель быль Мокій Кифовичь, родной сынь его. Быль онъ то, что называють на Руси богатырь, и, въ то время, когда отецъ занимался рожденьемъ звъря, двадцатилътняя плечистая натура его такъ и порывалась развернуться. Ин за что не умѣлъ онъ взяться слегка: все-или рука у кого-нибудь затрещить, или волдырь вскочить на чьемъ-нибудь носу. Въ домъ и въ сосъдствъ всс-отъ дворовой дъвки до дворовой собаки — бъжало прочь, его завидя; даже собственную кровать въ спальнё изломаль онъ въ куски. Таковъ

быль Мокін Кифовичъ, а впрочемъ быль опъ тоброи души. Но не въ этомъ еще главное дъло. А главное дъло вогъ въ чемъ. «Помилуй, банюшка баринъ. Кифа Мокіевичъ». говорила отну и своя, и чужая цвория: что у тебя за Мокій Кифовичь: Никому пѣть оть него покол, такои прииертынь!»---«Да. шаловливъ, шаловливъ», товорилъ обыкновенно на это отенъ: «да въдь какъ быть? Дразься съ нимъ поздно, да и меня же вев обвинять въ жестокости: а челоькъ онъ честолюбивый; укори его при другомъ-третьемъонъ уимется, да вѣль гласность-то — вотъ о́ѣда! городъ узнаетъ, назоветъ его совстять собакой. Что, право, думають, миф развѣ не больно? развѣ я не отепъ? Что занимаюсь философіей, да иной разъ н'ять времени, такъ ужъ я и не отецъ? Анъ, вотъ нѣтъ же, отецъ! отецъ, чортъ ихъ побери, отецъ! У меня Мокій Кифовичь вотъ туть сидить, въ сердић!» Тугъ Кифа Мокіевичь биль себя весьма сильно въ грудь кулакомъ и приходилъ въ совершенный азарть. «Ужъ если онъ и останется собакой, такъ пусть же не отъ меня объ этомъ узнають, пусть не я выкаль его!» И показавъ такое отеческое чувство, онъ оставлялъ Мокія Кифовича продолжать богатырскіе свои подвиги, а самъ обращался вновь къ любимому предмету. задавъ себъ вдругъ какой-нибудь подобный вопросъ: «Пу. а если бы слонъ родился възяйць, вѣдь скорлуна, чан. сильно бы толста была. — пушкой не прошибень: нужно какое-нибудь новое отнестръльное оруде выдумать». Такт проводили жизнь два обитателя мириаго уголка, которые нежданно, какъ изъ оконика, выглянули въ конит нашей коэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвиненье со стороны ифкоторыхъ горячихъ пагріотовъ. до времени покойно занимающихся какон-ниоудь философіен или приращеніями насчеть суммъ ибжно любимаго ими отечества, думающихъ не о томъ, чтобы не тълать дурного, а о томъ, чтобы только не говорили, что они дъляють дурное. По изть, не натріотизмъ и не первое чувство суть причины обвиненій: другое скрывается подълими. Кълему

танть слово? Кто же, какъ не авторъ, долженъ сказать святую правду? Вы боитесь глубоко-устремленнаго взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокій взоръ. вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмфетесь даже отъ души надъ Чичиковымъ; можетъ-быть, даже похвалите автора — скажете: «Однакожъ кое-что онъ ловко подмѣтилъ! долженъ быть веселаго нрава человѣкъ!» И посл'в такихъ словъ, съ удвонвшеюся гордостію, обратитесь къ себъ, самодовольная улыбка покажется на лицъ вашемъ, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмъщные бывають люди въ и которыхъ провинціяхъ, да и подлецы притомъ немалые!» А кто изъ васъ, полный христіанскаго смиренья, не гласно, а въ тишинъ, одинъ, въ минуты усдиненныхъ бесъдъ съ самимъ собой. углубить во-внутрь собственной души сей тяжелый запрось: «А нътъ ли и во мит какой-нибудь части Чичикова?» Да. какъ бы не такъ! А вотъ пройди въ это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имфющій чинъ ни слишкомъ большой, ни слишкомъ малый, —онъ въ ту же минуту толкнетъ подъ руку своего сосъда и скажетъ ему, чуть не фыркнувъ отъ смѣха: «Смотри, смотри: вонъ Чичиковъ, Чичиковъ ношелъ!» И потомъ, какъ ребенокъ, позабывъ всякое приличіс, должное званію и літамъ, побіжить за нимъ вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиковъ! Чичиковъ! Чичиковъ!»

Но мы стали говорить довольно громко, позабывъ, что герой нашъ, спавшій во все время разсказа его повъсти, уже проснулся и легко можетъ услышать такъ часто повторяемую свою фамилію. Онъ же человѣкъ обидчивый и недоволенъ, если о немъ изъясняются неуважительно. Читателю съ-полугоря, разсердится ли на него Чичиковъ, или нѣтъ; по что до автора, то онъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ ссориться съ своимъ героемъ: еще не мало пути и дороги придется имъ пройти вдвоемъ рука объ руку; двѣ большія части впереди—это не бездѣлица.

«Эхе-хе! что-жъ ты?» сказалъ Чичиковъ Селифану: «ты?...»

«Что̀у» сказалъ Селифанъ медленнымъ голосомъ.

«Какъ что? Гусь ты! Какъ ты 4день? Пу же, потрогивай!» И въ самомъ дълв Селифанъ давно уже ъхалъ, зажмуря глаза, изрѣдка только потряхивая впросопкахъ вожжами но бокамъ дремавнихъ тоже лошаден; а съ Иструшки уже давно, вивъсть въ какомъ мъсть, слетълъ картузъ, и онъ самъ, опрокинувшись назадъ, уткнулъ свою голову въ колино Чичикову, такъ что тотъ долженъ былъ дать ей щелчка. Селифанъ пріободрился и, отшленавши ифсколько разъ по синив чубараго, послв чего тотъ пустился рысцей, да помахавин сверху кнутомъ на всъхъ, примодвилъ тонкимъ итвучимъ голоскомъ: «Не бойся!» Дошадки расшевелились и понесли какъ пухъ легонькую бричку. Селифанъ только номахиваль да покрикиваль: «эхь! эхъ! эхъ!» илавно подскакивая на козлахъ, по мфрф того, какъ тройка то взлетала на пригорокъ, то несласъ духомъ съ пригорка, которыми была устяна вся столбовая дорога, стремившаяся чугь замътнымъ накатомъ внизъ. Чичиковъ только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подущить, нбо любиль быструю фаду. И какой же русскій не любить быстрой фады? Его ли душф, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чоргъ побери все!» его ли душть не любить ея? Ея ли не любить, когда въ ней слышитея что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло къ себф, и самъ летинь, и все летить: летять версты, летять навстрѣчу кунцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, детигь съ объихъ сторонъ льсъ съ темными строями елен и сосень, съ топорнымъ стукомъ и воронымъ крикомъ; летить вся дорога нивъсть куда въ пропадающую даль; и что-то стращное заключено въ семь быстромъ мельканый, гдв не усивнаеть означиться пропадающій предметь, только небо надь головою да легкія тучи. да продирающінся місяць один кажутся недвижны. Эхь. тронка, птица-тронка! кто тебя выдумаль? Знать, у боикаго народа ты могла только родиться, - въ тои земль, что не любить шутить, а ровнемъ-гладнемъ разметнулась на

полевѣта, да и ступай считать версты, пока не зарябитъ тебѣ въ очи И не хитрый, кажись, дорожный снарядъ, не желѣзнымъ схваченъ винтомъ, а наскоро живьемъ, съ однимъ топоромъ да долотомъ, снарядилъ и собралъ тебя ярославскій расторонный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ ботфортахъ ямщикъ: борода да рукавицы, и сидитъ, чортъ знаетъ на чемъ; а привсталъ, да замахнулся, да затянулъ пѣсню — кони вихремъ, спицы въ колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула дорога, да вскрикнулъ въ испугѣ остановившійся пѣшеходъ — и вонъ она понеслась, понеслась!... И вонъ уже видно вдали, какъ что-то пылитъ и сверлитъ воздухъ.

Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымомъ дымится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается нозади. Остановился нораженный Божымъ чудомъ созерцатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что значить это наводящее ужасъ движеніе? и что за невъдомая сила заключена въ сихъ невъдомыхъ свътомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони,—что за кони! Вихри ли сидять въ вашихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горить во всякой вашей жилкъ? Заслышали съ вышины знакомую ивсню — дружно и разомъ напрягли медныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ одив вытянутыя линін, летящія но воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богомъ!... Русь, куда-жъ несешься ты? дай отвътъ. Не даетъ отвъта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и становится вътромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на землъ, и косясь постораниваются и дають ей дорогу другіе народы и государства

# ПРИЛОЖЕНИ КЪ НЕРВОМУ ТОМУ **мертвыхъ душъ.**

### I. ПРЕДИСЛОВІЕ

ко второму изданно перваго тома мертвыхъ дунгъ

(въ 1846 г.).

Къ читателю отъ сочинителя.

Кто бы ты ин быль, мой читатель, на какомъ бы мѣстѣ ин стояль, въ какомъ бы званіи ни находился, почтенъ ли ты высшимъ чиномъ или человѣкъ простого сословія, но сели тебя вразумилъ Богъ грамотѣ и попалась уже тебѣ въ руки моя книга, я прошу тебя помочь мнѣ.

Въ книгъ, которая передъ тобой, которую, въроятно, ты уже прочелъ въ ея первомъ изданіи, изображенъ человіжь, взятый изъ нашего же государства. Ъздить онъ по нашен Русской землѣ, встрѣчается съ людьми всякихъ сословій, отъ благородныхъ до простыхъ. Взять онъ больше затѣмъ, чтобы показать недостатки и пороки русскаго человіжа, а не его достоинства и добродѣтели, и веф люди, которые окружають его, взяты также затѣмъ, чтобы показать наши слабости и недостатки; лучшіе люди и характеры будуть въ другихъ частяхъ. Въ книгѣ этой многое описано невърно, не такъ, какъ есть и какъ дѣнствительно происходить въ Русской землѣ, потому что я не могь узнать всего:

мало жизни человъка на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается въ нашей земле. Притомъ, отъ моей собственной оплошности, неэрвлости и поспвинности. произошло множество всякихъ ошибокъ и промаховъ, такъ что на всякой страницѣ есть, что поправить: я прошу тебя. читатель, поправить меня. Не пренебреги такимъ деломъ. Какого бы ни быль ты самъ высокаго образованія и жизни высокой, и какою бы ничтожною ни показалась въ глазахъ твоихъ моя книга, и какимъ бы ни показалось тебф мелкимъ дъломъ ее исправлять и писать на нее замъчанія.-я прошу тебя это сдёлать. А ты, читатель невысокаго образованія и простого званія, не считай себя такимъ невѣжею, чтобы ты не могъ меня чему-нибудь поучить. Всякій человікь, кто жиль и видыль світь и встрічался сь людьми, замфтиль что-нибудь такое, чего другой не замфтилъ, и узналъ что-нибудь такое, чего другіе не знають. А потому не лиши меня твоихъ замѣчаній: не можетъ быть, чтобы ты не нашелся чего-нибудь сказать на какое-нибудь мъсто во всей книгъ, если только внимательно прочтешь ее

Какъ бы, напримъръ, хорошо было, если бы хотя одинъ изъ тъхъ, которые богаты опытомъ и познаніемъ жизни и знаютъ кругъ тъхъ людей, которые мною описаны, сдълалъ свои замѣтки силошь на всю книгу, не пропуская ни одного листа ея, и принялся бы читать ее не иначе, какъ взявши въ руки перо и положивши передъ собою листъ почтовой бумаги, и посав прочтенія нёсколькихъ страницъ припоминль бы себь всю жизнь свою и всьхъ людей, съ которыми встричался, и вст происшествія, случившіяся передъ его глазами, и все, что видёлъ самъ или что слышалъ отъ другихъ подобнаго тому, что изображено въ моей книгъ. или же противоположнаго тому, - все бы это описалъ въ такомъ точно видъ, въ какомъ оно предстало его памяти, и носылаль бы ко мнв всякій листь, по мврв того, какъ онъ испишется, покуда такимъ образомъ не прочтется имъ вся книга. Какую бы кровную онъ оказалъ мив услугу! () слогь или красоть выраженій здёсь нечего заботиться: дело

вь *довль* и въ *правдъ* дъла, а не въ слотъ. Нечего ему также передо мною чиниться, если ом захотълось меня попрекнуть, или побранить, или указать мит вредъ, какой я произвель, намъсто пользы, необдуманнымъ и невърнымъ изображеніемъ чего об то ни обяло. За все оуду ему олагодаренъ.

Хорошо бы также, если бы кто нашелся изъ сословія высшаго, отдаленный всемъ — и самой жизнью, и образованьемъ, отъ того круга людей, который изображенъ въ моей книгв, но знающій зато жизнь того сословія, середи котораго живеть, и ранишся бы такимъ же самымъ образомъ прочесть сызнова мою книгу и мысленно приномнить себв всвув людей сословія высшаго, съ которыми встрвчался на въку своемъ, и разсмотръть внимательно, нътъ ли какого солиженія между этими сословіями и не повторяется ли иногда то же самое въ кругъ высшемъ, что дълается въ низшемъ? и все, что ни придетъ ему на умъ по этому поводу, то-есть, всякое происшествіе высшаго круга, служащее въ подтверждение или въ опровержение этого, описаль бы, какъ оно случилось передъ его глазами, не пронуская ни людей съ ихъ правами, склонностями и привычками, ин бездушныхъ вещей, ихъ окружающихъ, отъ одеждъ до мебелей и ствиъ домовъ, въ которыхъ живуть они. Мив нужно знать это сословіє, которое есть цвѣть народа. Я не могу выдать последнихъ томовъ моего сочинения по техапоръ, покуда сколько-инохдь не узнаю русскую жизнь со встхъ ея сторонъ, хотя въ такой мерф, въ какой миф нужно ее знать для моего сочиненія.

Не дурно также, если бы кто-нибудь такой, кто наделень способностью воображать или живо представлять себфразличныя положенія людей и преследовать ихъ мысленно на разныхъ поприщахъ, — словомъ, кто способенъ углубляться въ мысль всякаго читаемаго имъ автора, или развивать ее, проследилъ бы пристально всякое лицо, выведенное въ моей книгь, и сказалъ бы мнт. какъ оно должно поступить въ такихъ и такихъ случаяхъ, что съ нимъ.

судя по началу, должно случиться далье, какія могуть ему представиться обстоятельства новыя, и что было бы хорошо прибавить къ тому, что уже мной описано: все это желаль бы я принять въ соображенье къ тому времени, когда воснослъдуетъ изданіе новое этой книги, въ другомъ и лучшемъ виль.

Объ одномъ прошу крапко того, кто захоталь бы надалить меня своими замъчаніями: не думать въ это время, какъ онъ будетъ писать, что пишетъ онъ ихъ для человъка ему равнаго по образованію, который одинаковыхъ съ нимъ вкусовъ и мыслей, и можетъ уже многое смекнуть и самъ безъ объясненія; но, вм'єсто того, воображать себі, что передъ нимъ стойтъ человъкъ, несравненно его низшій образованьемъ, ничему почти неучившійся. Лучше даже, если, нам'всто меня, онъ себъ представить какого-нибудь теревенскаго дикаря, котораго вся жизнь прошла въ глуши, съ которымъ нужно входить въ подробнейшее объяснение всякаго обстоятельства и быть просту въ рфчахъ, какъ съ ребенкомъ, опасаясь ежеминутно, чтобъ не употребить выраженій свыше его понятія. Если это безпрерывно будеть имфть въ виду тоть, кто станеть делать замечанья на мою книгу, то его замфчанья выйдуть болфе зпачительны и любопытны, чёмъ онъ думаеть самъ, а мит принесутъ истинную пользу.

Итакъ, если бы случилось, что моя сердечная просьба была бы уважена моими читателями и нашлись бы изъ нихъ дѣйствительно такія добрыя души, которыя захотѣли бы сдѣлать все такъ, какъ я хочу, то вотъ какимъ образомъ они могутъ миѣ переслать свои замѣчанія: сдѣлавши сначала пакетъ на мое имя, завернуть его потомъ въ другой пакетъ, или на имя Ректора С.-Петербургскаго Университета, Его Превосходит. Петра Александровича Плетнева, адресуя прямо въ С.-Петербургскій Университетъ, или на имя Профессора Московскаго Университета, Его Высокор. Степана Петровича Шевырева, адресуя въ Московскій Университетъ, смотря по тому, къ кому какой городъ ближе

А всехъ, какъ журналистовъ, такъ и вообще литераторовъ, благодаря искренно за все ихъ прежніе отзывы о моси книгъ, которые, несмотря на нѣкоторую пеумъренность и увлеченія, свойственныя человѣку, принесли, однакожъ, пользу большую какъ головѣ, такъ и душѣ моси, прошу не оставить и на этотъ разъ меня своими замъчаніями. Увѣряю искренно, что все, что ни будетъ ими сказано на вразумленье или поученье мос, будетъ принято мною съ благодарностью.

#### II.

## ЗАМЪТКИ, ОТНОСЯЩІЯСЯ

КЪ 1-Й ЧАСТИ.

Идея города — возникшая до высшей степени пустота. Пустословіе. Силетни, перешедшія преділы. Какъ все это возникло изъ безділья и приняло выраженіе смілиного въ высшей степени, какъ люди неглуные доходять до діланія совершенныхъ глупостей.

Частности въ разговорахъ дамъ. Какъ къ общимъ силетнямъ примъщиваются частныя силетни; какъ въ нихъ не щадятъ одна другую. Какъ созидаются соображенія. Какъ эти соображенія восходятъ до верха смъшного. Какъ всъ невольно занимаются силетнями, и какого рода бабичи и юбки образуются.

Какъ пустота и безсильная праздность жизни смілняется мутною, ничего не говорящею смертью. Қакъ это страшнос событіе совершается безсмысленно. Не трогаются. Смерть поражаеть петрогающійся міръ. Еще сильпіте между тімъ должна представиться читателю мертвая безчувственность жизни.

Проходить страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта въ томъ тайна. Не ужасное ди это явленіе? Жизнь бунтующая, праздная— не страшно ди ведикое она явленье?..... жизнь. При бальномъ..., при фракахъ. при сплетняхъ и визитныхъ билетахъ никто не признаетъ смерти...

Частности. Дамы ссорятся именно изъ-за того, что одной хочется, чтобы Чичиковъ былъ тѣмъ-то, другой—тѣмъ-то, и потому принимаетъ только тѣ слухи, которые сообразны съ ея идеями.

Явленіе другихъ дамъ на сцену.

Лама пріятная во всіхъ отношеніяхъ имветъ чувственныя наклонности и любить разсказывать, какъ она иногда побъждала чувственныя наклонности, но посредствомъ ума своего, и чемъ умела не допустить до слишкомъ короткихъ съ нею изъясненій. Вирочемъ, это случилось самою собою, очень невиннымъ образомъ. До короткихъ объясненій никто не доходилъ уже потому, что она и въ молодости своей имъла что-то похожее на будочника, несмотря на вев свои пріятности и хорошія качества.—«Ніть, милая, я люблю понимаете?--сначала мужчину приблизить и потомъ удалить, удалить и потомъ приблизить». Такимъ же образомъ она ноступаеть и на балъ съ Чичиковымъ. У другихъ тоже состраиваются идеи, какъ себя вести. Одна почтительна. Двъ дамы, взявшись подъ-руки, ходили и рашились хохотать, какъ можно дольше. Потомъ нашли, что совсемъ у Чичикова нътъ манеръ . . . . хорошихъ.

Дама пріятная во всёхъ отношеніяхъ любила читать всякія описанія баловъ. Описаніе вёнскаго конгресса ее очень занимаетъ. Туалетъ любила дама, то-есть, замѣчать о другихъ, что на комъ хорошо и что не хорошо.

Спдя разсматривають входящихъ. «Н. совстмъ не умфетъ одфваться, совстмъ не умфетъ. Этотъ шарфъ такъ ей не идетъ». — «Какъ хорошо одфта губернаторская дочка....» — «Милая, она такъ гадко одфта». Ужъ если и такъ...

— Весь городъ со всѣмъ вихремъ сплетней—прообразосаніе бездѣльности жизни всего человѣчества въ массѣ. Рожденъ балъ и всѣ соединенія. Сторона главная и бальная общества. Противуположное ему прообразованіе во И (части), заиятой разорваннымъ бездъльемъ.

Какъ низвести всѣ міра бездѣлья во всѣхъ родахъ до сходства съ городскимъ бездѣльемъ? и какъ городское бездѣлье возвести до прообразованія бездѣлья міра?

Для [этого] включить все сходство и внести постепенный ходъ.

#### III.

### ОКОНЧАНІЕ ІХ ГЛАВЫ

ВЪ ПЕРЕДЪЛАННОМЪ ВИДЪ.

Судили, судили и рѣшили на томъ, чтобы разспросить нокупциковъ, у которыхъ Чичиковъ торговалъ и купилъ эти загадочныя мертвыя души. Прокурору выпалъ жребій (итти) переговорить къ Собакевичу, а предсѣдатель вызвался самъ итти къ Коробочкѣ. А потому отправимся и мы вслѣдъ за ними и посмотримъ, что такое тамъ разузнали.

#### ГЛАВА...

Собакевичь квартироваль съ супругой въ домѣ нѣсколько поодаль отъ шумныхъ мѣстъ. Домъ выбралъ этакой крѣшкій, чтобы потолокъ не проломился и можно бы въ немъ жить благополучно. Хозяинъ былъ купецъ Колотыркинъ, человѣкъ тоже прочный. Собакевичъ былъ съ супругой: дѣтей при немъ не было. Онъ началъ уже скучать и помышлялъ объ отъѣздѣ, ожидалъ только оброка за землю, когорую нанимали подъ рѣпу трое городскихъ мѣщанъ, да окончанья какого-то моднаго капота на ватѣ, который вздумала заказатъ городскому портному супруга. Онъ уже, сидя на креслѣ, начиналъ побранивать и мошенничество, и прихоть, а самъ все глядѣлъ не на жену, а на уголъ печки. Въ эго время вошелъ прокуроръ. Собакевичъ сказалъ: «Прошу», и, приподнявшись, сѣлъ опять на стулъ. Прокуроръ подошелъ къ

ручкѣ Осодулін Ивановны и, приложившись къ ней, сълътакже на стулъ. Осодулія Ивановна, получивши себѣ на руку поцѣлуй, сѣла также на стулъ. Всѣ три стула были выкрашены зеленой масляной краской, съ малеванными кувшинчиками по уголкамъ.

«Пришелъ съ вами переговорить объ дѣлѣ», сказалъ прокуроръ.

«Душенька, ступай въ свою комнату! Тамъ тебя, вѣрно. ждетъ портниха».

Өеодулія пошла въ свою комнату.

Прокуроръ началъ такъ: «Позвольте васъ спросить: какого [рода] людей продали вы Павлу Ивановичу Чичикову:»

«Какъ, какого рода?» сказалъ Собакевичъ. «На это крѣпость есть; тамъ означено, какого рода: одинъ каретникъ...»

«По городу, однакожъ», сказалъ прокуроръ, нѣсколько замявшись: «по городу разнеслись слухи...»

«Много въ городъ дураковъ, оттого и слухи», сказалъ спокойно Собакевичъ.

«Однакожъ, Михалъ Семенычъ, такіе слухи, что, просто, голова кружится: что души—не души, что цѣль совсѣмъ не та, чтобы переселить, и что самъ Чичиковъ — загадочный человѣкъ. Оказываются такія подозрѣнія... по городу пошли такіе пересуды...»

«Да позвольте спросить васъ: вы сами баба, что ли? спросилъ Собакевичъ.

Этотъ вопросъ озадачилъ прокурора. Онъ самъ у себя никогда еще не справинвалъ, баба ли онъ, или что другое.

«Вы бы съ этакими запросами посовъстились даже и приходить ко миъ», сказалъ Собакевичъ.

Прокуроръ началъ извиняться.

«Вы бы пошли къ какимъ-нибудь пряхамъ, что по вечерамъ говорятъ объ вѣдьмахъ. Ужъ если Богъ не далъ о чемъ поумнѣй завести разговоръ, пграли бы въ бабки съ малыми ребятами. Что вы въ самомъ дѣлѣ пришли смущать честнаго человѣка? Что я вамъ, въ насмѣшку, что ли? Въ службѣ своей, какъ слѣдуетъ, не упражияетесь; чтобы

отечеству какъ-пибудь послужить и на пользу ближнему, храня товаринен, о томъ не думаете: а вотъ только, чтобы быть подальше тругихъ. Куда дураки подголкнутъ, туда и илететесь. Такъ себѣ за ничто и пропадете, и добраго слѣда послѣ васъ не останется».

Прокурорь совствъ не нашелся, что отвъчать на такое неожиданное поучение. Разонтый въ прахъ и уничтоженный, пошелъ онъ отъ Собакевича: а Собакевичь ему вслъдъ: «Убирайся себъ, собака!»

Въ это время вошла Осодулія. «Что это отъ тебя прокуроръ такъ скоро вышель?» сказала она.

«Угрызенье совъсти ощутиль, такъ и вышель», сказаль Собакевичъ. «Вотъ тебъ, душа моя, въ глазахъ примъръ. Какой старый человъкъ, ужъ и волосъ съдой въ головъ, а я знаю, что онъ до сихъ поръ по чужимъ женамъ ходитъ. У нихъ ужъ обычай у всъхъ; собаки всъ. Мало того, что даромъ бременятъ землю, да еще дъла такія дълаютъ, что ихъ всъхъ бы въ одинъ мынокъ да въ воду! Весъ городъразбойничий вертенъ. Не зачъмъ намъ знъть оставаться больше, уфдемъ!»

Супруга хотѣла было представить, что еще не готовъ капотъ и пужно купить для праздника какія-то ленты на
ченцы, но Собакевичь сказаль: «Это, душа моя, все мотныя выдумки: онѣ тебя къ тобру не доведуть». Вельть собирать все въ дорогу: самъ ношель, вмѣстѣ съ кваргальнымъ, къ мѣщанамъ и взялъ съ нихъ оброкъ за рѣпу: потомъ зашелъ къ портияхѣ и взялъ капотъ не ющитыи, такъ,
какъ быль въ работѣ, съ воткиутой иголкой и ниткой, съ
тъмъ, чтобы тошить его въ деревиѣ, и выъхаль изъ горога, приговаривая, что опасно даже заъзкать въ этотъ
[горотъ], потому что мошениякъ сизитъ на мошениякъ и
можно легко самому погрязнуть вхъстъ съ вими во всякихъ
порокахъ.

Прокуроръ между тъмъ такъ былъ селдаченъ прісмомъ Собакевича, что педоумъвалъ, какъ и раз казань объздомъ председателю.

Но и председатель тоже немного успёль въ объясненьяхъ. Начать съ того, что, повхавши на дрожкахъ, попалъ онъ въ такой грязный и узкій персулокъ, что во всю дорогу то правое колесо выше лѣваго, то лѣвое выше праваго. Отъ этого ударилъ онъ самого себя весьма (сильно) палкой въ подбородокъ, потомъ затылкомъ..... и, въ заключенье, забрызгался грязью. Въёхаль онь къ протопону среди чавканья, шленанья грязи, свиного хрюканья. Оставивши дрожки и пробравшись пѣшкомъ, позади всякихъ клѣтуховъ, вступилъ, наконецъ, въ сфии. Здъсь онъ прежде спросиль полотенце и вытерь лицо. Коробочка встрытила его такъ же, какъ и Чичикова, съ тъмъ же меланхолическимъ видомъ. На шев у ней было что-то наверчено, въ родъ фланели. Въ компатъ было безчисленное множество мухъ и какос-то отравительное для нихъ блюдо, къ которому онв, казалось, уже привыкли. Коробочка попросила его садиться.

Председатель, начавши сначала тёмъ, что зналъ нёкогда ея мужа, потомъ вдругъ перешелъ къ такому вопросу: «Скажите, пожалуйста, точно ли къ вамъ, въ ночное время, съ пистолетомъ въ руке, пріёзжалъ одинъ человекъ, покушавшійся васъ убить, если вы не отдадите какихъ-то душъ? И не можете ли вы объяснить намъ, какое было его намёренье?»

«Да ужъ какъ не могу! Возьмите вѣдь мое положеніе: двадцать пять рублей бумажками! Вѣдь я не знаю, право: я вдова, я человѣкъ неопытный; меня не трудно обмануть въ дѣлѣ, въ которомъ я, признаться вамъ сказать, батюшка, ничего не знаю. Пенькѣ-то я знаю цѣну, сало тоже продала третья»...

«Да разскажите прежде пообстоятельние: какъ это? Пистолоты при немъ были?»

«Ивть, батюшка, пистолетовъ, оборони Богъ, я не видала. А мое дёло вдовье—я не могу знать, почемъ ходятъ мертвыя души. Ужъ, батюшка, не оставьте, поясните, по крайней мърѣ, чтобы я знала цѣну-то настоящую».

- «Какую цьну? Что за цьна, матушка? Какая цьна?».
- «Да мертвая-то душа почемъ теперь хозитъ?»
- «Да она дура отъ роду или рехнулась», подумаль предевдатель, глядя ен въ глаза.
- «Чтò-жъ, двадиать иять рублей? Вѣдь я не знаю: можетъбыть, онѣ иятьдесятъ или больше».
- «А покажите бумажку», сказаль предсъдатель и посмотрубль ее противъ свъта, не фальшивая ли. Но бумажка была какъ бумажка.
- «Да разскажите же вы, какъ онъ у васъ купилъ? что куиилъ? Я въ голову... ничего не могу сообразить...»
- «Купилъ», сказала Коробочка, «Да вы-то, батюнка, что-жъ вы-то не хотите мит сказать, ночемъ ходитъ мертвая душа, чтобъ я знала настоящую цтну мертвыхъ душъ?»
- «Да помилуйте, что это вы говорите! Гді-жь видано, чтобы мертвыхъ продавали?»
  - «Да что-жъ вы цѣны не хотите сказать?»
- «Да чго-жъ цѣны? Помилуйте, какая цѣна! Скажите мнѣ серьезно: какъ было дѣло? Угрожалъ онъ вамъ чѣмъ, хотѣлъ обольстить?»
- «Изтъ, батюнка: да вы, право... Теперь я вижу, что вы тоже покупикитъ».—И посмотръла полозрительно въ глаза.
  - «Да я предсъдатель, матушка, здышней палаты...»
- «ИБтъ, батюнка, какъ хотите, вы это ужъ того... изволите такъ... хотите сами меня обмануть. Да вѣть что-жъ вамъ изъ того? вѣдь вамъ же хуже. Я бы вамъ продада и изписькъ [перьевъ]: у меня о Рождествѣ и итичьи перья будутъ».
- «Матушка, говорю вамъ, что я предсклатель. Что мнк ваши птичьи перья? Не покупаю инчего».
- Да въдь торгъ— честное дъло з. продолжила Коробочка. «Сегодня я тебъ, завтра ты миъ продащь. Что-жъ, сели мы станемъ этакъ другъ друга обманывать, за гть-жъ и правза тогда? Въдь это передъ Богомъ грѣхъ».
  - «Матушка, я не покупщикъ, я предсътатель!»
  - «Да Богъ знаетъ. Можетъ-быть, вы и предскаете: выдь

я не знаю. Что-жъ? Я вдова. Да что-жъ вы такъ разсирашиваете? Нѣтъ, батюшка, я вижу, что вы сами... того... хотите купить ихъ».

«Матушка, я вамъ совътую полъчиться», сказалъ предсъдатель, разсердившись. «У васъ вотъ недостаетъ...» сказалъ онъ, постучавши себя нальцемъ по лбу, и вышелъ отъ Коробочки.

Коробочка такъ на этомъ и осталась, что это былъ покупщикъ, и удивлялась только тому, какой сердитый сталъ народъ на бѣломъ свѣтѣ и какъ трудно бѣдной вдовѣ. Предсѣдатель изломалъ колесо въ дрожкахъ и забрызгался венючею грязью. Вотъ все, что пріобрѣтъ онъ въ этой неудачной экспедиціи, включая сюда разбитый налкою подбородокъ. Подъѣзжая къ дому, встрѣтилъ онъ прокурора, который тоже ѣхалъ на дрожкахъ не въ духѣ, новѣсивши [голову].

«Ну, что узнали отъ Собакевича?»

Прокуроръ повъсиль голову и сказалъ: «Во всю жизнь не былъ трактованъ»...

- «А что?»
- «Оплевалъ совсѣмъ», сказалъ прокуроръ съ огорченнымъ видомъ.
  - «Какъ?»
- «Говорить, что на служов отъ меня проку неть: ни одного доноса не подаль на товарищей. Въ другихъ местахъ прокуроръ, что неделя, посылаетъ доносъ; я выставляль: «челъ» на всякомъ листкв, даже и тогда, когда иной разъ и следовало об подать доносъ, не задерживаль ни одной бумаги».

Прокуроръ истинно сокрушался.

- «Такъ что-жъ онъ объ Чичиковѣ говоритъ?» сказалъ предебдатель.
- «Что говорить? Бабами назваль всёхъ, обругаль дураками».

Представатель задумался. Въ это время подъбхали третьк дрожки; на нихъ сидблъ вице-губернаторъ.

«Господа! я толжень васъ извъстить, что нужно быть осторожну. Говорять, дъйствительно въ нашу губернію назначается генераль-губернаторъ». И предсътатель и прокуроръ разниули ротъ. Предсътатель подумаль про себя: «Вотъ встати прівлеть на расхлебки! Заварили сунъ такон, что чорть и вкусъ въ немъ какой отыщеть! Увилить, какая безголочь въ гороль!»

Одно за тругимъ! - подумалъ огорченими прокуроръ.

«Не знасте о томъ ничего, кто назначенъ въ генералъгубернаторы, какого нрава, какого свойства?»

«Ничего еще неизвъстно», сказалъ (вице-губериаторъ).

Въ это время подъбхалъ на дрожкахъ почтмейстеръ.

«Госнода! могу васъ позтравить съ генералъ-губернаторомъ».

«Слышали, да вѣдь еще неизвѣстно», сказалъ вице-губернаторъ.

«Извістно даже и кто», сказалъ почтменстеръ: «князь Однозоровскій-Чементинскій».

«Что-жъ соворять?»

«Строжайний человъкъ, судырь мой», сказаль почименстеръ: «дальновиднъйний и крутъйшаго права. Былъ опъ прежде въ какомъ-то этакомъ, понимаете, казенномъ большомъ построении. Завелись тамъ кое-какие гръхи. Всъхъ, сударъ, распушилъ, стеръ въ прахъ, такъ что, понимаете, и подметать было нечего».

«А здѣсь въ городѣ вѣтъ никакой надобности въ строгихъ мѣрахъ».

«Палата, судырь мой, свътъній: человъкъ размъра, поинмаете, колоссальнаго!» продолжаль почтменстеръ, «Случилось отинъ разъ...»

«О шакожъ», сказаль почтмейстеръ; мы говоримъ на улинъ при кучерахъ. Лучие-жъ завлемъ».

Вст опоминансь. А ужъ на улинт собрались наблютатели и глятым, разинувъ рты, на разговаривающихъ съ четырехъ дрожекъ. Кучера закричали, и четверо дрожекъ потянулись къ предсъдателю.

«Кстати чортъ принесъ этого Чичикова», думалъ предсѣдатель, снимая съ себя въ передней забрызганную грязью шубу.

«У меня идетъ кругомъ голова», говорилъ [прокуроръ], снимая съ себя шубу.

«Я все не могу разобрать этого діла», сказаль вице-губернаторь, скидая шубу.

Почтмейстеръ ничего не сказалъ, сбросилъ просто.

Вошли въ комнату, гдѣ вдругъ явилась закуска. Губернскія власти [не обходятся] безъ закуски, и если въ губерніи хоть два чиновника сойдется, самъ-третей является закуска.

Предсъдатель подошелъ и налилъ себъ самой горькой полынной водки, сказавини: «Я, хоть убей, не знаю, кто таковъ этотъ Чичиковъ».

«Я и подавно», сказалъ прокуроръ. «Этакого запутаннаго дѣла я и въ бумагахъ не читывалъ, и не имѣю духу приступить...»

«А какъ человъкъ между тъмъ... свътскаго лоску», сказалъ почтмейстеръ, наливая сначала темной и розовой и составивъ себъ смѣсь изъ разныхъ водокъ: «очевидно былъ въ Парижъ. Я думаю, что едва ли не дипломатикомъ служилъ».

«Ну, господа!» сказалъ въ это время, входя, полицеймейстеръ, извъстный благотворитель города, любимецъ купечества и чудотворецъ въ угощеніяхъ: «Господа! о Чичиковѣ я ничего не могъ узнать. Въ собственныхъ бумагахъ его порыться не могъ: изъ комнаты не выходитъ, чѣмъ-то заболѣлъ. Разсирашивалъ людей. Лакей пришелъ Петрушка, кучеръ Селифанъ. Первый былъ не въ трезвомъ состояніи, да и всегда былъ таковъ». Ири этомъ полицеймейстеръ подошелъ къ водкѣ и составилъ смѣсь изъ трехъ водокъ. «Петрушка говоритъ, что баринъ какъ баринъ, водился съ подьми, кажется, хорошими: съ Перекроевымъ... Назвалъ много помѣщиковъ—все коллежскіе и статскіе совѣтники. Кучеръ Селифанъ — «пеглунымъ человѣкомъ», говоритъ,

«показывался всёми за то, что службу хороше исполнилъ. Былъ въ таможие, при какимъ-то казеннымъ построикамъ«, а вт. какимъ именно—не могъ сказать. Лошади три: «одна куплена», говоритъ. «три года назадъ тому: сърая люворитъ. «вымънена на сърую, третья куплена... А самъ Чичиковъ дънствительно называется Павелъ Ивановичъ и точно коллежскій совътникъ».

Всь чиновники задумались.

«Порядочный человъкъ, и коллежскій совътвикъ», подумаль прокуроръ: «и ръшиться на такое дъю, какъ увозить губерна горскую дочку, или возымъть безуміе покупать мертвыя [души], пугать по ночамъ спокойныхъ престарълыхъ помъщипъ—это прилично какому-нибудь гусарскому юнкеру, а не коллежскому совътнику».

«Если коллежскій сов'єтникъ, какъ же пуститься въ такое уголовное преступленіе, какъ д'влать бумажки!» подумалъ вице-губернаторъ, который быль самъ коллежскій сов'єтникъ, любилъ перать на флейті и душу скорій иміль склонную къ искусствамъ изящнымъ, а не къ преступленью.

«Воля ваща, господа, а это діло какъ-нибудь нужно кончить: прійдеть генераль-губернаторъ, увидить, что у насъ, просто, чорть знаеть что».

«Какъ же вы думаете поступить?»

Полицеймейстеръ: «Я думаю, надобно поступить рѣшительно».

- «Какъ же рѣнительно?» сказалъ предсѣдатель.
- Задержать его, какъ подозрительнаго челевѣка».
- «А если онъ насъ задержитъ, какъ подозрительныхъ людей:» «Какъ такъ?»
- «Пу, а если онъ подосланъ? Пу, что если онъ съ тайными порученьями? Мертвыя души! Гмъ! Будто купить, а, можетъ-быть, это—розыскание обо всъхъ тъхт умершихъ, о которыхъ было подано—«отъ неизвъстныхъ случаевъ?»

Эти слова погрузили всёхъ въ молчаніе. Прокурора эти слова поразили. Председатель тоже, сказавани ихъ, затумался. Обёнмъ прінти...

«Что-жъ, какъ поступить, господа?» сказалъ полицеймейстеръ, благотворитель [города] и благодътель купечества, и, произведши смъшеніе водки сладкой [и] горькой, выпилъ, закусивши.

Человъкъ подалъ бутылку мадеры и рюмки.

«Я, право, не знаю, какъ поступить», (сказалъ предсѣдатель).

«Господа!» сказалъ почтмейстеръ, выпивши рюмку мадеры и засунувши въ ротъ ломоть голландскаго сыру съ балыкомъ и масломъ: «я того миѣнія, что это дѣло хорошенько нужно изслѣдовать, разобрать хорошенько, и разобрать камерально, — сообща, собравшись всѣмъ, какъ въ англійскомъ парламентѣ, понимаете, чтобы досконально раскрылось до всѣхъ изгибовъ, понимаете».

«Что-жъ, соберемся», сказалъ полицеймейстеръ.

«Да», сказалъ председатель: «собраться и решить вкупе, что такое Чичиковъ».

«Это благоразумнъе всего-ръшить, что такое Чичиковъ».

«Да, отберемъ мнѣнья у всѣхъ и рѣшимъ, что такое Чичиковъ».

Сказавии это, вст въ одно время пожелали выпить шампанскаго и разошлись довольные ттмъ, что комитетъ этотъ все объяснитъ и покажетъ ясно и досконально, что такое Чичиковъ.

#### IV.

## ПОВЪСТЬ О КАПИТАНЪ КОПЪЙКИНЪ.

## А. Одна изъ первоначальныхъ редакцій.

«Послѣ кампаніп двѣнадцатаго года, сударь ты мой»,— такъ началъ почтмейстеръ, несмотря на то, что въ комнатѣ сидѣлъ не одинъ сударь, а цѣлыхъ шестеро,—«послѣ кампаніи двѣнадцатаго года вмѣстѣ съ ранеными присланъ былъ и капитанъ Копѣйкинъ. Подъ Краснымъ ли, или подъ

Лейнцигомъ, только, сударь мон. вы можете себф представить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сльлано было насчеть раненыхъ никакихъ, знаете, этакихъ распоряженій; этотъ какой-нибудь инвалидный каниталь быль уже заведень, можете вообразить себь, въ изкоторомъ родь, гораздо посль. Капитанъ Конфикинъ визитъ: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, лъвая. Навъдался было домон къ отцу; отепъ говоритъ: Миъ печъмъ тебя кормить: я», можете представить себъ, «самъ едва достаю хльбъ». Воть мой канитанъ Коньикинъ рыпился отправиться, сударь мой, въ Истероургъ, чтобы просить государя, не будеть ли какой монаршей милости: что вотъ де такъ и такъ, въ нъкоторомъ родь, такъ сказать. жизнію жертвоваль, проливаль кровь... Ну, какъ-то тамъ. знаете, съ обозами или фурами казенными -словомъ, сударь мой, дотащился онъ кое-какъ до Петербурга. Пу. можете представить себь: этакой, какой-инбудь, то-есть, капитанъ Конъйкинъ и очутился вдругъ въ столицъ, которой подобной, такъ сказать, исть въ мірь. Вдругъ передъ нимъ свътъ, такъ сказать, иткоторое поле жизни, (какъ) сказочная Шехерезада, понимаете, этакая. Вдругь какой-шном в этакой, можете представить себь, Невскій проспектъ, или тамъ, знаете, какая-инохдь Гороховая, чортъ возьми, или тамъ этакая какая-нибудь Литейная; тамъ шинцъ этакон какой-нибудь въ воздуха; мосты тамъ висятъ этакимъ чортомъ, можете представить себь, безъ всякаго, то-есть, прикосновенія—словомъ, Семирамида, сударь, да и полно. Понатолкался было насчеть квартиры, только все это кусается странию: гардины тамъ, шторы, понимаете, ковры — Персія такая; иу, просто, то-есть, идень по улиць, а ужъ носъ твой такъ и слышитъ, что нахиетъ тысячами; а у моего капитана Конбикина весь ассигнаціонный банкъ, нонимаете, состоить изъ какихъ-инохдь четырехъ синенькихъ. Иу. какъ-то тамъ приотился въ Ревельскомъ трактирк за рубль въ сутки; объть – щи этакіе, кусокъ битой говянивы. Ну, заживаться, видить, нечего; на другой же день, сударь мон.

рышился итти къ министру. А государя, нужно вамъ знать, въ то время не было еще въ столицъ; войска, можете себъ представить, еще не возвращались изъ-за границы. Копъйкинъ мой, вставшій поранте, поскребъ себт лівой рукой бороду, потому что платить цырюльнику-все это составить, въ нѣкоторомъ родѣ, счетъ, натянулъ свою мундиришку и на деревяжки своей, можете вообразить, отправился къ министру. Разспросилъ у будочника квартиру. «Вонъ», говорить—указаль ему домъ на Дворцовой набережной: избенка, понимаете, мужичья; стеклышки въ окнахъ, можете себъ представить, полуторасаженныя зеркала, все это мраморъ, вездѣ металлическія галантереи. Какая-нибудь ручка у дверей, что нужно, знаете, заобжать прежде въ мелочную лавочку, да купить на грошъ мыла, да прежде часа два тереть имъ руки, да потомъ уже рѣшишься ухватиться за нее. Словомъ, сударь мой, гебены, лаки такіе, что просто, въ нѣкоторомъ родъ, ума номраченіе. Одинъ швейцаръ уже смотритъ генералиссимусомъ: вызолоченная булава, графская физіогномія, какъ откормленный жирный монсъ какойнибудь, батистовые воротнички, канальство!.. Копфикинъ мой встащился кое-какъ съ своей деревяжкой въ пріемную, прижался тамъ въ уголку себъ, чтобы не толкнуть локтемъ, можете себф представить, какую-нибудь Америку или Индію-раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу этакую. Ну, разумбется, что онъ настоялся тамъ вдоволь, потому что, можете представить себф, пришель еще въ такое время, когда министръ, въ нъкоторомъ родъ, едва поднялся съ постели, и камердинеръ, можетъ-быть, поднесъ ему какую-нибудь серебряную лоханку для разныхъ, понимаете, умываній этакихъ. Ждетъ мой Контикинъ часа четыре, какъ вотъ входить, наконецъ, адъютанть или тамъ другой дежурный чиновникъ: «министръ», говоритъ, «сейчасъ выйдеть въ пріемную». А въ пріемной ужъ, понимаете, народу, какъ бобовъ на тарелкъ, все это четвертаго класса, полковники, а кое-гдф и толстые золотые макароны на эполетахъ-генералитеть, словомъ, такой... Наконецъ, ми-

нистръ выходить. Пу, полошель къ одному, къ другому: Зачемъ вы? живмъ вы? что вамъ уголно? Паконенъ къ Конфикиих. Конфикинъ, собравнись съ духомъ: «Такъ и такъ, ваше превосходительство, продивалъ, въ ибкоторомъ роть, провь, линился, такъ сказать, руки и ноги, работать не могу -- осмышлея просить монаршей милости. Министръ видитъ: человъть на деревяжкъ, и правый рукавъ нустои пристегнуть къ мунтиру: хорошо», говорить, «нонавъдантесь на-дияхъ». Вотъ, сударь мои, не проино четырехъ или пяти инеи, мои Конвикинъ является опять. Министръ, понимаете, тогчасъ его узналъ: «а!, товория s: на этогъ разъ ничего не могу вамъ сказать, какъ только то. что вамъ нужно бутеть ожидать прівда госутаря: года. безъ сомивнія, будуть ствланы распоряженія насчеть раиеныхъ, а безъ монаршен, такъ сказать, воли я инчего не могу сублать». Поклонъ, понимаете, и-прошанте, Конбикинъ мой, можете вообразить себь, вышель въ положении. въ иткоторомъ родъ, сомнительномъ, не получивши, такъ сказать, ин да, ин ивть. А между твмъ, можете вообразить себь, столичиая жизнь становится для него съ каждымъ часомъ затруднительнъе. Думаеть сеоф: «поиду опять къ министру: какъ хотите, ваше высокопревосходительство. последній кусокъ товдаю: не поможете, толжень умереть. въ искоторомъ родь, съ голода». Приходить, — говорять: «нельзя, министръ не принимаетъ, приходите завтрая: на другой день-тоже, а швенцарь на него просто и смотрыть не хочеть. У моего Конвакина всего-на-всего остается какон-иноудь полтинингь. То, бывало, Билль ши, говятины кусокъ, а теперь въ давочкъ возьметъ какую-инфуль селе их или отуренъ соленый та хльба на нва грени словомъ, голодаеть общията, а между тымы анистить, просто, волчія, Проходить мимо этакого какого-нибудь ресторана, новардтамъ собака, можете себъ представить, иностранень, быль на немъ чистъншее голланиское, работаеть тамъ фензервъ какон-инохдь, котлетки съ трюфелями словомъ, разсунеделикасеть такон, что просто ссоя, то-есть, събль ого апис-

тита. Пройдеть ли мимо Милютинскихъ лавокъ, тамъ изъ окна выглядываетъ, въ некоторомъ роде, семга этакая, вишенки-по пяти рублей штучка, арбузь-громадище, дилижансъ этакой, высунулся изъ окна и, такъ сказать, ищетъ дурака, который бы занлатиль ето рублей, -словомь на всякомъ шагу соблазнъ такой-слюнки текутъ, а онъ слышитъ между тЕмъ все: «завтра». Такъ можете вообразить себъ. каково его положеніе: туть съ одной стороны, такъ сказать, семга и арбузъ, а ему подносять все одно и то же блюдо: «завтра». Наконецъ, сделалось бедняге, въ некоторомъ роде, невтериежъ: ръшился, во что оы ни стало, пролъзть къ министру. Дождался у подъвзда, не пройдеть ли еще какой проситель, и тамъ съ какимъ-то генераломъ, нонимаете, проскользнуль со своей деревяжкой въ пріемную. Министръ, но обыкновенію, выходить: «зачьмъ вы? зачьмъ вы?» «А!» говорить, увидъвши Конфикина: «въдь я уже объявиль вамъ, что вы должны ожидать решенія». — «Помилуйте, ваше высокопревосходительство: не имбю, такъ сказать, куска хлъба»... «Что-жъ дълать? Я для васъ ничего не могу сдълать, старайтесь, покамфстъ, номочь себф сами, ищите сами средствъ». — «Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, въ нѣкоторомъ родѣ, судить, какія средства могу сыскать, не имъя ни руки, ни ноги». Онъ-то хотъль прибавить: «а носомъ и подавно ничего не сделаень, только развѣ высморкаешься, да и для того нужно купить илатокъ». Только министръ, сударь мой,-или ужъ онъ ему надовль такъ, или въ самомъ деле онъ, можетъ, занятъ быль дізами государственными. — началь, можете себіз представить, сердиться. «Ступайте же», говорить, «у меня много такихъ, какъ вы, ожидайте спокойно». А мой Конъйкинъ, голодъ, знаете, пришнорилъ его: «какъ хотите», говоритъ, «ваше высокопревосходительство, не сойду съ м'юта до тъхъ поръ, пока не дадите надлежащей резолюціи». II, сударь мой! Можете себъ представить, министръ вышелъ изъ себя. Въ самомъ дълъ, до тъхъ норъ, можетъ-быть, еще не было въ лѣтонисяхъ міра, такъ сказать, чтобы какойином нь Конфикинъ осмышлен такъ говорить съ министромы. Можете себф представить, каковъ должевъ быть разсерженный министръ, такъ сказать, госутарственный человъкъ, в :ивкоторомъ родв. «Грубіянк!» закричаль онь. Гль фельть» егерь? Позвать фельтъ-егеря, препроволить его», товорить. съ фельтъ-егеремъ на мъсто жительства». А фельтъ-стерь ужъ тамъ, понимаете, и стоитъ: трехъ-аршинный мужичина вакон-вибудь; ручища у него, можете вообразать, самон натуров устроена для яминиковъ--словомъ, дантистъ этаков... Воть его, раба Божія, схватили, суларымой, на възглявах съ фельтъ-егеремъ. «Иу». Конфикинъ пумаетъ, чно краинси мъръ не нужно илатить прогоновъ, спасио́о и за то . Вотт онъ, сударь мон, вдеть на фельть-стерв, та, Блучи на фельдъ-егерф, въ нъкоторомъ родь, такъ сказать, разсуждаеть самъ себь: Когта министръ , говоритъ, самъ сказаль, чтобы я поискаль средствъ помочь себъ-хороноговорить, «я», говорить, «наиду средства». Пу, ужь какт только его доставили на мъсто и кула именно прикежли вичего этого неизвъстно. Такъ, понимаете, и слухи о вапитань Кольшины канули въ ръку жовенія, въ какуюино́у в этакую лету, какъ называють поэты. По, позвольте, госнота, вотъ гутъ-то и начинается, можно сказать, инть завязки романа. Итакъ, ку на дълся Конънкинъ-исизвъстног но не прошло, можете представить себь, изухь мажневь. какъ появилась въ рязанскихъ льсахъ щанка разбочниковъ. и атаминъ-то этоя визнан быль, сутарь мон. во это двугой. какъ нашъ капитанъ Конънкинъ. Набраль исъ различъ билыхъ содить ибкоторымь образомъ бавау иблуго, дле омло, можете себь представить, догчась пость воины: в епривыкло, зичете, въ распускион жкани, вечсом жизив конвика, забубеннь везть такон, хить спина ис ристи— дъ вомъ, сутарь мой, у него просто армія. По пірогамь никазінн пробаза пътъ, и все это собствения, для сказать устромлено на одно только казенное. Если пробламовићи по какон-нио́удь своен надобности иу, спростть тольне. Этчьяться на и ступан своем дорогов. А казы сользо вановнибудь фуражъ казенный, провіантъ или деньги-словомъ, все, что носить, такъ сказать, имя казны-спуска никакого. Иу, можете себъ представить, казенный карманъ опустошается ужасно. Услышить ли, что въ деревив приходить срокъ платить казенный оброкъ, онъ ужъ тамъ. Тотъ же часъ требуетъ къ себъ старосту: «подавай, братъ, казенные оброки и подати». Ну, мужикъ видитъ: этакой безногій чортъ, на воротникъто у него, понимаете, жаръ-птица, красное сукно-пахнетъ, чортъ возьми, оплеухой, «На, батюшка, вотъ тебъ, отвяжись только». Думаетъ: «ужъ върно какой-нибудь капитанъ-исправникъ, а, можетъ, еще и хуже. Только, сударь мой, деньги, понимаете, приметь онъ, какъ следуеть, и туть же крестьянамь пишеть расписку, чтобы, нфкоторымъ образомъ, оправдать ихъ: что деньги точно, молъ, взяты и подати сполна всв выплачены, а приняль воть такой-то капитанъ Копфикинъ; еще даже и нечать свою приложитъ-словомъ, сударь мой, грабить, да и полно. Посыланы были нъсколько разъ команды изловить его, но Коивакинъ мой и въ усъ не дуетъ. Голодеры, понимаете, собрались все такіе.... Но наконець, можеть-быть, испугавинсь, самъ видя, что дёло, такъ сказать, заварилъ не на инутку и что преследованія ежеминутно усиливались, а между тъмъ деныконокъ у него набрался капиталецъ порядочный, онъ, сударь мой, за границу, и за границу-то, сударь мой, понимаете, въ Соединенные Штаты. И пишетъ оттуда, сударь мой, письмо къ государю краснорфчивфишее, какъ только можете вообразить. Въ древности Илатоны и Демосоены какіе-нибудь-все это, можно сказать, трянка, дьячокъ въ сравнении съ нимъ. «Не подумай, государь», говоритъ: «чтобъ я того и того»... Круглоту періодовъ запустиль такую... «Необходимость», говорить, «была причиною моего ноступка; проливаль кровь, не щадиль, некоторымь образомъ, жизни, и хлеба, какъ бы сказать, для пропитанія нетъ теперь у меня. Не наказуй», говорить, «монхъ сотоварищей, потому что они невинны, ибо вовлечены, такъ сказать, собственно мною, а окажи, лучше монаршую свою

милость, чтобы виредь, то-есть, если тамъ попадутся раненые, такъ чтобы примъромъ за ними этакое, можете себф представить, смотръще...» — словомъ, краснорфиво необыкновенно. Иу, государь, понимаете, быль тропуть. ствительно его монаршему сердцу было прискорбио: хотя онъ, точно, былъ преступникъ и достоинъ, въ ибкоторомъ родь, смертельнаго наказанія, по. видя, такъ сказать, какъ можеть невинный иногда произойти — подобное упущение. да и невозможно впрочемъ, чтобы въ тогданнее смутное время все было можно вдругь устроить, одинь Богь, можно сказать, только развѣ безъ проступковъ, — словомъ, сударь мой, государь изволиль на этотъ разъ оказать безиримфрное великодущіе: новельль остановить пресльдованіе виновныхъ, а въ то же время издалъ строжайшее предписаніе составить комитеть исключительно съ темъ, чтобы заняться улучшеніемъ участи всьхъ, то-есть, раненыхъ — и воть, сударь мой, это была, такъ сказать, причина, въ силу которой положено было основание инвалидному капиталу, обезнечившему, можно сказать, теперь раненыхъ совершенно, такъ что подобнаго понеченія дъйствительно ви въ Англіи, ни въ разныхъ другихъ просвъщенныхъ государствахъ не имфется. Такъ вотъ кто, сударь мой, этотъ канитанъ Коивакинъ. Тенерь, я полагаю, вотъ что: въ Соединенныхъ Штатахъ денежки опъ. безъ сомивнія, прожиль, да воть и воротился къ намъ, чтобы еще какъ-инбудь попробовать, не удастся ли, такъ сказать, въ ифкоторомъ родь, новое предпріятіе.

## В. Редакція, зачеркнутая цензоромъ.

«Иослё камианій двёнадцатаго года, сударь ты мой».—
такъ началь почтмейстеръ, несмотря на го, что въ комнатв сидёль не одинъ сударь, а пёлыхъ шестеро,—«после камианій двёнациатаго года, вмёстё съ ранеными присланъ быль и капитанъ Конейкинъ. Подъ Краснымъ ли, или подъ Лейнингомъ, только, можете всобразить, ему ото-

рвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сдилано было насчеть раненыхъ никакихъ, знаете, этакихъ распоряженій: этотъ какой-нибудь инвалидный капиталь быль уже заведень, можете представить себь, въ нъкоторомъ родь, гораздо посль. Капитанъ Копфикинъ видитъ: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, лѣвая. Навѣдался было домой къ отцу; отецъ говоритъ: «Мив нечвиъ тебя кормить, я», можете представить себt, «самъ едва достаю хлѣбъ». Вотъ мой капитанъ Копъйкинъ ръшился отправиться, сударь мой, въ Петероургъ, чтобы просить государя, не будеть ли какой монаршей милости: «что вотъ де, такъ и такъ, въ нѣкоторомъ родь, такъ сказать, жизнію жертвоваль, проливаль кровь»... Ну, какъ-то тамъ, знаете, съ обозами или фурами казенными, словомъ, сударь мой, дотащился онъ кос-какъ до Петербурга. Ну, можете представить себъ, этакой какойнибудь, то-есть, капитанъ Копфйкинъ и очутился вдругь въ столиць, которой подобной, такъ сказать, ньтъ въ мірь! Вдругъ передъ нимъ-свъть, такъ сказать, ибкоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдругъ какой-нибудь этакой, можете представить себь, Певскій проспекть, или тамь, знаете, какая-нибудь Гороховая, чорть возьми! или тамъ этакая какая-нибудь Литейная; тамъ шинцъ этакой какойнибудь въ воздухф; мосты тамъ висять этакимъ чортомъ, можете представить себф, безъ всякаго, то-есть, прикосновенія—словомъ, Семпрамида, сударь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, нонимаете, ковры-Персія цаликомъ: ногой, такъ сказать, попираещь капиталы. Ну, просто, то-есть, идешь по улицъ, а ужъ носъ твой такъ и слышитъ, что нахнетъ тысячами; а у моего капитана Конъйкина весь ассигнаціонный банкъ, понимаете, состоить изъ какихъ-нибудь десяти синюхъ. Ну, какъ-то тамъ пріютился въ Ревельскомъ трактирѣ, за рубль въ сутки: объдъ — щи, кусокъ битой говядины. Вядить, заживаться печего. Разепросилъ, куда обратиться. Говорятъ, есть, въ нъкоторомъ родь, высшая комиссія, правленье, понимаете,

этакое, и начальникомъ генералъ-аншефъ такой-то. А государя, нужно вамъ знать, въ то время не было еще въ столиць; воиска, можете себъ представить, еще не возвращались изъ Парижа, все было за границей. Конфикинъ мой. вставшій поранже, поскребъ себф лфвои рукой бороду.-потому что илатить цырюльнику-это составить, въ и которомъ родь, счетъ. -- натащилъ на себя мундиринка и на деревяжить своей, можете вообразить, отправился ит самому начальнику, къ вельможѣ. Разспросилъ квартиру. «Вонъ», говорять, указавъ ему домъ на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки въ окнахъ, можете себв представить, полуторасаженныя зеркала, такъ что вазы и все, что тамъ ни есть въ комнатахъ, кажутся какъ бы въ-наружь: могь бы, въ некоторомъ роде, достать съ улицы рукой; драгоцфиные марморы на стфиахъ, металлическія галантерен, какая-нибудь ручка у дверей, такъ что нужно, знаете, забѣжать напередъ въ мелочную давочку, да кунить на грошть мыла, да прежде часа два тереть имъ руки, да потомъ уже рѣшишься ухватиться за нее — словомъ: лаки на всемъ такіе — въ иткоторомъ родь, ума помраченіе. Одинъ швейцаръ уже смотритъ генералиссимусомъ: вызолоченная булава, графская физіогномія, какъ откормленный жирный монсъ какой-нибудь; батистовые воротинчки, канальство!... Конфикинъ мой встащился кое-какъ съ своей деревяжкой въ пріемную, прижался тамъ въ уголку себь, чтобы не толкнуть локтемь, можете себь представинь. какую-нибудь Америку или Индію - - раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу этакую. Ну, разумжется, что онъ настоялся тамъ вдоволь, нотому что, можете представить себф, пришель еще въ такое время, когда генераль, въ ивкоторомъ родв, едва поднялся съ постели, и камердинеръ. можетъ-быть, поднесъ ему какую-инбуть серебряную доханку для разныхъ, понимаете, умывания этакихъ. Жисть мон Конкикинъ часа четыре, какъ вогъ входитъ, наконенъ, адъютанть или тамъ другой дежурный чиновникъ. «Генералъ», говоритъ, «сейчасъ выйдетъ въ пріемную». А въ

пріемной ужъ народу, какъ бобовъ на тарелкѣ. Все это не то, что нашъ братъ холопъ, все четвертаго или пятаго класса, полковники, а кое-гдв и толстый макаронъ блестить на эполеть-генералитеть, словомъ, такой. Вдругь въ комнатъ, понимаете, пронеслась чуть замътная суета, какъ энръ какой-нибудь тонкій. Раздалось тамъ и тамъ: «шу, щу», и, наконецъ, тишина настала страшная. Вельможа входить. Ну... можете представить себв: государственный человькъ! Въ лиць, такъ сказать... ну, сообразно съ званіемъ, понимаете... съ высокимъ чиномъ... такое и выраженье, нонимаете. Все, что ни было въ передней, разумъется, въ ту же минуту въ струнку, ожидаетъ, дрожитъ, ждетъ решенья, въ некоторомъ роде, судьбы. Министръ или вельможа подходить къ одному, къ другому: «Зачемъ вы? зачемъ вы? что̀ вамъ угодно? какое ваше дѣло?» Наконецъ, сударь мой, къ Коивикину. Копфикинъ, собравшись съ духомъ: «Такъ и такъ, ваше превосходительство: проливаль кровь, лишился, въ нѣкоторомъ родв, руки и ноги, работать не могу, осмъливаюсь просить монаршей милости». Министръ видитъ: человѣкъ на деревяжкъ и правый рукавъ пустой пристегнутъ къ мундиру: «Хорошо», говорить: «понавъдайтесь на-дняхъ». Коприкиня мой выходить чуть не ва восторгь: одно то, что удостоился аудіенцін, такъ сказать, съ первостатейнымъ вельможею; а другое то, что вотъ теперь, наконецъ, рѣшится, въ ифкоторомъ родь, насчетъ пенсіона. Въ духъ, понимаете, такомъ, подпрыгиваетъ по тротуару. Зашелъ въ Палкинскій трактирь выпить рюмку водки, пообъдаль, сударь мой, въ Лондонъ, приказалъ подать себъ котлетку съ каперсами, пулярку спросиль съ разными финтерлеями; спросиль бутылку вина, ввечеру отправился въ театръ, однимъ словомъ, понимаете, кутнулъ. На тротуаръ, видитъ, идеть какая-то стройная англичанка, какъ лебедь, можете себѣ представить, этакой. Мой Конфикинъ, кровь-то, знаете, разыгралась въ немъ, побъжалъ было за ней на своей деревяжив, трюхъ, трюхъ, следомъ — «да неть», подумаль, «нусть посль, когда получу ненсіонь, теперь ужь я что-то

расхотился слишкомъ». Вотъ, сутарь мой, какихъ-инбуль черезъ три-четыре дня является Конфикинъ мон снова тъ министру, дождался выхода, «Такъ и такъ , говоритъ: «прише,гь», говоринъ, «услышать приказъ вашего высокопревосходительства по одержимымъ бользнямъ и за ранами»... и тому подобное, понимаете, въ должностномъ слеть. Вельможа, можете вообразить, тотчасъ его узналь: «А. говорить, «хороно», говорить, «на этогь разь инчего не могу сказать вамъ болье, какъ только то, что вамъ нужно будеть ожидать прівада государя; тогда, безъ сомивнія, будуть еділаны распоряженія насчеть раненыхь, а безт монаршей, такъ сказать, воли я ничего не могу сдълать». Поклонъ, понимаете, и — прощайте. Конъйкинъ, можете вообразить себь, вышель въ положени самомъ неопредъленномъ. Онъ-то уже думаль, что вогь ему завтра такъ и выдадуть деньси: «Па. тебь, голубчикъ, ней да веселись»: а вивето того ему приказано ждать, да и время не назначено. Воть онъ совой такой вышель съ крыльца, какъ нудель, понимаете, котораго поваръ облилъ водой: и хвость у него между ногь, и уши новъсилъ. «Пу, иътъ», думаетъ сеоъ: «поиду въ другой разъ, объясню, что послъдній кусокъ добдаю — не поможете, долженъ умереть, въ нъкоторомъ родь, съ голода». Словомъ, приходить онъ, сударь мой, опять на Дворцовую идо́ережную, говорять: «Нельзя, не принимаеть, приходите завтра». На другой день — тоже; а инвейцаръ на него, просто, и смотрыть не хочеть. А между тыть у него изъ синохъ-то, понимаете: ужъ остается только одна въ карманъ. То, бывало, Тдалъ щи, говядины кусокъ; а теперь въ лавочкъ возьметь какую-нибудь селедку или огуренъ солоный, да ульба на два гроша, словомъ-голодаетъ былята, а между тьмъ аниетигъ, просто, волчій. Проходить мимо этакого какого-иноўды ресторана — поваръ тамъ, можете сеов представить, иностраненъ, французъ этакон съ открытоя физіогнеміси, бълье на немъ голдинское, фартукъ бълизиою равный сифгамъ, работаеть тамъ фензервъ какон-инбуль, котлетки съ трюфелями, словомь — разсуне - теликасеть такои, что,

просто, себя, то-есть, съвль бы отъ аппетита. Пройдеть ли мимо Милютинскихъ лавокъ, тамъ изъ окна выглядываетъ, въ некоторомъ роде, семга этакая, впиненки — по ияти рублей штучка, арбузь — громадище, дилижансь этакой, высунулся изъ окна и. такъ сказать, ищетъ дурака, который бы заплатилъ сто рублей, словомъ-на всякомъ шагу соблазнъ такой — слюнки текуть, а онъ слышить, между тімь, все: «завтра». Такъ можете вообразить себъ, каково его положеніе: тутъ, съ одной стороны, такъ сказать, семга и арбузъ, а съ другой-то ему подносятъ все одно и то же блюдо: «завтра». Наконецъ, сдълалось обдиягь, въ ибкоторомъ родь, невтернежъ, ръшился во что бы ни стало пролъзть штурмомъ, понимаете. Дождался у подъвзда, не пройдеть ли еще какой проситель, и тамъ съ какимъ-то генераломъ, понимаете, проскользнуль съ своей деревяжкой въ пріемную. Вельможа, по эбыкновенію, выходить: «Зачемь вы? Зачемь вы?» «А!» говорить, увидевши Копейкина: «ведь я уже объявилъ вамъ, что вы должны ожидать рашенія». — «Помилунте, ваше высокопревосходительство, — не имфю, такъ сказать, куска хлаба...» — «Что-жъ далать? Я для васъ ничего не могу сделать; старайтесь покаместь помочь себь сами, ищите сами средствъ».--«Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, въ некоторомъ роде, судить, какія средства могу сыскать, не имъя ни руки, ни ноги». -- «Но», говоритъ сановникъ, «согласитесь: я не могу васъ содержать, въ искоторомъ роде, на свой счетъ; у меня много раненыхъ, всв они имфютъ равное право... Вооружитесь теривніемъ. Прівдеть государь, я могу вамъ дать честное слово, что его монаршая милость васъ не оставитъ».--«Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», говорить Конфикинь, и говорить, въ ифкоторомъ отношении, грубо. Вельможѣ, понимаете, сдѣлалось уже досадно. Въ самомъ дель: туть со всёхъ сторонъ генералы ожидають решеній, приказаній; діла, такъ сказать, важныя, государственныя, требующія самоскорфішаго исполненія, — минута упущенія можеть быть важна, — а туть еще привязался

сооку неотвязчивый чорть. -- «Извишие , говорить. «мий некогза... меня жууть убла важибе вашихы». Напоминаетъ способомь, въ и которомъ родь, тонкимъ, что пера, накоиецъ, и выити. А мои Конънкинъ, -голотъ-то, знасте пришкорилъ его: «Какъ хотите, ваше высокопревосхотительство . говорить, «не соиду съ мфета до тълъ повъ, пока не даците резолюцію». Пу... можете представить: отвычать такимъ образомъ вельможъ, которому стоитъ только слово, такъ вотъ ужъ и полетътъ вверуъ тарашки, такъ что и чорть тебя не отыщеть... Туть если нашему брату скажеть чиновникъ, однимъ чиномъ поменьше, подобное, такъ ужъ и грубость. Пу, а тамъ размѣръ-то, размѣръ каковъ: генераль-аншефъ и какой-нибудь капитанъ Конфікинъ! 90 рублей и нуль! Генералъ, понимаете, больше ничего, какъ только взглянуль, а взглядь — огнестрыльное оружіе: души ужь нътъ – ужъ она ушла въ пятки. А мой Конъйклиъ, можете вообразить, ни съ мѣста, стоить, какъ вконанный, «Что же вы?» говорить генераль и приняль его, какъ говорится, въ лонатки. Впрочемъ, сказать правду, обощелся онъ еще довольно милостиво: иной бы иугнуль такъ, что дня три верть.псь бы посль того улица вверхъ ногами, а онъ сказалъ только: «Хорошо», говорить: «если вамь здісь дорого жинь и вы не можете въ столицъ покойно ожидать ръшенія вашей участи, такъ я васъ вышлю на казенный счетъ. Нозвать фельдъ-егеря! препроводить его на мѣсто жительства!» А фельдъ-егерь ужъ тамъ, понимаете, и стоитъ: грехь-аришиный мужичина какон-нибуть, ручища у него, можетс вообразить, самои натурой устроена для яминиковъ, - словомъ, дантисть этакой... Вотъ его, раба Божія, схватили. сутарь мон. да въ тельжку, съ федьдъ-егеремъ. «Иу». Кеизикинъ имаетъ, «но краиней мъръ не иужно илатить прогоновъ, спасибо и за то». Вотъ опъ, сукарь мои, Бтеть на фельтъ-егерь, та, ътучи на фельтъ-егерь, въ изкоторомъ родь. такъ сказать, разсуждаеть самъ себь: Когда тепераль говорить, чтобы я поискаль самь средствы помочь себь, хорошо», говорить, «я», товорить, шанту средства!» Пу.

ужъ какъ только его доставили на мѣсто и куда именно привезли—ничего этого неизвѣстно. Такъ, понимаете, и слухи о капитанѣ Копѣйкинѣ канули въ рѣку забвенія, въ какуюнибудь этакую Лету, какъ называютъ поэты. Но, позвольте, господа, вотъ тутъ-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итакъ, куда дѣлся Копѣйкинъ—неизвѣстно; но не прошло, можете представить себѣ, двухъ мѣсяцевъ, какъ появилась въ рязанскихъ лѣсахъ шайка разбойниковъ, и атаманъ-то этой шайки былъ, сударь мой, не кто другой...



## похожденія чичикова

HEH

## МЕРТВЫЯ ДУШИ.

INOOMA.

томъ второй.

(В'ь одной изъ нервоначальныхъ редакций).



#### ГЛАВА І.

Зачемъ же выставлять на ноказъ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выканывая людей изъ глуппи, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? Что-ятъ делать, если такого свойства сочинитель и такъ уже заболевлъ онъ самъ своимъ несовершенствомъ, и такъ уже устроенъ талантъ его, чтобы изображать ему бедность нашей жизни, выканывая людей изъ глуппи, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства! И вотъ онять понали мы въ глуппь, онять наткнулись на закоулокъ. Зато какая глупь и какой закоулокъ!

На тысячу слишкомъ верстъ неслись, извиваясь, горныя возвышенія. Точно какъ бы исполинскій валь какой-то безконечной крѣности, возвышались они надъ равизнами то желговатымъ отломомъ, въ видѣ стѣнъ, съ промоннами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклостью, покрытой, какъ мерлушками, мелодымъ кустарникомъ, подымавнимся отъ срубленныхъ деревъ, то, наконецъ, темнымъ лѣсомъ, еще уцѣлѣвнимъ отъ топора. Рѣка, вѣрная своимъ высокимъ берегамъ, давала вмѣстѣ съ ними углы и колѣна по всему пространству; но иногда уходила отъ нихъ прочь, въ луга, затѣмъ, чтобы, извившись тамъ въ иѣсколько извивовъ, блеснуть, какъ огонь, передъ солицемъ, скрыться въ роши березъ, осинъ и ольхъ и выбъжать отгуда въ торжествѣ, въ сопровожденіи мостовъ, мельникъ и илотинъ, какъ бы гонявшихся за нею на всякомъ поворотъ.

Въ одномъ мъстъ крутой бокъ возвышении воздымался выше прочихъ и весь отъ низу то верху убирался въ зелень столинвшихся густо деревъ. Тутъ было все вмъстъ и кленъ, и груша, и низкорослый ракитникъ, и чилига, и березка, и ель, и рябина, опутанная хмелемъ; тутъ... мелькали красныя крышки господскихъ строеній, коньки и гребни сзади скрывшихся избъ и верхняя надстройка господскаго дома, а надъ всей этой кучей деревъ и крышъ старинная церковь возносила своихъ пять играющихъ верхушекъ. На всѣхъ ихъ были золотые прорѣзные кресты, золотыми прорѣзными цѣиями прикрѣпленные къ куполамъ, такъ что издали сверкало какъ бы на воздухѣ ни къ чему не прикрѣпленное, висѣвшее золото. И вся эта куча деревъ, крышъ, вмѣстѣ съ церковью, опрокинувшись верхушками внизъ, отдавалась въ рѣкѣ, гдѣ картинно-безобразныя старыя ивы, однѣ, стоя у береговъ, другія совсѣмъ въ водѣ, опустивши туда и вѣтви, и листья, точно какъ бы разсматривали это изображеніе, которымъ не могли налюбоваться во все продолженіе своей многолѣтней жизни.

Видъ былъ очень недуренъ, но видъ сверху внизъ, съ надстройки дома на равнины и отдаленья, былъ еще лучше. Равнодушно не могъ выстоять на балконѣ никакой гость и носѣтитель: у него захватывало въ груди, и онъ могъ только произнесть: «Господи, какъ здѣсь просторно!» Пространства открывались безъ конца. За лугами, усѣянными рощами и водяными мельницами, зеленѣли и синѣли густые лѣса, какъ моря или туманъ, далеко разливавшійся. За лѣсами, сквозь мілистый воздухъ, желтѣли пески. За несками лежали гребнемъ на отдаленномъ небосклонѣ мѣловыя горы, блиставшія ослѣпительной бѣлизной даже и въ ненастное время, какъ бы освѣщало ихъ вѣчное солнце \*). Кое-гдѣ

<sup>\*)</sup> Словами «въчное солице» оканчивается первый полулисть рукописи. подклеенный къ ней поздиъс; съ слъдующей страницы начинается, какъ мы замътили уже, тексть болъе первоначальной редакціи; первыя строки этого текста зачеркнуты, для приведенія въ связь
съ послъдними строками предшествующей страницы. Зачеркнутое
ставимъ въ скобкахъ: «(поворотахъ. За лугами пески, за песками
мъловыя (отлогимъ рядомъ) горы, отдаленнымъ рядомъ лежавшія на
отдаленномъ небосклонъ, нестерпимо блиставшія ослъпительной бълизной даже и въ ненастное время, какъ бы освъщало ихъ въчное
солнце). Кое-гдъ».

Ред.

дымились не нимъ легкія туманно-сизыя иятна. Это были отдаленныя деревни: но ихъ уже не мотъ разсмотрѣть человъческій глазъ,—только веныхивавшая, потобно искрѣ, золотая церковная маковка давака знать, что это было людное, большое селенье. Все это облечено было въ тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшіе до слуха оттолоски воздушныхъ пѣвновъ, наполнявшихъ воздухъ. Словомъ, не мотъ равнодушно выстоять на балконѣ никакой гость и посытитель, и посыт какого-нибудь двухчасового созерцанія издавалъ онъ то же самое восклицаніе, какъ и въ первую минуту: «Силы небесъ, какъ зтѣсь просторно!»

Кто-жъ быль жиленъ этон деревни, къ которон, какъ къ неприступной крѣности, нельзя было и потъѣхать отсюда, а нужно было подъѣзжать съ другой стороны—полями, хлѣбами и, наконецъ, рѣдкой дубровой, раскинутой картинно по зелени, вилоть то самыхъ избъ и господскаго дома,—кто былъ жиленъ, господинъ и владѣтель этой перевни? Какому счастливцу принадлежалъ этотъ закоулокъ?

А комѣщику Тремалаханскаго уѣзда Андрею Ивановичу Тѣнтѣтинкову, молодому, тридцатитрехлѣтнему господину. коллежскому секретарю, неженатому, холостому человѣку.

Что же за человѣкъ такой, какого права, какихъ свойствъ и какого характера обълъ помѣщикъ Андрей Ивановичъ Тънтѣтниковъ?

Разумфетея, следуеть разспросить у соседен. Сосеть, принадлежавшій къ фамиліи отставныхъ штабъ-офинеровъ, брандеровъ, выражался о немъ лаконическимъ выраженьемъ: «Естественитайшій скотина!» Генераль, проживавшій въ десяти верстахъ, говориль: «Молодон человѣвъ не глунын, но много забралъ себѣ въ голову. Я бы могъ быть ему полезнымъ, потому что у меня и въ Нетербургѣ, и таже при...» Генералъ речи не оканчивалъ. Капитанъ-исправникъ замъчалъ: «Да вѣдъ чинишка на немъ прянь; а вотъ я завтра же къ нему за недоимкон!» Муживъ его теревни, на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничето не отвечалъ. Словомъ, общественное мнѣніе о немъ было скорѣй неблагопріятное, чѣмъ благопріятное.

А, между твиъ, въ существъ своемъ Андрей Ивановичъ былъ не то доброе, не то дурное существо, а просто—коптитель неба. Такъ какъ уже не мало есть на бъломъ свътъ людей, контящихъ небо, то почему-жъ и Тѣнтѣтникову не контить его? Впрочемъ, вотъ, въ немногихъ словахъ, весь журналъ его дня, и пусть изъ него судитъ читатель самъ, какой у него былъ характеръ.

Поутру просыпался онъ очень поздно и, приподнявшись, долго еще сидълъ на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, какъ на обду, были довольно маленькіе, и потому протпранье ихъ производилось необыкновенно долго. Во все это время у дверей стоялъ человъкъ Михайло, съ рукомойникомъ и полотенцемъ. Стоялъ этотъ бѣдный Михайло часъ, другой, отправлялся потомъ на кухню, потомъ вновь приходиль, -- баринъ все еще протиралъ глаза и сидълъ на кровати. Наконецъ, нодымался онъ съ постели, умывался, надъвалъ халатъ и выходилъ въ гостиную затъмъ, чтобы инть чай, кофей, какао и даже нарное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлѣба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы безсовъстно. Два часа просиживаль онъ за чаемъ; этого мало: онъ бралъ еще холодную чашку и съ ней подвигался къ окну, обращенному на дворъ. У окна же происходила всякій день следующая сцена.

Прежде всего рев'яль небритый буфетчикъ Григорій, относившійся къ Перфильевн'я, ключниц'я, въ сихъ выраженіяхъ: «Душонка ты мелкопом'ястная! ничтожность этакая! Теб'я бы, гнусной баб'я, молчать да и только».

«Ужъ тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло!» выкрикивала ничтожность или Перфильевна.

«Да вѣдь съ тобой никто не уживется: вѣдь ты и съ приказчикомъ сцѣпишься, мелочь ты анбарная!» ревѣлъ Григорій.

«Да и приказчикъ—воръ такой же, какъ и ты!» выкрикивала ничтожность, такъ что было на деревив слышно.

«Вы оба ніющіе, губители господскаго, безлонныя бочки! Ты думаень, баринъ не знастъ васъ? ВЕдь онъ зтісь, відь онъ все слышить».

«Гдь баринъ?»

«Да вотъ онъ сидитъ у окна: онъ все визитъ .

И. точно, баринъ сидълъ у окна и все видълъ.

Къ довершению этого, кричалъ кричмя дворовый ребятинка, получивший отъ матери затрещину; визжалъ борзон кобель, присъвъ задомъ къ землъ, по поводу горячаго кинятка, которымъ обкатилъ его, выглянувщи изъ кухни, поваръ; словомъ, все голосило и верещало невыносимо. Баринъ все видълъ и слышалъ, и только тогда, когда это дълалось до такой степени цевыносимо, что даже мъщало барину ничъмъ не заниматься, высылалъ онъ сказать, чтобы шумъли потише.

За два часа до объда Андрей Ивановичъ уходилъ къ себь въ кабинеть затьмъ, чтобы заняться серьезно и, дъйствительно, занятіе емло, точно, серьезное. Оно состояло въ обдумываній сочиненія, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочинение это долженствовало обнять всю Россію со всѣхъ точекъ—съ гражданской, политической. религіозной, философической, разрілинть затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временемъ, и опредълить ясно ел великую будущность; словомъ, большого объема. По покуда все оканчивалось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагь рисунки и потомъ все это отодвигалось на сторону, бралась, нам'ясто того, въ руки книга и уже не выпускалась до самаго объта. Книга эта читалась вивств съ суномъ, соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ что иныя блюда отгого стыли, а другія принимались вовсе истронутыми. Потомъ следовала прихлебка чашки кофею съ трубкой: потомь игра въ шахматы съ самимъ собой. Что же дълалось потомъ до самаго ужина, право, уже и сказать трудно. Кажется, просто, ничего не дълалось.

И этакъ проводилъ время одинъ-одинёшенекъ въ цъломъ

[мірѣ] молодой тридцатитрехлѣтній человѣкъ, сидень-сиднемъ, въ халатѣ, безъ галстука. Ему не гулялесь, не ходилось, не хотѣлось даже подняться веерхъ—взглянуть на отдаленности и виды, не хотѣлось растворять окна затѣмъ, чтобы забрать свѣжаго воздуха въ комнату; и прекрасный видъ деревни, которымъ не могъ равнодушно любоваться никакой носѣтитель, точно не существовалъ для самого хозяина.

Изъ этого журнала читатель можетъ видѣть, что Андрей Ивановичъ Тѣнтѣтниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ людей, которыхъ на Руси много, которымъ имена—увальни, лежебоки, байбаки и тому подобныя. Родятся ли уже сами собою такіе характеры, или создаются потомъ—это еще вопросъ. Я думаю, что лучше, вмѣсто отвѣта, разсказать исторію дѣтства и воспитанія Андрея Ивановича.

Въ дътствъ быль онъ остроумный, талантливый мальчикъ, то живой, то задумчивый. Счастливымъ или несчастливымъ случаемъ попалъ онъ въ такое училище, гдф былъ директоромъ человікъ, въ своемъ роді необыкновенный, несмотря на нѣкоторыя причуды. Александръ Петровичъ имѣлъ даръ слышать природу русскаго человіка и зналь языкь, которымъ нужно говорить съ нимъ. Инкто изъ дътей не уходиль отъ него съ повиснувшимъ носомъ; напротивъ, даже послѣ строжайшаго выговора, чувствоваль онъ какую-го бодрость и желанье загладить сдъланную накость и проступокъ. Толна воспитанниковъ его была съ виду такъ шаловлива, развязна и жива, что можно было принять ее за необузданную вольницу; но онъ обманулся бы: власть одного слишкомъ была сильна въ эгой вольницѣ. Не было проказинка и шалуна, который бы не пришель къ нему самъ и не разсказаль всего, что ни напроказиль. Мальйшее движенье ихъ помышленій было ему извістно. Во всемъ поступаль онъ необыкновенно. Онъ говориль, что прежде всего следуеть пробудить въ человеке честолюбіе, — честолюбіе называль онъ силою, толкающею впередъ человека, безъ котораго не подвигнешь его на даятельность. Многихъ развостей и шалостей онъ не удерживаль вовсе: въ первопачальныхъ рѣзвостяхъ видѣлъ онъ начало развитія свойствъ душевныхъ. Онѣ были ему нужны затѣмъ, чтобы видѣтъ, что такое именно таится въ ребенкѣ. Такъ умный врачъ глядитъ споконно на появляющіеся временные припадки и сыни, показывающіяся на тѣлѣ, не истреблястъ ихъ, но всматривается внимательно, дабы узнать достовърно вутри человѣка.

Учителей у него было пемного: большую часть наукъ читалъ опъ самъ, и надо сказать правду, что, безъ всякихъ педантекихъ терминовъ, огромныхъ воззрѣній и взглядовъ, которыми любять пощеголять молодые профессора, онъ умѣлъ въ немногихъ словахъ передать самую душу науки, такъ что и малолѣтнему было очевидно, на что именно ему нужна наука. Онъ утверждаль, что всего нужнѣе человѣку наука жизни, что, узнавъ ее, онъ узнаетъ тогда самъ, чѣмъ онъ долженъ заияться преимущественнѣе.

Эгу-то науку жизни сдълаль онъ предметомъ отдъльнаго курса воснитанія, въ который поступали только один самые отличные. Малоспособныхъ выпускалъ онъ на службу изъ перваго класса, утверждая, что ихъ не нужно много мучить: довольно съ нихъ, если пріучились быть терифливыми, работящими исполнителями, не пріобратая заносчивости и всякихъ видовъ вдаль. «Но съ умниками, но съ даровитыми мив нужно долго новозиться», обыкновенно говориль опъ. И становился въ этомъ курсъ совершенно другой Алексан фъ Истровичъ и съ первыхъ же разъ возвѣщалъ, что досель онъ требовалъ отъ нихъ простого ума, теперь погребуетъ ума высшаго. — не того ума, который умбеть подгрунить надъ дуракомъ и посмъяться, но умъющаго вынесть всякое оскороленіе, спустить дураку, не разтражиться. Здісь-то сталь онь требовать того, что другіе требують отъ льтен. Эго-то называль онъ высшей степенью ума. Сохранить по-

<sup>\*)</sup> Шестая страница рукониси оканчивается на половинь этого слова: «досто : съ слътующей страницы идеть тексть поздизащато письма.

среди какихъ бы то ни было огорченій высокій покой, въ которомъ вѣчно долженъ пребывать человѣкъ, — вотъ что называлъ онъ умомъ. Въ этомъ-то курсѣ Александръ Петровичъ показалъ, что знаетъ точно науку жизни. Изъ наукъ были избраны только тѣ, которыя способны образовать изъ человека гражданина земли своей. Большая часть лекцій состояла въ разсказахъ о томъ, что ожидаетъ впереди человика на всихъ поприщахъ и ступеняхъ государственной службы и частныхъ занятій. Всв огорченья и преграды, какія только воздвигаются человіку на нути его, всі искушенья и соблазны, ему предстоящіе, собираль онь предъ нимъ во всей наготъ, не скрывая ничего. Все было ему известно, точно какъ бы перебыль онъ самъ во всехъ званьяхъ и должностяхъ. Словомъ, чертилъ онъ предъ ними вовсе не радужную будущность. Странное дъло! оттого ли, что честолюбіе уже такъ сильно было въ нихъ возбуждено; оттого ли, что уже въ самыхъ глазахъ необыкновеннаго наставника было что-то говорящее юношт впередъ!-это чудное словцо, производящее такія чудеса надъ русскимъ человѣкомъ, — то ли, другое ли, но юноща съ самаго начала искаль только трудностей, алча действовать только тамъ, гдѣ трудно, гдѣ нужно было показать большую силу души. Было что-то трезвое въ ихъ жизни. Александръ Петровичъ дълалъ съ ними всякіе опыты и пробы, наносилъ имъ то самъ чувствительныя оскороленія, то посредствомъ ихъ же товарищей; но, проникнувши это, они становились еще остороживи. Изъ этого курса вышло немного, но эти немногіе были крѣпыши, были обкуренные порохомъ люди. Въ службѣ они удержались на самыхъ шаткихъ мѣстахъ, тогда какъ многіе, гораздо ихъ умнъйшіе, не вытерпъвъ, бросили службу изъ-за мелочныхъ личныхъ непріятностей, бросили вовсе, или же, не въдая ничего, очутились въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но воспитанные Александ ромъ Петровичемъ] не только не пошатнулись, но умудренные познаньемъ человъка и души возымъли высокое нравственное вліяніе даже на взяточниковъ и дурныхъ людей.

Но этого ученья не удалось попробовать быному Антрего-Ивановичу. Только-что онъ былъ удостоенъ перевода въ этотъ высшій курсъ, какъ одинъ наъ самыхъ лучшихъ,вдругь несчастіе: необыкновенный наставникь, котораго одно одобрительное слово уже бросало его въ сладкій тренеть, скороностижно забольлъ и умеръ. Все перемънилось въ училиць. На мъсто Александра Петровича поступиль какон-то Осдоръ Ивановичъ, человѣкъ добрый и старательный, но совершенно другого взгляда на вещи. Въ свободной развязности дътей перваго курса почудилось ему что-то необузданное. Началъ опъ заводить между ними какіе-то вибшніе перядки, требоваль, чтобы молодой народъ пребываль въ какой-то безмолвной тишинф, чтобы ни въ какомъ случав иначе вев не ходили, какъ попарно; пачалъ даже самъ аршиномъ размърять разстояніе отъ нары до нары. За столомъ, для лучшаго вида, разсадилъ всехъ по росту, а не но уму, такъ что осламъ доставались лучшіе куски, умнымъоглодки. Все это произвело ропотъ, особенно, когда новый начальникъ, точно какъ наперекоръ своему предмѣстнику, объявиль, что для него умъ и хорошіе усифхи въ наукахъ ничего не значать, что онъ смотрить только на поведенье, что если человъкъ и илохо учится, по хорошо ведетъ себя. онъ предпочтетъ его умнику. Но именно того-то и не получиль Оедоръ Ивановичь, чего добивался. Завелись шалости потаенныя, которыя, какъ известно, хуже открытыхъ: все было въ струнку днемъ, а по ночамъ-кутежи.

Въ большомъ курст онъ тоже все переворотилъ вверхъ диомъ. Съ самыми благими намереніями завель онъ всякія нововведенія—и все невпопадъ. Вынисаль повыхъ преподавателей, съ повыми взглядами и новыми точками воззрѣній. Читали они учено, забросали слушателей множествомъ новыхъ терминовъ и словъ; была и ученость, и слъдованье за новыми открытіями, но, увы! не было только жизни въ самой наукт. Мертвечиной стало все это казаться въ глазахъ уже начинавшихъ понимать слушателей. Все новило навыворотъ. По хуже всего было то, что потерялось

уваженье къ начальству и власти: стали насивхаться и надъ наставниками, и надъ преподавателями, директора стали называть Оедькой, булкой и другими разными именами; завелись такія дёла, что нужно было многихъ выключить и выгнать.

Андрей Ивановичъ былъ нрава тихаго. Онъ не участвовалъ въ ночныхъ оргіяхъ съ товарищами, которые, несмотря на строжайшій присмотръ, завели на сторонь любовницу, одну на восемь человъкъ, -- ни даже въ другихъ шалостяхъ, доходившихъ до кощунства и насмѣшекъ надъ самою религіей изъ-за того только, что директоръ требовалъ частаго хожденья въ церковь. Но онъ повъсилъ носъ. Честолюбіе было возохждено въ немъ спльно, а дъятельности и поприща сму не было. Лучше-бъ было и не возбуждать его! Онъ слушалъ горячившихся на каоедрѣ профессоровъ и вспоминалъ прежняго наставника, который, не горячась, умълъ говорить понятно. Онъ слушалъ и химію, и философію правъ, и профессорскія углубленія во всв тонкости политическихъ наукъ, и всеобщую исторію человічества въ такомъ огромномъ видь, что профессоръ въ три года успълъ только прочесть введеніе да развитіе общинъ какихъ-то нѣмецкихъ городовъ; но все это оставалось въ головѣ его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму, онъ чувствовалъ только, что не такъ должно преподаваться, а какъ-не зпалъ. И вспоминалъ онъ часто объ Александрф Петровичь, и ему бывало такъ грустно, что не зналъ онъ, куда деться отъ тоски.

По у молодости есть будущее. По мфрф того, какъ приближалось время къ выпуску, сердце у него билось. Онъ говорилъ себф: «Вфдь это еще не жизнь; это только приготовленье къ жизни: настоящая жизнь на служоф; тамъ подвиги». И, по обычаю всфхъ честолюбцевъ, понесся онъ въ Петербургъ, куда, какъ извфстно, стремится ото всфхъ сторонъ Россіи наша пылкая молодежь—служить, блистать, выслуживаться, или же, просто, схватывать вершки безцвфтнаго, холоднаго, какъ ледъ, общественнаго обманчиваго

образованья. Честолюбивое стремленіе Антрея Иванович. осадиль, однакоже, съ самаго начала его тятя, дъиствительный статскій совътинкъ Онуфрій Ивановичь. Онъ объявиль. что главное тьло — въ хорошемъ почеркъ, а не въ чемълибо другомъ, что безъ этого не попатель ни въ министры. ии въ государственные люди ); а Тънгътинковъ писалт тімъ самымъ инсьмомъ, о которомъ говорять: «Нисала сорока ланой, а не человькъ,» Съ большимъ тручумъ и ст Ромощью дядиныхъ протекцій, проведя два мьсяца въ кадлиграфическихъ урокахъ, досталъ онъ, наконецъ, мъсто сиисывателя бумагъ въ какомъ-то департаменть. Когда взощелъ онъ въ свътлый заль, гдъ за письменными лакированными столами сидъли иншущје господа, шумя нерьями и наклоня голову на-бокъ, и когда посадили его самого, предложа ему туть же переписать какую-то бумагу,—необыкновенно странкое чувство его проинкнуло. Ему на время показалось, какъ бы онъ очутился въ какой-то малольтней шкель, затьмъ. чтобы сызнова учиться азбукть. Сидтвине вокругь его господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Иные изъ нихъ читали романъ, засунувъ его въ большіе листы разбираемаго діла, какъ бы занимались ови самымъ діломъ, и въ то же время вздрагивая при всякомъ появленыи начальника. Ему вдругъ представилось, какъ невозвратно-потерянный рай, школьное время его: такъ высокими сдыллись вдругь занятія ученьемъ нередь этимъ мелкимъ письменнымъ заиятіемъ! Какъ это учебное приготовленье къ служов казалось ему теперь выше самон служов! И в гругь предсталь въ его мысляхъ, какъ живой, его ни съ къмъ несравненный, чудесный воспитатель, никъмъ незамънимы и

<sup>\*)</sup> Словомы государственные дюли оканчивается исситая странина, слы ующій посль ней листь (странины П — П) пасань другам в вочеркомы и заключаєть вы себь тексть болье райо и родакци. Отин вазнатая странина и изчинается зачеркнутыми строхами этом режинік: ислызи покасть, не пріобрыти прежле пориточнаго, хорошаго, хорошаго подчерка». Слово слюди» переправлено, на стр. 10-й, вы соз (совыть), но тосударственны создань большаго прежнемы согласованіи съ словомы слюди».

Ред.

Александръ Петровичъ, и въ три ручья потекли вдругъ слезы изъ глазъ его, закружилась комната, потемиѣли столы, перемѣшались чиновники, и чуть не упалъ онъ отъ мгновеннаго потемиѣпья. «Нѣтъ», сказалъ онъ въ себѣ, очнувшись: «примусь за дѣло, какъ бы оно ни казалось вначалѣ мелкимъ!» Скрѣпясь духомъ и сердцемъ, рѣшился онъ служить по примѣру прочихъ.

Гдѣ не бывастъ наслажденій? Живутъ они и въ Петербургѣ, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещитъ по улицамъ сердитый тридцатиградусный морозъ, визжитъ отчаяннымъ бѣсомъ вѣдьма-вьюга, нахлобучивая на голову воротники шубъ и шинелей, пудря усы людей и морды скотовъ; но привѣтливо свѣтитъ вверху окошко гдѣнибудь, даже и въ четвертомъ этажѣ; въ уютной комнатѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчкахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающій и сердце, и душу разговоръ, читается вдохновенная, свѣтлая страница поэта, какими наградилъ Богъ свою Россію, и такъ возвышенно-пылко тренещетъ молодое сердце юноши, какъ не случается нигдѣ въ другихъ земляхъ и подъ полуденнымъ роскошнымъ небомъ.

Скоро Тѣнтѣтниковъ свыкнулся съ службою, но только она сдѣлалась у него не первымъ дѣломъ и цѣлыо, какъ онъ полагалъ было вначалѣ, но чѣмъ-то вторымъ. Она служила сму лучинимъ распредѣленіемъ времени, заставивъ его болѣе дорожить остававшимися минутами. Дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ, начиналъ было думать, что въ илемянникъ будетъ прокъ, какъ вдругъ племянникъ подгадилъ. Надобно сказать, что въ числѣ друзей Андрея Ивановича попалось два человѣка, которые были то, что называется, огорченные люди. Это были тѣ безпокойно-странные характеры, которые не могутъ переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью. Добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дѣйствіяхъ, они иснолнены петериимости къ другимъ. Пылкая рѣчь ихъ и

благородный образъ негодованья подъйствовали на него сильно. Разбудивши въ немъ нервы и духъ раздражительности, они заставили замъчать всъ тъ мелочи, на которыя онъ прежде и не думалъ обращать вниманіе. Осдоръ Пиколанчъ \*). Изинцынъ, начальникъ того отделенья, въ которомъ овъ числился, человъкъ наипріятитйшей наружности, вдругь ему не понравился. Онъ сталъ отыскивать въ немъ бездиу недостатковъ и возненавидъть его за то, будто бы онъ выражаль въ лице своемъ черезчуръ много сахару. когда говорилъ съ высшимъ, и тутъ же, оборотивнись кт низшему, становился весь уксусъ. «Я бы ему простиль». ғоворилъ Тантатинковъ: «если бы эта перемана происходила не такъ скоро въ его лицъ; но какъ тутъ же, при монхт глазахъ, и сахаръ, и уксусъ въ одно и то же время!» Ст. этихъ поръ онъ сталъ замъчать всякій шагъ. Ему казалось, что и важничалъ Оедоръ Оедоровичъ уже черезчуръ, что имъть даже всъ замашки мелкихъ начальниковъ, бралъ на замѣчанье тѣхъ, которые не являлись къ нему съ поздравленьемъ въ праздники, даже метилъ всемъ темъ, которыхъ имена не находились у швейцара на листь, и множество разныхъ тахъ грашныхъ принадлежностей, безъ которыхъ не обходится ни добрый, ни злой человъкъ. Онъ чувствовалъ къ нему отвращенье нервическое. Какой-то злой духъ толкаль его сдълать что-вибудь непріятное Оедору Оедоровичу. Онъ наискивался на это съ какимъ-то особымъ наслажденіемъ, и въ томъ уситаль. Разъ ноговориль онъ съ нимъ до такой степени крупно, что ему объявлено было отъ начальства — или просить извиненія, или выходить въ отставку. Онъ подаль въ отставку. Дядя, действительный статскій совітникъ, прідхаль къ нему перспуганный и умоляющій. «Ради самого Христа, помилуй, Андрей Ивановичъ! Что это ты ділаень? Оставлять такъ выгодно начатын карьеръ изъ-за того только, что попался начальникъ не того!.. Что-жъ эго? Въдь если на эго глядъть, тогда и въ

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Черезъ и ьсколько строкъ это дино пазывается  $\Theta$ едоромъ  $\Theta$ едоровичемъ  $_{c}$ , Ped.

служов никто бы не остался. Образумься, образумься... еще ость время. Отринь гордость, самолюбіе, повзжай и объяснись съ нимъ!»

«Пе въ томъ дѣло, дядюшка», сказалъ племянникъ. «Миѣ не трудно попросить у него извиненья, тѣмъ болѣе, что я, гочно, виноватъ: онъ миѣ начальникъ, и миѣ ни въ какомъ лучаѣ не слѣдовало такъ говорить съ нимъ. Но дѣло вотъ въ чемъ: вы позабыли, что у меня есть другая служба: у меня триста душъ крестьянъ, имѣнье въ разстройствѣ, а управляющій — дуракъ. Государству утраты не много, если вмѣсто меня сядетъ въ канцелярію другой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человѣкъ не заплагитъ податей. Я помѣщикъ: званіе это также не бездѣльно. Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженіи и улучшеній ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству триста грезвыхъ, работящихъ подданныхъ,—чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія Лѣнипына?»

Дъйствительный статскій совѣтникъ осталея съ открытымъ ртомъ отъ изумленья: такого потока словъ онъ не ожидалъ. Иемного подумавши, началъ онъ было въ такомъ родѣ: «Но всё же таки... но какъ же таки?.. какъ же запропастить себя въ деревнѣ? Какое же общество можетъ быть между мужичьемъ? Здѣсь все-таки на улицѣ пройдетъ мимо тебя генералъ, или князь. Захочешь — и самъ пройдешь мимо какихъ-нибудь публичныхъ краснвыхъ зданій, на Неву пойдешь взглянуть; а вѣдь тамъ, что ни попадется, —все это или мужикъ, или баба. За что-жъ себя осудить на невѣжество на всю жизнь свою?»

Такъ говорилъ дядя, дъйствительный статскій совѣтникъ. Самъ же онъ во всю жизнь свою не ходилъ по другой улицѣ, кромѣ той, которая вела къ мѣсту его службы, гдѣ не было никакихъ публичныхъ красивыхъ зданій; не замѣчалъ никого изъ встрѣчныхъ, былъ ли онъ генералъ, или князь; не вѣдалъ никакихъ прихотей, какія дразнятъ въ столицахъ людей, надкихъ на невоздержанье, и даже отъ

воту не быль въ театрѣ. Все это опъ говорилъ единствение затѣмъ, чтобы затеребить честолюбіе и потъиствовать на воображеніе молодого человѣка. Въ этомъ, отнакоже, не успѣлъ: Тѣитѣтниковъ стеялъ на своемъ упрямо. Департаменты и столица стали ему надоѣдать. Деревия начинала представляться какимъ-то привольнымъ пріютомъ, восновтельнинею думъ и помышленій, единственнымъ попришемъ полезной дѣятельности. Черезъ недѣли двѣ послѣ этого разговора былъ онъ уже вблизи тѣхъ мѣстъ, гдѣ протекло его дѣтство.

Какъ стало все припоминаться, какъ забилось его сердие. когда почувствоваль, что онь уже волизи отновской деревии! Онъ уже многія мѣста позабылъ вовсе и смотрѣть любонытно, какъ новичокъ, на прекрасные виды. Когда дорога понеслась узкимъ оврагомъ въ чащу огромнаго заглохиувшаго лъса и онъ увидълъ вверху, винзу, надъ собон и нодъ собой, трехсотлетние дубы, тремъ человекамъ въ обхвать, внеремежку съ инхтой, вязомъ и осокоромъ, нерераставшимъ вершину тополя, и когда на вопросъ: «чен лъсъ?» ему сказали: «Тънгънтикова»: когда, выбравинсъ изъ лъса, понесласъ дорога лугами, мимо осиновыхъ рощъ. молодыхъ и старыхъ ивъ и лозъ, въ виду тянувшихся вдали возвышеній, и перелетьла мостами въ разныхъ мъстахъ олну и ту же ръку, оставляя се то вираво, то вльво отъ себя, и когда на вопросъ: «чын луга и поёмныя міста!» отвичали: «Тантатинкова»: когда подиялась потомъ дерога на гору и пошла по ровной возвышенности —съ одной стороны мимо несиятыхъ хлюбовъ, ишенины, ржи и ячмена. съ другой же стороны мимо всьхъ прежде профханныхъ имъ мфетъ, которыя веф вдругъ и разомъ показались въ картинномъ отдаленій, и когда, постепенно темнізі, входила и воима потомъ дорога подъ тинь инфокихъ развилистыхъ деревъ, размѣстившихся вразсынку по зеленому корру досамой деревии, и замелькали кирченика избы мужикозъ и крытыя красными крышами господскія строснія: когда пылкозабившееся сердне и безъ вопроса знало, куда прівдало, —

ощущенія и мысли, непрестанно накоплявшіяся, исторгнулись, наконець, почти такими словами: «Ну, не дуракь ли я быль досель? Судьба назначила мив быть обладателемъ земного рая, принцемъ, а я закабалиль себя въ канцелярію ппецомъ! Учившись, воспитавшись, просвѣтившись, сдълавши порядочный запасъ тѣхь именно свѣдѣній, какія требуются для управленія людьми, улучшенія цѣлой области, для исполненія многообразныхъ обязанностей помѣщика, являющагося и судьей, и распорядителемъ, и блюстителемъ порядка, ввѣрить это мѣсто невѣжѣ-управителю! И выбрать вмѣсто этого чтò же?—переписываніе бумагъ, чтò можетъ несравненно лучше производить ничему не учившійся кантонисть!» И еще разъ далъ себѣ названіе дурака Андрей Ивановичъ Тѣнтѣтниковъ.

А между тъмъ его ожидало другое зрълище. Узнавши о прівздв барина, населеніе всей деревни собралось къ крыльцу. Пестрые платки, повязки, повойники, зипуны, бороды вежхъ сортовъ: заступомъ, лопатой и клиномъ, рыжія, русыя и белыя, какъ серебро, покрыли всю площадь. Мужики загремвли: «Кормилецъ, дождались мы тебя!» Бабы заголосили: «Золото, серебро ты сердечное!» Стоявшіе подаль даже подрадись отъ усердія пробраться. Дряблая старушонка, похожая на сушеную грушу, прошмыгнула промежъ ногъ другихъ, подступила къ нему, всилеснула руками и взвизгнула: «Соплюнчикъ ты нашъ! да какой же ты жиденькій! изморила тебя окаянная німчура!» — «Пошла ты, баба!» закричали ей туть же бороды заступомъ, лопатой и клиномъ: «ншь куда полезла, корявая!» Кто-то приворотилъ къ этому такое словцо, отъ котораго одинъ только русскій мужикъ могъ не засмъяться. Баринъ не выдержалъ и разсм'вялся, но тымъ не мен'ве онъ тронуть быль глубоко въ душть своей. «Столько любви! и за что?» думаль онь въ себъ. «За то, что я никогда не видалъ ихъ, никогда не занимался ими! Отнын'в же даю слово раздёлить съ вами труды и занятія ваши! Употреблю все, чтобы номочь вамъ сделаться темь, чемь вы должны быть, чемь вамъ назначила быть ваша добрая, внутри васъ же самихъ заключенная природа ваша,—чтобы не даромъ была любовь ваша ко мив, чтобы я, точно, былъ кормилецъ вашъ!»

И дъйствительно, Тънтътниковъ не шутя принялся хожійничать и распоряжаться. Онъ увидёль на мфетф, что приказчикъ былъ, точно, баба и дуракъ со всѣми качествами дрянного приказчика, то-есть, вель аккуратно счеть курь и яицъ, пряжи и полотна, приносимыхъ бабами, но не зналь ни бельмеса въ уборкъ хлъба и посъвахъ и, въ прибавленіе ко всему, подозрѣваль всѣхъ мужиковъ въ нокушенін на жизнь свою. Дурака-приказчика онъ выгналь, на масто его выбраль другого, бойкаго; оставиль мелочи, обратиль внимание на главныя части, уменьшиль барщину, убавиль дни работы на себя, прибавиль времени мужикамъ работать на нихъ самихъ и думалъ, что теперь дѣла нойдугь напотличиваннимъ порядкомъ. Самъ сталъ входить во все, показываться на поляхъ, на гумнъ, въ овинахъ, на мельницахъ, у пристани, при грузкт и сплавит барокъ и илосколоновъ.

«Да онъ, вишь ты, востроногой!» стали говорить мужики и даже почесывать въ затылкахъ, потому что отъ долговременнаго бабъяго управленія они вск изрядно попзлінились. Но это продолжалось не долго. Русскій мужикъ смітливъ и уменъ: онъ понялъ скоро, что баринъ хоть и прытокъ, и есть въ немъ охота взяться за многое, но какъ именно, какимъ образомъ взяться, этого еще не смыслить, говорить какъ-то чрезчуръ грамотно и затъиливо, мужику не въ долосжъ и не въ науку. Вышло то, что баринъ и мужикъ какъ-то не то, чтобы совершенно не поняли другъ пруга, но, просто, не ситанев видеть, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тантатинковъ сталь замъчать, что на господской землъ все выходило вакь-то хуже, чъмъ на мужичьей: съядось раньше, всходило позже. А работали. казалось, хорошо: онъ самъ присутствоваль и приказаль вычать даже по чапорух водки за усердные трупы. У мужиковъ давно уже колосилась рожь, высычался овесь, ку-

стилось просо, а у него едва начиналъ только итти хлибъ въ трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словомъ, сталь замічать баринь, что мужикь, просто, плутуеть, несмотря на всв льготы. Попробоваль было укорить, но нолучиль такой отвъть: «Какъ можно, баринъ, чтобы мы о господской, то-есть, выгод'я не рад'яли? Сами изволили видъть, какъ старались, когда пахали и съяли: по чапорухъ водки приказали подать». Что было на это возражать?--«Да отчего-жъ теперь вышло скверно?» допрашивалъ баринъ.—«Кто его знаетъ! Видно, червь подъвлъ снизу! Да и лѣто, вишь ты, какое: совсѣмъ дождей не было». Но баринъ видълъ, что у мужиковъ червь не подъёдалъ снизу, да и дождь шелъ какъ-то странно, полосою: мужику угодилъ, а на барскую ниву хоть бы каплю вырониль. Еще трудный ему было ладить съ бабами. То и дело отпрашивались онв отъ работь, жалуясь на тягость барщины. Странное дёло! Онъ уничтожилъ вовсе всякіе приносы холста, ягодъ, грибовъ и орѣховъ, на половину сбавилъ съ нихъ другихъ работъ, думая, что бабы обратять это время на домашнее хозяйство, обощьють, одінуть своихь мужей, умножать огороды. Не тутъ-то было! Праздность, драка, сплетни и всякія ссоры завелись между прекраснымъ поломъ такія, что мужья то и дёло приходили къ нему съ такими словами: «Баринъ, уйми бѣса-бабу! Точно чортъ какой! житья ньть оть ней!» Ифсколько разь, скрыня свое сердце, хотыть онъ приняться за строгость. Но какъ быть строгимъ? Баба приходила такой бабой, такъ развизгивалась, такая была хворая, больная, такихъ скверныхъ, гадкихъ наворачивала на себя тряпокъ! (Ужъ откуда она ихъ набирала, Богъ ее въсть). «Ступай, ступай себъ только съ глазъ монхъ подальше!» говориль бедный Тентетниковь и воследь за темь имель удовольствие видеть, какъ баба туть же, вышедъ за ворота, схватывалась съ сосёдкой за какую-нибудь рвиу и, несмотря на свою хворость, такъ отламывала ей бока, какъ не сумъетъ и здоровый мужикъ. Вздумалъ онъ было какую-то школу между ними завести, но отъ этого

ошруд --, адлазана часког и сис отр. и стис выима было и не задумывать! Все это значительно охлатиле сторвеніе и къ хозинству, и къ разбирательному сутенскому уклу, и вообще къ дъятельности. При работахъ онъ уже присутствовалъ почти безъ вниманія: мысли были залеко. глаза отыскивали постороније предметы. Во время покосовъ не глядыть онъ на быстрое подыманье шестидесяти разомъ косъ и мфриое паденье подъ ними, рядами, высокои травы: ть глядыть, вижето того, на какон-инохдь въ сторонь извивъ ркки, по берегамъ которой ходиль красноносый, красноногіи мартынъ-разумфется, нтица, а не человфкъ; опъ гля флъ. какъ этотъ мартынъ, поймавъ рыбу, держаль ее впоперекъ въ носу, раздумывая, глотать или не глотать, и гляля въ то же время пристально вдоль рѣки, гдѣ виденъ былъ тругой мартынъ, еще не поймавшій рыбы, но глядівшій пристально на мартына, уже поймавшаго рыбу. Во время уборки хлебовъ не глядель онъ на то, какъ складывали сновы коннами, крестами, а иногда и просто циппомъ; ему не было дела до того, лениво или нибко метали стога и клали клади. Зажмуря глаза и приподнявъ голову кверху, къ пространствамъ небеснымъ, предоставлялъ онъ обонянью винвать запахъ полей, а слуху-поражаться голосами воздушнаго иввучаго населенія, когда опо отовсюду, отъ небесъ и отъ земли, соединяется въ одинъ хоръ, не нереча другъ тругу: бьеть перепель, дергаеть въ травь дергунъ, урчатъ и чиликають перелетающія коноплянки, по невизимон воздушной лестнице сындются трели жаворонковь, и турлыканье журавлей, несущихся въ сторонѣ веренинею,---точный звоиъ серебряныхъ трубъ. -- слышится въ пустот к звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Волизи ли производилась работа-онъ быль вдали оть нея: была ли она влали—его глаза отыскивали, что было поближе П быль онъ похожъ на того разевяннаго ученика, который глялить въ книгу. но въ то же время видить и фигу, подставленимо ему товарищемъ. Наконенъ, и совећмъ пересталь онъ ходить на работы, брольдъ совершенко и суть, и ведкія

расправы, засёль въ комнаты и пересталь принимать къ себъ даже съ докладами приказчика.

Временами изъ сосъдей завернетъ къ нему, бывало, отставной гусаръ-поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандеръ-полковникъ, мастеръ и охотникъ на разговоры обо всемъ. Но и это стало ему надобдать. Разговоры ихъ начали ему казаться какъ-то поверхностными; живое, ловкое обращенье, потрепки по колену и прочіл развязности начали сму казаться уже черезчуръ прямыми и открытыми. Онъ рѣшился съ ними раззнакомиться и произвелъ это даже довольно рфзко. Именно, когда представитель всъхъ полковниковъ-брандеровъ, наипріятнъйшій во всёхъ поверхностныхъ разговорахъ обо всемъ, Варваръ Николанчъ Вишнепокромовъ, прівхаль къ нему затемъ именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и нолитики, и философіи, и литературы, и морали, и даже состоянія финансовъ въ Англін, онъ выслаль сказать, что его нътъ дома, и въ то же время имълъ неосторожность ноказаться передъ окошкомъ. Гость и хозяннъ встратились взорами. Одинъ, разумъется, проворчалъ сквозь зубы: «скотина!» другой послалъ ему тоже начто въ рода свиныи. Такъ и кончилось знакомство. Съ техъ поръ не зайзжалъ къ нему никто. Уединенье полное водворилось въ домъ. Хозяннъ залъзъ въ халатъ безвыходно, предавши тъло бездъйствію, а мысль — обдумыванью большого сочиненія о Россін. Какъ обдумывалось это сочиненіе, читатель уже видьль. День приходиль и уходиль однообразный и безцвътный. Нельзя сказать, однакоже, чтобы не было минуть, въ которыя какъ будто пробуждался онъ отъ сна. Когда нривозила почта газеты, новые книги и журналы и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвавшаго на видномъ поприщѣ государственной службы или приносившаго посильную дань наукамъ и образованію всемірному, тайная, тихая грусть подступала ему нодъ сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездъйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной

и гадкой казалась сму жизнь его. Съ необыкновенной силмо воскресало предъ нимъ школьное минувшее кремя и представалъ вдругъ, какъ живой, Алексайдръ Истровичъ... Градомъ лились изъ глазъ его слезы, и рыданья продолжались почти весь день.

Что значили эти рыданья? Обпаруживала ли ими больющая душа скороную тайну своей бользии, что не успыть образоваться и окрынить начинавшій въ немъ строиться высокій внутренній человфкъ: что, неиспытанный заранф въ борьот съ неудачами, не достигнуль онъ до высокато состоянія возвышаться и крізнуть оть преградъ и препятствій; что, растопившись, подобно разогратому металлу. богатый запасъ великихъ ощущеній не приняль последней закалки, и теперь, безъ упругости, безсильна его воля; что слишкомъ для него рано умеръ (чудный) необыкновенный наставинкъ и что нътъ тенерь никого во всемъ свътъ, кто бы быль въ силахъ воздвигнуть и поднять шатаемыя въчными колебаньями силы и лишенную упругости (или слабую), немощимо волю,--кто бы крикнулъ живымъ, пробуждающимъ голосомъ.--крикнулъ душѣ пробуждающее слово: вигредь! котораго жаждеть повсюду, на всёхъ ступеняхъ стоящій, вськъ сословін, званій и промысловъ, русскій че-JOBBETS!

Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской дунин нашей умѣль бы намъ сказать это всемогущее слово: апересь? кто, зная всѣ силы, и свойства, и всю глубину нашей ирироды, одинмъ чародъйнымъ мановецьемъ мотъ бы устремить на высокую жизнь русскаго человѣка? Какими слезами, какои любовью заплатилъ бы ему! По вѣки прохолять за въками; полмиллюна сидней, увальней и байбаковъ премлетъ непробудно, и рѣдко рождается на Руси мужъ, умѣющій произносить его, это всемогущее слово.

О що обстоятельство чуть было, однакоже, не разбудило Тънтътникова и чуть было не произвело переворота въ сто характеръ. Случилось что-то въ родъ дюбви, но и тукъ дъло какъ-то свелось на пичего. Въ сосъетвъ, въ десяти

верстахъ отъ его деревни, проживалъ генералъ, отзывавшійся, какъ мы уже виділи, не совсімь благосклонно о Тантатникова. Генераль жиль генераломь, хлабосольствоваль, любиль, чтобы сосёди пріёзжали изъявлять ему почтенье; самъ, разумфется, визитовъ не платилъ, говорилъ хринло, читалъ книги и имфлъ дочь, существо невиданное, странное, которую скоръй можно было почесть какимъ-то фантастическимъ видініемъ, чімъ женщиной. Иногда случается человъку во сит увидъть что-то подобное, и съ тъхъ поръ онъ уже во всю жизнь свою грезитъ этимъ сновидвньемъ (двиствительность для него пропадаетъ навсегда),и онъ решительно ни на что не годится. Имя ей было Улинька. Восниталась она какъ-то странно. Ее воспитывала англичанка-гувернантка, не знавшая ин слова по-русски. Матери лишилась она еще въ дътствъ. Отцу было некогда. Впрочемъ, любя дочь до безумія, онъ могъ только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портреть ея. Это было что-то живое, какъ сама жизнь. Она была миловидней, чемъ красавица; лучше, чемъ умъ; стройней, воздушний классической женщины. Никакъ бы нельзя было сказать, какая страна положила на ней свой отпечатокъ, потому что подобнаго профиля и очертанья лица трудно было гдв-нибудь отыскать, развв только на античныхъ камеяхъ. Какъ въ ребенкъ, воспитанномъ на свободъ, въ ней было все своенравно. Если бы кто увидалъ, какъ внезапный гавъ собпралъ вдругъ строгія морщины на прекрасномъ чель ел и какъ она спорила пылко съ отцомъ своимъ, онъ бы подумалъ, что это было капризнъйшее созданье. По гитвъ бывалъ у нея только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестокомъ поступкъ съ къмъ бы то ни было. Но какъ вдругъ исчезнуль бы этоть гивь, если бы она увидела того самаго, на кого гиввалась, въ несчастін! Какъ бы вдругъ бросила она ему свой кошелекъ, не размышляя, умно ли это, или глупо, и разорвала на себѣ илатье для перевязки, если-бъ онь быль ранень! Было въ ней что-то стремительное.

Когда она говерила, у ней, казалось, все стремилось вслыть за мыслыо: выраженье лица, выраженье разговора, движенье рукъ: самыя складки иланыя какь бы летыли въ ту же сторону, и, казалесь, какъ бы она сама вотъ удетить во стъдъ за собственными ся словами. Ничего не было въ ней утасниаго. Ни предъ къмъ не побоялась бы опаобнаружить своихъ зыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотълось говорить. Ея очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того безтренетно-свободна, что все ей уступалобы невольно дорогу. При ней какъ-то смущался недобрын человыть и измыть, а добрый, даже самый застычивый, могь разговориться съ нею вдругъ, какъ съ сестрои. и — странный обманъ! — съ первыхъ минутъ разговора ему уже казалось, что гдв-то и когда-то онъ зналъ се, что случилось это во дни какого-то незапамятнаго младенчества, въ какомъ-то родномъ домѣ, веселымъ вечеромъ, ири радостныхъ играхъ дътской толны, и послъ того какъ-то становился ему скучнымъ разумный возрасть че-JORTHA.

Андрей Ивановичъ Тънтътниковъ не могъ бы никакъ разсказать, какъ это случилось, что съ перваго же дня онъ сталь съ ней такъ, какъ о́ы знакомъ о́ылъ вѣчно. Неизъяснимое, новое чувство вошло къ нему въ душу. Его жизнь на мгновенье озарилась. Халатъ на время былъ оставленъ, не такъ долго конался онъ на кровати, не такъ долго стоялъ Михайло съ рукомонникомъ въ рукахъ. Растворялись окна въ комнатахъ, и часто владътель картиннаго пом'єтья долго ходиль по темнымъ излучинамъ своего сада и останавливался по часамъ передъ плЪнительными видами на отдаленья. Генералъ принималь сначала Тънгътникова довольно хорошо и радушно, но совершенно сонтись они не могли. Разговоры у нихъ всегла оканчивались споромъ и какимъ-то пепріятнымъ ощущеньемъ съ объяхъ сторонъ. Генераль не любиль противорфика и возроженья, хотя тъ то же пр мя любиль но-

говорить даже и о томъ, чего не зналъ вовсе. Тѣнтѣтниковъ, съ своей стороны, тоже былъ человекъ щекотливый. Впрочемъ, ради дочери, прощалось многое отцу, и миръ у нихъ держался до тъхъ поръ, покуда не пріъхали гостить къ генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина: одна-вдова, другая-старая дівка, обі фрейлины прежнихъ временъ, отчасти болтуныи, отчасти силетницы, не весьма обворожительныя любезностью своей, но, однакоже, имфвшія значительныя связи въ Петербургь, и передъ которыми генералъ немножко даже подличалъ. Тънтътникову показалось, что, съ самаго дня прітада ихъ, генералъ сталъ къ нему какъ-то холодите, почти не замъчаль его и обращался какъ съ лицомъ безсловеснымъ или съ чиновникомъ, употребляемымъ для переписки, самымъ мелкимъ. Онъ говориль ему то братець, то любезнийшій, и одинъ разъ сказалъ ему даже ты. Андрея Ивановича взорвало; кровь бросилась ему въ голову. Скрвия сердце и стиснувъ зубы, онъ, однакоже, имълъ присутствие духа сказать необыкновенно учтивымъ и мягкимъ голосомъ, между твмъ какъ пятна выступили на лицв его и все внутри киивло: «Я долженъ благодарить васъ, генералъ, за ваше расположение. Вы приглашаете и вызываете меня словомъ ты на самую тесную дружбу, обязывая и меня также говорить вамъ ты. Но позвольте вамъ замѣтить, что я помню различіе наше въ лѣтахъ, совершенно препятствующее такому фамильярному между нами обращению». Генералъ смутился. Собирая слова и мысли, сталъ онъ говорить, хотя нёсколько несвязно, что слово ты было имъ сказано не въ томъ смыслѣ, что старику иной разъ позволительно сказать молодому человъку ты (о чинъ своемъ онъ не упомянулъ ни слова). Разумфется, съ этихъ поръ знакомство между ними прекратилось. Любовь кончилась при самомъ началь; потухнуль свъть, на минуту было передъ нимъ блеснувшій, и посл'єдовавшія за нимъ сумерки стали еще сумрачньй. Байбакъ сызнова зальзъ въ халатъ свой. Все поворотило сызнова на лежанье и бездъйствіе. Въ дом'в завелись гадость и безнорядокъ: половая щетка оставалась не ивлому дию посреди комнаты вмветв съ соромъ: нанталоны заходили даже въ гостиную; на щеголеватомъ столь, нередъ диваномъ, лежали засаленныя подтяжки, точно угошенье гостю. И до того стала инчтожной и сонион его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые лоди. но даже чуть не клевали доманинія куры. Безсильно чертиль онъ на бумагь, по цълымъ часамъ, рогульки, домики, избы, тельги, тройки, или же выписываль Милостивый Государы, съ восклицательнымъ знакомъ всеми почерками и характерами. А иногда же, все позабывши, перо чертило само собой, безъ відома хозянна, маленькую головку, съ тонкими, острыми чертами, съ приподнятой легкой прядыо велосъ, унадавшей изъ-подъ гребия длинными тонкими кудрями, молодыми обнаженными руками, какъ бы летввшую. — и въ изумленьи видълъ хозяниъ, что выходилъ портреть той, съ которой портрета не могъ бы написать никакой живописецъ. И еще грустиве становилось ему нотомъ. и, въря тому, что иттъ на землъ счастья, оставался онъ на цтлый день скучнымъ и безотвътнымъ.

Таковы были обстоятельства Андрея Ивановича Тѣнтѣтникова. Вдругъ въ одинъ день, подходя къ окну обычнымъ
порядкомъ, съ трубкои и чашкой въ рукахъ, замѣтилъ онъ
во дворѣ движенье и нѣкоторую суету. Поварченокъ и подомойка бѣжали отворять ворота, и въ воротахъ показались
копи, точь въ точь, какъ лѣнятъ иль рисуютъ ихъ на
тріумфальныхъ воротахъ: морда направо, морда налѣво,
морта посерединѣ. Свыше ихъ, на козлахъ—кучеръ и дакей въ широкомъ сюртукѣ, подвязанный носовымъ илаткомъ: за ними господинъ въ картузѣ и шинели, закутанный въ косынку радужныхъ цвѣтовъ. Когда экинажъ изворотился передъ крыльцомъ, оказалось, что былъ онъ не что
другое, какъ рессорная легкая бричка. Господинъ необъгкиовенно приличной наружности соскочилъ на крыльно съ
быстротой и ловкостью почти военнаго челевѣка.

Андрей Ивановичъ струсилъ. Онъ принялъ его за чи-

новника отъ правительства. Надобно сказать, что въ молодости своей онъ было замъщался въ одно неразумное дъло. Какіе-то философы изъ гусаръ, да недоучившійся студенть, да промотавшійся игрокъ затіяли какое-то филантропическое общество, подъ верховнымъ распоряжениемъ стараго плута, и масона, и карточнаго игрока, ньяницы и краснорфинвфинаго человфка. Общество было устроено съ необыкновенно обширной целью-доставить счастіе всему человъчеству. Касса денегъ потребовалась огромная, пожертвованья собирались съ великодушныхъ членовъ неимовфрныя. Куда это все ношло — зналь объ этомъ только одинъ верховный распорядитель. Въ общество это втянули его два пріятеля, принадлежавшіе къ классу огорченныхъ людей, добрые люди, но которые отъ частыхъ тостовъ во имя науки, просвещенья и прогресса сделались потомъ горькими пьяницами. Тънтътниковъ скоро спохватился и выбыль изъ этого круга. Но общество успѣло уже запутаться въ какихъ-то другихъ двйствіяхъ, даже не совсемъ приличныхъ дворянину, такъ что потомъ завязались дъла и съ полиціей... А потому не мудрено, что и вышедши, и разорвавши всякія сношенія съ благодітелемь человічества, Тфитфиниковъ не могъ, однакоже, оставаться покоенъ: на совъсти у него было не совсъмъ ловко. И теперь не безъ страха глядёль онь на долженствовавшую раствориться дверь.

Страхъ его, однакоже, прошелъ вдругъ, когда гость раскланялся съ ловкостью неимовѣрной, сохраняя почтительное положеніе головы нѣсколько на-бокъ. Въ короткихъ, но опредѣлительныхъ словахъ изъяснилъ, что уже издавна ѣздитъ онъ по Россіи, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилуетъ предметами замѣчательными, не говоря ужъ о красотѣ мѣстъ, объ обиліи промысловъ и разнообразіи почвъ; что онъ увлекся картинностью мѣстоположенья его деревни; что, несмотря, однакоже, на картинность мѣстоположенья, онъ пе дерзиулъ бы никакъ обезпокопть его неумѣстнымъ заѣздомъ своимъ, если бы не случилось что-то въ бричкѣ его,

требующее (пекусной) руки помощи со стороны кузненовъ и мастеровъ; что при всемъ томъ, однакоже, если бы каже и инчего не случилось въ его бричкѣ, онъ бы не могъ отказать себѣ въ удовольствіи засвидѣтельствовать сму лично свое почтеніе. Окончивъ рѣчь, гость, съ обворожительной пріятностью подшаркнувъ ножкой, отпрыгнулъ тутъ же нѣсколько назадъ съ легкостью резиннаго мячика.

Антрей Ивановичъ подумалъ, что это долженъ быть какей-инбудь любознательный ученый профессоръ, который вадитъ по Россіи затъмъ, чтобы собирать какія-инбудь растенія или даже предметы ископаемые. Онъ изъявилъ ему веякую готовность спосибнествовать: предложилъ ему своихъ мастеровъ, келесниковъ и кузнецовъ для поправки орички: просилъ расположиться у него какъ въ собственнемъ домѣ; усадилъ обходительнаго гостя въ большія вольтеровскія [кресла] и приготовился слушать его разсказъ, безъ сомивнія, объ ученыхъ предметахъ и естественныхъ.

Гость, однакоже, коснулся больше событій внутренняго міра. Заговориль о превратностяхъ судьбы: уподобиль жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вътрами: упомянуль о томъ, что должень быль переменить много месть и должностей, что много потерићлъ за правду, что даже самая жизнь его была не разъ въ опасности со стороны враговъ, и много еще разсказалъ онъ такого, изъ чего Тънтатниковъ могь видать, что гость его быль скорье практическій человыкь. Въ заключеніе всего, онъ высморкался въ облый батистовый илатокъ такъ громко, какъ Андрей Ивановичь еще и не слыхиваль. Подчась поналается въ оркестръ такая проидоха-труба, которая когда хватитъ, покажется, что крякиуло не въ оркестръ, по въ сооственномъ ухв: точно такой же звукъ раздался въ пробужденныхъ нокояхъ дремавшаго дома, и немедленчо вслюдь за нимъ воспослідовало благоуханье одеколона, невидимо распространенное довкимъ встряхнутьемъ носового багистоваго илатка.

Читатель, можетъ-быть, уже догадался, что гость быль не

другой кто, какъ нашъ почтенный, давно нами оставленный Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Онъ немножно постарѣлъ: какъ видно, не безъ бурь и тревогъ было для него это время. Казалось, какъ бы и самый фракъ на немъ немножко поустарёль, и бричка, и кучерь, и слуга, и лошади, и упряжь какъ бы поистерлись и поизносились. Казалось, какъ бы и самые финансы не были въ завидномъ состоянін. По выраженье лица, приличье, обхожденье остались тв же. Даже, казалось, какъ бы еще пріятиве сталь онъ въ поступкахъ и оборотахъ. Еще ловче подвертывалъ подъ ножку ножку, когда садился въ кресла; еще болъе было мягкости въ выговоръ ръчей, осторожной умъренности въ словахъ и выраженьяхъ, боле уменья держать себя и болье такту во всемъ. Бъльй и чище снъговъ были на немъ воротнички и манишка, и, несмотря на то, что быль онъ съ дороги, ни пушинки не съло къ нему на фракъ, -- хоть на именинный объдъ! Щеки и подбородокъ выбриты были такъ ровно и гладко, что одинъ (развѣ только) слѣной могъ не полюбоваться пріятной выпуклостью и круглотой ихъ.

Въ дом'в тотъ же часъ произошло преобразованье. Половина его, дотоль пребывавшая въ слепоть, съ заколоченными ставнями, вдругъ прозръза и озарилась. Изъ брички стали выносить поклажу; все начало разм'вщаться въ осветившихся комнатахъ и скоро все приняло такой видъ: комната, опредъленная быть спальней, вмъстила въ себъ вещи, необходимыя для ночного туалета; комната, опредъленная быть кабинстомъ... Но прежде необходимо знать, что въ этой комнать было три стола; одинъ письменный — передъ диваномъ, другой ломберный-между окнами у стины, третій угольный-въ углу, между дверью въ спальню и дверью въ необитаемый залъ съ инвалидною мебелью. На этомъ угольномъ столъ помъстилось вынутое изъ чемодана илатье, а именно: нанталены (старые и новые) подъ фракъ, панталоны подъ сюртукъ, панталоны сфренькіе, два бархатныхъ жилета и два атласныхъ, сюртукъ и два фрака. (Жилеты же бълаго инке и лъгијя брюки отошли къ бълью

въ комодъ). Все это разм'єстилось одинъ на другомъ пирамидкой и прикрыдось сверху посовымъ шелковымъ платкомъ. Въ другомъ углу, между дверью и окномъ, выстроились рядкомъ сапоги: сапоги не совстмъ новые, сапоги совстмъ новые, саноги съ новыми головками и лакированные полусаножки. Они также стыдливо занавфенлись шелковымъ носовымъ платкомъ. — такъ, какъ бы ихъ тамъ вовсе не было. На столъ предъ двумя окнами помъстилась шкатулка. На письменномъ столе передъ диваномъ-портфель, банка съ одеколономъ, сургучъ, зубныя щетки, новый календарь и два какіе-то романа, оба вторые тома. Чистое білье (все) поместилось въ комоде, уже находившемся въ спальне; овлье же, которое следовало прачке, завязано было въ узель и подсупуто подъ кровать. Чемоданъ, по опростаньи его, быль тоже подсунуть подъкровать. Сабля помъстилась также въ спальнъ, повиснувши на гвоздъ, невдалекъ отъ кровати. Та и другая комната приняли видъ чистоты и опрятности необыкновенной: нигдъ ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздухъ какъ-то облагородился: въ немъ утвердился пріятный запахъ здороваго, свіжаго мужчины, который облья не запашиваеть, въ башо ходить и вытираеть себя мокрой губкой по воскреснымъ днямъ. Въ вестибюльной комнать покуппался было утвердиться на время занахъ служителя Петрушки, но Петрушка скороперемъщенъ былъ на кухню, какъ оно и слъдовало.

Въ первые дни Андрей Ивановичъ опасался за свою независимость, чтобы какъ-нибудь гость не связалъ его, не стѣснилъ какими-нибудь измѣненіями въ образѣ жизни, и не разрушился бы перядокъ для его, такъ удачно заведенный. Но опасенья были напрасны. Гость показаль необыкновенно гибкую способизсть приспособиться ко всему. Одобрилъ философическую нетороиливость хозяина, сказавии, что она объщаетъ столѣтиюю жизнь. Объ уединеньи (тоже) выразился весьма счастливо — именно, что оно питаетъ великія мысли въ человѣкѣ. Взглянувъ на околютеку и отозвавшинсь съ нохвалой о книгахъ вообще, замѣтилъ, что

онъ спасають отъ праздности человъка. Словомъ, выронилъ словъ не много, но значительныхъ. Въ поступкахъ же своихъ поступаль еще болье истати: во-время являлся, во-время уходиль; не затрудняль хозяина запросами въ часы неразговорчивости его; съ удовольствіемъ игралъ съ нимъ въ шахматы, съ удовольствіемъ молчалъ. Въ то время, когда нервый пускаль кудреватыми облаками трубочный дымъ, другой, не куря трубки, придумывалъ соотвътствовавшее тому занятіе: вынималь, напримірь, изъ кармана серебряную съ чернью табакерку и, утвердивъ ее между двухъ нальцевъ лѣвой руки, оборачивалъ ее быстро пальцемъ правой, въ подобъе того, какъ земная сфера обращается около своей оси, или же, просто, барабаниль по ней пальцами, насвистывая какое-нибудь ни то, ни сё. Словомъ, онъ не мъшалъ хозянну никакъ. «Я въ первый разъ вижу человіка, съ которымъ можно жить», говориль про себя Тѣнтътниковъ. «Вообще этого искусства у насъ мало. Между нами есть довольно людей и умныхъ, и образованныхъ, и добрыхъ, но людей постоянно пріятныхъ, людей постоянно ровнаго характера, людей, съ которыми можно прожить въкъ и не поссориться, - я не знаю, много ли у насъ можно отыскать такихъ людей! Вотъ первый, единственный человъкъ, котораго я вижу!» Такъ отзывался Тънтътниковъ о своемъ гостъ.

Чичиковъ, съ своей стороны, былъ очень радъ, что поселился на время у такого мирнаго и смирнаго хозянна. Цыганская жизнь ему надобла. Пріотдохнуть, хотя на мфсяцъ, въ прекрасной деревнѣ, въ виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и въ геморопдальномъ отношеніи.

Трудно было найти лучшій уголокъ для отдохновенія. Весна убрала его красотой несказанной. Что яркости въ зелени! Что свіжести въ воздухі! Что итичьяго крику въ садахъ! Рай, радость и ликованье всего! Деревня звучала и пізла, какъ будто новорожденная.

Чичиковъ ходилъ много. То направлялъ опъ прогулку

свою по илоской вершини возвышеній (держась краевь), въ виду разстилавшихся вдали долинъ, по которымъ вездъ оставались еще большія озера отъ разлитія воды; или же вступаль въ овраги, — гдв едва начинавшія убираться листьями, отягченныя итичьими гибздами дерева и узкая просинь черибли отъ перекрестнаго летанья, густыми стаями, воронъ, -- оглушаемые карканьемъ воронъ, разговорами галокъ и граньями грачей\*); или же сиускался внизъ къ поёмнымъ мастамъ и разорваннымъ илотинамъ - глядать, какъ съ оглушительнымъ шумомъ неслась повергаться вода на мельничныя колеса; или же пробирался далѣ къ пристани, откуда неслись, вмфстф съ теченіемъ воды, нервыя суда, нагруженныя горохомъ, овсомъ, ячменемъ и пшеницей: или отправлялся въ ноля на первыя весеннія работыглядать, какъ сважая орань черной полосою проходила по зелени, или же какъ ловкій съятель бросалъ изъ горсти свмена, ровно, мътко, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону. Толковалъ и говорилъ и съ приказчикомъ, и съ мужикомъ, и мельникомъ — что, и какъ, и каковыхъ урожаевъ нужно ожидать, и на какой ладъ идетъ у нихъ запашка, и на сколько хлѣба продается, и что выбирають весной и осенью за умоль муки, и какъ зовуть каждаго мужика, и кто съ къмъ въ родствъ, и гдъ кунилъ корову, и чемъ кормитъ свинью, словомъ — все. Узналъ и то, сколько перемерло мужиковъ. Оказалось, немного. Какъ умный человакъ, заматилъ онъ вдругъ, что незавидно идетъ хозяйство у Тантатникова: повсюду упущенья, нераданье,

<sup>\*)</sup> Все это мъсто въ рукописи перечеркнуто и не получило окончательной отдълки. Означая курсивомъ слова, написанныя поздиъе сверху строкъ, и заключая въ скобки зачеркнутыя, передаемъ это мъсто въ близкомъ по возможности видъ къ тому, какой опо имъстъ въ рукописи: или же вступая въ гуши въ лъспыхъ овраги, гом (сдва начинавшихся) убираться листьями (льсовъ, услящные вороньи...). Черева, отвученыя птичении гивадами (дерева и узкая просинь чернъда отъ перекрестнаго летанья густыми сталми воронъ, отлушая отлушенными карканьсмъ воронъ, разговорами галокъ и граными) грачей (перекрестными летаньями, помрачавицими небо). Ред.

воровство, не мало и пьянства. И мысленно говорилъ онъ въ себъ: «Какая, однакоже, скотина Тънтътниковъ! Запустить имфніе, которое могло бы приносить, по малой мфрф, нятьдесять тысячь годового доходу!» И, не будучи въ силахъ удержать справедливаго негодованья, повторялъ онъ: «Рѣшительно скотина!» Не разъ, посреди такихъ прогулокъ, приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому,-т. е., разумъется не тенерь, но послъ, когда обдълается главное дёло и будуть средства въ рукахъ, — сдёлаться самому мирнымъ владёльцемъ подобнаго пом'єстья. Тутъ обыкновенно представлялась ему молодая хозяйка, свѣжая, бѣлолицая бабёнка, можетъ-быть, даже изъ купеческаго сословія, впрочемъ, однакоже, образованная и восинтанная такъ, какъ и дворянка,-чтобы понимала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главное, но почему же, ссли уже такъ заведено, зачъмъ же итти противъ общаго мнѣнія? Представлялось ему и молодое поколѣніе, долженствовавшее увъковъчить фамилію Чичиковыхъ: ръзвунчикъмальчишка и красавица-дочка, или даже два мальчугана, двъ и даже три дъвочки, чтобы было всъмъ извъстно, что онъ дъйствительно жилъ и существовалъ, а не то, что прошель по земль какой-нибудь тынью или призракомъ, -- чтобы не было стыдно и передъ отечествомъ. Представлялось ему даже и то, что не дурно бы и къ чину искоторое прибавленіе: статскій совѣтникъ, напримѣръ, чинъ почтенный и уважительный... И много приходило ему въ голову того, что такъ часто уносить человъка отъ скучной настоящей минуты, теребить, дразнить, шевелить его и бываеть ему любо даже и тогда, когда увфрень онь самъ, что это никогда не сбудется.

Людямъ Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они такъ же, какъ и онъ, обжились въ ней. Петрушка сошелся очень скоро съ буфетчикомъ Григоріемъ, хотя сначала они оба важничали и дулись другъ передъ другомъ нестериимо. Петрушка пустилъ Григорію пыль въ глаза тѣмъ, что онъ бывалъ въ Костромѣ, Ярославлѣ, Нижнемъ

и даже въ Москвѣ; Григорій же осадиль его сразу Петербургомъ, въ которомъ Петрунка не быль. Последній хотѣлъ было подняться и выѣхать на дальности разстояніи тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ онъ бывалъ; по Григоріи назваль ему такое мѣсто, какого ни на какой карть нельзя было егыскать, и насчиталъ тридцать тысячъ слишкомъ верстъ, такъ что Петрушка осовѣлъ, разинулъ ротъ и былъ поднятъ на смѣхъ тутъ же всею дворней. Вирочемъ, дѣло кончилось между ними самой тѣсной дружбой; дядя лысыя Пименъ держалъ въ концѣ деревни знаменитый кабакъ, которому имя было «Акулька»; въ этомъ заведеніи видьли ихъ всѣ часы дня. Тамъ стали они свои други, или то, чтò называють въ народѣ—кабацкіе завсегдатели.

У Селифана была другого рода приманка. На деревић. что ин вечеръ, иблись ибсии, заплетались и расплетались хороводы. Породистыя, стройныя дівки, какихъ было трудно найти въ другомъ мѣстѣ, заставляли его по нѣсколькимъ <mark>часамъ стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучие:</mark> вев былогрудыя, былошейныя; у вевхъ глаза рыной, у вевхъ глаза съ поволокой, походка павлиномъ и коса до пояса. Когда, взявшись обтими руками за бтлыя руки, медленно твигался онъ съ ними въ хороводъ или же выходилъ на нихъ стъной, въ ряду другихъ нарней, и ногасалъ горячо рубющій вечеръ, и тихо померкала вокругь окольность, и далече за рекой отдавался верный отголосокъ неизменно <mark>грустваго н</mark>аивва.—це зналь онъ и самъ тогда, что съ нимъ галалось. Долго потомъ во сив и наяву, утромъ и въ сумерки, все мерещилось ему, что въ объихъ рукахъ его бълыя руки и движется онъ съ ними въ хороводъ... Махнувъ рукой, говориль онъ: «Проклятыя лізли дівки!»

Конямъ Чичикова поправилось тоже новое жилище. И коренной, и пристяжной каурой масти, называемый Заскдателемъ, и самый чубарый, о которомъ выражался Селифанъ: «подлецъ-дошадъ», нашли пребываніе у Тънгътинкова совству нескучнымъ, овесъ отличнымъ, а расчоложенье конюшенъ необыкновение у юбнымъ: у всякато стоиле,

хотя и оттороженное, но черезъ перегородки можно было видъть и другихъ лошадей, такъ что, если бы пришла комунибудь изъ нихъ, даже самому дальнему, фантазія вдругъ заржать, то можно было ему отвѣтствовать тѣмъ же тотъ же часъ.

Словомъ, всв обжились, какъ дома. Читатель, можетъбыть, изумляется, что Чичиковъ досель не заикнулся по части извъстныхъ душъ. Какъ бы не такъ! Павелъ Ивановичъ сталъ очень остороженъ насчетъ этого предмета. Если бы даже пришлось вести дёло съ дураками круглыми, онь бы и туть не вдругь его началь. Тентетниковъ же, какъ бы то ни было, читаетъ книги, философствуетъ, старается изъяснить себф всякія причины всего-и отчего, и почему... «Нътъ, чортъ его возьми! развъ начать съ другого конца?» Такъ думалъ Чичиковъ. Раздобарывая почасту съ дворовыми людьми, онъ, между прочимъ, отъ нихъ развъдалъ, что баринъ вздилъ прежде довольно неръдко къ сосъду-генералу, что у генерала барышня, что баринъ было къ барышнъ, да и барышня тоже къ барину... но потомъ вдругъ за что-то не поладили и разошлись. Онъ замѣтилъ и самъ, что Андрей Ивановичъ карандашомъ и перомъ все рисовалъ какія-то головки, одна на другую похожія. Одинъ разъ (скоро) послъ объда, оборачивая, по обыкновению, пальцемъ серебряную табакерку вокругъ ся оси, сказалъ онъ такъ: «У васъ все есть, Андрей Ивановичъ; одного только недостаеть».—«Чего?» спросиль тоть, выпуская кудреватый дымъ. — «Подруги жизни», сказалъ Чичиковъ. Инчего не сказаль Андрей Ивановичь; темь разговорь и кончился. Чичиковъ не смутился, выбралъ другое время, уже передъ ужиномъ, и, разговаривая о томъ и о семъ, сказаль вдругь: «А право, Андрей Ивановичь, вамь бы очень не мішало жениться». Хоть бы слово сказаль на это Тентетниковъ, точно какъ бы и самая речь объ этомъ была ему непріятна. Чичиковъ не смутился. Въ третій разъ выбралъ онъ время, уже послѣ ужина, и сказалъ такъ: «А все-таки, какъ ни переворочу обстоятельства ваши, вижу,

что нужно вамъ жениться: впадете въ инохонтрію». Слова ли Чичикова были на этотъ разъ такъ убъдительны, или же расположенье луха у Андрея Ивановича было какъ-то особенно настроено къ откровенности, — онъ взтохнулъ и сказалъ, пустивши кверху трубочный лымъ: «На все нужно родиться счастливцемъ, Павелъ Иванычъ». И разсказалъ все, какъ было, всю исторію знакомства съ генераломъ и разрыва.

Когда услышаль Чичиковъ, отъ слова до слова, все дъло и увидълъ, что изъ-за одного слова тем произопла такая исторія, онъ оторопъль. Иѣсколько минутъ смотрѣлъ пристально въ глаза Тѣнтѣтникова и заключилъ: «Да онъ, просто, круглый дуракъ!»

«Андрей Ивановить, помилуйте!» сказаль онъ, взявши его за объ руки: «какое-жъ оскорбленіе? что-жъ тугь оскорбительнаго въ словъ ты?»

«Въ самомъ словъ нътъ ничего оскоро́нтельнаго», сказалъ Тънтътниковъ: «но въ смыслѣ слова, по въ голосѣ, съ которымъ сказано оно, заключается оскоро́ленье. Ты! — это значитъ: «помни, что ты дрянь: я принимаю тебя потому только, что нѣтъ никого лучше, а пріѣхала какая-пио́удь княжна Юзякина, — ты знай свое мѣсто, стой у порога». Вотъ что это значитъ!» Говоря это, смирный и кроткій Аядрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосѣ его послышалось раздраженье оскоро́леннаго чувства.

«Да хоть оы даже и въ этомъ смыслѣ,—что-жъ тутъ такого?» сказалъ Чичиковъ.

«Какъ?» сказалъ Тънгътниковъ, смотря пристально въ глаза Чичикову: «вы хотите, чтобы [я] продолжалъ бывать у него послъ такого поступка?»

«Да какой же это поступонуто это жизже не поступону!» сказану при делажения и выправания выстити выправания выправания выправания выправания выправания выстити выправания выправания выправания выправания выправания выпр

«Какой странный человакъ этотъ Чичиковъ!» колумалъ про себя Тантатниковъ.

«Какой странный человскъ этогъ Тънгътниковъ!» полумалъ про себя Чичиковъ. «Это не поступокъ, Андрей Ивановичъ. Это, просто, генеральская привычка: они всёмъ говорятъ ты. Да, впрочемъ, почему этого и не позволить заслуженному, почтеньюму человёку?»

«Это другое дёло», сказалъ Тентетниковъ. «Если бы онъ былъ старикъ, беднякъ, не гордъ, не чванливъ, не генералъ, я бы тогда позволилъ ему говорить мнё ты и принялъ бы даже почтительно».

«Онъ совсѣмъ дуракъ!» подумалъ про себя Чпчиковъ. «Оборвышу позволить, а генералу не позволить!» И, вслѣдъ за такимъ размышленьемъ, такъ возразилъ ему вслухъ: «Хорошо; положимъ, онъ васъ оскорбилъ, за то вы и поквитались съ нимъ: онъ вамъ, и вы ему. Но разставаться навсегда изъ пустяка,—помилуйте, на что же это похоже? Какъ же оставлять дѣло, которое только-что началось? Если уже избрана цѣль, такъ тутъ уже нужно итти на-проломъ. Что тутъ глядѣть на то, что человѣкъ плюется! Человѣкъ всегда илюется; да вы не отыщете теперь ни одного человѣка въ свѣтѣ, который бы не плевался».

Тфитфинковъ совершенно озадачился этими словами, оторопфлъ, глядфлъ въ глаза Павлу Ивановичу и думалъ про себя: «Престранный, однакожъ, человфкъ этотъ Чичиковъ!»

«Какой, однакоже, чудакъ этотъ Тѣнтѣтниковъ!» думаль между тѣмъ Чичиковъ. «Позвольте мнѣ какъ-нибудь обдѣлать это дѣло», сказалъ онъ вслухъ. «Я могу съѣздить къ его превосходительству и объясню, что случилось это съ вашей стороны по недоразумѣнію, по молодости и незнанью людей и свѣта».

«Подличать передъ нимъ я не намфренъ!» сказалъ сильно Тинтитинковъ.

«Сохрани Богъ подличать!» сказалъ Чичиковъ и перекрестился. «Подъйствовать словомъ увѣщанья, какъ благоразумный посредникъ, но подличать... извините, Андрей Ивановичъ, за мое доброе желанье и преданность, я даже не ожидалъ, чтобы слова принимали вы въ такомъ обидномъ смыслъ!»

«Простите, Павелъ Ивановичъ, я виноватъ!» сказалъ тронутый Тънтътниковъ, схвативни признательно объ его руки. «Ваше доброе участіе миъ дорого, клинусь! Но оставимъ этотъ разговоръ, не будемъ больше пикогда объ этомъ говорить!»

«Въ такомъ случав я повду, просто, къ генералу безъ причины», сказалъ Чичиковъ.

«Зачемье» спросиль Тентетниковь, въ недоумении смотря на Чичикова.

«Засвидьтельствовать почтенье», сказаль Чичиковъ.

«Какой странный человькъ этотъ Чичиковъ!» подумалъ Тънгътниковъ.

«Какой странный человакъ этотъ Тантатниковъ!» подумалъ Чичиковъ.

«Такъ какъ моя бричка», сказалъ Чичиковъ: «не пришла еще въ надлежащее состояніе, то позвольте мив взять у васъ коляску. Я бы завтра же, этакъ около десяти часовъ, къ нему съвздилъ».

«Помилуйте, что за просьба! Вы — полный господинъ. выбирайте, какой хотите, экинажъ: все въ вашемъ распоряжени».

Они простились и разопились спать, не безъ разсужденья о странностяхъ другъ друга.

Чудная, однакоже, вещь: на другой день, когда подали Чичикову лошадей и вскочиль онь въ коляску, съ леткостью почти военнаго человѣка, одѣтый въ новый фравъ, бѣлый галстукъ и жилетъ, и покатился свидѣтельствовать почтенье генералу.—Тѣнтѣтниковъ пришель въ такое волненье духа, какого давно не испытываль. Весь этогъ ржавый и дремлющій ходъ его мыслей превратился въ дѣятельно-безнокойный. Возмущенье нервическое обуяло вдругъ всѣми чувствами доселѣ погруженнаго въ безнечную лѣнь байбака. То садился онъ на диванъ, то подходилъ къ окну, то принимался за книгу, то хотѣлъ мыслить. Безуспѣшное хотѣнье! Мысль не лѣзла къ нему въ голову. То старалей ни о чемъ не мыслить. Безуспѣшное стараніе. Отрывки чего-то похожаго на мысли, концы и хвостики мыслей лёзли и отовсюду наклевывались къ нему въ голову. «Странное состоянье!» сказалъ онъ и придвинулся къ окну—глядёть на дорогу, прорёзавшую дуброву, въ концѣ которой еще курилась, не успѣвшая улечься, пыль, поднятая уѣхавшей коляской. Но оставимъ Тѣнтѣтникова и послѣдуемъ за Чичиковымъ.

## ГЛАВА Ц.

Въ полчаса съ небольшимъ кони пронесли Чичикова чрезъ десятиверстное пространство — сначала дубровою, потомъ хлѣбами, начинавщими зеленѣть посреди свѣжей орани, потомъ горной окраиной, съ которой поминутно открывались виды на отдаленья, — и наконецъ, широкою аллеею раскидистыхъ липъ внесли его въ генеральскую деревню. Аллея линъ превратилась въ аллею тополей, огороженныхъ снизу плетеными коробками, и уперлась въ чугунныя сквозныя ворота, сквозь которыя глядель кудряво-великоленный резной фронтонъ генеральскаго дома, опиравшійся на восемь колоннъ съ коринескими капителями. Пахнуло повсюду масляной краской, которою безпрерывно обновлялось все, ничему не давая состарьться. Дворь чистотой подобень быль наркету. Подкативши къ подъйзду, Чичиковъ съ почтеньемъ соскочиль на крыльцо, приказаль о себф доложить и быль введенъ прямо въ кабинетъ.

Генералъ поразилъ его величественной наружностью. Онъ былъ на ту пору въ атласномъ малиновомъ халатѣ. Открытый взглядъ, лицо мужественное, бакенбарды и большіе усы съ просѣдью, стрижка низкая, а на затылкѣ даже подъ гребенку. шея толстая, широкая, такъ-называемая въ три этажа (въ три складки съ трещиной поперекъ), голосъ — басъ съ нѣкоторою охрипью, движенья генеральскія. Генералъ Бетрищевъ, какъ и всѣ мы грѣшные, былъ одаренъ многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, какъ случается въ русскомъ человѣкъ, было набросано

въ немъ въ какомъ-то каргиниомъ безпорязкъ: самоножертвованье, великодунье, въ рашительныя минуты урабрость. умь и ко всему этому – изрядная подувсь себядюбья, честолобья, самодюбья, медочной щекотливости личной и многаго того, безъ чего уже не обходится человакъ. Всъхъ, которые ушли впередь его по служов, онъ не любиль, выражался о нихъ фіко, въ сартоническихъ, колкихъ эниграммахъ. Всего больше доставалось отъ него его прежнему сотоварящу, котораго считалъ онъ ниже себя и умомъ, и способностями, и который, однакоже, обогналь его и быль уже генерадъ-губернаторомъ двухъ губерній, въ однои изъ которыхъ находились его поместья, такъ что онъ очутился какъ бы въ зависимости отъ него. Въ отместку, язвилъ онъ его при всякомъ случав, критиковалъ всякое распоряженье и видълъ во всъхъ мърахъ и дъйствіяхъ его верхъ неразумія. Несмотря на доброе сердце, генераль быль насмышливъ. Вообще говоря, онъ любилъ первенствовать, любилъ онміамъ, любиль блеснуть и похвастаться умомъ, любиль знать то, чего другіе не знають, и не любиль тахъ людей. которые знають что-нибудь такое, чего онъ не знаеть. Воспитанный получностраннымъ воспитаньемъ, онъ хотыть сыграть въ то же время роль русскаго барина. Съ такой неровностью въ характерћ, съ такими крупными, яркими противоноложностями, онъ долженъ быль неминуемо встрьтить по служов кучу непріятностей, вследствіе которыхъ п вышель въ отставку, обвиняя во всемъ какую-то враждебиую партію и не имья великодушія обвинить въ чемъ-либо себя самого. Въ отставкъ сохранилъ онъ ту же картинную. величавую осанку. Въ сюртукъ ли, во фракъ ли, въ халатъ онъ быль все тотъ же. Отъ голоса до мальинаго твлодвиженья въ немъ все было властительное, повельвающее, внушавшее въ низшихъ чинахъ если не уваженіе, то, по краиней мъръ, робость.

Чичиковъ почувствовалъ то и другое: и уваженье, и робость. Наклоия почтительно голову на-бокъ, началь онъ такъ: «Счелъ долгомъ представиться вашему превосходи-

тельству. Питая уваженіе къ доблестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ полів, счелъ долгомъ представиться лично вашему превосходительству».

Генералу, какъ видно, не непонравился такой приступъ. Сдѣлавши весьма милостивое движенье головою, онъ сказалъ: «Весьма радъ познакомиться. Милости просимъ садиться. Вы гдѣ служили?»

«Поприще службы моей», сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла не въ серединѣ, но наискось, и ухватившись рукою за ручку креселъ: «началось въ казенной палатѣ, ваше превосходительство; дальнѣйшее же теченье оной продолжалъ въ разныхъ мѣстахъ: былъ и въ надворномъ судѣ, и въ комиссіи построенія, и въ таможнѣ. Жизнь мою можно уподобить судну среди волнъ, ваше превосходительство. На терпѣны, можно сказать, выросъ, терпѣньемъ восноенъ, терпѣньемъ спеленатъ, и самъ, такъ сказать, не что другое, какъ одно терпѣнье. А ужъ сколько претерпѣлъ отъ враговъ, такъ ни слова, ни краски не сумѣютъ передать. Теперь же, на вечерѣ, такъ сказать, жизни своей, ищу уголка, гдѣ бы провесть остатокъ дней. Пріостановился же, покуда, у близкаго сосѣда вашего превосходительства...»

«У кого это?»

«У Тфитфтинкова, ваше превосходительство».

Генералъ поморщился.

«Онъ, ваше превосходительство, весьма раскапвается въ томъ, что не оказалъ должнаго уваженья...»

«Къ чему уваженья?»

«Къ заслугамъ вашего превосходительства», сказалъ Чичиковъ. «Не находитъ словъ, (не знаетъ, какъ загладитъ проступокъ). Говоритъ: «Если бы я только могъ передъ его превосходительствомъ чему-нибудъ... потому что, точно», говоритъ, «умѣю цѣнитъ мужей, спасавшихъ отечество...»

«Помилуйте, что-жъ онъ?... Да вѣдь я не сержусь!» сказалъ смягчившійся генералъ. «Въ душѣ моей я искренно полюбилъ его и увѣренъ, что со временемъ опъ будетъ преполезный человѣкъ».

«Преполезный!» подхватиль Чичиковь; «обладаеть даромъ слова и владъеть перомъ».

«По пишетъ, я чай, пустяки, какіе-вибуль стишки?»

«Нътъ, ваше превосходительство, не пустяки...»

«Что-жъ такое?»

«Онъ иншетъ... исторію, ваше превосходительство».

«Исторію! о чемъ исторію?»

«Исторію...» туть Чичиковь остановился, и оттого ли, что передъ нимъ сидълъ генералъ, или, просто, чтобы придать болъе важности предмету, прибавилъ: «исторію о генералахъ, ваше превосходительство».

«Какъ о генералахъ? о какихъ генералахъ?»

«Вообще о генералахъ, ваше превосходительство, въ общности... то-есть, говоря собственно, объ отечественныхъ генералахъ».

«Извините, я не очень понимаю... что-жъ это? выходитъ, исторію какого-нибудь времени, или отдельным біографін, и притомъ всёхъ-ли, или только участвовавшихъ въ 12-мъ году?»

«Точно такъ, ваше превосходительство, участвовавшихъ въ 12-мъ году!»

«Такъ что-жъ онъ ко мнв не прівдеть? Я бы могь собрать ему весьма много любонытныхъ матеріаловъ».

«Не смветь, ваше превосходительство».

«Какой вздоръ! Изъ какого-нибудь пустого слова... Да и говећиъ не такой человѣкъ. Я, пожалуй, къ нему самъ го-говъ прівхать».

«Онъ къ тому не допустить, онъ самъ прівдеть», сказаль Чичиковъ и въ то же время подумаль въ себь: «Генералы пришлись, однакоже, кстати; между темъ ведь языкъ совершенно болтнулъ сдуру».

Въ кабинетъ послышался шорохъ. Оръховая дверь ръзного шкафа отворилась сама собою. На обратной половинъ растворенной двери, ухватившись чудесной ручкой за ручку двери, явилась живая фигурка. Если бы въ темной компатъ вдругъ вспыхнула прозрачная картина, освъщенная сзади лампою, она бы не поразила такъ, какъ эта сіявшая жизнью фигурка, которая точно предстала затемъ, чтобы осветить комнату. Казалось, какъ бы вмёстё съ нею влетёлъ солнечный лучь въ комнату, озарившій вдругь потолокъ, карнизъ и темные углы ея. Она казалась блистающаго роста. Это было обольщенье; происходило это отъ необыкновенной стройности и гармоническаго соотношенья между собою всъхъ частей тъла, отъ головы до нальчиковъ. Одноцвътное платье, на ней наброшенное, было наброшено съ такимъ [вкусомъ], что, казалось, швеи столицъ совъщались между собой, какъ бы получше убрать ее. Это быль обманъ. Одфлась она кое-какъ, сама собой; въ двухъ-трехъ местахъ схватила неизръзанный кусокъ ткани, и онъ прильнулъ и расположился вокругъ нея въ такихъ складкахъ, что ваятель перенесъ бы ихъ тотчасъ же на мраморъ, и барышни. одътыя по модъ, всъ казались бы передъ ней какими-то неструшками. Несмотря на то, что Чичикову почти знакомо было лицо ея по рисункамъ Андрея Ивановича, онъ смотрёль на нее, какъ оторопелый, и потомъ уже заметиль, что у нея быль существенный недостатокъ, именно-недостатокъ толщины.

«Рекомендую вамъ мою баловницу!» сказалъ генералъ, обратясь къ Чичикову. «Однакожъ, я вашего имени и отчества до сихъ поръ не знаю».

«Впрочемъ, должно ли быть знаемо имя и отчество человѣка, не ознаменовавшаго себя доблестями?» сказалъ Чичиковъ.

«Все же, однакожъ, нужно знать...»

«Павель Ивановичь, ваше превосходительство», проговориль Чичиковъ, съ легкимъ наклономъ головы на-бокъ.

«Улинька! Павелъ Ивановичъ сейчасъ сказалъ преинтересную новость. Сосёдъ нашъ Тѣнтѣтниковъ совсѣмъ не такой глупый человѣкъ, какъ мы полагали. Онъ занимается довольно важнымъ дѣломъ: исторіей генераловъ двѣнадцатаго года».

Улинька вдругь какъ бы веныхнула и оживилась. «Да

кто же думаль, что онъ глуный человѣкъ?» проговорила она быстро. «Это могъ думать развѣ одинъ только Вишнепокромовъ, которому ты вѣришь, папа, который и пустои, и низкій человѣкъ!»

«Зачъмъ же низкій? Онъ пустовать, это правда», сказаль генераль.

«Онъ подловатъ и гадковатъ, не только что пустоватъ», подхватила живо Улинька. «Кто такъ обидълъ своихъ братьевъ и выгналъ изъ дому родную сестру, тотъ гадкіи человъкъ»...

«Да вѣдь это разсказывають только».

«Разсказывать не будуть напрасно. У тебя, отець, добръйшая душа и ръдкое сердце, но ты поступаешь такъ, что иной подумаеть о тебъ совсъмъ другое. Ты будешь принимать человъка, о которомъ самъ знаешь, что онъ дуренъ, потому что онъ только краснобай и мастеръ передъ тобой увиваться».

«Дума моя! въдь мив-жъ не прогнать его», сказалъ генералъ.

«Зачьмъ прогонять, зачьмъ и любить?!»

«А воть и нѣтъ, ваше превосходительство», сказаль Чичиковъ Улинысь, съ легкимъ наклономъ головы, съ пріятной улыбкой: «По христіанству, именно такихъ мы должны любить». И тутъ же, обратясь къ генералу, сказалъ съ улыбкой, уже нѣсколько илутоватой: «Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о томъ, что такое—«полюби насъ чериснъкими, и бълснъкими насъ всякий полюбита?»

«Изть, не слыхаль».

«А это преказусный анекдоть», сказаль Чичиковь съ илутоватой улыбкой. «Въ имѣніи, ваше превосходительство, у князя Гукзовскаго, котораго, безъ сомиѣнія, ваше превосходительство, изволите знать...»

«Не знаю».

«Быдъ управитель, ваше превосходительство, изъ ивмцевъ, молодой человъкъ. По случаю поставки рекругъ и прочаго, имѣлъ онъ надобность прівзжать въ городъ и, разумѣется, подмазывать судейскихъ. Впрочемъ, и они тоже полюбили, угощали. Вотъ какъ-то одинъ разъ у нихъ на объдѣ говоритъ онъ: «Что-жъ, господа, когда-нибудь и комнѣ, въ имѣнье къ князю». Говорятъ: «Прівдемъ». Скоро послѣ того случилось выѣхать суду на слѣдствіе, по дѣлу, случившемуся во владѣніяхъ графа Трехметьева, котораго, ваше превосходительство, безъ сомивнія, тоже изволите знать».

«Не знаю».

«Самого-то слѣдствія они не дѣлали, а всѣмъ судомъ заворотили на экономическій дворъ, къ старику, графскому эконому, да три дня и три ночи безъ просыпу—въ карты. Самоваръ и пуншъ, разумѣется, со стола не сходятъ. Старику-то они ужъ и надоѣли. Чтобы какъ-нибудь отъ нихъ отдѣлаться, онъ и говоритъ: «Вы бы, господа, заѣхали къ княжому управителю-нѣмцу: онъ недалеко отсюда».—«А и въ самомъ дѣлѣ», говорятъ, и съ-полупьяна, небритые и заспанные, какъ были, на телѣги да къ нѣмцу... А нѣмецъ, ваше превосходительство, надобно знать, въ это время только-что женился; женился на институткѣ, молоденькой, субтильной (Чичиковъ выразилъ въ лицѣ своемъ субтильность). Сидятъ они двое за чаемъ, ни о чемъ не думая, вдругъ отворяются двери—и ввалилось сонмище».

«Воображаю-хороши!» сказалъ генералъ, смѣясь.

«Управитель такъ и оторопѣлъ, говоритъ: «Что вамъ угодно?»—«А!» говорятъ, «такъ вотъ ты какъ!» И вдругъ, съ этимъ словомъ, перемѣна лицъ и физіогномін... «За дѣломъ! Сколько вина выкуривается по имѣнью? Покажите книги!» Тотъ сюды-туды. «Эй, понятыхъ!» Взяли, связали, да въ городъ, да полтора года и просидѣлъ нѣмецъ въ тюрьмѣ».

«Воть на!» сказаль генераль.

Улинька всплеснула руками.

«Жена—хлопотать!» продолжаль Чичиковъ. «Ну, что-жъ можетъ какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спа-

сибо, что случились добрые люди, которые посовътовали пойти на мировую. Отдълался онъ двумя тысячами да угостительнымъ объдомъ. И на объдъ, когда всъ уже развеселились, и онъ также, вотъ и говорятъ они ему: «Не стыдно ли тебъ такъ поступить съ нами? Ты все бы хотъль насъ видъть прибранными, да выбритыми, да во фракахъ. Пътъ, ты полюби насъ черненькими, а бъленькими насъ всякий полюбитъ».

Генералъ расхохотался; болѣзненно застонала Улинька.

«Я не понимаю, папа, какъ ты можень смѣяться!» сказала она быстро. Гнѣвъ отемнилъ прекрасный лобъ ея... «Безчестнѣйшій поступокъ, за который, я не знаю, куда бы ихъ слѣдовало всѣхъ услать...»

«Другъ мой, я ихъ ничуть не оправдываю», сказалъ генералъ: «но что-жъ дълать, если смъшно? Какъ опшь: «полюби насъ объенькими?..»

«Черненькими, ваше превосходительство», подхватиль Чичиковъ.

«Полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбить. Ха, ха, ха, ха!» И туловище генерала стало колебаться отъ смѣха. Илечи, носившія нѣкогда густые эполеты, тряслись, точно, какъ бы посили и понынѣ густые эполеты.

Чичиковъ разрѣнился тоже междометіемъ смѣха, но. изъ уваженія къ генералу, пустиль его на букву е: хе. хе. хе. хе. хе! И туловище его также стало колебаться отъ смѣха, хотя илечи и не тряслись, ибо не носили густыхъ эполеть.

«Воображаю, хорошъ быль небритый судъ!» говорилъ генераль, продолжая смѣяться.

«Да, ваше превосходительство, какъ бы то ни было, трехдневное бдёніе безъ просыпу—тотъ же пость: поизнурились, поизнурились!» говорилъ Чичиковъ, продолжая см'яться.

Улинька опустилась въ кресла и закрыла рукой прекрасные глаза: какъ бы досадуя на то, что не съ къмъ было подълиться негодованіемъ, сказала она: «Я не знаю, меня только беретъ одна досада».

Въ самомъ дълъ, необыкновенно странны были своею противоположностью тѣ чувства, которыя происходили въ сердцахъ троихъ бесёдовавшихъ людей. Одному была смёшна неповоротливая ненаходчивость нёмца; другому смёшно было оттого, что смішно изворотились илуты; третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступокъ. Не было только четвертаго, который бы задумался именно надъ этими словами, произведшими смѣхъ въ одномъ п грусть въ другомъ. Что значитъ, однакоже, что и въ наденьи своемъ гибнущій грязный человѣкъ требуетъ любви къ себь? Животный ли инстинктъ это? или слабый крикъ души, заглушенной (тяжелымъ) гнетомъ подлыхъ страстей, еще пробивающійся сквозь деревенящую кору мерзостей, еще вопіющій: «Брать, спаси!» Не было четвертаго, которому бы тяжельй всего была погибающая душа его брата.

«Я не знаю», говорила Улинька, отнимая отъ лица руку: «меня одна только досада беретъ».

«Только, пожалуйста, не гнѣвайся на насъ», сказалъ генералъ. «Мы тутъ ни въ чемъ не виноваты. Поцѣлуй меня и уходи къ себѣ, потому что я сейчасъ буду одѣваться къ обѣду. Вѣдь ты обѣдаешь у меня?» сказалъ генералъ, вдругъ обратясь къ Чичикову.

«Если только ваше превосходительство...»

«Безъ церемоніи. Щи есть!»

Чичиковъ пріятно наклониль голову, и когда приподняль потомъ ее вверхъ, онъ уже не увидалъ Улиньки: она исчезнула. Намѣсто ея предсталъ, въ густыхъ усахъ и бакенбардахъ, великанъ-камердинеръ, съ серебряной лоханкой и рукомойникомъ въ рукахъ.

«Ты мий позволишь одёваться при себё?» сказаль генераль, скидая халать и засучивая рукава рубашки на богатырскихъ рукахъ.

«Помилуйте, не только одъваться, но можете совершать при мнъ все, что угодно вашему превосходительству», сказалъ Чичиковъ.

Генералъ сталъ умываться, брызгаясь и фыркая, какъ угка. Вода съ мыломъ летъла во всф стороны.

- «Какъ бинь?» сказаль онъ, вытирая со всЕхъ сторонъ свою толстую шею: «полюби насъ бЕленькими?..»
  - «Черненькими, ваше превосходительство».
- «Полюби насъ черненькими, а бъленькими насъ всякій полюбить. Очень, очень хорошо!»

Чичиковъ былъ въ духѣ необыкновенномъ; онъ чувствовалъ какое-то вдохновенье. «Ваше превосходительство!» сказалъ онъ,

- «Что?» сказалъ генералъ.
- «Есть еще одна исторія».
- «Какая?»
- «Исторія тоже смішная, но мні-то отъ ней не смішно. Даже такъ, что если ваше превосходительство...»
  - «Какъ такъ?»
- «Да вотъ, ваше превосходительство, какъ!..» Тутъ Чичиковъ осмотрѣлся и, увидя, что камердинеръ съ лоханкою
  вышелъ, началъ такъ: «Естъ у меня дядя, дряхлый старикъ. У него триста душъ и, кромѣ меня, наслѣдниковъ
  никого. Самъ управлять имѣньемъ, по дряхлости, не можетъ, а мнѣ не передаетъ тоже. И какой странный приводитъ резонъ: «Я», говоритъ, «племянника не знаю; можетъ-бытъ, онъ мотъ. Пустъ онъ докажетъ мнѣ, что опъпадежный человѣкъ, пустъ пріобрѣтетъ прежде самъ собой
  триста душъ, тогда я ему отдамъ и свои триста душъ».

«Какой дуракъ!»

- «Справедливо изволили замѣтить, ваше превосходлтельство. По представьте же теперь мое положеніе...» Тугь Чичиковъ, понизивши голосъ, сталъ говорить какъ бы по секрету: «У него въ домѣ, ваше превосходительство, есть ключница, а у ключницы дѣти. Того и смотри, все перейнеть имъ».
- «Выжилъ глуный старикъ изъ ума и больше инчего» сказалъ генералъ. «Только я не вижу, чёмъ тугъ я могу пособить».

«Я придумаль воть что. Теперь покуда новыя ревизскія сказки не поданы, у помѣщиковъ большихъ имѣній наберется не мало, на ряду съ душами живыми, отбывшихъ и умершихъ... Такъ, если, напримѣръ, ваше превосходительство передадите мнѣ ихъ въ такомъ видѣ, какъ бы они были живыя, съ совершеньемъ купчей крѣпости, я бы тогда эту крѣпость представилъ старику, и онъ, какъ ни вертись, а наслѣдство бы мнѣ отдалъ».

Тутъ генералъ разразился такимъ смѣхомъ, какимъ врядъ ли когда смѣялся человѣкъ: какъ былъ, такъ и повалился онъ въ кресла; голову забросилъ назадъ и чуть не захлебнулся. Весь домъ встревожился. Предсталъ камердинеръ. Дочь прибѣжала въ испугѣ.

«Папа, что съ тобой случилось?»

«Ничего, мой другъ. Ха, ха, ха! Ступай къ себѣ, мы сейчасъ явимся обѣдать. Ха, ха, ха!»

И несколько разъ, задохнувшись, вырывался съ новою силою генеральскій хохотъ, раздаваясь отъ передней до последней комнаты, въ высокихъ, звонкихъ генеральскихъ покояхъ.

Чичиковъ съ безпокойствомъ ожидалъ конца этому необыкновенному смѣху.

«Ну, братъ, извини: тебя самъ чортъ угораздилъ на такую штуку. Ха, ха, ха! Попотчивать старика, подсунуть ему мертвыхъ! Ха, ха, ха, ха! Дядя-то, дядя! Въ какихъ дуракахъ дядя! Ха, ха, ха, ха!»

Чичиковъ находился нѣсколько даже въ конфузномъ положеніи: тутъ же стоялъ камердинеръ, разинувши ротъ и выпуча глаза.

«Ваше превосходительство, вѣдь смѣхъ этотъ выдумали слезы», сказалъ онъ.

«Извини, братъ! Ну, уморилъ. Да я бы пятьсотъ тысячъ далъ за то только, чтобы посмотрѣть на твоего дядю въ то время, какъ ты поднесешь ему купчую на мертвыя души. Да что, онъ слишкомъ старъ? Сколько ему лѣтъ?»

«Восемьдесять леть, ваше превосходительство. Но это

келейное, я бы... чтобы...» Чичиковъ посмотрълъ значительно въ лицо генерала и въ то же время искоса на камердинера.

«Поди вонъ, братенъ. Придень послъ», сказалъ генералъ камердинеру. Усачъ удалился.

«Да. ваше превосходительство... Это, ваше превосходительство, дъло такое, что я бы хотълъ подержать его въ секретъ...»

«Разум'єстся, я это очень понимаю. Экой дуракъ старикъ! Вѣдь придетъ же въ 80 лѣтъ этакая дурь въ голову! Да что онъ съ виду какъ? бодръ? держится еще на ногахъ?»

«Держится, но съ трудомъ».

«Экой дуракъ! И зубы есть?»

«Два зуба всего, ваше превосходительство».

«Экой осель! Ты, братецъ, не сердись... а въдь онъ осель».

«Точно такъ, ваше превосходительство. Хоть онъ мнѣ и родственникъ, и тяжело сознаваться въ этомъ, но дѣйствительно—оселъ». Впрочемъ, какъ читатель можетъ смекнутъ и самъ. Чичикову не тяжело было въ этомъ сознаться, тѣмъ болѣе. что врядъ ли у него былъ когда-либо какой дядя. «Такъ если, ваше превосходительство, будете уже такъ добры...»

«Чтобы отдать тебв мертвыхъ душъ? Да за такую выдумку я ихъ тебв съ землей, съ жильемъ! Возьми себв все кладбище! Ха, ха, ха. ха! Старикъ-то, старикъ! Ха, ха, ха, ха! Въ какихъ дуракахъ! Ха, ха, ха, ха! И генеральскій смѣхъ пошелъ отдаваться вновь по генеральскимъ покоямъ ...

<sup>\*)</sup> Посль этого значительный пропускь.

Въ первомъ паданій второго тома Мертвыхъ Дунгъ С. И. Шевыревь самътиль: Зільсь пропущено примирсите генерала Бегрищевт съ Тънчатинковымы; объдъ у генерала и бесьта ихъ о двънадиаломъ годъ: помоляка Улиньки за Тънчатинкова; модитва ея и плечъ из гробъ матери; бесъта помолявленныхъ въ сату. Чичиковъ отправлестел по порученто генерала Бетрищева, въ родственникамъ его, для навъщентя о помолякъ дочери, и ъдеть въ одному илъ отихъ родственниковъ, полковнику Кошкареву. Ср. ниже въ Примъчаніяхъ. Ред.

## ГЛАВА III.

«Нѣтъ, я не такъ», говорилъ Чичиковъ, очутившись опять посреди открытыхъ полей и пространствъ: «нѣтъ, я не такъ распоряжусь. Какъ только, дастъ Богъ, все покончу благополучно и сдѣлаюсь дѣйствительно состоятельнымъ, зажиточнымъ человѣкомъ, я поступлю тогда совсѣмъ иначе: будетъ у меня тогда и поваръ, и домъ, какъ полная чаша, но будетъ и хозяйственная часть въ порядкѣ. Концы сведутся съ концами, да понемножку всякій годъ будетъ откладываться сумма и для потомства, если только Богъ пошлетъ женѣ плодородье»...—«Эй, ты дурачина!»

Селифанъ и Петрушка оглянулись оба съ козелъ.

«А куда ты ѣдешь?»

«Да какъ изволили приказывать, Павелъ Ивановичъ, къ полковнику Кошкареву», сказалъ Селифанъ.

«А дорогу разспросилъ?»

«Я, Павелъ Ивановичъ, изволите видѣть, такъ кагъ все хлопоталъ около коляски, такъ оно-съ... генеральска о конюха только видѣлъ... А Петрушка разспрашивалъ у кучера».

«Вотъ и дуракъ! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка—бревно».

«Вѣдь тутъ не мудрость какая», сказалъ Петруш п, глядя искоса: «окромѣ того, что, спустясь съ горы, взять попрямѣй, ничего больше и нѣтъ».

«А ты, окромѣ спвухи, ничего больше, чай, п въ ротъ не бралъ? Чай, п теперь налимонился?»

Увидя, что рѣчь повернула вона въ какую сторо: Четрушка закрутилъ только носомъ. Хотѣлъ онъ ом затъ, что даже и не пробовалъ, да ужъ какъ-то и зу стало стыдно.

«Въ коляскъ-съ хорошо-съ ъхать», сказалъ Селиф. съ, оборотившись.

«SórP»

«Говорю, Павелъ Ивановичь, что въ коляскъ де вашей

милости хорошо-съ тхать, получше-съ, какъ въ бричктне трясетъ».

«Иошель, пошель! Тебя вѣдь не спращивають объ этомъ». Селифанъ хлыспуль слегка бичомъ по крутымъ бокамъ лошадей и поворотилъ рѣчь къ Петрушкъ: «Слышь, мужика Кошкаревъ, баринъ, одѣлъ, говорятъ, какъ нѣмца; поодаль и не распознаешь, — выступаетъ по журавлиному, какъ нѣмецъ. И на бабѣ не то, чтобы платокъ повязуютъ пирогомъ или кокошникъ на головъ! а нѣмецкій капоръ такой, какъ нѣмки ходятъ, знашь, въ капорахъ, — гакъ капоръ называется, знашь, капоръ — нѣмецкій такой капоръ».

«А тебя какъ бы нарядить измцемъ да въ капоръ!» сказалъ Петрушка, острясь надъ Селифаномъ и ухмыльнувшись. Но что за рожа вышла отъ этой усмъшки! И подобья не было на усмъшку, а точно какъ бы человъкъ, доставши себъ въ носъ насморкъ и силясь при насморкъ чихнуть, не чихнулъ, но такъ и остался въ положении человъка, собирающагося чихнуть.

Чичиковъ заглянулъ изъ-подъ низа ему въ рожу, желая знать, что тамъ дълается, и сказалъ: «Хорошъ! а еще воображаетъ, что красавецъ!» Надобно сказать, что Павелъ Ивановичъ былъ серьезно увтренъ въ томъ, что Петрушка влюбленъ въ красоту свою, тогда какъ послъдній временами позабывалъ, есть ли у него даже вовсе рожа.

«Вотъ какъ бы догадались было, Навелъ Ивановичъ», сказалъ Селифанъ, оборотившись еъ козелъ: «чтобы выпросить у Андрея Ивановича другого коня, въ обмѣнъ на чубараго; онъ бы, по дружественному расположению къ вамъ, не отказалъ бы, а это конь-съ, право, подлецъ-лошадъ и помѣха».

«Ношелъ, пошелъ, не болтай!» сказалъ Чичиковъ и про себя подумалъ: «Въ самомъ дълъ, напрасно я не догадался».

Легкимъ ходомъ неслась тъмъ временемъ легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверхъ, ходя подчасъ и неровна была дорога: легко опускалась и подъ гору, ходя были спуски проселочныхъ дорогъ. Съ горы спустились. Дорога шла лугами черезъ извивы рѣки, мимо мельницъ. Вдали мелькали пески, выступали картинно одна изъ-за другой осиновыя рощи; вблизи же пролетали быстро кусты лозъ, тонькія ольхи и серебристые тополи, ударявшіе вітвями сидъвшихъ на козлахъ Селифана и Петрушку. Съ послъдняго ежеминутно сбрасывали они картузъ. Суровый служитель соскакиваль съ козель, бранилъ глупое дерево и хозяина, который насадиль его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надъясь на то, что авось дальше не случится. Деревья же становились гуще: къ оспнамъ и ольхамъ начала присоединяться береза, и скоро образовалась лёсная гущина. Свёть солнца сокрылся. Затемнъли сосны и ели. Непробудный мракъ безконечнаго льса стущался и, казалось, готовился превратиться въ ночь. И вдругь промежь деревь свёть, тамъ и тамъ промежъ вътвей и пней, точно живое серебро или зеркала. Лъсъ сталь освъщаться, деревья ръдъть, послышались крики-и вдругъ передъ ними озеро. Водная равнина версты четыре въ поперечникъ, вокругъ дерева, позади ихъ избы. Человъкъ 20, по ноясъ, по плеча и по горло въ водѣ, тянули къ супротивному берегу неводъ. Посреди ихъ плавалъ проворно, кричаль и хлопоталь за всёхъ человёкъ, почти такой же мфры въ вышину, какъ и въ толщину, круглый кругомъ точный арбузъ. По причинъ толщины, онъ уже не могъ ни въ какомъ случав потонуть и какъ бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверхъ; и если бы съло къ нему на спину еще двое человъкъ, онъ бы, какъ упрямый пузырь, остался съ ними на верхушкъ воды, слегка только подъ ними покряхтывая да пуская носомъ и ртомъ пузыри.

«Этотъ, Павелъ Ивановичъ», сказалъ Селифанъ, оборотясь съ козелъ: «долженъ быть баринъ, полковникъ Кошкаревъ».

«Отчего?»

«Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чемъ у другихъ, и дородство почтительное, какъ у барина».

Крики между тъмъ становились явственитй. Скороговоркой и звонко выкрикивалъ баринъ-арбузъ: «Передавай, передавай, Денисъ, Козьмъ! Козьма, бери хвостъ у Дениса! Оома больной, напирай туды жа, гдт и Оома меньшой! Заходи справа, справа заходи! Стой, стой, чортъ васъ побери обоихъ! Запутали меня самого въ неводъ! Запъпили, говорю, проклятые, зацёпили за пупъ!»

Влачители праваго крыла остановились, увиля, что дійствительно случилась непредвидінная оказія: баринъ запутался въ сіти.

«Вишь ты», сказалъ Селифанъ Петрушкъ: «потащили барина, какъ рыбу».

Баринъ барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхомъ вверхъ, запутавшись еще въ сътку. Боясь оборвать съть, илылъ онъ вмѣстъ съ пойманною рыбою, приказавши себя перехватить только впоперекъ веревкой. Перевязавши его веревкой, бросили конецъ ея на беретъ. Человѣкъ съ двадцать рыбаковъ, стоявшихъ на берегу, подхватили конецъ и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкаго мѣста, баринъ сталъ на ноги, покрытый клѣтками сѣти, какъ въ лѣтнее время дамская ручка подъ сквозной перчаткой. — взглянулъ вверхъ и увидътъ гостя, въ коляскѣ въѣзжавшаго на плотину. Увидя гостя, кивнулъ онъ головой. Чичиковъ снялъ картузъ и учтиво раскланялся съ коляски.

«Объдали?» закричалъ баринъ, подходя съ пойманною рыбою на берегъ, держа одну руку надъ глазами козырькомъ въ защиту отъ солнца, другую же—на манеръ Венеры Медицейской, выходящей изъ бани.

- «Нѣть», сказаль Чичиковъ.
- «Ну, такъ благодарите же Бога».
- «А чтох» спросилъ Чичиковъ любонытно, тержа надъ головою картузъ.
- «А вотъ что̀!» сказалъ баринъ, очутившійся на берегу вмѣстѣ съ кариами и карасями, когорые бились у ногъ его и прыгали на аршинъ отъ земли. «Это ничего, на это не

глядите; а вотъ штука, вонъ гдв!.. А покажите-ка, Оома большой, осетра». Два здоровыхъ мужика вытащили изъ кадушки какое-то чудовище. «Каковъ князекъ? изъ рѣки зашелъ!»

«Да это цёлый князь!» сказаль Чичиковъ.

«Вотъ то-то же. Повзжайте-ка вы теперь впередъ, а я за вами. Кучеръ, ты, братецъ, возьми дорогу пониже, черезъ огородъ. Побъти, телепень Өома меньшой, снять перегородку. А я за вами — какъ тутъ, прежде чъмъ усиъете оглянуться».

«Полковникъ чудаковатъ», подумалъ [Чичиковъ], проѣхавши, наконецъ, безконечную плотину и подъѣзжая къ избамъ, изъ которыхъ одиѣ, подобно стаду утокъ, разсыпались по косогору возвышенья, а другія стояли внизу на сваяхъ, какъ цапли. Сѣти, невода, бредни развѣшаны были повсюду. Өома меньшой снялъ перегородку, коляска проѣхала огородомъ и очутилась на площади возлѣ устарѣвшей деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господскихъ строеній.

«А воть я и здѣсь!» раздался голосъ сооку. Чичиковъ оглянулся и увидѣлъ, что баринъ уже ѣхалъ возлѣ него, одѣтый, на дрожкахъ—травяно-зеленый нанковый сюртукъ, желтые штаны и шея безъ галстука, на манеръ купидона! Бокомъ сидѣлъ онъ на дрожкахъ, занявши собою всѣ дрожки. Чичиковъ хотѣлъ было что-то сказать ему, но толстякъ уже исчезъ. Дрожки ноказались на другой сторонѣ и только слышался голосъ: «Щуку и семь карасей отнесите повару-теленню, а осетра подавай сюда: я его свезу самъ на дрожкахъ». Раздались снова голоса: «Оома больной да Оома меньшой! Ковьма да Денисъ!» Когда же подъѣхалъ онъ къ крыльцу дома, къ величайшему изумленью его, толстый баринъ былъ уже на крыльцѣ и принялъ его въ свои объятья. Какъ онъ успѣлъ такъ слетать, было неностижимо. Они поцѣловались троекратно навкрестъ.

«Я привезъ вамъ поклонъ отъ его превосходительства», сказалъ Чичиковъ.

«Отъ какого превосходительства?»

«Отъ родственника вашего, отъ генерала Александра Дмитріевича».

Кто это Александръ Дмигрісвичъ?»

«Генераль Бегрищевъ», отвъчаль Чичиковъ съ искоторымъ изумленьемъ.

«Пе знаю-съ, незнакомъ».

Чичиковъ пришеть еще въ большее изумленіе.

«Какъ же это?.. Я надъюсь, по крайней мъръ, что имъю удовольствіе говорить съ полковникомъ Кошкаревымъ?»

«Истръ Петровичъ Пътухъ. Пътухъ Петръ Петровичъ!» подхватилъ хозяниъ.

Чичиковъ остоло́енътъ. «Вотъ тео́в на! Какъ же вы, дураки», сказалъ онъ, оо́оротившись къ Селифану и Петрушкъ, которые оба разинули рты и выпучили глаза, одинъ сиди на козлахъ, другой стоя у дверецъ коляски: «какъ же вы, дураки? Вѣдъ вамъ сказано — къ полковинку Кошкареву... А вѣдъ это Нетръ Петровичъ Пѣтухъ...»

«Ребята сдълали отлично!» сказалъ Петръ Петровичъ. «За это вамъ по чапорухъ водки и кулебяка въ придачу. Откладывайте коией и ступайте сеи же часъ въ людскую!»

«Я совыщусь», говориль Чичиковъ, раскланиваясь: «такая нежданная ошнока...»

«Не опиока», живо проговорилъ Петръ Петровичь Пѣтухъ: «не опиока. Вы прежде попробунте, каковъ объть, на потомъ скажете: опиока ли это? Покорнъппе прошу», сказалъ [онъ], взявши Чичикова подъ руку и вколя его во внутренийе покон. Чичиковъ, чинясь, прохолилъ въ пверъ бокомъ, члобъ дать и хозянну проили съ шитъ вмѣстъ; по это было напрасно: хозяннъ бы не прошель, на его уже и не было. Слышно было только, какъ разлавались его ръчи по двору: «Да что-жъ. Оома большой? Зачъть опъ до сихъ поръ не здѣсъ? Рогозъи Емельянъ, бъти къ повару-гелению, чтобы потрошилъ поскоръй осетра. Молоки, икру, погроха и лещей въ уху, а карасей—въ соусъ, Да раки, раки! Ро-

тозвії Оома меньшой! гдв же раки? раки, говорю, раки?!» И долго раздавались все — раки да раки.

«Пу, хозяинъ захлопотался», сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла и осматривая углы и стѣны.

«А вотъ и я здѣсь», сказалъ, входя, хозяинъ и ведя за собой двухъ юношей, въ лѣтнихъ сюртукахъ,—тонкіе, точно ивовые хлысты, выгнало ихъ вверхъ почти на цѣлый аршинъ выше Петра Петровича.

«Сыны мон, гимназисты. Прівхали на праздники. — Николаша, ты побудь съ гостемъ, а ты, Алексаша, ступай за мною».

И снова исчезнуль Петръ Петровичь Пфтухъ.

Чичиковъ занялся съ Николашей. Николаша былъ говорливъ. Онъ разсказалъ, что у нихъ въ гимназіи не очень хорошо учатъ, что больше благоволятъ къ тѣмъ, которыхъ маменьки шлютъ побогаче подарки; что въ городѣ стоитъ Ингерманландскій гусарскій полкъ; что у ротмистра Вѣтънцкаго лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручикъ Взъёмцевъ ѣздитъ гораздо его почище.

«А что, въ какомъ состояныи имѣніе вашего батюшки?» спросилъ Чичиковъ.

«Заложено», сказалъ на это самъ батюшка, снова очутившійся въ гостиной: «заложено!»

Чичикову хотёлось сдёлать то же самое движенье губами, которое дёлаеть человёкъ, какъ дёло идетъ на нуль и оканчивается ничёмъ.

«Зачьмъ же вы заложили?» спросилъ онъ.

«Да такъ. Всѣ пошли закладывать, такъ зачѣмъ же отставать отъ другихъ? Говорятъ, выгодно. Притомъ же все жилъ здѣсь, дай-ка еще попробую прожить въ Москвѣ».

«Дуракъ, дуракъ!» думалъ Чичиковъ: «промотаетъ все, да и дѣтей сдѣлаетъ мотишками. Оставался бы себѣ, кулебяка, въ деревиѣ».

«А вѣдь я знаю, что вы думаете», сказалъ Пѣтухъ.

«Чтос?» спросиль Чичиковь, смутившись.

«Вы думаете: «Дуракъ, дуракъ этотъ Пѣтухъ! зазваль

объдать, а объла до сихъ поръ нътъ». Будетъ готовъ, поэтеннъпшій. Не успъсть стриженная дъвка косы заплесть, какъ онъ поспъстъ».

«Батюшка, Платонъ Михалычъ ѣдетъ!» сказалъ Алексаша, глядя въ окно.

«Верхомъ на гивдой лошади!» подхватилъ Николана, нагибаясь къ окну. «Ты думаешь. Алексаша, нашъ чагравыл хуже его?»

«Хуже не хуже, но выступка не такая».

Между ними завязался споръ о гиздомъ и чагравомъ. Между тъмъ вошелъ въ комнату красавецъ — стройнаго роста, свътлорусыя блестящія кудри и темные глаза. Греми мъднымъ ошейникомъ, мордатый песъ, собака-страшилище, вошелъ вослъдъ за нимъ.

«Объдали?» спросиль Истръ Истровичъ Истулъ.

«Объдалъ», сказалъ гость.

«Что-жъ, вы смѣяться, что ли, надо мной прівхали?» сказаль, сердясь. Иѣтухъ. «Что мнѣ въ васъ послѣ обѣда?»

«Вирочемъ, Петръ Петровичъ», сказалъ гость, усмѣхнувшись: «могу васъ утфинть тѣмъ, что ничего не ѣлъ за оо́фдомъ: совсѣмъ нѣтъ апиетита».

«А каковъ быль уловъ, если бы вы видьли! Какой осетрище пожаловалъ! Карасей и не считали».

«Даже завидно васъ слушать», сказалъ гость. «Паучите меня быть такъ же веселымъ, какъ вы».

«Да отчего же скучать? номилуйте!» сказаль хозяннь.

«Какъ отчето скучать?—оттого, что скучно».

«Мало Фдите, вотъ и все. Попробуйте-ка хорошенько пообфдать. Вфдь это въ последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучалъ».

«Да полно хвастать! Будго ужъ вы викогда не скучали?»

«Никогда! Да и не знаю, даже и времени изгъдля скуки. Поутру проснешься— вздъ нужно пить чай, а тугъвздъ приказчикъ, а тутъ и на рыбную довлю, а тугъ и объдъ. Носля объда не усичень вехраниуть, а тугъ и ужинъ.

а послѣ пришелъ поваръ — заказывать нужно на завтра объдъ. Когда же скучать?»

Во все время разговора Чичиковъ разсматривалъ гостя. Платонъ Михалычъ Платоновъ былъ Ахиллесъ и Паридъ вмѣстѣ: стройное сложенье, картинный ростъ, свѣжесть — все было собрано въ немъ. Пріятная усмѣшка, съ легкимъ выраженьемъ проніп, какъ бы еще усиливала его красоту. Но, несмотря на все это, было въ немъ что-то неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясенія не прорѣзали морщины на дѣвственное, свѣжее его лицо, но съ тѣмъ вмѣстѣ и не оживили его.

«Признаюсь, я тоже», произнесъ Чичиковъ: «не могу понять, — если позволите такъ замѣтить, — не могу понять, какъ при такой наружности, какъ ваша, скучать. Конечно, могутъ быть причины другія: недостача денегъ, притѣсненья отъ какихъ-нибудь злоумышленниковъ, какъ есть иногда такіе, которые готовы покуситься даже на самую жизнь».

«Въ томъ-то [и дѣло], что ничего этого нѣтъ», сказалъ Платоновъ. «Повѣрите ли, что иной разъ я бы хотѣлъ, чтобы это было, чтобы была какая-нибудь тревога и волненья, ну, хоть бы, просто, разсердилъ меня кто-нибудь. Но нѣтъ! Скучно—да и только». (Вотъ и все).

«Не понимаю. Но, можеть-быть, иминье у вась недостаточное, малое количество душъ?»

«Ничуть: у насъ съ братомъ земли на десять тысячъ десятинъ и при нихъ тысяча душъ крестьянъ».

«И при этомъ скучать — непонятно! Но, можетъ-быть, имѣнья въ безпорядкъ? были неурожан, много людей вымерло?»

«Напротивъ, все въ наплучшемъ порядкѣ, и братъ мой отличнѣйшій хозяинъ».

«Не понимаю!» сказалъ Чичиковъ и пожалъ плечами.

«А вотъ мы скуку сейчасъ прогонимъ», сказалъ хозяинъ. «Бѣжи, Алексаша, проворнѣй на кухню и скажи повару, чтобы поскорѣй прислалъ намъ растегайчиковъ. Да гдѣ-жъ

ротозъй Емельянъ и воръ Антоніка? Зачімь не дають закуски?»

Не дверь растворилась. Ротозбі Емельянъ и воръ Антошка явились съ салфетками, накрыли столъ, поставили подносъ съ шестью графинами разпоцвѣтныхъ пастоекъ. Скоро воърукъ подносвъ и графиновъ обстановилось ожерелье тарелокъ—икра, сыры, соденые грузди, опенки, да новое принесли изъ кухни что-то въ закрытыхъ гарелкахъ, сквозъ которыя слышно было ворчавшее масло. Ротозбі Емельянъ и воръ Антошка были народъ хорошій и расторонный. Названья эти хозяйнъ давалъ только потому, что безъ прозвищъ все какъ-то выходило прѣсно, а опъ прѣснаго не любилъ; самъ былъ добръ душой, но словцо любилъ пряное. Впрочемъ, и люди за это не сердились.

Закускъ послъдовать объдъ. Здъсь добродушный хозяннъ сдълался совершеннымъ разбойникомъ. Чуть замъчалъ у кого одинъ кусокъ, подкладывалъ ему тутъ же другой, приговаривая: «Безъ пары ин человъкъ, ин птица не могутъ жить на свътъ». Събдалъ гость два—подваливалъ ему третій, приговаривая: «Что-жъ за число два? Богъ любитъ тропцу». Събдаль гость три — онъ ему: «Гдъ-жъ бываетъ телъга о трехъ колесахъ? Кто-жъ строптъ избу о трехъ углахъ?» На четыре у него была опять поговорка, на иять—тоже.

Чичиковъ съблъ чего-то чуть ли не двъпадцать лемтей и думалъ: «Ну, теперь ничего не приберетъ больше хозяинъ». Не тутъ-то было: хозяинъ, не говоря ни слова, положилъ ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренаго на вертелѣ, лучшую часть, какая ни была, съ почками, да и какого теленка!

- «Два года воспитывалъ на молокъ», сказалъ хозяниъ: «ухаживалъ, какъ за сыномъ!»
  - «Не могу!» сказалъ Чичиковъ.
  - «Да вы попробунте, да потомъ скажите: не могу!»
  - «Не взойдеть, нѣть мѣста».
  - «Да въдь и въ церкви не было мъста, взощелъ городии-

чій—нашлось; а вёдь была такая давка, что и яблоку негдё было упасть. Вы только попробуйте: этоть кусокъ—тоть же городничій».

Попробовалъ Чпчиковъ: дѣйствительно, кусокъ былъ въ родѣ городничаго: нашлось ему мѣсто, а, казалось, ничего нельзя было помѣстить.

Съ винами была тоже исторія. Получивши деньги изъ ломбарда, Петръ Петровичъ запасся провизіей на десять лѣтъ впередъ. Онъ, то и дѣло, подливалъ да подливалъ; чего-жъ не допивали гости, давалъ допить Алексашѣ и Николашѣ, которые такъ и хлопали рюмка за рюмкой, а встали изъ-за стола—какъ бы ни въ чемъ не бывали, точно выпили по стакану воды. Съ гостьми было не то: въ-силу, въ-силу перетащились они на балконъ и въ-силу помѣстились въ креслахъ. Хозяинъ, какъ сѣлъ въ свое, какое-то четырехмѣстное, такъ тутъ же и заснулъ. Тучная собственность его превратилась въ кузнечный мѣхъ: черезъ открытый ротъ и носовыя ноздри началъ онъ издаватъ звуки, какіе не бываютъ и въ новой музыкѣ. Тутъ было все—и барабанъ, и флейта, и какой-то отрывистый звукъ, точно собачій лай.

«Экъ его насвистываетъ!» сказалъ Платоновъ. Чичиковъ раземънлея.

«Разум'вется, если этакъ пооб'вдать», заговорилъ Платотоновъ: «какъ тутъ притти скук'в! тутъ сонъ придетъ».

«Да», говорилъ Чичиковъ лѣниво. Глазки стали у него необыкновенно маленькіе. «А все-таки, однакожъ, извините, не могу понять, какъ можно скучать. Противъ скуки есть такъ много средствъ».

«Какія же?»

«Да мало ли для молодого человѣка! Можно танцовать, играть на какомъ-нибудь инструментѣ.... а не то — жениться».

«На комъ? скажите»,

«Да будто въ окружности нетъ хорошихъ и богатыхъ невестъ?»

- «Да изть».
- «Иу, поискать въ другихъ мѣстахъ, поѣзлить». Тугъ богатая мысль сверкнула въ головѣ Чичикова; глаза его стали побольше, «Да вотъ прекрасное средство!» сказалъ онъ, глядя въ глаза Илатонову.
  - «Какое?»
  - «Путешествіе».
  - «Куда-жъ ѣхать?»
- «Да если вамъ свободно, такъ поъдемъ со мной», сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя, глядя на Илатонова: «А это было бы хорошо; тогда бы можно издержки пополамъ, а починку коляски отнести вовсе на его счетъ».
  - А вы куда фдеге?»
- «Да какъ сказать—куда? Бду я, покуда, не столько по своен надобности, сколько по надобности другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просиль навъстить родственниковъ... Конечно, родственники-родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя; поо видъть свътъ, коловращенье людей кто чго ни говори, есть какъ бы живая книга, вторая наука».

Платоновъ задумался.

Чичиковъ между тъмъ такъ номышлялъ: «Право, было [бы] хорошо! Можно даже и такъ, что всъ издержки будутъ на его счетъ. Можно даже сдълать и такъ, чтобы отправиться на его лошадяхъ, а мои покормятся у него въ деревнъ, а въ дорогу взять его коляску».

«Ито-жъ? почему-жъ не проъздиться?» думалъ между гъмъ Нлатоновъ: «авось-либо будетъ повеселъе, Дома же мив дълать нечего, хозяйство и безъ того на рукахъ у брата; стало-быть, разстройства никакого. Почему-жъ, въ самомъ дълъ, не проъздиться?»—«А согласны ли вы», сказалъ опъ велухъ: «погостить у брата денька на? Бель этого опъ меня не отпуститъ».

«Съ большимъ удовольствіемъ, хоть три».

«Пу, если такъ— по рукамъ! "Вдемъ!» сказалъ, оживись. Платоновъ. «Браво!» сказалъ Чичиковъ, хлопнувъ по рукѣ его: «ѣдемъ!» «Куда? куда?» сказалъ хозяинъ, проснувшись и выпуча на нихъ глаза. «Нѣтъ, государи, и колеса приказано снять съ вашей коляски, а вашъ жеребецъ, Платонъ Михалычъ, отсюда теперь за пятнадцать верстъ. Нѣтъ, вотъ вы сегодня переночуйте, а завтра послѣ ранняго обѣда и по-ѣзжайте себѣ».

«Вотъ тебѣ на!» подумалъ Чичиковъ. Платоновъ ничего на это не сказалъ, зная, что Пѣтухъ держался обычаевъ своихъ крѣпко. Нужно было остаться.

Зато награждены они были удивительнымъ весеннимъ вечеромъ. Хозяинъ устроилъ гулянье на ракъ. Дванадцать гребцовъ, въ двадцать четыре весла, съ песнями, понесли ихъ по гладкому хребту зеркальнаго озера. Изъ озера они пропеслись въ рѣку, безпредѣльную, съ пологими берегами по объ стороны. Хоть бы струйкой шевельнулись воды. На катерь они пили съ калачами чай, подходя ежеминутно подъ протянутые поперекъ рѣки канаты для ловли рыбы снастью. Еще до чаю [хозяпнъ] успѣль раздѣться и выпрыгнуть въ раку, гда барахтался и шумаль съ полчаса съ рыбаками, покрикивая на Өому большого и Козьму, и, накричавшись, нахлопотавшись, намерзнувшись въ водь, очутился на катерф (съ аппетитомъ) и такъ пилъ чай, что было завидно. Тъмъ временемъ солнце зашло; осталась небесная ясность. Крики отдавались звонко. Намёсто рыбаковъ показались повсюду у береговъ группы купающихся ребятишекъ: хлонанье по водъ, смъхъ отдавались далече. Гребцы, хвативши разомъ въ двадцать четыре весла, подымали вдругь всв весла вверхъ и катеръ самъ собой, какъ легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свёжій дётина, третій отъ руля, запёваль звонко одинъ, вырабатывая чистымъ голосомъ; иятеро подхватывало, шестеро выносило — и разливалась безпредёльная, какъ Русь, пъсня; и, заслонивши ухо рукой, какъ бы терялись сами півцы въ ея безпредільности. Становилось какъ-то льготно, и думалъ Чичиковъ: «Эхъ, право, заведу

себь когда-нибудь деревеньку!»—«Пу. что тутъ хорошаго». цумалъ Платоновъ, «въ этон заунывной пѣсиѣ? отъ неи еще большая тоска находитъ на душу».

Возвращались назадъ уже сумерками. Весла ударяли виотьмахъ по водамъ, уже не отражавнимъ неба. Едва видны были по берегамъ огоньки. Мъсяцъ подымался. когда они пристали къ берегу. Повсюду на треногахъ варили рыбаки уху, все изъ ершей да изъ животренещущихъ рыбъ. Все уже было дома. Гуси, коровы, козы давно уже были пригнаны, и самая ныль отъ нихъ уже давно улеглась, и пастухи, пригнавшіе ихъ, стояли у вороть, ожидая крынки молока и приглашенья къ ухф. Тамъ и тамъ слышались говоръ и гомонъ людской, громкое лаянье собакъ своей деревни и отдаленное — чужихъ деревень. Мъсяцъ подымался, и стали озаряться потемки; и все наконецъ озарилось — и озеро, и избы; побледиели огии: сталъ виденъ дымъ изъ трубъ, осеребренный лучами. Николаша и Алексанна пронеслись передъ ними на двухъ лихихъ жеребцахъ, въ обгонку другъ друга; ныль за ними — какъ отъ стада барановъ. «Эхъ, право, заведу себъ когда-иноудь деревеньку!» думаль Чичиковъ. Бабенка и маленькіе Чичиковы начали ему снова представляться. Кого-жъ не разогрфеть такой вечерь?

А за ужиномъ опять объедись. Когда вошель Навель Ивановичь въ отведенную комнату для спанья и, ложась въ постель, пощупалъ животикъ свой: «Барабанъ!» сказалъ: «никакой городничій не взоидетъ!» — Падобно же было такому стеченью обстоятельствъ; за стеной былъ кабинетъ хозянна, стена была тонкая, и слышалось все, что тамъ ни говорилось. Хозяннъ заказывалъ повару, подъвидомъ ранняго завтрака, на завтранний день, решительный объть, и какъ заказывалъ! У мертваго родился бы аппетитъ. И губами подсасывалъ, и причвокивалъ. Раздавалось только: «Да поджарь, да дай взопрёть хорошенько!» А поваръ приговаривалъ тоненькой фистулои: «Слушаю-съ. Можно-съ. Можно-съ и такой».

«Да кулебяку сдълай на четыре угла. Въ одинъ уголъ положи ты мнѣ щеки осетра да вязигу, въ другой запусти гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молокъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь тамъ этакого...»

«Слушаю-съ. Можно будетъ и такъ».

«Да чтобы съ одного боку она, — понимаешь? — зарумянилась бы, а съ другого пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку — понимаешь? — пропеки такъ, чтобы разсыпалась, чтобы всю ее проняло, знаешь, сокомъ, чтобы и не услышаль ее во рту—какъ снъть бы растаяла».

«Чортъ поберп!» думалъ Чичиковъ, ворочаясь: «просто, не дастъ спать!»

«Да сдѣлай ты мнѣ свиной сычугъ. Положи въ середку кусочекъ льду, чтобы онъ взбухнулъ хорошенько. Да чтобы къ осетру обкладка, гарниръ-то, гарниръ-то чтобы былъ побогаче! Обложи его раками да поджареной маленькой рыбкой, да проложи фаршецомъ изъ сняточковъ, да подбавь мелкой сѣчки, хрѣнку, да груздочковъ, да рѣпушки, да морковки, да бобковъ, да нѣтъ ли еще тамъ какого коренья?»

«Можно будетъ подпустить брюкву или свеклу звѣздочкой», сказалъ поваръ.

«Подпусти и брюкву, и свеклу. А къ жаркому ты сдѣлай вотъ какую обкладку...»

«Пропалъ совершенно сонъ!» сказалъ Чичиковъ, переворачиваясь на другую сторону, закуталъ голову въ подушки и закрылъ себя всего одѣяломъ, чтобы не слышать ничего. Но сквозь одѣяло слышалось безпрестанно: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопрѣть хорошенько». Заснулъ онъ уже на какомъ-то индюкѣ.

На другой день до того объдлись гости, что Платоновъ уже не могъ дхать верхомъ; жеребецъ былъ отправленъ съ конюхомъ Пдтуха. Они сдли въ коляску. Мордатый песъ лдниво пошелъ за коляской: онъ тоже объдлся.

«Нѣтъ, это уже слишкомъ», сказалъ Чичиковъ, когда

вытхали они со двора. «Это даже по-свински. Не безпокойно ли вамъ. Платонъ Михалычъ? Препокопная была коляска, и вдругъ стало безпокойно. Петрушка, ты, върно, по глупости, сталъ перекладывать? отовсюду торчатъ какіято коробки!»

Платоновъ усмъхнулся. «Это, я вамъ объясню», сказалъ онъ: «Петръ Петровичъ насовалъ въ дорогу».

«Точно такъ», сказалъ Петрушка, оборотясь съ козелъ: «приказано было все поставить въ коляску — пашкеты и пироги».

«Точно-съ. Навелъ Ивановичъ», сказалъ Селифанъ, оборотясь съ козелъ, веселый: «очень почтенный баринъ, угостительный помъщикъ! Но рюмкъ шампанскаго выслалъ, точно-съ, и приказалъ отъ стола отпустить блюда. — очень хорошія блюда, деликатнаго скусу. Такого почтительнаго господина еще и не было».

«Видите ли? онъ всѣхъ удовлетворилъ», сказалъ Платоновъ. «Однакоже, скажите просто: есть ли у васъ время, чтобы заѣхать въ одну деревню, отсюда верстъ десять? Мнѣ бы хотълось проститься съ сестрой и зятемъ».

«Съ большимъ удовольствіемъ», сказалъ Чичиковъ.

«Отъ этого вы не будете въ накладт: зять мой—весьма замъчательный человъкъ».

«По какой части?» спросилъ Чичиковъ.

«Это первый хозяннъ, какой когда-либо бывалъ на Руси. Онъ въ десять лътъ съ небольшимъ, купивши разстроенное имъніе, едва дававшее двадцать тысячъ, возвелъ его до того, что теперь получаетъ двъсти тысячъ».

«А. почтенный человѣкъ! Вотъ этакого человѣка жизнь стоитъ того, чтобы быть переданной въ поученье людямъ! Очень, очень будетъ пріятно познакомиться. А какъ по фамиліи?»

- «Скудронжогло».
- «А имя и отчество».
- «Константинъ Өедоровичъ».
- «Константинъ Осдоровичъ Скудронжогло. Очень пріятно

нознакомиться. Поучительно узнать этакого человѣка». И Чичиковъ пустился въ разсиросы о Скудронжоглѣ, и все, что онъ узналъ о немъ етъ Платонова, было, точно, изумительно.

«Вотъ смотрите, въ этомъ мѣстѣ уже начинаются его земли», говорилъ Платоновъ, указывая на поля. «Вы увидите тотчасъ отличье отъ другихъ. Кучеръ, здѣсъ возьмешь дорогу налѣво. Видите ли этотъ молодникъ-лѣсъ? Это — сѣянный. У другого въ иятьдесятъ лѣтъ не поднялся [бы] такъ, а у него въ восемь выросъ. Смотрите, вотъ лѣсъ и кончился, начались уже хлѣба; а черезъ пятьдесятъ десятинъ опять будетъ лѣсъ, тоже сѣянный, а тамъ опять. Смотрите на хлѣба, во сколько разъ они гуще, чѣмъ у другого».

«Вижу. Да какъ же онъ это дѣлаетъ?»

«Ну, разспросите у него, вы увидите, что ни ..... нѣтъ у него. Это всезнай, такой всезнай, какого вы нигдѣ не найдете. Онъ мало того, что знаетъ, какую почву что любитъ, знаетъ, какое сосѣдство для кого не нужно, по близости какого лѣса нужно сѣятъ какой хлѣбъ. У насъ у всѣхъ земля трескается отъ засухъ, а у него нѣтъ. Онъ разсчитаетъ, насколько нужно влажности, столько и дерева разведетъ; у него все играетъ двѣ роли: лѣсъ лѣсомъ. а полю удобренье отъ листьевъ да отъ тѣни. И это во всемъ такъ».

«Изумительный человѣкъ!» сказалъ Чичиковъ и съ любопытствомъ посматривалъ на поля.

Все было въ порядкѣ необыкновенномъ. Лѣса были обгороженные; попадались скотные дворы, тоже не безъ причины обстроенные, завидно содержимые; хлѣбныя клади росту великанскаго. Обильно и хлѣбно было повсюду. Видно было вдругъ, что живетъ тузъ-хозяпнъ, Поднявшись на небольшую возвышенность, [увидѣли] на супротивной сторонѣ большую деревню, разсыпавшуюся на трехъ горныхъ возвышеніяхъ. Все тутъ было богато: торныя улицы, крѣпкія избы: стояда гдѣ телѣга — телѣга была крѣпкая и новё-

шенькая; попадался ли конь — конь быль откормленный и добрый; рогагый скоть — какъ на отборь, даже мужичыл свинья глядъла дворяниномъ. Такъ и вилно, что адъсь именно живуть тѣ мужики, которые гребуть, какъ постея въпъсиъ, серебро лопатой. Не было туть аглицкихъ парковъ, бесфлокъ и мостовъ съ затъями и разныхъ проспектовъ передъ домомъ; отъ избъ до господскаго двора потянулись рабочьи дворы. На крышѣ большой фонарь, не для видовъ, но для разсматриванья, гдъ, и въ какомъ мѣстъ, и какъ производились работы.

Они подъвхали къ дому. Хозяина не было: встретила ихъ жена, родная сестра Илатонова, бълокурая, бълолиная, съ прямо русскимъ выраженьемъ, также красавица, но такъ же полусонная, какъ онъ. Кажется, какъ будто се мало заботило то, о чемъ заботятся, или оттого, что всеноглощающая дъятельность ничего не оставила на ея долю, или оттого, что она принадлежала, по самому сложению своему, къ тому философическому разряду людей, которые, имъя и чувства, и мысли, и умъ, живутъ какъ-то вполовину, на жизнъ глядятъ въ полглаза и, видя возмутительныя тревоги и борьбы, говорятъ: «[Пусть] ихъ, дураки, бъсятся! Имъ же хуже».

«Здравствуи, сестра!» сказаль Илатоновъ. «Гдь-жъ Константинъ?»

«Не знаю. Ему уже слѣдовало быть давно здёсь. Вѣрно. захлопотался».

Чичиковъ на хозяйку не обратилъ [вииманія]. Ему было интересно разсмотрѣть жилище этого необыкновенно человъка. Онъ оглянулъ въ комиатѣ все: гумаль онъ отыскать въ ней слѣды свойства самого хозяциа. – канъ по раковинѣ можно судить, какого рода силѣла въ ней устрица или улигка; но этого-то и не было. Комиаты были безхарактерны совершенно —просторны, и инчего больше. Ни фресковъ, ни картинъ по стѣнамъ, ни бронзы по столамъ, ни этажерокъ съ фарфоромъ и чашками, ни вазъ, ни пвѣтовъ, ни статуекъ, —словомъ, какъ-то голо. Простая обыкновенная

мебель да рояль стоять въ сторонѣ, и тотъ покрытъ: какъ видно, хозяйка рѣдко за него садилась. Изъ гостиной отворена [была дверь въ кабинетъ хозянна]; но и тамъ было такъ же голо,—просто и голо. Видно было, что хозяннъ приходилъ въ домъ только отдохнуть, а не то, чтобы жить въ немъ; что для обдумыванья своихъ плановъ и мыслей ему [не] надобно было кабинета съ пружинными креслами и всякими покойными удобствами и что жизнь его заключалась не въ очаровательныхъ грёзахъ у пылающаго камина, но прямо въ дѣлѣ: мысль исходила вдругъ изъ самихъ обстоятельствъ, въ ту минуту, какъ они представлялись, и обращалась вдругъ въ дѣло, не имѣя никакой надобности въ томъ, чтобы быть записанной.

«А! воть онь! Идеть, идеть!» сказаль Платоновъ. Чичиковъ тоже устремился къ окну. Къ крыльцу подходиль
лѣтъ сорока человѣкъ, живой, смуглой наружности. На немъ
быль триковый картузъ. По обѣимъ сторонамъ его, снявъ
шанки, шли двое нижняго сословія,—шли, разговаривая и
о чемъ-то съ [нимъ] толкуя. Одинъ, казалось, былъ простой
мужикъ; другой, въ синей сибиркѣ, какой-то заѣзжій кулакъ
и пройдоха.

«Такъ ужъ прикажите, батюшка, принять!» говорилъ мужикъ, кланяясь.

«Да нѣтъ, братець, я ужъ двадцать разъ вамъ повторялъ: не возите больше. У меня матеріалу столько накопилось, что дѣвать некуда».

«Да у васъ, батюшка Константинъ Өедоровичъ, весь пойдетъ въ дѣло. Ужъ этакого умнаго человѣка во всемъ свѣтѣ нельзя сыскать. Ваше здоровье всяку вещь въ мѣсто поставитъ. Такъ ужъ прикажите принять».

«Мнѣ, братецъ, руки нужны; мнѣ работниковъ доставляй, а не матеріалъ».

«Да ужъ въ работникахъ не будете имѣть недостатку. У насъ цѣлыя деревни пойдуть въ работы: безхлѣбье такое, что и не запомнимъ. Ужъ вотъ бѣда-то, что не хотите насъ совсѣмъ взять, а отслужили бы вѣрою вамъ, ей Богу,

отслужили. У васъ всякому уму научинься. Константинъ Осдоровичъ. Такъ прикажите принять въ послъщій разъ».

«Да въть ты и тогда говориль; *въ посльдній разь*, а въдь воть опять правежь».

«Ужъ въ последній разъ, Константивъ Осторовичъ. Если вы не возьмете, то у меня пикто не возьметь. Такъ ужъ прикажите, батюшка принять».

«Ну, слушай, этотъ разъ возьму, и то изъ сожалѣнія слъко, чтобы не провозилъ напрасно. Но если ты привезень въ другой разъ, хоть три недѣли канючь—не возьму».

«Слушаю-съ, Константинъ Осдоровичъ; ужъ будьте покойны, въ другой разъ ужъ никакъ не привезу. Покорнъйше благодарю». Мужикъ отошелъ, довольный. Вретъ, однакоже, привезетъ: авосъ—великое словцо.

«Такъ ужъ того-съ, Константинъ Оедоровичъ, ужъ сдълайте милостъ... посо́авьте», говорилъ шедшій по другую сторону забзжій кулакъ въ синей спо́пркъ.

«Вѣдь я тео́ѣ на первыхъ порахъ объявилъ. Торговаться т не охотникъ. Я тео́ѣ говорю опять: я не то, что другой помѣщикъ, къ которому ты подъѣдешь подъ самый срокъ унлаты въ ломо́ардъ. Вѣдь я васъ знаю всѣхъ. У васъ есть списки всѣхъ, кому когда слѣдуетъ уплачивать. Что̀-жъ тутъ мудренаго? Ему присинчитъ, онъ тео́ѣ и отдастъ за полцѣны. А миѣ что̀ твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мнѣ въ ломо́ардъ не нужно уплачивать».

«Настоящее діло, Константинъ Осдоровнуъ. Да віть я того-съ... оттого только, чтобы и впредь иміть съ вами насательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять». Кулакъ вынуль изъ-за назухи пукъ засаленныхъ ассигнацій. Скудронкогло прехладнокровно взялуь ихъ и, не считая, супуль въ задній кармань своего сюртука.

«Гм», подумалъ Чичиковъ: «точно какъ о́ы носовой илатокъ!»

Минуту спустя. Скудронжогло показался въ дверяхъ гостиной.

«Ба, братъ, ты здѣсь!» сказалъ онъ, увидѣвъ Платонова. Они обнялись и поцѣловались. Илатоновъ рекомендоваль Чичикова. Чичиковъ благоговѣйно подступилъ къ хозяину, лобызнуль его въ щеку, принявши и отъ него впечатлѣніе поцѣлуя.

Лицо Скудронжогла было очень замѣчательно. Въ немъ было замѣтно южное происхожденіе. Волосы на головѣ и на бровяхъ темны и густы, глаза говорящіе, блеску сильнаго. Умъ сверкалъ во всякомъ выраженіи лица, и ужъ ничего не было въ немъ соннаго. Но замѣтна, однакоже, была примѣсь чего-то желчнаго и озлобленнаго. Онъ былъ не совсѣмъ русскаго происхожденія. Есть много на Русп русскихъ не русскаго происхожденія, въ душѣ, однакоже, русскіс. Скудронжогло не занимался своимъ происхожденіемъ, находя, что это нейдетъ въ дѣло; притомъ не зналъ и другого языка, кромѣ русскаго.

«Знаешь ли, Константинъ, что я выдумалъ?» сказалъ Платоновъ.

«А что?»

«Выдумаль я провздиться по разнымь губерніямь; авосьли это вылвчить оть хандры».

«Что-жъ? это очень можеть быть».

«Вотъ вмѣстѣ съ Павломъ Ивановичемъ».

«Прекрасно! Въ какія же мѣста», спросилъ Скудронжогло, привѣтливо обращаясь къ Чичикову: «предполагаете теперь ѣхать?»

«Признаюсь», сказалъ Чичиковъ, наклоня голову на-бокъ и взявшись рукою за ручку креселъ: «вѣдь я, покамѣстъ, не столько по своей нуждѣ, сколько по нуждѣ другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя; потому что, точно, не говоря уже о пользѣ, которая можетъ быть въ геморопдальномъ отношеніи, одно уже то, чтобъ увидать свѣтъ, коловращеніе людей... кто что ни говори, есть, такъ сказать, живая книга, та же наука».

«Да, заглянуть въ иные уготки не мышаеть».

«Превосходно изволили замътить», отнесся Чичиковъ: «точно, не мъшаетъ. Видишь вещи, которыхъ бы не вигълъ; встръчаешь людей, которыхъ бы не встрътилъ. Разговоръ съ инымъ тотъ же червоненъ. Паучите, почтениънийи Константинъ Оедоровичъ, научите, къ вамъ прибъгаю. Жду, какъ манны, сладкихъ словъ ванихъ».

Скупронжогло смутился, «Чему же, однако?... чему научить? Я и самъ учился на мѣдныя деньги».

«Мудрости, почтеннъпшій, мудрости! мудрости управлять хозянствомъ, подобно вамъ; подобно вамъ умѣть извлекать изъ него (не мечтательные, по) существенные доходы; пріобрѣсть, подобно вамъ, имущество не воображаемое, но существенное, дъйствительное, и тѣмъ, исполня долгъ гражданина, заслужить уваженіе соотечественниковъ».

«Знаете ли что̀?» сказалъ Скудронжогло: останьтесь зенекъ у меня. Я покажу вамъ все управленіе и разскажу обо всемь. Мудрости тутъ, какъ вы увидите, никакол иЪтъ».

«Братъ, оставайся этотъ день», сказала хозянка, обращаясь къ Илатонову.

«Мић все равно», произнесъ тотъ равнодушно: «какъ Павелъ Ивановичъ?»

«Я съ большимъ удовольствіемъ... По вотъ обстоятельство—нужно посѣтить родственника генерала Бетрищева. Есть нѣкто полковникъ Кошкаревъ...»

«Да въдь онъ... знаете ли вы это? Въдь онъ дуракъ л помъщанъ».

«Объ этомъ я уже слышалъ. Мић иъ и му и тъла ифтъ. Но такъ какъ генералъ Бетрищевъ — близкій пріятель и, такъ сказать. благотворитель... такъ уже какъ-то и не ловко».

«Въ такомъ случаћ знасте ли что», сказалъ [Скупронжогло]: «побличите къ нему теперь же, У меня стоять готовыя продетки. Къ нему и тесяти верстъ пътъ], такъ вы слетаете духомъ. Вы таже раньше ужана возвратитесь иззадъ».

Чичиковъ съ радостью воспользовался предложеньемъ. Пролетки были поданы, и онъ повхаль тотъ же часъ къ нолковнику, который изумиль его такъ, какъ еще никогда ему не случалось изумляться. Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня была въ разброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревенъ по всемъ улицамъ. Выстроены были какіе-то дома, въ родѣ присутственныхъ мъстъ. На одномъ было написано золотыми буквами: Депо земледъльческих горудій, на другомъ: Главная счетная экспедиція, на третьемъ: Комитетъ сельскихъ дъль; Школи нормальнаго просвищенья поселянь; словомь, чорть знаеть, чего не было! Онъ думалъ, не въвхалъ ли въ губернскій городъ. Самъ полковникъ былъ какой-то чопорный. Лицо какее-то чинное въ виде треугольника. Бакенбарды по щекамъ его были протянуты въ струнку; волосы, прическа. носъ, губы, подбородокъ-все какъ бы лежало дотоль подъ прессомъ. Началъ онъ говорить, какъ бы и дельный человъкъ. Съ первыхъ началъ началъ онъ ему жаловаться на необразованность окружающихъ помѣщиковъ, на великіе труды, которые ему предстоять \*). Приняль онь Чичикова ласково и радушно, и ввель его совершенно въ довъренность и разсказаль съ самоуслажденьемъ, сколькихъ и сколькихъ стоило ему трудовъ возвесть иминье до нынишняго \*\*) благосостоянія; какъ трудно было дать понять простому мужику, что существують высшія побужденія, которыя до-

<sup>\*)</sup> Сверху строкъ Гоголь написалъ новый текстъ этого мъста: «но въъхалъ ли онъ въ губерискій городъ. Всего непонятнъй то, что самъ полковникъ вовсе не походилъ на сумасшедшаго человъка. Онъ былъ на видъ пределикатный. Манеры и обхожденіе деликатное, какъ бы у порач... Принялъ Чичикова» (пе дописано). Передълка не была доведена до конца. Слова: «Маперы и обхожденіе деликатное», потомъ были зачеркнуты и вмъсто нихъ приписаны потомъ слова: «пределикатный и преобходительный человъкъ».

<sup>\*\*)</sup> Слова: «трудовъ возвесть имѣнье до нынѣш» представляютъ поздивйшую прибавку; они приписаны въ концъ 65-й страницы для связи послъдней фразы, которая была недописана: «и разсказалъ съ самоуслажденьемъ, сколькихъ и сколькихъ стоило ему...... Для приписки конца оставлено пустое мѣсто.

ставляеть человъку просвъщенная роскопиь, что есть искусство: сколько нужно было боролься съ невыжествомъ русскаго мужика. чтобы одъть его въ нъменкіе штаны и заставить почувствовать, хотя сколько-инохль, высшее достоинство человака: что бабъ, несмотря на вев усилія. ень до сихъ поръ не могь заставить надъть корсеть, тогда какъ въ Германіи, гдв овъ стояль съ полкомъ въ 14-мъ готу, дочь мельника умбла играть даже на фортепіано, говорила по-французски и ділала книксенть. Съ собользнованіемъ разсказываль онъ, какъ велика необразованность соевдей-помещиковь; какъ мало думають они о своихъ подвластныхъ; какъ они даже смѣялись, когда онъ старался изъяснить, какъ необходимо для хозяйства устроенье письменной конторы, конторъ, комиссіи и даже комитетовъ. чтобы темъ предохранить [отъ] всякой кражи и всякая вещь была бы извъстна, чтобы писарь, управитель и бухгалтеръ образовались бы не какъ-нибудь, но оканчивали бы университетское воспитаніе; что, несмотря на всь убъжденія, оять не могь убідить поміщиковь въ томъ, что какая бы выгода была ихъ имфиіямъ, если бы каждый крестьянинъ быль воснитанъ такъ, чтобы, идя за илугомъ. могь читать въ то же время книгу о громовыхъ отводахъ.

На это Чичиковъ [подумалъ]: «Ну, врядъ ли выберется такое время. Вотъ я выучился грамотъ, а «Графиня Лавальеръ» до сихъ поръ еще не прочитана».

«Ужасное невѣжество!» сказалъ въ заключенье полковникъ Кошкаревъ: «тьма среднихъ вѣковъ и иѣтъ средствъ помочь... Новѣрьте, иѣтъ! А я бы могъ всему помочь: я знаю одно средство, вѣрнѣйшее средство».

«Какое?»

«Одѣть всѣхъ до одного въ Россіи, какъ хотять въ Германіи. Ничего больше, какъ только это, и я вамъ ручаюсь, что все пойдетъ, какъ по маслу: науки возвысятся, торговля подымется, золотой вѣкъ настанетъ въ Россіи».

Чичиковъ глядъть на него пристально и думалъ: «Что̀-жъ? съ этимъ чиниться нечего». Не отлагая дъла въ дальній ящикъ, опъ объяснилъ полковнику тутъ же, что такъ и такъ: пмъстся надобность вотъ въ какихъ душахъ, съ совершеньемъ такихъ-то крѣпостей и всѣхъ обрядовъ.

«Сколько могу видіть изъ словъ вашихъ, это просьба; не такъ ли?»

«Такъ точно».

«Въ такомъ случай, изложите ее письменно. Она пойдетъ въ комиссію всякихъ прошеній. Комиссія всякихъ прошеній, номѣтивни, препроводить ее ко мнѣ. Отъ меня поступить она въ комитетъ сельскихъ дѣлъ, тамъ сдѣлаютъ всякія справки и выправки по этому дѣлу. Главноуправляющій вмѣстѣ съ конторою въ самоскорѣйшемъ времени положитъ свою резолюцію, и дѣло будетъ сдѣлано».

Чичиковъ оторонѣлъ. «Позвольте», сказалъ: «этакъ дѣло затянется».

«А!» сказалъ съ улыбкой полковникъ: «вотъ тутъ-то и выгода бумажнаго производства! Оно, точно, нѣсколько затянется, но зато уже ничто не ускользнетъ: всякая мелочь будетъ видна».

«Но позвольте... Какъ же трактовать объ этомъ письменно? Вёдь это такого рода дёло... Души вёдь нёкоторымъ образомъ... мертвыя».

«Очень хорошо. Вы такъ и напишите, что души иѣкоторымъ образомъ мертвыя».

«Но вѣдь какъ же—мертвыя? Вѣдь этакъ же нельзя наинсать. Онѣ хотя и мертвыя, но нужно, чтобы казались, какъ бы были живыя».

«Хорошо. Вы такъ и напишите: но нужно, или требуется, чтобы казалось, какъ бы живыя».

Что было ділать съ полковникомъ? Чичиковъ рішился отправиться самъ поглядіть, что это за комиссіп и комитеты; и что нашель онъ тамъ, то было не только изумительно, но превышало рішительно всякое понятьє. Комиссія всякихъ прошеній существовала только на вывіскі. Предсідатель ся, прежній камердинеръ, быль переведень во кновь образовавшійся комитеть сельскихъ построекъ. Місто

его заступиль конторинись Тимоника, откомандированный на сльдствіс—разбирать ивянину-приказчика со старостои, мошенникомъ и плугомъ. Чиновинка —ингдь.

- «Да гтк-жъ тутъ?.. да какъ добиться какого-нио́удь толку? сказалъ Чичиковъ своему сопутнику, чиновнику по особеннымъ порученіямъ, котораго полковникъ далъ ему въ проводники.
- «Да никакого толку не добъетесь», сказалъ проведникъ: 
  «у насъ безголковщина. У насъ већмъ, извольте видъть, 
  распоряжается комиссія построенія, отрываетъ већуъ отъ 
  дыа, посылаетъ, куда угодно. Только и выгодно у насъ, 
  что въ комиссіи построенія (онъ, какъ видно, былъ недоволенъ на комиссію построенія). У насъ такъ заведено, что 
  веть водять за посъ барина. Онъ думаетъ, что все-съ какъ 
  слѣдуетъ, а вѣдь это названье только одно».

«Это, однакоже, нужно ему сказать», подумаль Чичиковъ и, пришедши къ полковнику, объявилъ, что у него каша и никакого толку пельзя добиться, и комиссія построеніи воруетъ напропалую.

Полковникъ воскипъть благороднымъ негодовацьемъ: тутъ же написалъ восемь строжайнихъ запросовъ: на какомъ основани компесія построеній самоуправно распорядилась съ неподвѣдомственными ен чиновниками? какъ могъ допустить главноуправляющій, чтобы предсѣдатель, не ставин своего поста, отправился на слѣдствіе? и какъ могъ вильть равнодушно комитетъ сельскихъ лѣль, что каке не существуетъ комиссіи прошеніи?

«Пу. поідеть кутерьма», подумаль Чичиковъ, и началь раскланиваться.

«Изть, я васъ не отпущу. Въ два часа, не болће, вы будете удовлетворены во всемъ. Ваше тъло поручу теперь особенному человъку, которын только-тто окончилъ ушиверситетскій курсъ. Посидите у меня въ биолютетъ. Туть все, что для васъ нужно — кинги, бумага, перъя, карандаши — все. Пользунтесь, пользунтесь всьмъ - вы тосновинъ.

Такъ говорилъ Кошкаревъ, отворяя пверь въ книгохра-

нилище. Это былъ огромный залъ, снизу до верху уставленный книгами. Были тамъ даже и чучела животныхъ. Книги по встмъ частямъ-ио части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всякихъ журналовъ, руководствъ и множество журналовъ, представлявшихъ самыя поздивншія развитія и усовершенствованія по коннозаводству и естественнымъ наукамъ. Были и такія названія: «Свиноводство, какъ наука». Видя, что зд'ёсь все вещи непріятнаго препровожденія [времени], онъ обратился къ другому шкафу. Изъ огня—въ полымя: туть были все книги философскія. На одной было заглавіе: «Философія, въ смыслѣ науки»; шесть томовъ въ рядъ, подъ названіемъ: «Предуготовительное вступленіе къ теоріи мышленія въ ихъ общности, совокупности и въ примѣненіи къ уразумѣнію органическихъ началъ (общества) обоюднаго раздвоенья общественной производительности». Что ни разворачиваль Чичиковъ книгу, на всякой страницѣ — проявленье, развитье, абстракть, замкнутость и сомкнутость, и чорть знаетъ, чего тамъ не было. «Нѣтъ, это (все) не по мнѣ», сказалъ Чичиковъ, и оборотился къ третьему шкафу, гдв были книги все по части искусствъ. Тутъ вытащилъ какую-то огромную книгу съ нескромными минологическими картинками и началъ ихъ разсматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякамъ среднихъ [лфтъ]. Говорять, что въ последнее время стали оне нравиться даже и старичкамъ, изощрившимъ вкусъ на балетахъ. Что-жъ делать! пряные коренья любить человекъ. Окончивши разсматриванье этой книги, Чичиковъ вытащиль уже было п другую, въ томъ же родъ, какъ вдругъ ноявился нолковникъ Кошкаревъ, съ сіяющимъ видомъ и бумагою.

«Все сдѣлано, и сдѣлано отлично. Человѣкъ этотъ рѣшигельно понимаетъ одинъ за всѣхъ. За это я его — выше всѣхъ: заведу особенное, высшее управленіе и поставлю его президентомъ. Вотъ что онъ пишетъ...»

«Ну, слава те, Господи!» подумалъ Чичиковъ, и приготовился слушать.

«Приступая пъ обдумыванью возложеннаго на меня вашимъ высокородіемъ порученія, честь имью симъ донести на опое: 1) Въ самой просъбъ господина коллежскаго совътника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже нъкоторое недоразумъніе: въ изъясненіи того, что требуются ревизскія души, постигнутыя всякими внезапностями, вставлены и умершія. Подъ симъ, втроятно, они изволили разуміть близкія къ смерти, а не умершія; ною умершія не пріобратаются. Что-жъ и пріобратить, если ничего натъ? Объ этомъ говоритъ и самая логика, да и въ словесныхъ наукахъ они, какъ видно, не далеко уходили...» Тутъ на минуту Конкаревъ остановился и сказалъ: «Въ этомъ мѣстѣ. илутъ... онъ немножко кольнуль васъ. По судите, однакоже, какое бойкое перо-статсъ-секретарскій слогь; а въдь всего три года побыль въ университеть, даже не кончиль курса». Конкаревъ продолжалъ: «...въ словесныхъ наукахъ, какъ видно, не далеко... ного выразились о душахъ умершія, тогда какъ всякому, изучавшему курсъ познаній человіческихъ, извъстно заподлинно, что душа безсмертна.—2) Оныхъ упомянутыхъ ревизскихъ душъ, пришлыхъ или прибылыхъ, или. Какъ они неправильно изволили выразиться, умершихъ, нтть на-лицо таковыхъ, которыя бы не были въ залогь, ноо всв въ совокупности не только заложены оезъ изъятія. но и перезаложены, съ прибавкой по полутораста рублей на душу, кромф небольшой деревни «Гурмайловка», нахо--он со иожения обруга он инэжовон стироном выбражения в помъщикомъ Предищевымъ, и потому ни въ продажу, ни въ залогъ поступить не можетъ».

«Такъ зачъмъ же вы мит этого не объявили прежде? Зачъмъ изъ пустяковъ держали?» сказалъ съ сердцемъ Чичиковъ.

«Да въдь какъ же я могъ знать объ этомъ сначала? Въ этомъ-то и выгода бумажнаго производства. что вогъ теперь все, какъ на ладони, оказалось ясно».

«Дуракъ ты, глупая скотппа!» думаль про-себя Чичиковъ. «Въ книгахъ копался, а чему выучился?» Мимо всякихъ учтивствъ и приличій, схватиль онъ шанку—изъ дома. Кучеръ стоялъ съ пролеткой наготовъ и лошадей не откладываль: о кормѣ пошла бы инсьменная просьба, и резолюція—выдать овесъ лошадямъ вышла бы только на другой день. Какъ ни былъ Чичиковъ грубъ и неучтивъ, но Кошкаревъ, несмотря на все, былъ съ нимъ необыкновенно учтивъ и деликатенъ. Онъ насильно пожалъ ему руку и прижаль ее къ сердцу (уже въ то время, какъ тотъ садился), и благодариль его за то, что онъ даль ему случай увидсть на деле ходъ производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины сельскаго управленія заржавфють и ослабфють; что, велѣдствіе этого событія, пришла ему счастливая мысль-устропть новую комиссію, которая будеть называться комиссіей наблюденія за комиссіею построенія, такъ что уже тогда никто не осмѣлится украсть.

«Оселъ! дуракъ!» думалъ Чичиковъ, сердитый и недовольный во всю дорогу. Талъ онъ уже при звъздахъ. Ночь была на небъ. Въ деревняхъ были огни. Подъъжая къ крыльцу, онъ увидълъ въ окнахъ, что уже столъ былъ накрытъ для ужина.

«Что это вы такъ запоздали?» сказалъ Скудронжогло, когда онъ показался въ дверяхъ.

«О чемъ вы это такъ долго съ нимъ толковали?» сказалъ Платоновъ.

«Умориль!» сказаль Чичиковь. «Этакого дурака я еще отъ роду не видываль».

«Это еще инчего!» сказаль Скудронжогло. «Кошкаревъ утъшительное явленіе. Онъ нуженъ затъмъ, что въ немъ отражаются карикатурно и виднъй глупости умныхъ людей. Завели конторы и присутствія, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссію, и чортъ ихъ знастъ что такое, точно какъ будто бы у нихъ государство какое! Какъ вамъ это нравится? я спрашиваю. Помѣщикъ, у котораго пахатныя земли и недостастъ крестьянъ обработывать, а онъ завелъ свѣчной заводъ, изъ Лондона мастеровъ выписалъ свъчныхъ, торганюмъ стълался! Вонъ другой туравъ еще лучше: фабрику шелковыхъ матеріи завель!»

«Да въть и у тебя же есть фабрики», замътиль Плагоновъ.

«А кто ихъ заводиль?—Сами завелись: накопилось шереги, сбыть некута, я и началъ ткать сукна. да и сукна толетыя, простыя; по дешевой пънъ ихъ туть же на рынкахъ у меня и разбирають. Рыбью шелуху, напримъръ, сбрасывалы на мои берегъ шесть лѣтъ сряду; ну, куда се дѣвать?—я началъ изъ нея варить клеи, да сорокъ тысячъ и взялъ. Въдь у меня все такъ».

«Экой чортъ!» думалъ Чичиковъ, глядя на него въ оба глаза: «загребистая какая лана!»

«Да я и строеній для этого не строю: у меня ифть зданій съ колоннами да фронтонами. Мастеровъ я не выписываю изъ-за границы, а ужъ крестьянъ отъ хльбонащества ни за что не оторву: на фабрикахъ у меня работаютъ только въ голодный годъ, все пришлые, изъ-за куска хльба. Этакихъ фабрикъ у меня, братъ, наберется мчого. Разсмотри только повристальнъе свое хозлиство, ты увидишь всякая тряшка нойтетъ въ дъю, всякая дрянь дастъ доходъ, такъ что послъ остальяваещь только да говоришь: не нужно!»

«Это изумительно», сказаль Чичиковъ, исполнившись участья: «паумительно! изумительно! Изумительнье же всего то, что всякая дрянь дастъ доходъ».

Тм! да не только это!... Рыч Скупренжотло не кончиль: желчь въ немъ пробупласъ, и ему хотьлось побранинь состаси-номъщиковъ, «Венъ опять стинъ умникъ—что, вы думаете, у себя завель? — Богоуголыя завелена, каменное строеніе въдеревны! Христолюбивое дьло... Ужъ хочешь помогать, такъ ты помоган велкому мужику пеноднить этотъ долгъ, а не отрыван его отъ христіанскаго долго. Помоги сыну пригрыть у себя больного отна, а не тиваю сму возможности со́росить его съ иледъ своихъ. Дай лучи

ему возможность пріютить у себя въ дому ближняго и брата, дай ему на это денегъ, помоги всёми силами, а не отлучай его: онъ совсёмъ отстанетъ отъ всякихъ христіанскихъ обязанностей. Донъ-Кихоты, просто, по всёмъ частямъ!... Двёсти рублей выходитъ на человёка въ годъ въ богоугодномъ заведеніи!... Да я на эти деньги буду у себя въ деревнё десятъ человёкъ содержать!» Скудронжогло разсердился и плюнулъ.

Чичиковъ не интересовался богоугоднымъ заведеніемъ: онъ хотѣлъ повести рѣчь о томъ, какъ всякая дрянь даетъ доходъ. Но Скудронжогло уже разсердился, желчь въ немъ закипѣла, и слова полились.

«А вотъ другой Донъ-Кихотъ просвъщенія: завелъ школы! Ну, что, напримъръ, полезнъе человъку, какъ знанье грамоты? А въдь какъ распорядился? Въдь ко мнъ приходятъ мужики изъ его деревни. «Что это», говорятъ: «батюшка, такое? сыновья наши совсъмъ отъ рукъ отбились, помогать въ работахъ не хотятъ, всъ въ писаря хотятъ, а въдь писарь нуженъ одинъ». Въдь вотъ что вышло!»

Чичикову тоже не было надобности до школъ, но Платоновъ подхватилъ этотъ предметъ: «Да вѣдь этимъ останавливаться не нужно, что теперь не надобны писаря: послѣ будетъ надобность. Работать нужно для потомства».

«Да будь, братець, хоть ты умень! Ну, что вамъ далось это потомство? Всѣ думаютъ, что они какіе-то Петры Великіе. Да ты смотри себѣ подъ ноги, а не гляди въ потомство; хлопочи о томъ, чтобы мужика сдѣлать достаточнымъ да богатымъ, да чтобы было у него время учиться по охотѣ своей, а не то, что съ палкой въ рукѣ говорить: «Учись!» Чортъ знаетъ, съ котораго конца начинаютъ!... Ну, послушайте: ну, вотъ я вамъ на судъ...» Тутъ Скудронжогло подвинулся ближе къ Чичнкову и, чтобы заставить его получше вникнуть въ дѣло, взялъ его на абордажъ, другими словами—засунулъ палецъ въ петлю его фрака. «Ну, что можетъ быть яснѣе? У тебя крестьяне затѣмъ, чтобы ты имъ покровительствовалъ въ ихъ крестьянскомъ быту. Въ

чемъ же быть? въ чемъ же запятія крестьянина?—Въ хлѣбопашествѣ? Такъ старайся, чтобы опъ былъ хорошимъ хлѣбопашцемъ. Ясно? Иѣтъ, нашлись умники, говорять: Изъ
этого состоянія его нужно вывести. Онъ ведетъ слишкомъ
грубую, простую жизнь: нужно познакомить его съ предметами росковии». Что сами, благодаря этой роскоши, стали
трянки, а не люди, и болѣзней, чортъ знаетъ, какихъ понабрались, и ужъ нѣтъ ни одного осьмиаднатилѣтвяго мальчишки, который бы не испробовалъ всего: и зубовъ у него
иътъ, и илѣшивъ,—такъ хотятъ теперь и этихъ заразить.
Да слава Богу, что у насъ осталось хотя одно еще здоровое
сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями!
За это мы, просто, должны благодарить Бога. Да, хлѣбонашцы для меня всѣхъ почтеннѣе. Дай Богъ, чтобы всѣ
были хлѣбопашиы!»

«Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ всего выгоднѣе заниматься?» спросилъ Чичиковъ.

«Законнъе, а не то, что выгодиъе. Воздълывай землю въ ноть лица своего-это намъ всьмъ сказано; это не даромъ сказано. Опытомъ вѣковъ доказано, что въ земледъльческомъ званіи человѣкъ чище правами. Гдѣ хлѣбонашество легло въ основаніе быта общественнаго, тамъ изобиліе и довольство; обдности исть, роскоши исть, а есть довольство. Воздѣлывай землю—сказано человѣку, трудись... что туть хитрить! Я говорю мужику: «Кому бы ты ни трудился, мив ли, себв ли, сосвду ли, только трудись. Въ двятельности я твой первый номощникъ. Изтъ у тебя скотины, вотъ тебф лошадь, вотъ тебф корова, вотъ тебф тельга. Всьмъ, что нужно, готовъ тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не въ устройствъ и вижу у тебя безпорядокъ и бъдность. Не потерилю праздности: я затьмъ надъ тобой, чтобы ты трудился». Гм! думають увеличить доходы заведеніями да фабриками! Да ты подумай прежде о томъ, чтобы всякій мужикъ быль у гебя богать, такъ тогда ты и самъ будень богать безъ фабрикъ и безъ заводовъ, и безъ глупыхъ [затьй]».

«Чѣмъ больше слушаешь васъ, почтеннѣйшій Константинъ Оедоровичъ», сказалъ Чичиковъ: «тѣмъ большее получаешь желаніе слушать. Скажите, досточтимый мною: если бы, напримъръ, я возымѣлъ намѣреніе сдѣлаться помѣщикомъ, положимъ, здѣшней губерніи, на что именно слѣдуетъ обратить вниманіе? какъ быть, какъ поступить, чтобы въ непродолжительное [время] разбогатѣть, тѣмъ исполнивши, такъ сказать, въ виду отечества обязанность гражданина?»

«Какъ поступить, чтобы разбогатёть? А вотъ какъ...» сказалъ Скудронжогло.

«Пойдемъ уживать!» сказала хозяйка, поднявшись съ дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая въ шаль молодые продрогнувшіе свои члены.

Чичиковъ схватился со стула съ ловкостью почти военнаго человѣка, подлетѣлъ къ хозяйкѣ съ мягкимъ выраженьемъ, въ.... деликатнаго штатскаго человѣка, коромысломъ подставилъ ей руку и повелъ ее парадно черезъ двѣ комнаты въ столовую, сохраняя во все время пріятное наклоненье головы пѣсколько на-бокъ. Служитель снялъ крышку съ суповой чашки; всѣ со стульями придвинулись ближе къ столу, и началось хлебанье супа.

Отделавши супъ и запивни рюмкой наливки (наливка была отличная), Чичиковъ сказалъ такъ Скудронжоглу: «Позвольте, почтеннейний, вновь обратить васъ къ предмету прекращеннаго разговора. Я спрашивалъ васъ о томъ, какъ быть, какъ поступить, какъ лучше приняться...»

«Имѣнье, за которое если бы онъ запросилъ и 40 тысячъ, я бы ему тутъ же отсчиталъ».

<sup>\*)</sup> Послъ этого утрачена изъ тетради одна четвертка, или двъ страницы. Въ первомъ изданіи второго тома «Мертвыхъ Душъ» С. П. Шевыревъ сдълаль къ этому мъсту такое примъчаніе: «Здъсь въ разговоръ между Костанжогло и Чичиковымъ пропускъ. Должно полагать, что Костанжогло предложилъ Чичикову пріобръсти покупкою имънье сосъда его, помъщика Хлобуева». Рсд.

«Гм!» Чичиковъ затумался, «А отчето же вы сами», прегегориль онъ съ изкоторою робостью: не покущаете стог

«Да нужно знать, наконенъ, претьлы. У меня и бель того много хлоногъ около своихъ имъніи. Притомъ, у насъ люоряне и бель того уже кричатъ из меня, булю я, пользуясь краиностями и разоренными ихъ положеньями, скупаю земли за белитнокъ. Это мит ужъ, наконенъ, надоблоз.

«Дворянство способно къ здословью! сказалъ Чичиковъ.

«А ужъ у насъ, въ нашей губерийи... Вы не можете себъ представить, что они говорять обо мив. Они меня вначе и не называють, какъ сквалытоя и скупертяемъ первел стецени. Себя они во всемъ извиняють. «Я», говорить, тенечно, промогался, но потому, что жилъ высними мотребностями жизни. Мив нужны книги, я долженъ жить роскопиче, чтобы промышленность ноощрять; а этакъ, пожалуи, можно прожить и не разорившись, если бы жить такон свиньею, какъ Скудронжогло»,—«Вѣдь вотъ какъ!»

«Желаль ом я омнь этакой свиньен!» сказаль Чичиковь.

«И выв это все отгого, что не жизно обытовь, ка не занимаю имъ денетъ. Объдовъ я потому не длю, что это меня бы тяготило, я къ этому не привыкъ: а пріъжкай ко миѣ ѣсть го, что я ѣмъ.—милости просимъ! Не длю тенетъ взаймы—это взторъ. Пріъжкай ко миѣ въ самомъ тьть нуждающійся, да ражкажи миѣ обстоятельно, какъ ты распо рядишься моний деньгами: если я увижу изъ твъйхъ словъ, что ты употребинь ихъ умио и ценьги принесуть тебь явную прибыль.—я тебѣ не откажу и не возвму таке прочентовъ. По брость денетъ на вытеръ я не стану. Ужъ нусть меня въ этомъ извинятъ! Опъ жићке тъ какон-инбуль обыть своей любовнийъ или на сумасије шую ногу убираетъ мебелями томъ, а сму давли деньги взаимы! ...

Здась Скупронжовло илюнуль и чуть-чуть ке выговоры. . исколько неприличныхъ и бранныхъ сливъ иъ присутетии супруги. Суровая тапь темной ипохолира омрачила его живое липо. В юль лов и поперека ото собрались мершины, обличители гибанато движенья, высолнованной желу с

Чичиковъ выпилъ рюмку малиновки и сказалъ такъ: «Позвольте мив, досточтимый мною, обратить васъ вновь къ предмету прекращеннаго разговора. Если бы, положимъ, я пріобрѣлъ то самое имвніе, о которомъ вы изволили упомянуть, то во сколько времени и какъ скоро можно разбогатѣть въ такой степени...»

«Если вы хотите», подхватиль сурово и отрывисто Скудронжогло, еще полный нерасположения духа: «разбогатѣть скоро, такъ вы никогда не разбогатѣете; если же хотите разбогатѣть, не спрашивая о времени, то разбогатѣете скоро».

«Воть оно какъ!» сказалъ Чичиковъ.

«Да», сказалъ Скудронжогло отрывисто, точно какъ бы онъ сердился на самого Чичикова, «Надобно имъть любовь къ труду; безъ этого ничего нельзя сдёлать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, повърьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что въ деревив тоска... Да я бы умеръ отъ тоски, если бы хотя одинъ день провелъ въ городъ такъ, какъ проводять они! Хозянну нътъ времени скучать. Въ жизни его нътъ пустоты-все полнота. Нужно только разсмотръть весь этотъ многообразный кругъ годовыхъ занятій — и какихъ занятій! занятій, истинно возвышающихъ духъ, не говоря уже о разнообразіи. Туть человѣкъ идеть рядомъ съ природой, съ временами года, соучастникъ и собесъдникъ всему, что совершается въ твореньи. Еще не появилась весна, а ужъ зачинаются работы: подвозы и дровъ, и всего на время распутицы; подготовка сфиянъ; переборка, перемфрка по амбарамъ хлфба и пересушка; установленье новыхъ тяголъ. Прошли снъга и ръки, -- работы такъ вдругъ и закинять: тамъ нагрузки на суда, здёсь расчистка деревъ по лѣсамъ, пересадка деревъ по садамъ, и пошли взрывать новсюду землю. Въ огородахъ работаетъ заступъ, въ поляхъ-соха и борона. И начинаются посѣвы-бездълица: грядущій урожай сфють! Наступило льто — покосы, иервъйшій праздникъ хлъбопашца, — бездълица! Пойдугъ жатва за жатвой: за рожью пшеница, за ячменемъ овесъ,

а туть и дерганье конопли. Мечуть стога, кладуть клади. A туть и августь перевалиль за половину — пошла свозка всего на гумна. Наступила осень-запашки и посъвы озимыхъ хльбовъ, чинка амбаровъ, ригъ, скотныхъ дворовъ, альбный опыть и первый умолоть. Наступить зима— и туть не дремлють работы: нервые подвозы въ городъ, молотьба по всемъ гумнамъ, перевозка перемолотаго хлеба изъ риги въ амбары, но лъсамъ рубка и пиленье дровъ. подвозъ виринчу и матеріалу для весеннихъ построекъ. Да, просто, я и обнять всего не въ состояныи. Какое разнообразіе работъ! Сюда и туда взглянуть идешь: и на мельницу, и на рабочій дворъ, и на фабрики, и на гумна: идешь и къ мужику взглянуть, какъ онъ на себя работаетъ, -- бездълица! Да для меня праздникъ, если илотникъ хороню владветь топоромъ: я два часа готовъ передъ нимъ простоять: такъ веселить меня работа! А если видишь еще. съ какой цълью все это творится, какъ вокругъ тебя все множится да множится, принося плодъ да доходъ, да я п разсказать вамъ не могу, какое удовольствіе. И не потому, что растутъ деньги, - деньги деньгами. - но потому, что все это-дело рукъ твоихъ; нотому, что видинь, какъ ты всему причина и творецъ всего, и отъ тебя, какъ отъ какого-нибудь мага, сынлется изобиліе и добро на все. Да гдв вы найдете мив равное наслажденье?» сказалъ Скудронжогло, п и лицо поднялось кверху, вст морщины исчезнули. Какъ царь въ день торжественнаго вънчанья своего, сіялъ онъ.-«Да въ цъломъ міръ не отыщете вы подобнаго наслажденья! Здісь, именно здісь, подражаеть Богу человіки: Богь предоставиль Себф дело творенья, какъ высшее наслажденье. и требуеть отъ человска также, чтобы онъ быль творцомъ благоденствія и стройнаго теченья діль. И это называють скучнымъ дѣломъ!»

Какъ пѣнья райской птички, заслушался Чичиковъ сладкозвучныхъ хозяйскихъ рѣчей. Глотали слюнку его уста. Глаза умаслились и выражали сладость, и все бы опъ слушалъ. «Константинъ! пора вставать», сказала хозяйка, приподнявишеь со стула. Илатоновъ приподнялся, Скудронжогло приподнялся, Чичиковъ приподнялся, хотя хотълось ему все сидъть да слушать. Подставивъ руку коромысломъ, новелъ Чичиковъ обратно хозяйку. По голова его не была склонена привътливо на-бокъ, недоставало ловкости въ оборотахъ. Его мысли были заняты существенными оборотами и соображеньями.

«Что ни разсказывай, а все, однакоже, скучно», говорить, идя позади ихъ, Платоновъ.

«Гость, кажется, очень неглупый человѣкъ», думалъ хозяпнъ: «степененъ въ словахъ и не щелкоперъ». И, подумавшп, сталъ еще веселѣе, точно какъ бы самъ разогрѣлся отъ своего разговора, точно какъ [бы] празднуя, что нашелъ человѣка, готоваго слушать умные совѣты.

Когда потомъ поместились они все въ маленькой, уютной комнаткъ, озаренной свъчками, насупротивъ большой стеклянной двери въ садъ, Чичикову сдълалось такъ пріютно, какъ не бывало давно, точно какъ бы послѣ долгихъ странствованій приняла его родная крыша и, по совершеніи всего, получиль онъ желаемое и бросиль скитальческій посохъ, сказавши: «довольно!» Такое обаятельное расположеніе навель ему на душу разумный разговорь хозянна. Есть для всякаго сердца такія річи, которыя какъ бы ближе и родственнъй ему другихъ ръчей; и часто неожиданно, въ глухомъ, забытомъ захолустын, на безлюдын безлюдномъ, встратишь человака, котораго грающая бесъда заставитъ позабыть тебя и бездорожье дороги, и безпріютность ночлеговь, и современный світь, полный глуностей людскихъ, обмановъ, обманывающихъ человѣка; п живо потомъ, навсегда и навъки останется проведенный такимъ образомъ вечеръ, и все, что тогда случилось и было, удержить върная намять: и кто соприсутствоваль, и кто на какомъ мъстъ стоялъ, и что было въ рукахъ его, --стъны, углы и всякую бездѣлушку.

Такъ и Чичикову замътилось все въ тотъ вечеръ: и эта

малая, пеприхотлико убранная компатка, и теофодунное выраженіе, конаривнееся въ лип'я умнаго хозянна, и поканная Плагонову трубка съ янтарнымъ мун штукомъ, и дымъ, которыи онъ сталъ пускать въ толстую морту Ярбу, и фырканье Ярба, и см'яхъ миловидной хозянки, прерываемый словами: «Полно, не мучь его , и веселыя свъчки, и сверчокъ въ углу, и стеклянная дверь, и весения почь, когорая отголъ на нихъ глядъла, облокозясь на вершины деревъ, изъ чащи которыхъ высвистывали весенийе соловьи.

Сладки мив вании ръчи, до точтимый мною Константинъ Осторовичъ», произнесть Чичиковъ. «Могу сказать, что не встръчалъ во всей Россій человъка, подобнаго вамъ поуму».

Скупронжогло улыбнулся, «ИВть. Навель Ивановичь», сказаль онъ: «ужъ если хотите знать умнаго человѣка, такъ у насъ, дъиствительно, есть одинъ, о которомъ, точно, можно сказать—«умный человѣкъ», котораго я и подметки не стою».

- «Кто это?» съ изумленіемъ спросилъ Чичиковъ.
- «Это нашъ откупщикъ Муразовъ».
- «Въ другон разъ уже про него слышу! векрикнулъ Чичиковъ.
- «Это человѣкъ, который не то, что имъньемъ помѣщика пълымъ государствомъ управитъ. Будь у меня государство, я бы его сей же часъ сдълалъ министромъ финансовъ .
- «Слышалъ. Говорятъ, человъкъ, превосходящій мъру всякаго въроятія: десять милліоновъ, товорятъ, нажилъ».
- Какое десять! перевалило за сорокъ. Скоро половина Россіи будеть въ его рукахъ».
  - «Что вы говорите! вскрикнуль Чичиковь, оторолькъ.
- Всенепремънно. У него теперь приращенье должно или съ быстротои невъроятной. Это ясно. Медленно богатьетъ только тогь, у кого какія-инбудь сотии тысячь; а у кого милліоны, у того разіусь великъ: что ви азхванить, такъ вдвое и втрое противъ самого сеоя. Поле-до, поприще слинкомъ просторно. Тутъ ужъ и сопериятовъ пътъ: съ

нимъ некому тягаться. Какую цёну чему ни назначитъ, такая и останется: некому перебить».

Вытаращивъ глаза и разинувши ротъ, какъ вкопанный, смотрѣлъ Чичиковъ въ глаза Скудронжогло. Захватило духъ въ груди ему. «Уму непостижимо!» сказалъ онъ, приходя немного въ себя: «каменѣетъ мысль отъ страха. Изумляются мудрости Промысла въ разсматриванъи букашки; для меня болѣе изумительно, когда въ рукахъ смертнаго могутъ обращаться такія громадныя суммы! Позвольте предложить вамъ вопросъ насчетъ одного обстоятельства: скажите, вѣдь это, разумѣется, въ началѣ пріобрѣтено не безъ грѣха?»

«Самымъ безукоризненнымъ путемъ и самыми справедливыми средствами».

«Не повърю, почтеннъйшій, извините, не повърю. Если-бъ это были тысячи, еще бы такъ, но милліоны... извините, не повърю».

«Напротивъ, тысяча трудно безъ грѣха, а милліоны наживаются легко. Милліонщику нечего прибѣгать къ кривымъ путямъ. Прямой-таки дорогой такъ и ступай, все бери, что ни лежитъ передъ тобой. Другой не подыметъ: всякому не по силамъ».

«Уму непостижимо! И что всего непостижимъй, это то, что дъло въдь началось изъ конъйки!»

«Да иначе и не бываеть. Это законный порядокъ вещей», сказалъ Скудронжогло, «Кто воспитался на тысячахъ, тотъ уже не пріобрѣтеть: у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нѣтъ! Начинать нужно съ начала, а не съ середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тутъ только узнаешь хорошо людъ и бытъ, среди которыхъ придется потомъ изворачиваться. Какъ вытерпишь на собственной кожѣ то да другое, да какъ узнаешь, что всякая копѣйка алтыннымъ гвоздемъ прибита, да какъ перейдешь всѣ мытарства, тогда тебя умудритъ и вышколитъ такъ, что ужъ не дашь промаха ни въ какомъ предпріятіи и не оборвешься. Повѣрьте, это правда. Съ начала нужно начинать, а не съ середины. Кто говоритъ мнѣ: «Дайте мнѣ 100 ты-

сячъ, я сенчасъ разбогатью у я тому не повърю: онъ бъсть на удачу, а не навърпяка. Съ контики нужно начинать!»

«Въ такомъ случав я разботатью», сказать Чичиковъ: «потому что начинаю почти, такъ сказать, съ пичего». Онъ разумътъ мертвыя души.

«Константинъ, порадать Павлу Ивановичу отдохнуть и поснать», сказала хозяйка: «а ты все болгаешь».

«И непремѣнно разбогатѣете», сказалъ Скудронжогло, не слушая хозяйки. «Къ вамъ потекутъ рѣки, рѣки золота. Не будете знать, куда дѣвать доходы».

Какъ очарованный, сидъль Павель Пвановичъ въ золотой области возрастающихъ грёзъ и мечтаній. Закружились его мысли...

«Право, Константинъ, Павлу Ивановичу пора спать».

«Да что-жъ тебъ? Ну, и ступай, если захотълось!» сказалъ хозяннъ и остановился: громко, по все комнатъ раздалось хранъные Илатонова, а вслъдъ за нимъ Ярбъ захранълъ еще громче. Уже давно слышался отдаленный стукъ въ чугунныя доски. Дъло потянуло за полночь. Скудронжогло замътилъ, что въ самомъ дълъ пора на покой. Всъ разбрелисъ, пожелавъ спокойнаго сна другъ другу, и не замедлили имъ воспользоваться.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрегвовали. Онъ облумываль, какъ сдёлаться помещикомъ не фантастическаго, но существеннаго именія. После разговора съ хозяиномъ все становилось такъ ясно; возможность разбогатёть казалась такъ очевидной. Трудное дёло хозяиства становилось теперь такъ легко и поизтно и такъ казалось свойственно самой его натурё, что началь помышлить онъ серьезно о пріобретеніи не воображаемаго, по денствительнаго поместья; онъ определиль тугь же на деньги, которыя будугь выданы ему изъ ломбарта за фантастическія души, пріобреть поместье уже не фантастическое. Уже онъ видёль себя денствующимъ и правящамь именно такъ, какъ ноучаль Скудронжогло, — расторонно, осмотрительно, пичего не завотя новаго, не узнавши насквозг

всего стараго, все высмотрѣвши собственными глазами, всёхъ мужиковъ узнавши, всё излишества отъ себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству... Уже заранће предвкушалъ онъ то удовольствіе, которое будетъ онъ чувствовать, когда заведется стройный порядокъ и бойкимъ ходомъ двигнутся всё пружины хозяйства, дёятельно толкая другъ друга. Трудъ закипитъ, и подобно тому, [какъ] въ ходкой мельницѣ шибко вымалывается изъ зерна мука, пойдетъ вымалываться изъ всякаго дрязгу и хламу чистаганъ да чистаганъ. Чудный хозяинъ такъ и стояль предъ нимъ ежеминутно. Это былъ первый человъкъ во всей Россіи, къ которому почувствоваль онъ уваженіе личное: досель уважаль онь человька или за хорошій чинъ, или за большіе достатки; собственно за умъ онъ не уважалъ еще ни одного человъка. Скудронжогло былъ первый. Чичиковъ понялъ и то, что съ этакимъ нечего толковать о мертвыхъ душахъ и самая рачь объ этомъ будетъ неумъстна. Его занималъ теперь другой прожектъкупить имѣнье Хлобуева. Десять тысячъ у него было; другія десять тысячь предполагаль онь призанять у Скудронжогло, такъ какъ онъ самъ объявилъ уже, что готовъ помочь всякому, желающему разбогатёть и заняться хозяйствомъ. Остальныя десять тысячь можно было обязаться потомъ, по заложеніи душъ. Заложить всѣ накупленныя души еще нельзя было, потому что не было еще земель, на которыя слёдовало переселись ихъ. Хотя [увёряль] онъ, что въ Херсонской губерніи есть у него земли, но онв существовали больше въ предположении. Предполагалось еще и скупить ихъ въ Херсонской губерніи, потому что онв тамъ продавались за безцёнокъ и даже отдавались даромъ, лишь бы только на нихъ селились. Думалъ онъ также и о томъ, что надобно торопиться закупать, у кого какіе остались бъглецы и мертвецы, ибо помъщики другъ передъ другомъ сифшать закладывать имфнія и скоро во всей Россіи можеть не остаться и угла, не заложеннаго въ казну. Всв эти мысли поперемвно наполняли его голову

и мѣшали ему [спать]. Наконецъ сонъ, который уже цѣлые четыре часа держаль весь домъ, какъ говорится, въ своихъ объятіяхъ, принялъ въ объятія и Чичикова. Онъ заснулъ крѣпко...

## THABA IV.

На другой день все обдалалось, какъ пельзя лучше. Скудронжогло далъ съ радостью десять тысячь безъ процентовъ, безъ поручительства, - просто, подъ одну росписку: такъ быль онь готовъ номогать всякому на пути къ пріобрізтенію. Этого мало: онъ самъ взялся сопровождать Чичикова къ Хлобуеву, съ темъ, чтобы осмотреть вместе съ нимъ имфије. Послф сытнаго завтрака веф они отправились, сфвии вев трое въ коляску Навла Ивановича; пролетки хозяина следовали за ними порожнякомъ. Ярбъ бежалъ впереди, стоняя съ дороги итицъ. Въ полтора часа съ небольшимъ, едълали они восемнадцать верстъ и увидъли деревушку съ двумя домами: одинъ большой и новый, недостроенный и остававнійся вчерні нісколько літь; другой маленькій и старенькій. Хозяина нашли они растрепаннаго, заспаннаго, недавно проснувшагося; на сюртукт у него была заплата, а на сапотъ дырка.

Прівзду гостей онъ обрадовался, какъ Богъ вѣсть чему: точно какъ бы увидѣлъ онъ братьевъ, съ которыми надолго разставался.

«Константинъ Осдоровичъ! Илатонъ Михайловичъ!» векрикнулъ онъ: «отцы родные! вотъ одолжили прівздомъ! Дайте протереть глаза! А ужъ, право, думалъ, что ко мив никто не завдетъ. Всякъ обгаетъ меня, какъ чумы: думаетъ—попрошу взаймы. Охъ, трудно, трудно, Константинъ Осдоровичъ! Вижу — самъ всему виной! Что двлать? свинья свиньей зажилъ. Извините, господа, что принимаю васъ вътакомъ нарядъ: сапоги, какъ видите, съ дырами. Да чѣмъ васъ потчивать? скажите».

«Пожалуйста безъ околичностей. Мы къ вамъ прівхали

за дѣломъ», сказалъ Скудронжогло. «Вотъ вамъ покупщикъ, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ».

«Душевно радъ познакомиться. Дайте прижать мив вашу руку».

Чичиковъ далъ ему объ.

«Хотѣть бы очень, почтеннѣйшій Павель Ивановичь, показать вамъ имѣніе, стоящее вниманія... Да что, господа, позвольте спросить, вы обѣдали?»

«Объдали, объдали», сказалъ Скудронжогло, желая отдълаться. «Не будемъ мъшкать и пойдемъ теперь же».

«Въ такомъ случав пойдемъ».

Хлобуевъ взялъ въ руки картузъ. Гости надѣли на головы картузы, и всѣ отправились пѣшкомъ осматривать деревню.

«Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мое», говорилъ Хлобуевъ. «Конечно, вы сдълали хорошо, что пообъдали. Новърите ли, Константинъ Өедоровичъ, курицы нътъ въ домъ,—до того дожилъ. Свиньей себя веду, просто свиньей!»

Глубоко вздохнувъ и какъ бы чувствуя, что мало будетъ участія со стороны Константина Оедоровича и жестковато его сердце, подхватиль подъ руку Платонова и пошель съ нимъ впередъ, прижимая крѣпко его къ груди своей. Скудронжогло и Чичиковъ остались позади и, взявшись подъ руки, слѣдовали за ними въ отдаленіи.

«Трудно, Платонъ Михалычъ, трудно!» говорилъ Хлобуевъ Платонову. «Не можете вообразить, какъ трудно! Безденежье, безхлѣбье, безсаножье! Трынъ-трава бы это было все, если бы былъ молодъ и одинъ. Но когда всѣ эти невзгоды станутъ тебя ломать подъ старость, а подъ бокомъ жена, пятеро дѣтей,—сгрустнется, поневолѣ сгрустнется...»

Платонову стало жалко. «Пу, а если вы продадите деревню, это васъ поправитъ?» спросилъ онъ.

«Какое поправитъ!» сказалъ Хлобуевъ, махнувши рукой. «Все пойдетъ на уплату пеобходимъйшихъ долговъ, а затъмъ для себя не останется и тысячи».

«Такъ что-жъ вы будете дълать?»

А Богь знаеть», говориль Хлобуевъ, пожимая плечами. Платоновъ удивился, «Какъ же вы пичето не предпринимаете, чтобы выпутаться изъ такихъ обстоятельствъг»

«Что-жъ предпринять?»

«Будто нать уже средствь?»

«Никакихъ».

«Ну. ищите должности, возьмите какое-яно́удь мѣсто».

«Въдь я губерпскій секретарь. Какое-жъ мнъ могуть дать вычодное мъсто? Жалованье дадугь инчтожное, а въдь у меня жена, пятеро дътей».

-Пу, частную какую-нибудь должность. Пойдите въ управляющее».

«Да кто-жъ мић повършть имъніе? Я промогаль свое».

«Пу, да если голодъ и смерть грозять, нужно же чтонибуть предпринимать. Я спрошу, не можеть ли брать мой черезъ кого-либо въ городъ, выхлопотать какую-нибудь должность».

«Пать. Илатонъ Михайловичъ», сказаль Хлобуевъ, взлохнувши и сжавши кръпко его руку: «не гожусь я теперь никуда. Одряхлълъ прежде старости своей, и поясища болить отъ прежнихъ гръховъ, и ревматизмъ въ плечъ. Куда миф! Что разорять казну! И безъ того теперь завелось много служащихъ ради доходныхъ мѣстъ. Храни Ботъ, чтобы изъ-за доставки миф жалованья прибавлены были подати на бъдное сословіе; и безъ того ему трудно при этомъ множествъ сосущихъ. Пътъ, Платонъ Михайловичъ. Ботъ съ нимъ».

«Вотъ положеніе!» думалъ Платоновъ. Это хуже моей сиячки».

Тамъ временемъ Скудронжогло и Чичнковъ, идя позали ихъ на порядочномъ разстояніи, такъ между собою говорили:

«Вонъ запустилъ какъ все!» говорилъ Скудронжогло. Довелъ мужика до какой обдности! Когда случился на тежъ, такъ ужъ тутъ нечего глядъть на свое добро. Тутъ все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтооы онъ не оставался

и одного дня безъ средствъ производить работу. Теперь и годами не поправишь: и мужикъ уже излѣнился, и загулялъ, и сталъ пьяница».

«Такъ, стало-быть, теперь не совсѣмъ выгодно и покупать этакое имѣніе?» спросиль Чичиковъ.

Туть Скудронжогло взглянуль на Чичикова такъ, какъ бы хотѣль ему сказать: «Ты что за невѣжа! съ азбуки, что ли, ужно съ тобой начинать?» — «Невыгодно! да черезъ три года я буду получать двадцать тысячь годового дохода съ этого имѣнія, — вотъ оно какъ невыгодно! Въ пятнадцати верстахъ — бездѣлица! А земля-то какова? разглядите землю! Все поёмныя мѣста. Да я засѣю льну, да тысячъ на пять одного льну отпущу; рѣпой засѣю — на рѣпѣ выручу тысячи четыре. А вонъ смотрите — рожь поднялась; вѣдь это все падаль. Онъ хлѣба не сѣяль — я это знаю. Да этому имѣнью полтораста тысячь, а не сорокъ».

Чичиковъ сталъ опасаться, чтобы Хлобуевъ не услышалъ, и потому отсталъ еще подальше.

«Вонъ сколько земли оставилъ впуств!» говорилъ, начиная сердиться, Скудронжогло. «Хоть бы повъстилъ впередъ, такъ набрели бы охотники. Ну, ужъ если нечъмъ пахать, такъ копай подъ огородъ, — огородомъ бы взялъ. Мужика заставилъ пробыть четыре года безъ труда — бездълица! Да въдь этимъ однимъ ты уже его развратилъ и навъки погубилъ; ужъ онъ успълъ привыкнуть къ лохмотью и бродяжничеству!» Сказавши это, плюнулъ Скудронжогло, и желчное расположеніе осънило сумрачнымъ облакомъ его чело...

«Я не могу здѣсь больше оставаться: мнѣ смерть глядѣть на этотъ безпорядокъ и запустѣнье! Вы теперь можете съ нимъ покончить и безъ меня. Отберите у этого дурака поскорѣе сокровище. Онъ только безчеститъ Божій даръ!» И, сказавши это, Скудронжогло простился съ Чичиковымъ и, нагнавши хозяина, сталъ также прощаться.

«Помилуйте, Константинъ Өедоровичъ», говорилъ удивленный хозяннъ: «только-что прівхали — и назадъ!»

«Не могу. Мит крайняя падобность быть дома», сказаль Скудронжогло, простился, стать и утхаль на своихъ пролеткахъ.

Казалось, какъ будто Хлобуевъ понялъ причину его отъ-4зда. — «Не выдержаль Константинъ Оедоровичь», сказаль онъ. «Чувствую, что не весело такому хозянну, каковъ онъ, глядеть на этакое безпутное управленье. Върите ли, что не могу, Павелъ Пвановичъ... что почти вовсе не съяль хльба въ этомъ году! Какъ честный человъкъ, съмянъ не было, не говоря ужъ о томъ, что нечемъ пахать.-Вашъ братецъ, Илатонъ Михайловичъ, говорятъ, необыкновенный хозяннъ; а Константинъ Өедоровичъ, что ужъ говорить! это Наполеонъ своего рода. Часто, право, думаю: «Ну, зачемъ столько ума дается въ одну голову? ну, что бы хоть канлю его въ мою глупую, хоть бы на то, чтобы сумълъ домъ свой держать! Ничего не умъю, ничего не могу». Ахъ, Павелъ Ивановичъ, [возьмите] въ свое распоряженіе! Жаль больше всего мит мужичковъ бъдныхъ. Чувствую, что не умъль быть....., не могу быть взыскательнымъ и строгимъ. Да и какъ пріучить ихъ къ порядку, когда самъ безпорядочень! Я бы ихъ отпустиль сей же часъ на волю встхъ, да какъ-то устроенъ русскій человъкъ, какъ-то не можетъ безъ покупателя... Такъ и задремлетъ, такъ и заплеснетъ».

«Вѣдь это, точно, странно», сказалъ Илатоновъ: «отчего это у насъ такъ, что если не смотринь во всѣ глаза за простымъ человѣкомъ, сдѣлается и пьяницей, и негодяемъ?»

«Отъ недостатка просвъщенія», замьтиль Чичиковъ.

«Пу, Богъ вѣсть отъ чего. Вотъ мы и просвѣтились, а вѣдь какъ живемъ? Я и въ университетѣ былъ, и слушалъ лекціп по всѣмъ частямъ, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще какъ бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякія новыя утонченности да комфорты, больше познакомился съ такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я безтолково учился? Только нѣтъ: вѣдь такъ и другіе това-

рищи. Можеть-быть, два-три человѣка извлекли себѣ настоящую пользу, да и то оттого, можетъ-быть, что и безъ того были умны, а прочіе вѣдь только и стараются узнать то, что портитъ здоровье, да и выманиваетъ деньги. Ей Богу! Вѣдь приходили только затѣмъ, чтобы аплодировать профессорамъ, раздавать имъ награды, а не самимъ отъ нихъ получать. Такъ изъ просвѣщенья-то мы все-таки выберемъ то, что погаже; наружность его схватимъ, а его самого [не] возьмемъ. Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, не умѣемъ мы жить отъ чего-то другого, а отъ чего, ей Богу, я не знаю».

«Причины должны быть», сказалъ Чичиковъ.

Вздохнулъ глубоко бѣдный Хлобуевъ и сказалъ такъ: «Иной разъ, право, мнѣ кажется, что будто русскій человѣкъ—какой-то пропащій человѣкъ. Нѣтъ силы волп, нѣтъ отваги на постоянство. Хочешь все сдѣлать—и ничего не можешь. Все думаешь—съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня примешься за все, какъ слѣдуетъ, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объѣшься, что только хлопаешь глазами и языкъ не ворочается,—право; и этакъ всѣ».

«Нужно въ запасѣ держать благоразуміе», сказалъ Чичиковъ: «ежеминутно совѣщаться съ благоразуміемъ, вести съ нимъ дру[жескую] бесѣду».

«Да что!» сказалъ Хлобуевъ. «Право, мнѣ кажется, мы совсѣмъ не для благоразумія рождены. Я не вѣрю, чтобы изъ насъ былъ кто-нибудь благоразумнымъ. Если я вижу, что иной даже и порядочно живетъ, собираетъ и копитъ деньгу,—не вѣрю я и тому: на старости и его чортъ по-иутаетъ—спуститъ потомъ все вдругъ! И всѣ у насъ такъ: и благородные, и мужики, и просвѣщенные, и непросвѣщенные. Вонъ какой былъ умный мужикъ: изъ ничего нажилъ сто тысячъ, а какъ нажилъ сто тысячъ, пришла въ голову дурь сдѣлать ванну изъ шампанскаго, и выкупался въ шампанскомъ. Но вотъ мы, кажется, и все обсмотрѣли.

Больше ничего ића в. Хотите развѣ ваглянуть на мельнину? Вирочемъ, въ ней ићтъ колеса, да и строенье никуда не годител».

«Что-жъ и разсматривать се!» сказалъ Чичиковъ.

«Въ такомъ случав пойдемъ домой». И они всъ направили шаги къ дому.

На возвратномъ пути были виды тъ же. Неопрятиым безпорятокъ такъ и выказываль отовею (у безобразило свою наружность. Все было опущено и запущено. Сердитая баба. въ замасленой дерюгь, прибила до полусмерти бълную дъвчонку и ругала на већ бока... већуъ чертен. Какая-то философическая борода плядья съ равиодущісмы стоическимы изь окошка на тићвъ пьяной бабы: другая борода зъвала. Отниъ чесалъ у себя пониже синны, другой зіваль. Зівота видна была на строеніяхъ (и на всемъ); крыши также зьвали. Илатоновъ, глядя на нихъ, зъвнулъ, «Мос-го бумикее достоянье- мужики», подумаль Чичиковъ: «дыра на нырь и заплата на заплать! И точно, на однои изоб, вмьсто крыни, лежали цъликомъ ворота: проваливнияся окна подперты были жерлями, стащенными съ господскаго амбара. Словомъ, въ хозянство введена была, кажется, система Тришкина кафтана: отрызывались обилага и фалты на заплату локтей.

Ови вошли въ комнаты. Чичикова иъсколько поравило смѣтненье нищеты съ иѣкоторыми блестищими безлѣлушками позивъншей роскопии. Посреди изорванной утвари и мебели—новенькія бронзы. Какой-то Шекспирь ситѣлъ на черинльницѣ; на столѣ лежала какая-то ручка сленовой кости для почесыванья себѣ самому спины. Хлобуевъ отрекомен ювалъ имъ хозяйку-жену. Она была хоть кула; въ Москвѣ не утарила бы лицомъ въ [грязър. Илатъе на ней было со вкусомъ, но модѣ. Говорить любила больше о горотѣ да о театрѣ, который тамъ завелся. По всему было видно, что деревию она любила еще меньше, чѣмъ мужъ, и что зѣвала она еще больше Платонова, когда оставаласъ отна. Скоро комната наполивлясь тѣтьми, прелестными тѣ-

вочками и мальчиками. Ихъ было пятеро; шестое принеслось на рукахъ. Всѣ были прекрасны: мальчики и дѣвочки — заглядѣнье. Они были одѣты мило и со вкусомъ, были рѣзвы и веселы, и отъ этого самаго было еще грустнѣе глядѣть на нихъ. Лучше бы одѣты они были уже дурно, въ простыхъ пестрядевыхъ юбкахъ и рубашкахъ. бѣгали себѣ по двору и ничѣмъ не отличались отъ простыхъ крестьянскихъ дѣтей! Къ хозяйкѣ пріѣхала гостья. Дамы ушли на свою половину. Дѣти убѣжали вслѣдъ за ними. Мужчины остались одни.

Чичиковъ приступилъ къ покупкѣ. По обычаю всѣхъ покупщиковъ, сначала онъ охаялъ покупаемое имѣніе и, охаявши его со всѣхъ сторонъ, сказалъ: «Какая же будетъ ваша цѣна?»

«Видите ли что?» сказалъ Хлобуевъ. «Запрашивать съ васъ дорого не буду, да и не люблю: это было бы съ моей стороны и безсовъстно. Я отъ васъ не скрою также и того, что въ деревнъ моей изъ ста душъ, числящихся по ревизіи, и пятидесяти нътъ на-лицо: прочіе или померли отъ эпидемической бользии, или отлучились безпаспортно, такъ что вы почитайте ихъ какъ бы умершими. Поэтому-то я и прошу съ васъ всего только тридцать тысячъ».

«Ну, воть—тридцать тысячь! Имѣнье запущено, люди мертвы, и тридцать тысячь! Возьмите 25 тысячь».

«Павелъ Ивановичъ, я могу его заложить въ ломбардъ въ 25 тысячъ; понимаете ли это? Тогда я получаю 25 тысячъ и имѣніе при мнѣ. Продаю я единственно затѣмъ, что мнѣ нужны скоро деньги, а при закладкѣ была бы проволочка, надобно бы платить приказнымъ, а платить нечѣмъ».

«Ну, да все-таки возьмите 25 тысячъ».

Платонову сдѣлалось совѣстно за Чичикова. «Покупайте, Павелъ Ивановичъ», сказалъ [онъ]. «За имѣнье можно всегда дать эту [цѣну]. Если вы не дадите за него тридцати тысячъ, мы съ братомъ складываемся и покупаемъ».

Чичиковъ испугался... «Хорошо!» сказалъ онъ: «даю 30

тысячь. Воть двѣ тысячи задатку даю вамъ теперь. 8 тысячь чрезъ недѣлю, а остальныя 20 тысячь черезъ мѣсяцъ».

«Ивть, Иавелъ Ивановичь, только на томъ условіи, чтобы деньги, какъ можно скорфе. Теперь вы мив дайте пятнадцать тысячь по крайней мфрф, а остальныя никакъ не дальше, какъ черезъ двф недбли».

«Да нътъ пятнадцати тысячъ! Десять тысячъ у меня всего теперь. Дайте соберу». То-есть, Чичиковъ лгалъ: у него было двадцать тысячъ.

«Истъ, пожалуйста, Павелъ Пвановичъ! я говорю, что необходимо нужны пятнадцать тысячъ».

«Да, право, недостаетъ пяти тысячъ. Не знаю самъ откуда взять».

«Я вамъ займу», подхватилъ Михайловъ.

«Развъ этакъ!» сказалъ Чичиковъ и подумаль про себя: «А это, однакоже, кстати, что онъ даетъ взаймы: въ такомъ случав завтра можно будеть привезти». Изъ коляски была принесена шкатулка и туть же было изъ вея вынуто десять тысячь Хлобуеву; остальныя же нять тысячь объщано было привезти ему завтра: то-есть, объщано; предполагалось же привезти три; другія потомъ, денька черезъ два или три; а если можно, то и еще изсколько просрочить. Павелъ Ивановичъ какъ-то особенно не любиль выпускать изъ рукъ деньги. Если-жъ настояла крайняя необходимость, то все-таки, казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То-есть, онъ поступаль, какъ век мы: вкдь намъ пріятно же поводить просителя. Пусть его натретъ себф спину въ передней! Будто ужъ и нельзя подождать ему! Какое намъ дъло до того, что, можетъбыть, всякій часъ ему дорогь и териять отгого діла его! «Приходи, братецъ, завтра, а сегодня мив какъ-то некогда».

«Гдв-жъ вы посля этого будете жить?» спросиль Платоновъ Хлобуева. «Есть у васъ другая деревушка?»

«Деревушки изтъ. а я перезду въ городъ. Все же равно это было нужно сдъдать не для себя, а для дъгей. Имъ нужны будуть учители Закону Божію, музыкѣ, танцованью. Вѣдь этого въ деревнѣ нельзя достать!»

«Куска хлѣба нѣтъ. а дѣтей хочетъ учить танцованью!» подумалъ Чичиковъ.

«Странно!» подумалъ Платоновъ.

«Что-жъ? нужно намъ чѣмъ-нио́удь вспрыснуть сдѣлку», сказалъ Хлоо́уевъ. «Эй, Кирюшка! прпнеси, о́ратъ, о́утылку шампанскаго».

«Куска хлѣба нѣтъ, а шампанское есты!» подумаль Чи-

Платоновъ не зналъ, что и думать.

Пламианское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуевъ развязался, сталъ уменъ и милъ: остроты и анекдоты сыпались у него безпрерывно. Въ рѣчахъ его оказалось столько познанья людей и свѣта! Такъ хорошо и вѣрно видѣлъ онъ многія вещи, такъ мѣтко и ловко очерчивалъ въ немногихъ словахъ сосѣдей-помѣщиковъ, такъ видѣлъ ясно недостатки и ошибки всѣхъ, такъ хорошо зналъ исторію разорившихся баръ— и почему, и какъ, и отчего они разорились; такъ оригинально и мѣтко умѣлъ передавать малѣйнія ихъ привычки, что они оба были совершенно обворожены его рѣчами и готовы были признать его за умиѣйшаго человѣка.

«Послушайте», сказаль Платоновъ, схвативши его за руку: «какъ вамъ, при такомъ умѣ, опытности и познаніяхъ житейскихъ, не найти средствъ выпутаться изъ вашего затруднительнаго положенія?»

«Средства-то есть», сказаль Хлобуевъ, и вслѣдъ за тѣмъ выгрузилъ имъ цѣлую кучу прожектовъ. Всѣ они были до того нелѣпы, такъ странны, такъ мало истекали изъ познанья людей и свѣта, что оставалось только пожимать илечами да говорить: «Господи Боже! какое необъятное разстоянье между знаньемъ свѣта и умѣньемъ пользоваться этимъ знаньемъ!» Почти всѣ прожекты основывались на потребности вдругъ достать откуда-нибудь сто или двѣсти тысячъ. Тогда, казалось ему, все бы устроилось, какъ сжѣ-

дуеть, и ховянство бы пошло, и прорьхи вев бы заплатались, и тоходы можно бы учетверить, и сеоя привести въ возможность выплатить всв долги. И оканчиваль онъ рвчь свою: «Но что прикажете дълать? Изгъ, за и изгъ закого благодътеля, который бы рышился дать дъвети или хоть сто тысячъ взаимы! Видно, ужъ Богъ не хочетъ».

«Еще бы», подумать Чичиковъ: «этакому дураку послать Богъ двъсти тысячъ!»

«Есть у меня, пожълуп, трехмилліонная тетушка», сказаль Хлобуевь: «старушка богомольная: на перкви и монастыри даеть, по помогать ближиему тугенька. А старушка очень замъчательная,—прежнихъ временъ тетушка, на которую бы взглянуть стопло. У неи одиъхъ канареекъ содии четыре: моськи и приживалки, и слуги, какихъ ужъ теперь ифть. Меньшому изъ слугъ будетъ лътъ 60, хоть она и зоветъ его: «Эп, мальи!» Если гость какъ-нибудь себя не такъ поведетъ, такъ она за обътомъ прикажетъ обиести его блюдомъ. И обнесутъ, право».

Платоновъ усмѣхнулся.

«А какъ ея фамилія и гдь она проживаеть?» спросиль Чичиковъ.

«Живеть она у насъ же въ городѣ - Александра Ивановна Ханасарова».

«Отчего-жъ вы не обратитесь къ неи? сказалъ съ участьемъ Илатоновъ, «Мив кажется, если бы она только поближе воныа въ положенье вашего семенства, она бы не въ силахъ была отказать вамъ, какъ бы ни была туга».

«Ну, ивть, въ силахъ! У тегушки натура крывсовата. Это старушка-кремень, Платонъ Михаилычъ! Да къ тому-жъ есть и безъ меня угодники, которые около нея увиваются. Такъ есть одинъ, которыи матигь въ туоериаторы. Приняелся ей въ ротню... Богъ съ цимъ! можеть-быть, и усибетъ. Богъ съ ними со всъми! Я постъблять и прежте не умѣлъ, а теперь и подавно: сична ужъ не гиется...

«Дуракъ!» подумаль Чичиковъ. «Да я оы за этакои тетушкой ухаживалъ, какъ нянька за ребольомъ! «Что-жъ, вѣдь этакъ разговаривать сухо», сказалъ Хлобуевъ. «Эй, Кирюшка! принеси-ка еще другую бутылку шамианскаго».

«Нѣтъ, нѣтъ, я больше не могу пить», сказалъ Платоновъ.

«Я также», сказалъ Чичиковъ, и оба отказались они рѣшительно.

«Ну, такъ, по крайней мѣрѣ, дайте мнѣ слово побывать у меня въ городѣ: 8-го іюня я даю маленькій обѣдъ нашимъ городскимъ сановникамъ».

«Помилуйте!» вскрикнулъ Платоновъ. «Въ такомъ состояніи, разорившись совершенно — и еще обёдъ».

«Что-жъ дѣлать? нельзя: это долгъ», сказалъ Хлобуевъ. «Они меня также угощали».

«Что съ нимъ дѣлать?» подумалъ Платоновъ. Онъ еще не зналъ того, что на Руси, въ Москвѣ и другихъ городахъ, водятся такіе мудрецы, которыхъ жизнь—необъяснимая загадка. Все, кажется, прожилъ, кругомъ въ долгахъ, ни откуда никакихъ средствъ, и обѣдъ, который задается, кажется, послѣдній; и думаютъ обѣдающіе, что завтра же хозяина потащутъ въ тюрьму. Проходитъ послѣ того 10 лѣтъ — мудрецъ все еще держится на свѣтѣ; еще больше прежняго кругомъ въ долгахъ и такъ же задаетъ обѣдъ, и всѣ думаютъ, что онъ послѣдній, и всѣ увѣрены, что завтра же потащутъ хозяина въ тюрьму.

Почти такой же мудрецъ былъ Хлобуевъ. Только на одной Руси можно было существовать такимъ образомъ. Не имѣя ничего, онъ угощалъ и хлѣбосольничалъ, и даже оказывалъ покровительство, поощрялъ всякихъ артистовъ, прівзжавшихъ въ городъ, давалъ имъ у себя пріютъ и квартиру. Если [бы] кто заглянулъ въ домъ его, находившійся въ городѣ, онъ бы никакъ не узналъ, кто въ немъ хозяинъ. Сегодня попъ въ ризахъ служилъ тамъ молебенъ; завтра давали репетицію французскіе актеры; въ иной день какой-нибудь, неизвѣстный никому почти въ домѣ, поселялся въ самой гостиной съ бумагами и заводилъ тамъ кабинетъ,

и это не смущало и не безноковло никого въ домф, какъ бы было житейское двло. Иногда по цвлымъ днямъ не бывало крохи въ домѣ, иногда же задавали въ немъ такой объть, который удовлетвориль бы вкусу утонченившинаго гастронома, и хозяинъ являлся праздничный, веселый, съ осанкой богатаго барина, съ походкой человека, котораго жизнь протекаетъ въ избыткъ и довольствъ. Зато временами бывали такія тяжелыя минуты, что другой давно бы, на его мъстъ, новъсился или застрълился. Но его спасало религіозное настроеніе, которое страннымъ образомъ совмъщалось въ немъ вмёстё съ безпутною его жизнью. Въ эти горькія, тяжелыя минуты развертываль онъ книгу и читаль житія страдальцевъ и тружениковъ, воспитывавшихъ духъ свой быть превыше страданій и несчастій. Душа его въ это время вся размягчалась, умилялся духъ и слезами исполнялись глаза его. И.—странное дёло!—почти всегда приходила къ нему въ то время откуда-нибудь неожиданная помощь: или кто-нибудь изъ старыхъ друзей его вспоминалъ о немъ и присылалъ ему деньги; или какая-ниоудь профажая незнакомая барыня, христолюбивая, великодушная душа, нечаянно услышавъ о немъ исторію и тронувшись, съ стремительнымъ великодушіемъ женскаго сердца, присылала ему богатую подачу; или выигрывалось гдівнибудь въ пользу его дъло, о которомъ онъ никогда и не слыхалъ. Влагоговъйно, благодарно признавалъ онъ въ это времи необъятное милосердіе Провидьнія, служиль благодарственный молебенъ и—вновь начиналъ безпутную жизнь свою.

«Жалокъ онъ мнѣ, право, жалокъ!» сказалъ Чичикову Платоновъ, когда они выёхали отъ него.

«Блудный сынъ!» сказаль Чичиковъ. «О такихъ людяхъ и жальть нечего».

И скоро они оба перестали о немъ думать: Илатоновънотому, что лѣниво и полусонно смотрълъ на положенія людей, такъ же, какъ и на все въ мірѣ. Сердце его сострадало и щемило при видѣ страданій другихъ, но висчатлѣнія не впечатлѣвались глубоко въ его душѣ. Онъ потому не ду-

маль о Хлобуевь, что и о себь самомъ не думаль. Чичиковъ потому не думалъ о Хлобуевъ, что всъ мысли были заняты пріобратенною покупкою. Онъ исчисляль, разсчитываль и соображаль всв выгоды купленнаго имвнія. И какъ ни разсматриваль, на какую сторону ни оборачиваль діло, видълъ, что во всякомъ случат покупка была выгодна. Можно было поступить и такъ, чтобы заложить имение въ ломбардъ. Можно было поступить и такъ, чтобы заложить однихъ только мертвецовъ и обглыхъ. Можно было поступить и такъ, чтобы прежде выпродать по частямъ всѣ лучшія земли, а потомъ уже заложить въ ломбардъ. Можно было распорядиться и такъ, чтобы заняться самому хозяйствомъ и сдфлаться помъщикомъ, по образцу Попонжогла, пользуясь его совътами, какъ сосъда и благодътеля. Можно было постуинть даже и такъ, чтобы перепродать въ частныя [руки] имбніе (разумбется, если не захочется самому хозяйничать). оставивши при себъ бъглыхъ и мертвецовъ. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть изъ этихъ мъстъ и не заплатить Скудронжоглъ денегъ, взятыхъ у него взаймы. Словомъ, всячески, какъ ни оборачиваль онь это діло, виділь, что во всякомь случай покупна была выгодна. Онъ почувствовалъ удовольствіе, - удовольствіе отъ того, что сталъ тенерь номѣщикомъ, помѣщикомъ не фантастическимъ, но дъйствительнымъ помъщикомъ, у котораго есть уже и земли, и угодья, и люди, — люди не мечтательные, не въ воображении пребываемые, но существующіе. И понемногу началь онь и подпрыгивать, и потирать себф руки, и подифвать, и приговаривать, и вытрубиль на кулакъ, приставивши его себъ ко рту, какъ бы на трубъ, какой-то маршъ, и даже выговорилъ вслухъ ифсколько поощрительныхъ словъ и названій себф самому, въ родф мордашки и канлунчика. Но потомъ, вспомнивши, что онъ не одинъ, притихнулъ вдругъ, постарался кое-какъ замять неумвренный порывъ восторгновенья, и когда Платоновъ. принявши кое-какіе изъ этихъ звуковъ за обращенную къ нему рачь, спросиль у него: «Чего?» онь отвачаль: «Ничего».

Туть только, оглянувшись вокругь себя, опъ замѣтиль, что они фхали прекрасною рощей. Милови шая березовая ограма тянулась у нихъ справа и слѣва. Межту деревъ показалась бѣлая каменная церковь. Въ комит улины показалася господинъ, шедшій къ пимъ павстрѣчу, въ каргузѣ, съ суковатон палкой въ рукѣ. Аглицкій песъ, на высокихъ пежкахъ, бѣжалъ передъ нимъ.

«Стой!» сказалъ Илатоновъ кучеру и выскочилъ изъ коляски. Чичиковъ вышелъ вслъдъ за инмъ также илъ коляски. Они поили изыкомъ навстръчу господина. Яроъ уже усивлъ облобызаться съ аглицкимъ исомъ, съ которымъ, какъ ви ию, былъ знакомъ уже давно, потому что принялъ равнодушно въ свою толстую морду живое лобызанье Азора (такъ назывался аглицкій цесъ). Иреворими песъ, именемъ Азоръ, облобызавши Яро́а, подбъжалъ къ Илатонову, вскочилъ къ нему съ намъреніемъ лизиуть его въ губы, но не досталъ и, оттолкнутый имъ, вскочилъ на Чичикова, лизнуль его въ ухо, пообъжалъ снова къ Илатонову, пробуя лизнуть его хоть въ ухо.

Илатонъ и господниъ, шедшій навстрічу, въ это время сошинсь и обнялись.

«Помилуй, Платонъ! что это ты со мною дълаень?» живо спросилъ господинъ.

«Какъ, что?» равнодушно отвѣчалъ Илатоновъ.

«Да какъ же въ самомъ дълъ? три дня отъ тебя пи слуху ин духу! Конюхъ отъ Истуха привелъ твоего жеребна. «Истхалъ», говоритъ, «съ какимъ-то бариномъ». Пу, холъ бы слово сказалъ: куда, зачъмъ, на сколько времени? Исмилуя, братецъ, какъ же можно этакъ поступатъ? А я, Ботъ знаетъ, чего не передумалъ въ эти дни!»

«Иу, что-жъ дългъ? позабылъ», сказалъ Илатоновъ. «Мы завхали къ Константину Осдоровичу... Онъ тебъ кланяется, сестра также. Рекомендую тебъ Павла Ивановича Чачикова.—Павелъ Ивановичъ, —-бругъ Василій. Прошу полюбить его такъ же, какъ и меня».

Братъ Василій и Чичиковъ, сиявини картузы, поціловались.

«Кто бы такой быль этоть Чичиковь?» думаль брать Василій. «Брать Платонь на знакомства неразборчивь и, втрно, не узналь, что онь за человѣкъ». И оглянуль онь Чичикова, насколько позволяло приличіе. Чичиковъ стояль, нъсколько наклонивши голову и сохранивъ пріятное выраженіе въ лицъ.

Съ своей стороны Чичиковъ оглянуль также, насколько позволяло приличіе, брата Василія. Онъ быль ростомъ пониже Платона, волосомъ темнѣй его и лицомъ далеко не такъ красивъ; но въ чертахъ его лица было много жизни и одушевленія. Видно было, что онъ не пребывалъ въ дремотѣ и спячкѣ.

«Знаешь ли, Василій, что я придумаль?» сказаль брать Платонь.

«Что?» спросиль Василій.

«Протздиться по святой Руси, воть именно съ Павломъ Ивановичемъ: авось-либо это размычеть и растеребить хандру мою».

«Какъ же такъ вдругъ рёшился?...» началъ было говорить Василій, озадаченный не на шутку такимъ рёшеньемъ, и чуть было не прибавилъ: «И еще замыслилъ ёхать съ человёкомъ, котораго видишь въ первый разъ, который, можетъ-быть, и дрянь, и чортъ знаетъ что!» И, полный недовѣрія, сталъ онъ разсматривать искоса Чичикова и увидёлъ, что онъ держался необыкновенно прилично, сохраняя в е то же пріятное наклоненіе головы нёсколько на-бокъ и почтительно-привѣтное выраженіе въ лицѣ, такъ что никакъ нельзя было узнать, какого рода былъ Чичиковъ.

Въ молчаній они пошли всё трое по дорогѣ, по лѣвую руку которой находилась мелькавшая промежъ деревъ бѣлая каменная церковь, по правую—начинавшія показ[ыв]аться, также промежъ деревъ, строенія господскаго двора. Наконецъ показались и ворота. Они вступили на дворъ, гдѣ былъ старинный господскій домъ подъ высокой крышей. Двѣ огромныя липы, росшія посреди двора, покрывали почти половину его своєю тѣнью. Сквозь опущенныя вилзъ

развъсистыя ихъ вътви едва сквозили стъны дома. Подълинами стояло въсколько длинныхъ скамеекъ. Братъ Василій пригласилъ Чичиковъ сълъ, и Платоновъ сълъ. По всему двору разливалось благоуханье цвътущихъ сиреней и черемухъ, которыя, нависии отовсюду изъ сада въ дворъ черезъ миловидную березовую ограду, кругомъ его обходившую, казались цвътущею пънью или бисернымъ ожерельемъ, его короновавшимъ.

Ухватливый и довкій дітина літь 17, въ красивой рубашкъ розовой ксандрейки, принесъ и поставиль передъ ними графины съ водой и разноцвътными квасами всъхъ сортовъ, шинфвиними, какъ газовые лимонады. Поставивши предъ ними графины, онъ подошелъ къ дереву и, взявши прислоненный къ нему заступъ, отправился въ садъ. У братьевь Илатоновыхъ вся дворня работала въ саду, всь слуги были садовники, или, лучше сказать, слугь не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Братъ Василій все утверждаль, что безь слугь можно даже и вовсе обойтись: подать что-нибудь можеть всякій, и для этого не стонть заводить особаго сословія; что будто русскій человъкъ по тъхъ поръ только хорошъ и растороненъ, и красивъ, и развязенъ, и много работаетъ, покуда онъ ходитъ въ рубаник и зинуни; но что, какъ только заберется въ ивмецкій сюртукъ, станеть и неуклюжь, и некрасивъ, и нерасторонень, и лънтяй. Онъ утверждаль, что и чистоилотность у него содержится по техъ поръ, полуда онъ еще носить рубанику и зинунъ, и что, какъ только заберется въ ивмецкій сюртукъ — и рубанки не перемыняеть, и въ бащо не ходитъ, и спить въ сюртукъ, и завезутся у него подъ сюртукомъ и клоны, и блохи, и чорть знасть что. Възгомъ, у жетъ-быть, онъ былъ и правъ. Въ деревић ихъ народъ одбвался какъ-то особенно щеголевато и опрятно, и такихъ красивыхъ рубащекъ и зипуновъ нужно было далеко поискать.

«Не угодно ли вамъ прохладиться?» сказалъ братъ Василін Чичикову, указывая на графины. Это квасы нашей фабрики: ими издавна славится домъ нашъ». Чичиковъ налилъ стаканъ изъ перваго графина — точно липецъ, который онъ нѣкогда пивалъ въ Польшѣ: игра какъ у шампанскаго, а газъ такъ и шибнулъ пріятнымъ крючкомъ изо рта въ носъ. «Нектаръ!» сказалъ Чичиковъ. Выпилъ стаканъ отъ другого графина — еще лучше.

«Въ какую же сторону и въ какія мѣста предполагаете преимущественно ѣхать?» спросиль брать Василій.

«Бду я», сказаль Чичиковъ, потирая себя рукой по кольну, въ сопровождени легкаго покачивания всего туловища и пріятнаго наклона головы на-бокъ: «не столько по своей нуждѣ, сколько по нуждѣ другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя, ибо,— не говоря уже о пользѣ въ геморондальномъ отношеніи,— видѣть свѣтъ и коловращеніе людей — есть уже само по себѣ, такъ сказать, живая книга и вторая наука».

Братъ Василій задумался. «Говоритъ этотъ человѣкъ нѣсколько витіевато, но въ словахъ его есть правда», думалъ [онъ].—«Брату моему Илатону недостастъ познанія людей, свѣта и жизни». Нѣсколько помолчавъ, сказалъ такъ вслухъ: «Знаешь ли что, Илатонъ?—что путешествіе можетъ, точно, расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты, просто, заснулъ, и заснулъ не отъ пресыщенія или усталости, но отъ недостатка живыхъ впечатлѣній и ощущеній. Вотъ я совершенно напротивъ. Я бы очень желалъ не такъ живо чувствовать и не такъ близко принимать къ сердцу все, что ни случается».

«Вольно-жъ принимать все близко къ сердцу!» сказалъ Платонъ. «Ты выискиваешь себѣ безпокойства и самъ сочиняещь себѣ тревоги».

«Какъ сочинять, когда и безъ того на всякомъ шагу непріятность?» сказалъ Василій. «Слышалъ ты, какую безъ тебя сыгралъ съ нами штуку Лъницынъ? — Захватилъ пустошь нашу, гдъ красная горка».

«Пе знасть, потому и захватиль», сказаль Платонь:

«человѣкъ новый, голько-что пріѣхаль изъ Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать .

«Знаетъ, очень знаетъ. Я посылалъ ему сказать, по опъ отвъчалъ грубостью».

«Тебѣ нужно было съѣздить самому растолковать. Переговори съ нимъ самъ».

«Ну, ивтъ. Опъ черезчуръ уже заважничалъ. Я къ нему не повду. Повзжай, если хочешь, ты».

«Я бы повхаль, но въдь я не мъшаюсь. Онъ можеть меня и провести, и обмануть».

«Да если угодно, такъ я новду», сказалъ Чичиковъ.

Василій взглянуль на него и подумаль: «Экой охотникъ Аздить!»

«Вы мив подайте только попятіе, какого рода онъ человикъ», сказалъ Чичиковъ: «и въ чемъ дъло».

«Мив совестно наложить на васъ такую непріятную комиссію, потому что одно изъясненіе съ такимъ человекомъ для меня уже непріятная комиссія. Надобно вамъ сказать, что онъ изъ простыхъ, мелкономестныхъ дворянъ нашен губернін, выслужился въ Петербургь, вышель кое-какъ вълюди, женившись тамъ на чьей-то нобочной дочери, и заважничаль. Задаетъ здёсь тоны. Да у насъ въ губернін, слава Богу, народъ живетъ не глупый. Мода намъ не уклава Петербургь—не церковь».

«Конечно», сказаль Чичиковъ: «а дъло въ чемъ?»

«А діло, по-настоящему, вздоръ. У него интъ достаточно земли, — ну, онъ и захватилъ чужую пустошь, т.-е. онъ разсчитываль, что она не нужна, и о неи хозлева....., а у насъ, какъ нарочно, уже исноконъ вілка собираются крестьяне праздновать тамъ красную горку. По этому-то поводу я готовъ пожертвовать лучше другими, лучшими землями, чёмъ отдать ее. Обычай для меня — святыня».

«Стало-быть, вы готовы уступить ему другія земли?»

«То-есть, если бы онъ не такъ со мнои поступилъ: но онъ хочетъ, какъ я вижу, знаться сутомъ. Пожалуй, посмо-

тримъ, кто выиграетъ. Хоть на иланѣ и не такъ ясно, но свидътели-старики еще живы и помнятъ».

. . . . «что и для васъ самихъ будетъ очень выгодно перевесть, напримъръ, на мое имя всъхъ умершихъ душъ, какія по сказкамъ послъдней ревизіи числятся въ имѣніяхъ вашихъ, такъ, чтобы я за нихъ платилъ подати. А чтобы не подать какого соблазна, то передачу эту вы совершите посредствомъ купчей крѣпости, какъ бы эти души были живыя».

«Вотъ тебѣ на!» подумалъ Лѣницынъ: «это что-то престранное». И нѣсколько даже отодвинулся со стуломъ назадъ, потому что совершенно озадачился.

«Я никакъ въ томъ не сомнѣваюсь, что вы на это дѣло совершенно будете согласны», сказалъ Чичиковъ: «потому что это дѣло совершенно въ томъ родѣ, какъ мы сейчасъ говорили. Совершено оно будетъ между солидными людьми втайнѣ, и соблазна никому».

(Что туть дёлать?) Лёнпцынь очутился въ затруднительномъ положеніи. Онъ никакъ не могъ предвидёть, чтобы мнёніе, имъ незадолго изъявленное, привело его къ такому быстрому осуществленію на дёлё. Предложеніе было до крайности неожиданно. Конечно, ничего вредоноснаго ни для кого не могло быть въ этомъ поступкё: помёщики, все равно, заложили бы также эти души наравнё съ живыми; стало-быть, казнё убытку не можетъ быть никакого; разница въ томъ, что они были бы въ однёхъ рукахъ, а тогда были бы въ разныхъ. Но тёмъ не менёе

<sup>\*)</sup> Здѣсь оканчивается 96-я страница рукописи; затѣмъ утрачены двѣ страницы. Въ первомъ изданіи второго тома «Мертвыхъ Душъ» С. И. Шевыревъ сдѣлалъ къ этому мѣсту слѣдующее примѣчаніе: Здѣсь пропускъ, въ которомъ, вѣроятно, содержался разсказъ о томъ, какъ Чичиковъ отправился къ помѣщику Лѣницыну». Ред.

онъ затруднилея. Онъ былъ законникъ и дѣлецъ, и дѣлецъ въ хорошую сторону. Пеправо не рѣшилъ бы онъ дѣла ни за какіе подкупы. По тутъ онъ остановился, не зная, какое имя дать этому дѣйствію — правое ли оно, или неправое. Если бы кто-нибудь другой обратился къ нему съ такимъ предложеніемъ, онъ могъ бы сказать: «Это вздоръ, пустяки! Я не хочу играть въ куклы, или дурачиться». Но гость уже такъ ему понравился, такъ они сошлись во мпотомъ насчетъ успѣховъ просвѣщенья и наукъ, — какъ отказать? Лѣницынъ находился въ презатруднительномъ ноложеніи.

Но въ это время, точно какъ будто затъмъ, чтобы номочь горю, вошла въ комнату молодая курносенькая усзяйка, супруга Леницыпа, и блёдная, и худенькая, какъ вев нетербургскія дамы, и одвтая со вкусомь, какъ вев петербургскія дамы. За нею быль выпесень мамкой на рукахъ ребенокъ-первенецъ, плодъ изжной любви недавно бракосочетавшихся супруговъ. Чичнковъ, разумфется, подошель тотъ же часъ къ дамв и, не говоря уже о приличномъ привътствін, однимъ пріятнымъ наклоненьемъ головы на-бокъ много расположиль ее въ свою пользу. Затемъ нодовжаль къ ребенку. Тотъ было разреввлся; но, однакоже, Чичнкову удалось словами: «Агу, агу, душенька!» прищелкиваньемъ нальцевъ и сердоликовой нечаткой отъ часовъ переманить его на руки къ себъ. Взявши его къ себъ на руки, началь онъ принодымать его кверху и темъ возбудиль въ ребенкѣ пріятную усмѣшку, которая очень обрадовала обонхъ родителей.

Но отъ удовольствія ли, или отъ чего-нибудь другого, ребенокъ вдругь повель себя нехорошо. Жена Лѣницына закричала: «Ахъ, Боже мой! онъ вамъ испортиль весь фракъ».

Чичиковъ носмотрѣлъ: рукавъ новёщенькаго фрака быль весь испорченъ. «Пострѣлъ бы тебя побралъ, чертенокъ ироклятый!» пробормоталъ онъ въ-серднахъ про себя.

Хозяинъ, и хозяйка, и мамка — вст поотжали за одекодопомъ; со всъхъ сторонъ принялись его вытирать. «Ипчего, ничего, совершенно ничего, говориль Чичиковъ. «Можетъ ли что-нибудь невинный ребенокъ?» И въ то же время думалъ про себя: «Да вѣдь какъ мѣтко обдѣдалъ, канальченокъ проклятый!»—«Золотой возрастъ!» сказалъ онъ, когда уже его совершенно вытерли и пріятное выраженіе возвратилось на его лицѣ.

«А вёдь точно», сказаль хозяннь, обратившись из Чичикову, тоже съ пріятной улыбкой: «что можеть быть завидней ребяческаго возраста? никакихъ заботь, никакихъ мыслей о будущемъ...»

«Состоянье, на которое можно сей же часъ помъняться», сказалъ Чичиковъ.

«За глаза», сказалъ Лѣницынъ.

По, кажется, оба соврали: предложи имъ такой обмѣнъ, они бы тутъ же на попятный дворъ. Да и что за радость сидъть у мамки на рукахъ да портить фраки!

Молодая хозяйка и первенець удалились съ мамкой, потому что и на немъ требовалось кое-что поправить: наградивъ Чичикова, онъ и себя не позабылъ (наградить).

Это, новидимому, незначительное обстоятельство склонило еще болье хозянна на сторону Чичикова. Какъ въ самомъ дъль отказать такому пріятному, обходительному гостю, который столько ласкъ оказаль его малюткъ и такъ великодушно поплатился за то собственнымъ фракомъ? Лъницынъ думалъ такъ: «Почему-жъ, въ самомъ дълъ, не исполнить его просъбы, если ужъ такое его желаніе?».....

## $\Gamma.IABA...*)$

Въ то самое время, когда Чичиковъ въ персидскомъ указываетъ на то, что этотъ отдъль представляетъ остатокъ одной изъ персопачальныхъ редакцій этой части второго тома «Мертвыхъ Душъ», паписавной въ то время, когда еще нельзя было опредълить, какая это будетъ глава по счету. Дъйствительно, эта глава написана въ особой тетради, ярко отличающейся отъ всъхъ остальныхъ и качествомъ бумаги, и желтыми чернилами, и даже самымъ характеромъ почерка. (См. «Примъчанія»).

новомъ халать изъ золотистои термаламы, развалясь на дивань, торговался съ заъзкимъ конграбан истомъ-куппомъ, жидовскаго происхожденія и ивмецкаго выговора, и переть ними уже лежали купленная штука первышнаго голландскаго полотна на рубанки и двь бумажныя коробки съ отличнъщнимъ мыломъ первостатениъщнаго своиства (это мыло было то самое, которое онъ нъкогда пріобръталь на радзивиловской таможив; оно имъло, лъйствительно, своиство сообщать непостижимую нъжность и бълизну шекамъ изумительную), — въ то время, когда онъ, какъ знатокъ, нокупаль эти необходимые для воснитаннаго человъка продукты, раздался громъ подъбхавшей кареты, отозвавнийся легкимъ дрожаньемъ комнатныхъ оконъ и стъпъ, и вошель его превосходительство Алексъй Ивановичъ Дънинынъ.

«На судъ вашего превосходительства представляю: каково полотно, и каково мыло, и какова эта вчеращияго для купленная вещица!» При этомъ Чичиковъ натъгъ на голову ермолку, вышитую золотомъ и бусами, и очутилея, какъ персидскій шахъ, исполненный достоинства и величія.

По его превосходительство, не отв'ячая на выпросъ, сказалъ:

«Мић нужно съ вами поговорить объ дълъ». Въ липъ его замѣтно было разстроиство. Почтенный купецъ нѣменкаго выговора былъ тотъ же часъ высланъ, и опи остались [одни].

«Знасте ли вы, какая непріятность? Отыскалось тругое завіжнаніе старухи, сділанное назадь тому пять [ліль]. Половина имінья отдается на монастырь, а гругая—обімнь воснитанницамъ пополамъ, и инчего больше никому...

Чичиковъ оторонълъ.

«По это завъщаніе—вздоръ. Оно ничего не значить: оно уничтожено вторымъ».

«По въдь это не сказано въ послъщемъ завъщаніи, что имъ уничтожается первое».

«Это само собою разумъется: послъщее упичтожаетъ пер-

вое. Это вздоръ. Это первое завѣщаніе никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я былъ при ней. Кто сго подписалъ? кто были свидѣтели?»

«Засвидѣтельствованс оно, какъ слѣдуетъ, въ судѣ. Свидѣтелемъ былъ бывшій совѣстный судья Бурмиловъ и Хавановъ».

. «Худо», подумаль Чичиковъ: «Хавановъ, говорять, честень; Бурмиловъ—старый ханжа, читаетъ по праздникамъ апостола въ церквахъ».—«Но вздоръ, вздоръ», сказалъ онъ вслухъ и тутъ же почувствовалъ рѣшимость на всѣ штуки. «Я знаю это лучше: я участвовалъ при послѣднихъ минутахъ покойницы. Мнѣ это лучше всѣхъ извѣстно. Я готовъ присягнуть самолично».

Слова эти и рѣшимость на минуту успокоили Лѣницына. Онъ быль очень взволнованъ и уже начиналъ было подозрѣвать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикаціи относительно завѣщанія (хотя онъ и представить себѣ не могъ, чтобы дѣло было, какъ оно было дѣйствительно). Теперь укорилъ себя въ подозрѣніи. Готовность присягнуть была явнымъ доказательствомъ, что Чичиковъ... Не знаемъ мы, точно ли достало бы духа у Павла Ивановича присягнуть на святомъ, но сказать это достало духа.

«Будьте покойны (и не заботьтесь ни о чемъ, я отправляюсь) и переговорю объ этомъ дѣлѣ съ нѣкоторыми юрисконсультами. Съ вашей стороны тутъ ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно въ сторонѣ. Я же теперь могу жить въ городѣ, сколько мнѣ угодно».

Чичиковъ тотъ же часъ приказалъ подать экинажъ и отправился къ юрисконсульту. Этотъ юрисконсультъ былъ опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лѣтъ, какъ онъ находился подъ судомъ, и такъ умѣлъ распорядиться, что никакъ нельзя было отрѣшить отъ должности. Всѣ знали, что его, за подвиги его, слѣдовало бы, шесть разъ слѣдовало послать на поселенье. Кругомъ и со всѣхъ сторонъ былъ онъ въ подозрѣніяхъ, но никакихъ нельзя было воз-

вести явныхъ и доказанныхъ уликъ. Тутъ было двиствительне чте-то таинственное, и его бы можно было смѣло признать колдуномъ, если бы исторія, нами описанная, принадлежала временамъ невѣжества.

Юрисконсульть поразиль холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшаго совершенную противоположность (весьма) хорошимъ мебелямъ краснаго дерева, золотымъ часамъ подъ стекляннымъ колпакомъ, люстрѣ, сквозившей сквозь кисейный чехолъ, се сохранявши, и вообще всему, что было вокругъ и носило на сеоѣ яркую нечать блистательнаго европейскаго просвѣщенія.

Не останавливаясь, однакожь, скептической паружностью юрисконсульта, Чичиковъ объясниль затруднительные пушкты дъла и въ заманчивой перспективъ изобразиль необходимо послъдующую благодарность за добрый совъть и участіе.

Юрисконсульть отвичать на это изображениемъ невирности всего земного и далъ тоже искусно замитить, что жураваь въ неби ничего не значитъ, а нужно синицу въруку.

Нечего ділать: нужно было дать синицу въ руки. Скептическая холодность философа вдругъ исчезла. Оказалось, что это быль напдобродушивійшій человікть, напразговорчивый и наппріятивійшій въ разговорахъ, не уступавшій ловкостью оборотовъ самому Чичикову.

«Позвольте вамъ вмѣсто того, чтобы заводить длинное дѣло,—вы, вѣрно, не хорошо разсмотрѣли самое завѣщаніе: тамъ, вѣрно, есть какая-инбудь принисочка. Вы возьмите его на время къ себѣ. Хотя, конечно, подобныхъ вещей на домъ брать запрещено, по если хорошенько попросить иѣкоторыхъ чиновниковъ... Я съ своей стороны употреблю мое участіе».

«Ионимаю», подумаль Чичиковь и сказаль: «Въ самомы дъть, и, точно, хорошо не помню, есть ли гамъ приписочка, или исть»,—точно какъ будто и не самъ писалъ это завъщаніе.

«Лучие всего вы это посмотрите. Вирочемь, во всякомъ

случать», продолжать онъ весьма добродушно: «будьте всегда покойны и не смущайтесь ничтых, даже если бы и хуже что произошло. Пикогда и ни въ чемъ не отчанвайтесь: итть дъла неисправимаго. Смотрите на меня: я всегда покоенъ. Какіе бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствіе мое непоколебимо». Лицо юрисконсульта-философа пребывало действительно въ необыкновенномъ спокойствіи, такъ что Чичиковъ много......

«Конечно, это первая вещь», сказалъ [онъ]. «Но согласитесь, однакожъ, что могутъ быть такіе случан и двла, такія двла и такіе поклены со стороны враговъ, и такія затруднительныя положенія, что отлетитъ всякое спокойствіе».

«Повърьте мнъ, это малодушіе», отвъчалъ очень нокойно и добродушно философъ-юристъ. «Старайтесь только, чтобы производство дъла было все основано на бумагахъ, чтобы на словахъ ничего не было. И какъ только увидите, что дъло идетъ къ развязкъ и удобно къ ръшенію, старайтесь— не то, чтобы оправдывать и защищать себя,—нътъ, просто спутать новыми вводными, и такъ......»

«То-есть, чтобы...»

«Спутать, спутать — и ничего больше», отвѣчаль философъ: «ввести въ это дѣло постороннія, другія обстоятельства, которыя запутали [бы] сюда и другихъ; сдѣлать сложнымъ—и ничего больше. И тамъ пусть пріѣзжій петербургскій чиновникъ разбираетъ, пусть разбираетъ, пусть его разбираетъ!» повторилъ онъ, смотря съ необыкновеннымъ удовольствіемъ въ глаза Чичикову, какъ смотритъ учитель ученику, когда объясняетъ ему заманчивое мѣсто изъ русской грамматики.

«Да, хорошо, если подберешь такія обстоятельства, которыя способны пустить въ глаза мглу», сказаль Чичиковъ, смотря тоже съ удовольствіемъ въ глаза философа, какъ ученикъ, который понялъ заманчивое мѣсто, объясняемое учителемъ.

«Подберутся обстоятельства, подберутся! Повфрьте: отъ

частаго упражненія и голова субластся находчивою. Прежле всего помните, что вамъ будутъ помогать. Въ сложности дъла выигрынгь многимъ: и чиновинковъ иужно больше, и жалованья имъ больше... Словомъ, втянуть въ дъло побольше лицъ. Изтъ нужды, что иные напрасно попадутъ: да ведь имъ же оправдаться...., имъ нужно отвечать на бумаги, имъ нужно окупиться... Вотъ ужъ и хлъбъ... Повърьте мив, что, какъ только обстоятельства становятся критическія, первое діло спутать. Такъ можно спутать. такъ все перепутать, что никто вичего не поиметъ. Я ночему спокоенъ?--Потому что знаю: нусть только дъла мом поидуть похуже, да я всёхъ внутаю въ свое — и губериатора, и вице-губернатора, и полицеймейстера, и казначея, вскув запутаю. Я знаю вск ихъ обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочетъ унечь. Тамъ, пожалуй, пусть ихъ выпутываются. Да покуда они выпутаются, другіе усибють нажиться. Відь только въ мутной воде и ловятся раки. Все только ждугъ, чтобы запутать». Здісь юристь-философъ посмотріль Чичикову въ глаза опять съ темъ наслажденьемъ, съ какимъ учитель объясияеть ученику еще заманчивыйшее масто изъ русской грамматики.

«Ивть, этотъ человъкъ, точно, мудрецъ», подумалъ про себя Чичиковъ, и разстался съ юрисконсультомъ въ наипріятивйшемъ и въ наилучиемъ расположеніи духа.

Совершенно усноконящись и укранившись, опъ съ небрежною ловкостью бросился на эластическія полушки коляски, приказаль Селифану откинуть кузовомъ и даже застегконсульту опъ ѣхаль съ подпятымъ кузовомъ и даже застегнутой кожей) и расположился, точь-въ-точь, какъ отставнои гусарскій полковникъ или самъ Вишненокромовъ, ловко подвернувши одну ножку подъ другую, обратя съ пріятностью ко встрѣчнымъ лицо, сіявшее изъ-[подъ] шелковой повой шлянк, надвинутой пѣсколько на ухо. Селифану было приказано держать направленіе къ гостиному двору. Кунны, и пріѣзжіе, и туземные, стоя у дверей лавокъ, почтительно сипмали шляны, и Чичиковъ, не безъ достопиства, приподнималь имъ въ отвётъ свою. Многіе изъ нихъ уже были ему знакомы; другіе, были хоть прівзжіе, но очарованные ловкимъ видомъ умѣющаго держать себя господпна, привѣтствовали его, какъ знакомые. Ирмарка въ городѣ Тъфуславлѣ не прекращалась: отошла конная и земледѣльческая, началась—съ красными товарами для господъ просвѣщенья высшаго. Купцы, пріѣхавшіе на колесахъ, располагали назадъ не иначе возвращаться, какъ на саняхъ.

«Пожалуйте-съ, пожалуйте-съ!» говорилъ у суконной лавки, учтиво рисуясь, съ открытою головою, нѣмецкій сюртукъ московскаго шитья, съ шляной въ рукѣ на отлетѣ, только чуть державшій круглый подбородокъ и выраженіе тонкости просвѣщенья въ лицѣ.

Чичиковъ вошелъ въ лавку. «Покажите-ка мив, любезивний, суконца».

Влагопріятный купецъ тотчасъ приподняль вверхъ открывавшуюся доску у стола и, сдѣлавши такимъ образомъ себѣ проходъ, очутился въ лавкѣ, спиною къ товару и лицомъ къ покупателю. Ставши спиной къ товарамъ и лицомъ къ покупателю, купецъ, съ обнаженной головою и шляпой на отлетѣ, еще разъ привѣтствовалъ Чичикова. Потомъ надѣлъ шляпу и, пріятно нагнувшись, обѣими же руками упершись въ столъ, сказалъ такъ: «Какого рода суконъ-съ? англійскихъ мануфактуръ, или отечественной фабрикаціи предночитаете?»

«Отечественной фабрикаціп», сказаль Чичиковъ: «но только лучшаго сорта, который называется аглицкимъ».

«Какихъ цвътовъ пожелаете имъть?» вопросилъ купецъ, все такъ [же] пріятно колеблясь на двухъ, упершихся въ столъ, рукахъ.

«Цвётовъ темныхъ, оливковыхъ пли бутылочныхъ съ искрою, приближающихся, такъ сказать, къ брусникѣ», сказалъ Чичиковъ.

«Могу сказать, что получите первъйшаго сорта, какое-съ можете въ объихъ столицахъ», говорилъ купецъ, полъзши

доставать сверху интуку; бросиль ее ловко на столь, разворотиль съ другого конца и поднесъ къ свъту. «Каковъ отливъ-съ! Самаго моднаго, последняго вкуса!» Сукно блистало, какъ шелковое. Кунецъ чутьемъ прошохаль, что предъ нимъ стоитъ знатокъ суконъ, и не захотъль начинать съ десятирублеваго.

«Порядочное», сказаль Чичиковь, слегка погладивни. «По знаете ли, почтенивйшій? покажите-ка мив сразу то, что вы напоследи показываете, да и цвету больше того... больше искрасна».

«Понимаю-съ: вы истинно желаете такого цвъта, какой ноньче въ.... входитъ. Есть у меня сукно огличитлишаго свойства. Предувъдомляю, что высокой цъпы, но и высокаго достоинства.

Пітука упала сверху. Купець ее развернуль еще съ большимъ некусствомъ, поймалъ другой конецъ и развернуль точно шелковую матерію, поднесъ ее Чичикову такъ, что [тотъ] имѣлъ возможность не только разсмотрѣть его, но даже попюхать, сказавши только: «Вотъ-съ сукно-съ! цвѣту наваринскаго дыму съ пламенемъ».

О цвив условились. Желвяный аршинъ, подобный жезлу чародвя, отхваталъ тутъ же Чичикову на фракъ [и] на нанталоны. Сдвлавши ножницами нарвзку, купецъ произвель объими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончаніи котораго поклонился Чичикову съ нанобольстительныйшею пріятностью. Сукно туть же было свернуто и ловко заверчено въ бумагу; свертокъ заверться подъ легкой бичевкой. Чичиковъ хотвль было твять въ карманъ, но почувствоваль пріятное окруженіе своей поясницы чьей-то весьма деликатной рукой, и уши ето услышали: «Что вы здесь покунаете, почтенивший?»

«А. пріятивійше-неожиданная встрьча!» сказаль Чичиковъ.

«Пріятное столкновеніе», сказаль голось того же самаго, который окружиль его поясинцу. Это быль Вишнепокромовь. «Готовился было пройти лавку безь впиманія, впругь вижу знакомое лицо—какъ отказаться отъ пріятнаго удовольствія! Нечего сказать, сукна въ этомъ году несравненно лучше. Відь это стыдъ, срамъ! Я никакъ не могъ, бывало, отыскать... Я готовъ сорокъ рублей... возьми иятьдесятъ даже, но дай хорошаго. По мні, пли иміть вещь, которая былочно, была уже отличнійшая, или ужъ лучше вовсе не иміть. Не такъ ли?»

«Совершенно такъ!» сказалъ Чичиковъ. «Зачёмъ же трудишься, какъ не затёмъ, чтобы, точно, имёть хорошую вещь?»

«Покажите мив сукна среднихъ цвнъ», раздался позади голосъ, показавшійся Чичнкову знакомымъ. Онъ оборотился: это былъ Хлобуевъ. По всему впдно было, что онъ покупалъ сукно не для прихоти, потому что сюртучокъ былъ больно протертъ.

«Ахъ, Павелъ Ивановичъ! позвольте мий съ вами наконецъ поговорить. Васъ нигдй не встрётишь. Я былъ насколько разъ—все васъ нётъ и нётъ».

«Почтеннъйший, я такъ быль занятъ, что, ей-ей, нѣтъ времени». Онъ поглядъль по сторонамъ, какъ бы отъ объясненія улизнуть, и увидъть входящаго въ лавку Муразова. «Аванасій Васильевичъ! Ахъ, Боже мой!» сказалъ Чичиковъ: «вотъ пріятное столкновеніе!» И вслѣдъ за нимъ повторилъ Вишнепокромовъ: «Аванасій Васильевичъ!» [Хлобуевъ] повторилъ: «Аванасій Васильевичъ!» И, наконецъ, благовоспитанный купецъ, отнеся шляпу отъ головы настолько, сколько могла рука, и, весь подавшись впередъ, произнесъ: «Аванасію Васильевичу, наше нижайшее почтсніе!» (У всфхъ) на лицахъ напечатлѣлась та собачья услужливость, какую оказываетъ грѣшный людъ милліонщикамъ.

Старикъ раскланялся со всеми и обратился прямо къ Хлобуеву: «Извините меня: я, увидевши издали, какъ вы вошли въ лавку, решился васъ побезнокопть. Если вамъ будетъ черезъ..... свободно и по дороге мимо мосго дома, такъ сделайте милость, зайдите на малость времени. Миссъ вами нужно будетъ переговорить».

Хлобуевъ сказалъ: «Очень хорошо, Аоанасій Васильсвичъ».

И старикъ, раскланявшись снова со вебми, вышелъ.

«У меня просто голова кружится», сказаль Чичиковъ: «какъ подумаень, что у этого человъка 10 милліоновъ. Это, просто, даже невъроятно».

«Противозаконная, однакожъ, вещь», сказалъ Вишнепокромовъ: «капиталы не должны быть въ однѣхъ [рукахъ]. Это теперь предметъ трактатовъ во всей Европѣ. Имѣешь деньги,—ну, сообщай другимъ: угощай, давай балы, производи благодѣтельную роскошь, которая даетъ хлѣбъ мастерамъ, ремесленникамъ».

«Это я не могу понять», сказалъ Чичиковъ. «Десять милліоновъ—и живетъ какъ простой мужикъ! Вѣдь это съ десятью милліонами, чортъ знаетъ что, можно сдѣлать. Вѣдь это можно такъ завести, что и общества другого у тебя не будетъ, какъ генералы да князья».

«Да-съ», прибавилъ купецъ: «дъйствительно, это непросвътительность. Если купецъ почетный, такъ ужъ онъ не купецъ: онъ нъкоторымъ образомъ есть уже негоціантъ. Я ужъ тогда долженъ себъ взять и ложу въ театръ, и дочь ужъ я за простого полковника—нѣтъ-съ, не выдамъ: я за генерала, иначе се не выдамъ. Что мнъ полковникъ? Объть мнъ ужъ долженъ кондитеръ поставлять, а не то, что кухарка...»

«Да что говорить! помилуйте!» сказаль Вишнепокромовъ: «съ десятью милліонами чего не сдалать? Дайте мна десять милліоновъ,—вы посмотрите, что я сдалаю!»

«Изтъ», подумалъ Чичиковъ: «ты-то не много сдъдаень толку съ десятью милліонами. А вотъ если бы миз десять милліоновъ, я бы, точно, кое-что сдълалъ».

«Да, если бы мив десять милліоновъ!» подумаль Хлобуевъ: «я бы не такъ теперь поступиль, какъ прежде.не прожиль бы такъ безумно. Послв такого странинаго
опыта узнаешь цвиу всякой конфики. Э, теперь бы я не
такъ...» И потомъ, пфсколько минутъ подумавши, спросилъ

себя внутренно: «точно ли бы теперь умнѣй распорядился?» и. махнувши рукой, прибавилъ: «Кой чортъ! я думаю, такъ же бы растратилъ, какъ и прежде», и вышедши изъ лавки, отправился къ Муразову, желая знать, что объявитъ ему Муразовъ.

«Васъ жду, Петръ Петровичъ!» сказалъ Муразовъ, увидъвши входящаго Хлобуева. «Пожалуйте ко мнѣ въ комнатку». И онъ повелъ Хлобуева въ комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливѣе которой нельзя было найти и у чиновника, получающаго семьсотъ рублей въ годъ жалованья.

«Скажите, вѣдь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? Послѣ тетушки все-таки вамъ досталось кое-что».

«Да какъ вамъ сказать, Аванасій Васильевичъ? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мнѣ досталось всего пятьдесятъ душъ крестьянъ и тридцать тысячъ денегъ, которыми я долженъ былъ расплатиться съ частью моихъ долговъ,—и у меня вновь ровно ничего. А главное дѣло, что дѣло по этому завѣщанію самое нечистое. Тутъ, Аванасій Васильевичъ, завелись такія мошенничества! Я вамъ сейчасъ разскажу, и вы подивитесь, что такое дѣлается. Этотъ Чичиковъ...»

«Позвольте, Петръ Петровичъ; прежде чѣмъ говорить объ этомъ Чичиковѣ, позвольте поговорить собственно о васъ. Скажите миѣ: сколько, по вашему заключенію, было бы для васъ удовлетворительно и достаточно затѣмъ, чтобы совершенно выпутаться изъ обстоятельствъ?»

«Да чтобы выпутаться изъ обстоятельствъ, расплатиться совсѣмъ и быть въ возможности жить самымъ умѣреннымъ образомъ, мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, 100 тысячъ, если не больше».

«Пу, если бы это у васъ было, какъ бы вы тогда повели жизнь свою?»

«Ну, я бы тогда наняль себѣ квартирку, занялся бы воспитаніемь дѣтей, потому что мнѣ самому ужь не служить: я ужь никуда не гожусь».

- «А почему-жъ вы никуда не годитесь?»
- «Да куда-жъ мив? сами посудите: мив пельзя начинать съ канпелярскаго писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мив сорокъ, у меня ужъ и пояснина болитъ, я обленился: а должности мив поваживе не дадугъ: я въдъ не на хорошемъ счету. Я признаюсь вамъ: я бы и самъ не взялъ наживной должности. Я человъкъ хоть и дрянной, и картежникъ, и все, что хотите, но взятокъ брать я не стану. Мив не ужиться съ Красноносовымъ, да Самосвистовымъ».

«Но все, извините-съ, я не могу понять, какъ же быть безъ дороги; какъ итти не но дорогѣ; какъ ѣхатъ, когда ивътъ земли подъ ногами; какъ плытъ, когда челнъ не на водѣ? А вѣдъ жизнъ — путешествіе. Извините, Иетръ Иетровичъ, господа вѣдъ, про которыхъ вы говорите, все же они трудятся. Иу, положимъ, какъ-нибудъ дорогѣ, все же они трудятся. Иу, положимъ, какъ-нибудъ своротили, какъ случается со всякимъ грѣпнымъ; да естъ надежда, что опятъ набредутъ. Кто идетъ—нельзя, чтобъ не пришелъ; естъ надежда, что и набредетъ. Но какъ тому попастъ на какую-нибудъ дорогу, кто остается праздно? Вѣдъ дорога не придетъ ко миѣ».

«Повтрыте мит, Аоанасій Васильевичь, я чувствую совершенно справедливость...; но говорю вамъ, что во мит рѣшительно погибла всякая дѣятельность; не вижу я, что могу сдълать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свътъ. Я чувствую, что я рѣшительно безполезное бревно. Прежде, покамѣстъ былъ помоложе, такъ мит казалось, что все дѣло въ деньгахъ, что если бы мит въ руки сотин тысячъ, я бы осчастливилъ множество; помогъ бы бѣ шымъ художникамъ, кавелъ бы библіотеки, полезныя завеленія, собраль бы коллекціи. Я человѣкъ не безъ вкуса и, знаю, во многомъ могъ бы гораздо лучше распорядиться тѣхъ нашихъ богачей, которые все это дѣлаютъ безголково. А теперь вижу, что и это суста, и въ этомъ не много толку. Пѣтъ, Аоанасій Васильевичъ, никуда не гожусь, ровно пикуда, говорю вамъ. На малѣйшее дѣло неспособенъ».

«Послушайте, Петръ [Петровичъ]! По вѣдь вы же молитесь, ходите въ церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вамъ хоть и не хочется рано вставать, но вѣдь вы встаете же и идете, — идете въ четыре часа утра, когда никто не подымется».

«Это—другое дѣло, Аванасій Васильевичъ. Я это дѣлаю для спасенія души, потому что убѣжденъ, что этимъ хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что какъ я ни (скверенъ самому себѣ) дуренъ, но смиренныя молитвы и нѣкоторое насиліе себя что-нибудь значатъ у Бога. Скажу вамъ, что я молюсь, — даже и безъ вѣры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть Господинъ, отъ Котораго все зависитъ, какъ лошадь и скотина домашняя слышить господина, имѣющаго право».

«Стало-быть, вы молитесь затёмъ, чтобы угодить Тому, Которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это даетъ вамъ силы и заставляетъ васъ подыматься рано съ постели Пов'трьте, что если вы взялись за должность свою такимъ образомъ, какъ бы вы ею служили Тому, Кому вы молитесь, у васъ бы появилась дѣятельность, и васъ никто изълюдей не въ силахъ охладить».

«Аванасій Васильевичт! вновь скажу вамъ—это другое. Въ первомъ случай я вижу, что я все-таки ділаю. Говорю вамъ, что я готовъ пойти въ монастырь и самые тяжкіе, какіе на меня ни наложать, труды и подвиги я буду исполнять, потому что я вижу, для кого я ділаю. Не мое діло разсуждать. Тамъ я увірень, что взыщется [съ тільть], которые заставили меня ділать; тамъ я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь».

«А зачімъ же такъ вы не разсуждаете и въ дівлахъ світа? Відь и въ світів мы должны служить Богу, а не кому иному. Если и другому служимъ, мы потому только служимъ, будучи увітрены, что такъ Богъ велитъ, а безъ того мы бы и не служили. Что-жъ другое всів способности и дары, которые розные у всякаго? Відь это орудія моленья нашего: то—словами, а это дівломъ. Відь вамъ же въ мо-

настырь нельзя итти: вы прикраплены къ міру, у васъ семенство».

Здась Муразовъ замолчаль. Хлобуевъ тоже замолчаль.

«Такъ вы полагаете, что если бы, напримъръ, у [васъ] быле двъсти тысячъ, такъ вы [бы] могли упрочить жизнь и повести отнынъ жизнь разсчетливъе?»

«То-есть, по крайней марф, я займусь тамъ, что можно будетъ сдалать.—займусь воспитаніемъ датей, буту имать въ возможности доставить имъ хорошихъ учителей».

«А сказать ли вамъ на это. Петръ Петровичъ, что чрезъ два года будете опять кругомъ въ долгахъ, какъ [въ] шиур-кахъ?»

Хлобуевъ нѣсколько номодчалъ и началъ съ разстановкою: «Однакожъ, послѣ этакихъ опытовъ»...

«Да что-жъ тутъ толковать!» сказалъ Муразовъ «Вы человѣкъ съ доброй душой: къ вамъ придетъ пріятель, попроситъ взаймы — вы ему дадите; увидите бѣдваго человѣка — вы захотите помочь; пріятный гость придетъ къ вамъ—захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенію, а расчетъ и позабываете. И позвельте вамъ, наконецъ, сказать по искренности, что дѣтен-то своихъ вы не въ состояніи воспитать. Дѣтей своихъ воспитать можетъ только тотъ отецъ, который ужъ самъ вынолнить долгъ свой. Да и супруга ваша... опа и доброй души... опа совсѣмъ не такъ воспитапа, чтобы дѣтей воспитать. Я даже думаю, — извините меня, Петръ Петровитъ, — не во вредъ ли дѣтямъ будетъ даже и быть съ вами!»

Хлобуевъ призадумался; опъ началъ себя мысленно осматривать со всёхъ сторонъ и наконецъ почувствовалъ, что Муразовъ былъ правъ отчасти.

«Знаете ли, Петръ Истровичъ? отлайте мив на руки это—дътей, дъла; оставьте и семью вашу, и дътей: я ихъ приберегу. Въдь обстоятельства ваши таковы, что вы въмоихъ рукахъ; въдь дъло идетъ къ тому, чтобы умирать съголоду. Тутъ уже на все нужно ръпыть и. Знаете ли вы Ивана Потаныча?»

«И очень уважаю, даже несмотря на то, что онъ ходить въ сибиркѣ».

«Иванъ Потапычъ былъ милліонщикъ, выдалъ дочерей своихъ за чиновниковъ, жилъ какъ царь; а какъ обанкрутился — что-жъ дёлать? — пошелъ въ приказчики. Не весело-то было ему съ серебрянаго блюда перейти за простую миску: казалось-то, что и руки ни къ чему не подымались. Теперь Иванъ Потапычъ могъ бы хлебать съ серебрянаго блюда, да ужъ не хочетъ. У него ужъ набралось бы опять, да онъ говоритъ: «Нѣтъ, Аоанасій Ивановичъ, служу я теперь ужъ не себѣ, и для себя, а потому, что Богъ такъ... По своей волѣ не хочу ничего дѣлать. Слушаю васъ, потому что Бога хочу слушаться, а не людей, и такъ какъ Богъ пначе не говоритъ, какъ устами лучшихъ людей только говоритъ. Вы умнѣе меня, а потому не я отвѣчаю, а вы».—Вотъ что говоритъ Иванъ Потапычъ; а онъ, если сказать по правдѣ, въ нѣсколько разъ умнѣе меня».

«Аванасій Васильевичь! вашу власть и я готовъ надъ собою... вашъ слуга и что хотите; отдаюсь вамъ. Но не давайте работы свыше силъ: я не Потанычъ, и говорю вамъ, что ни на что доброе не гожусь».

«Не я-съ, Петръ Петровичъ, наложу-съ [на] васъ, а такъ какъ вы хотѣли бы послужить, какъ говорите сами, такъ [вотъ] вамъ богоугодное дѣло. Стронтся въ одномъ мѣстѣ церковь доброхотнымъ дательствомъ благочестивыхъ людей. Денегъ не стаетъ, нуженъ сборъ. Надѣньте простую сибирку... вѣдь вы теперь простой человѣкъ, разорившійся дворянинъ и тотъ же нищій: чтò-жъ тутъ чиниться? — да съ книгой въ рукахъ, на простой телѣжкѣ, и отправляйтесь по городамъ и деревнямъ. Отъ архіерея вы получите благословенье и шнуровую книгу, да и съ Богомъ».

Петръ Петровичъ быль изумленъ этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину нѣкогда древняго рода, отправиться съ книгой въ рукахъ просить на церковь, трястись на телѣгѣ! А вывернуться и уклониться нельзя: дѣло богоугодное.

«Призадумались?» сказаль Муразовъ. «Вы здѣсь двѣ службы сослужите: одну службу Богу, а другую—мнѣ».

«Какую же вамъ?»

«А воть какую. Такъ какъ вы отправитесь по темъ мьстамъ, гдв я еще не былъ, такъ вы узнаете-съ на мъсть все: какъ тамъ живутъ мужички, гдв побогаче, гдв териять нужду и въ какомъ состояній всв. Скажу вамъ, что мужнчковъ люблю оттого, можетъ-быть, что я и самъ изъ мужиковъ. По дело въ томъ, что завелось межъ ними много всякой мерзости. Раскольники тамъ и всякіе-съ бродяги смущають ихъ, иные и противъ властей ихъ возставовляють, а если человъкъ притъснень, такъ онъ легко возстаетъ. Что-жъ, будто трудно подстрекнуть человфка, который, точно, теринтъ. Да дъло въ томъ, что не снизу должна начинаться расправа. Дёло плохо, когда нойдуть на кулаки: ужь туть никакого толку не будеть-только ворамь пожива. Вы — человѣкъ умный, вы разсмотрите, узнаете, гдѣ дѣиствительно теринтъ человъкъ отъ другихъ, а гдъ отъ собственна: о неспокойнаго нрава, да и разскажете мив потомъ все это. Я вамъ на всякій случай небольшую сумму дамь на раздачу темъ, которые уже и действительно териять безвиние. Съ вашей стороны будеть также полезно уткшить ихъ словомъ и получие истолковать имъ то, что Богь велить переносить безропотно, и молиться въ это время. когда несчастливъ, а не буйствовать и расправляться самому. Словомъ, говорите имъ, никого не возоуждая ни противъ кого, а встхъ примиряя. Если увидите въ комъ противу кого бы то ни было ненависть, употребите всеусиліе».

«Аванасій Васильевичъ! дѣло, которое вы миѣ поручасте . сказалъ Хлобуевъ: «святое дѣло; но вы вспомните, кому вы его поручасте. Поручить его можно человѣку почти святой жизни, которыи бы и самъ уже [умѣлъ] прошать другимъ».

«Да я и не говорю, чтобы все это вы исполняли, а по возможности, что можно-съ. Дъло-то въ томъ, что вы все-

таки прівдете съ большими познаніями техъ мість, и будете имізть понятіе, въ какомъ положеніи находится тотъ край. Чиновникъ никогда не столкнется съ лицомъ, да и мужикъ-то съ нимъ не будеть откровененъ. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому—и къ мізщанину, и къ кунцу, и будете имізть случай разспросить всякаго. Говорю-съ вамъ это по той причині, что генераль-губернаторъ особенно теперь нуждается въ такихъ людяхъ; и вы, мимо всякихъ канцелярскихъ повышеній, получите такое мізсто, гдіз не безполезна будетъ ваша жизнь».

«Попробую, приложу старанья, сколько хватить силь», сказаль Хлобуевъ. И въ голосѣ его было замѣтно ободреніе, спина распрямилась и голова приподнялась, какъ у человѣка, которому свѣтить надежда. «Вижу, что васъ Богъ наградилъ разумѣньемъ, и вы знаете иное лучше насъ, близорукихъ людей».

«Теперь позвольте васъ спросить», сказаль Муразовъ: «что-жъ Чичиковъ и какого рода [дѣло]?»

«А [про] Чичикова я вамъ разскажу вещи неслыханныя. Дълаеть онъ такія дъла... Знаете ли, Аванасій Васильевичъ, что завъщаніе въдь ложное? Отыскалось настоящее, гдъ все имъніе принадлежить восинтанницамъ».

«Что вы говорите? Да ложное-то завѣщаніе кто смастериль?»

«Въ томъ-то и дѣло, что премерзѣйшее дѣло! Говорятъ: Чичиковъ, и что подписано завѣщаніе уже послѣ смерти: нарядили какую-то бабу, намѣсто покойницы, и она ужъ подписала. Словомъ, дѣло соблазнительнѣйшее. Подозрѣваютъ въ участіи и чиновниковъ. Ужъ говорятъ, и генералъ-губернаторъ знаетъ. Говорятъ, тысячи просъбъ поступило съ разныхъ сторонъ. Къ Маръѣ Еремѣевнѣ теперь подъѣзжаютъ женихи; двое ужъ чиновныхъ лицъ изъ-за нея дерутся. Вотъ какого рода дѣло, Аванасій Васильевичъ!»

«Не слышалъ я объ этомъ ничего, а дѣло, точно, не безъ грѣха. Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, признаюсь, для меня презагадочный [человѣкъ]», сказалъ Муразовъ.

«Я подалъ отъ себя также просьбу, затъмъ, чтобы накоминъ, что существуеть ближаний наслъдникъ...»

«А мит пусть ихъ вст передеругся», лумаль Хлобуевъ, выходя.—«Аоанасій Васильевичъ не глупъ. Онъ далъ мит это порученіе, върно, облумавши. Исполнить его — вотъ и все». Онъ сталъ думать о дорогѣ, въ то время, когда Муразовъ все еще повторяль въ себѣ: «Презагадочный для меня человѣкъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ! Въдь если бы съ этакой волей и настойчивостью да на доброе дъло!»

А между темъ, въ самомъ деле, по судамъ шли просъбы за просьбой. Оказались родственники, о которыхъ и не слышалъ никто. Какъ птицы слетаются на мертвечниу, такъ все налетьло на несмътное имущество, оставшееся послъ старухи: доносы на Чичикова, на подложность последняго завъщанія, доносы на подложность и перваго завъщанія, улики въ покражъ и въ утаеніи суммъ. Явились даже улики на Чичикова въ покупкт мертвыхъ душъ, въ провозъконтрабанды во время бытности его еще при таможић. Выкоичли все, разузнали его прежиюю исторію. Богъ въсть, откуда все это проиюхали и знали. Только были улики даже и въ такихъ дълахъ, объ которыхъ, думалъ Чичиковъ, кромъ его и четыремъ ствиъ, никто не зналъ. Покамветъ все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя върная записка юрисконсульта, которую онъ вскоръ получиль, ивсколько дала ему поиять, что каша заварится. Записка была краткаго содержанія: «Сифиу васъ увідомить, что по делу будеть возня; но помните, что тревожиться никакъ не слъдуетъ. Главное дъло-спокоиствіе. Обтьлаемъ все». Заниска эта успоконла рѣшительно Чичикова, «Этогъ человъкъ-ръшительный геній», сказаль онь спо прочтеній записки).

Въ довершение хорошаго, портной въ это время принесъ илатье. Чичиковъ получилъ желание сильное посмотръть на симого себя въ новомъ фракт наваринскато пламени съ дыжомъ. Натянулъ штаны, которые обхватили его чутеснымъ образомъ со всъхъ сторопъ, такъ что хоть рисуй. Ляжки

такія..... славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило всѣ малости, сообща имъ еще большую упругость. Какъ затянулъ онъ позади себя пряжку, животъ сталъ точно барабанъ. Онъ ударилъ по немъ тутъ щеткой, прибавивъ: «Вѣдь какой дуракъ, а въ целомъ онъ составляетъ картину!» Фракъ, казалось, былъ сшитъ еще лучше штановъ: ни морщинки, всв бока обтянуль, выгнулся на перехвать, чоказавъ его ловкій перегибъ. На замѣчаніе Чичикова, [что] подъ правой мышкой немного жало, портной только улыбался: отъ этого еще лучше прихватывало на талін. «Будьте покойны, будьте покойны насчеть работы», повторяль онъ съ нескрытымъ торжествомъ. — «Кромѣ Петербурга, нигдѣ такъ не сошьютъ». Портной былъ самъ изъ Петербурга и на вывъскъ выставилъ: Иностранецъ изъ Лондона и Парижа. Шутить онъ не любиль и двумя городами разомъ хотель заткнуть глотку всемь другимь портнымь, такъ, чтобы впредь никто не появился съ такими городами, а пусть себв пишеть изъ какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара»:

Чичиковъ великодушно расплатился съ портнымъ и, оставшись одинь, сталь разсматривать себя на досугв въ зеркаль, какъ артистъ, съ эстетическимъ чувствомъ и соп amore. Оказалось, что все какъ-то было еще лучше, чѣмъ прежде: щечки интереснъе, подбородокъ заманчивъй, бълые воротнички давали тонъ щекъ, атласный синій галстукъ даваль тонь воротничкамь; новомодныя складки манишки давали тонъ галстуку, богатый бархатный [жилетъ] давалъ [тонъ] манишкъ, а фракъ наваринскаго дыма съ пламенемъ, блистая, какъ шелкъ, давалъ тонъ всему. Поворотился направо-хорошо! Поворотился налѣво-еще лучше! Перегибъ такой, какъ у камергера или у чиновника, служащаго въ иностранной коллегіи, или у такого господина, который такъ чешеть по-французски, что передъ нимъ самъ французъничего, который, даже и разсердясь, не срамить себя русскимъ словомъ, а выругаетъ по-французски. Деликатность такая! Онъ попробоваль, склоня головку несколько на-бокъ,

принять позу, какъбы адресовален къ дамъ среднихъ лѣтъ и послѣдняго просвѣщенія: выходила, просто, картина. Художникъ, бери кистъ и пиши! Въ удовольствіи, онъ совершилъ тутъ же легкій прыжокъ, въ родѣ антраша. Вздрогнулъ комодъ и упала на землю стклянка съ одеколономъ: но это не причинило никакого помѣшательства. Онъ назвалъ, какъ и слѣдовало, глупую стклянку дурой и подумалъ: «Къ кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше...»

Какъ вдругъ въ передней-въ родъ иткотораго бряканья саноговъ со шпорами и жандармъ въ полномъ вооруженіи, какъ [будто] въ лицв его было цвлое войско. «Приказлио сей же часъ явиться къ генералъ-губернатору!» (Вотъ тебь на!) Чичиковъ такъ и обомлелъ. Передъ нимъ торчало страниллище съ усами, лошадиный хвостъ на головѣ, черезъ плечо перевязь, черезь другое перевязь, огромифиній палашъ привешенъ къ боку. Ему показалось, что при другомъ боку вискло и ружье, и чортъ знаетъ что: пълое войско въ одномъ только! Онъ началъ было возражать, (страшило) грубо заговорило: «Приказано сей же часъ!» Сквозь дверь въ переднюю онъ увидаль, что тамъ мелькало и другое странило, взглянуль къ оконко-и экинажъ. Что туть делать? Такъ, какъ былъ во фракф наваринскаго иламени съ дымомъ, долженъ былъ състь и, дрожа всъмъ тьломъ, отправился къ генералъ-губернатору, и жандармъ съ нимъ.

Въ передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! васъ князь уже ждеть», сказалъ дежурный чиновникъ. Передъ нимъ, какъ въ туманъ, мелькиула передняя,
съ курьерами, принимавшими пакеты, потомъ зала, черезъ
которую онъ прошелъ, думая только: «Вотъ какъ схватитъ,
да безъ суда, безъ всего, прямо въ Сибирь!» Сердце его
забилось съ такон силою, съ какой не бъется даже у наибъщениъйшаго любовника. Наконецъ, растворилась пре тъ
нимъ дверь: предсталъ кабинетъ, съ портфелями, шкафами
и книгами, и князь гифвинй, какъ самъ гифвъ.

«Губитель, губитель!» сказаль Чичиковь. «Погубить онь

мою душу» (п чуть не упалъ въ обморокъ): «зарѣжеть, какъ волкъ агнца!»

«Я васъ пощадиль, я позволиль вамъ остаться въ городъ, тогда какъ вамъ слъдовало бы въ острогъ; а вы запятнали себя вновь безчестнъйшимъ мошенничествомъ, какимъ когда-либо запятналъ себя человъкъ». Губы князя дрожали отъ гнъва.

«Какимъ же, ваше сіятельство, безчестнѣйшимъ поступкомъ и мошенничествомъ?» спросилъ Чичиковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

«Женщина», произнесъ князь, подступая нѣсколько ближе и смотря прямо въ глаза Чичикову: «женщина, которая подписывала, по вашей диктовкѣ, завѣщаніе, схвачена и станетъ съ вами на очную ставку».

Чичиковъ сдѣлался блѣденъ, какъ полотно. «Ваше сіятельство! Скажу всю истину дѣла. Я виноватъ; точно, виноватъ; но не такъ виноватъ: меня обнесли враги».

«Васъ не можетъ никто обнесть, потому что въ васъ мерзостей въ нѣсколько разъ больше того, что можетъ [выдумать] послѣдній лжецъ. Вы во всю свою жизнь, я думаю, не дѣлали небезчестнаго дѣла. Всякая копѣйка, добытая вами, добыта безчестнѣй[шимъ образомъ], есть воровство и безчестнѣйшее дѣло, за которое кнутъ и Сибпрь! Нѣтъ, теперь полно! Съ сей же минуты будешь отведенъ въ острогъ и тамъ, на ряду съ послѣдними мерзавцами и разбойниками, ты долженъ [ждать] разрѣшенія участи своей. И это милостиво еще, потому что хуже ихъ въ нѣсколько [разъ]: они въ армякѣ и тулупѣ, а ты...» Онъ взглянулъ на фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ и, взявшись за шнурокъ, позвонилъ.

«Ваше сіятельство», вскрикнуль Чичиковъ: «умилосердитесь! Вы отецъ семейства. Не меня пощадите—старухамать!»

«Врешь!» вскрикнуль гивно князь. «Такъ же ты меня тогда умоляль датьми и семействомъ, которыхъ у тебя никогда не было, теперь—матерью!»

«Ваше сіятельство! я мерзавецъ и послѣдній негодяй». сказалъ Чичиковъ голосомъ.... «Я дѣйствительно лгалъ, я не имѣлъ ни дѣтей, ни семейства; но, вотъ Богъ свидѣтель, я всегда хотѣлъ имѣть жену, исполнить долгъ человѣка и гражданина, чтобы дѣйствительно потомъ заслужить уваженіе гражданъ и начальства... Но что за оѣдственныя стеченія обстоятельствъ! Кровью, ваше сіятельство, кровью нужно было добывать насущное существованіе. На всякомъ шагу соблазны и искушенье... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была — точно судно среди волнъ морскихъ. Я—человѣкъ, ваше сіятельство!»

Слезы вдругъ хлынули ручьями изъ глазъ его. Онъ повалился въ ноги князю, такъ, какъ былъ, во фракв наваринскаго иламени съ дымомъ, въ бархатномъ жилетъ съ атласнымъ галстукомъ, въ чудесно сшитыхъ штанахъ и причесанныхъ волосахъ, наливавшихъ запахъ одеколона.

«Поди прочь отъ меня! Позвать, чтобы его взяли, солдать!» сказалъ князь взошедшимъ.

«Ваше сіятельство!» кричалъ [Чичиковъ] и обхватилъ обёмми руками сапогъ князя.

Чувство содроганія пробѣжало по всѣмъ жиламъ [князя]. «Подите прочь, говорю вамъ!» сказалъ онъ, усиливаясь вырвать свою ногу изъ объятія Чичикова.

«Ваше сіятельство! не сойду съ мѣста, покуда не получу милости!» говорилъ [Чичиковъ], не выпуская, сжимая сапогъ князя къ груди и проѣхавшись, вмѣстѣ съ ногой, по полу во фракѣ наваринскаго пламени и дыма.

«Подите, говорю вамъ!» говорилъ онъ съ тъмъ неизъяснимымъ чувствомъ отвращенія, какого чувствуетъ человъкъ при видъ безобразнъйнаго насъкомаго, котораго нътъ
духу раздавить ногой. Онъ встряхнулъ такъ, что Чичиковъ
почувствовалъ ударъ санога въ щеку, пріятно округденный
подбородокъ и зубы; но онъ не выпустилъ санога и еще
съ большей силой держалъ ногу въ своихъ объятіяхъ. Два
дюжихъ жандарма въ силахъ оттащили его и, взявши подъ
руки, повели черезъ всв комнаты. Онъ былъ блѣдный,

убитый, въ томъ безчувственно-страшномъ состояніи, въ какомъ бываетъ человѣкъ, видящій передъ собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...

Въ самыхъ дверяхъ на лѣстницу навстрѣчу—Муразовъ. Лучъ надежды вдругъ скользнулъ. Въ одинъ мигъ, съ силой неестественной, вырвался онъ изъ рукъ обоихъ жандармовъ и бросился въ ноги изумленному старику.

«Батюшка, Павель Ивановичь, что съ вами?»

«Спасите! ведутъ въ острогъ, на смерть...» Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промзглый, сырой чуланъ съ запахомъ сапоговъ и онучъ гарнизонныхъ солдатъ, некрашеный столъ, два скверныхъ стула, съ желѣзною рѣшеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой только дымило, а тепла не давало — вотъ обиталище, гдв помвщень быль нашь [Чпчиковъ], уже начинавшій вкушать сладость жизни и привлекать вниманіе соотечественниковъ, въ тонкомъ новомъ фракъ наваринскаго пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять съ собой необходимыя вещи, взять шкатулку, гдь были деньги (чемодань, заключавшій гардеробь). Бумаги, крипости на мертвыя [души] — все было теперь въ въ [рукахъ] чиновниковъ! Онъ повалился на землю и плотоядный червь грусти страшной, безнадежной обвился около его сердца. Съ возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничемъ не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свъть. Но надъ Чичиковымъ не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Часъ спустя (послъ этого страшнаго состоянія) дверн тюрьмы растворились: взощель старикъ Муразовъ.

Если бы терзаемому палящей жаждой влиль кто въ засохнувшее горло струю ключевой воды, то онъ бы не оживился такъ, какъ оживился бѣдный Чичиковъ.

«Спаситель мой!» сказалъ Чичиковъ, вдругъ схватившись съ полу, на который бросился въ разрывающей..... печали. вдругъ его руку быстро поцѣловалъ и прижалъ къ груди, «Богъ да наградитъ васъ за то, что посътили весчастнаго!»

Онъ залилея слезами.

Старикъ глядълъ на него скорбио-болѣзненнымъ взоромъ и говорилъ только: «Ахъ, Навелъ, Навелъ Ивановичъ! Навелъ Ивановичъ, что вы сдълали?»

«Сдълалъ все, что свойственно подлъйшему человъку. По посудите, посудите, развъ можно такъ поступать? Я—дворянинъ. Безъ суда, безъ слъдствія, бросить въ тюрьму, отобрать все отъ меня: вещи, шкатулка... тамъ деньги, тамъ все имущество, тамъ все мое имущество, Абанасій Васильевичъ,—имущество, которое кровнымъ потомъ пріобръль...»

И, не въ силахъ будучи удерживать порыва вновь подступившей къ сердцу грусти, онъ громко зарыдалъ голосомъ, проникнувшимъ толщу стѣнъ острога и глухо отозвавшимся въ отдаленый, сорвалъ съ себя атласный галстукъ и, схвативши (себя) рукою около воротника, разорвалъ на себѣ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ.

«Навелъ Ивановичъ, все равно, и съ имуществомъ, и со всъмъ, что ни есть на свътъ, вы должны проститься: вы подпали подъ неумолимый законъ, а не подъ власть какого человъка».

«Самъ погубилъ самого себя, чувствую, что погубилъ—
не умѣлъ во̀-время остановиться. Но за что̀ же такая
страшная [кара], Аоанасій Васпльевичъ? Я развѣ разбойникъ? Отъ меня развѣ пострадалъ кто-нибудь? Развѣ я
сдѣлалъ несчастнымъ человѣка? Трудомъ и потомъ, кровавымъ потомъ добывалъ копѣйку. Зачѣмъ добывалъ копѣйку?—Затѣмъ, чтобы въ довольствѣ прожить остатокъ дней,
непрожитое оставить женѣ, дѣтямъ, которыхъ намѣревался
пріобрѣсть для блага, для службы отечеству. Покривилъ,
не спорю, покривилъ,, что-жъ дѣлатъ? по вѣдъ покривилъ,
увидя, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямикъ. По вѣдъ я трупыся, я изощрялся.
А эти мерзавцы, которые по судамъ, берутъ тысячи и ве

то, чтобы съ казны,—небогатыхъ людей грабятъ, послѣднюю копѣйку сдираютъ съ того, у кого нѣтъ ничего!.. Аванасій Васильевичъ, я не блудничалъ, я не пьянствовалъ. [Я развѣ не выкупилъ?].... Да вѣдь сколько трудовъ, сколько желѣзнаго терпѣнья! Да я, можно сказать, выкупилъ всякую добытую копѣйку страданьями, страданьями! Пусть ихъ кто-нибудь выстрадаетъ то, что я! Вѣдь что вся жизнь моя?—Лютая борьба, судно среди волнъ. И лишиться вдругъ всего, что выработалъ, Аванасій Васильевичъ, того, что пріобрѣлъ такой борьбой...»

Онъ не договорилъ и зарыдалъ громко отъ нестерпимой боли сердца, и упалъ на стулъ, и оторвалъ совсѣмъ висѣвиую разорванную полу фрака, и швырнулъ ее прочь отъ себя и, запустивши обѣ руки себѣ въ волоса, объ укрѣпленіи которыхъ прежде такъ старался, безжалостно рвалъ ихъ, услаждаясь болью, которою хотѣлъ заглушить нестерпимую боль сердца.

«Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ!» говорилъ [Муразовъ], скорбно смотря на него и качая [головой]. «Я все думаю о томъ, какой бы изъ васъ былъ человѣкъ, если бы такъ же, и силою и териѣньемъ, да подвизались бы на добрый тр[удъ] и для лучшей [цѣли]! Если бы хоть ктонибудь изъ тѣхъ людей, которые любятъ добро, да употребили бы столько усилій для него, какъ вы для добыванья своей копѣйки!... да сумѣли бы такъ пожертвовать для добра и собственнымъ самолюбіемъ, и честолюбіемъ, не жалѣя себя, какъ вы не жалѣли для добыванья своей копѣйки!...»

«Лоанасій Васильевичь!» сказаль бѣдный Чичиковъ и схватиль его обѣими руками за руки. «О, если бы удалось миѣ освободиться, возвратить мое имущество! клянусь вамъ, повель бы отнынѣ совсѣмъ другую жизнь! Спасите, благодѣтель, спасите!»

«Что-жъ могу я сдълать? Я долженъ воевать съ закономъ. Положимъ, если бы я даже и ръшился на это; но въдь князь справедливъ,—онъ ни за что не отступитъ».

«Благодътель! вы все можете сделать. Не законъ меня

устращаеть, — я передъ закономъ найду средства. — но то, что... я брошенъ въ тюрьму, что я пропаду здёсь, какъ собака, и что мое имущество, бумаги, пиатулка... снасите!»

Онъ обнядъ ноги старика, облидъ ихъ слезами.

«Ахъ, Навелъ Ивановичъ, Навелъ Ивановичъ!» говориль старикъ Муразовъ, качая [головою]: «какъ васъ ослѣнило это имущество! Изъ-за него вы и оѣдной души своей не слышите!»

«Подумаю и о душѣ, но спасите!»

«Навель Ивановичь!» сказаль старикъ Муразовъ и остановился. «Спасти васъ не въ моей власти: вы сами видите. По приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же, паче чаянія, удастся, Павель Пвановичь, — я попрошу у васъ награды за труды: бросьте всв эти поползновенья на эти пріобрѣтенія. Говорю вамъ по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества.а у меня его больше, чёмъ у васъ, — я бы не заплакалъ. Ей, ей, [діло] не въ этомъ имуществі, которое могуть у меня конфисковать, а въ томъ, котораго никто не можетъ украсть и отнять! Вы ужъ пожили на свътъ довольно. Вы сами называете жизнь свою судномъ среди волнъ. У васъ есть уже чёмъ прожить остатокъ дней. Поселитесь себё въ тихомъ уголкф, поближе къ церкви и простымъ, добрымъ людямъ; или, если знобитъ сильное желанье оставить по себф потомковъ, женитесь на небогатой, доброй дъвунить, привыкшей къ умфренности и простому хозяйству (и. право, вы не ножальете потомъ). Забудьте этотъ шумный міръ и вск его обольстительныя прихоги; пусть и онъ васъ позабудеть. Въ немъ истъ уснокоенья. Вы видите: все въ немъ врагъ, искуситель, или предатель».

Чичиковъ задумался. Что-то странное, какія-то невідомыя дотолів, незнаемыя чувства, сму самому необъяснимыя, пришли къ нему: какъ будто хотілю въ немъ что-то пробудиться, что-то подавленное изъ-дітства суровымъ, мертвымъ поученьемъ, безпривітностью скучнаго дітства, пустын-

ностью родного жилища, безсемейнымъ одиночествомъ, нищетой в бъдностью первоначальныхъ впечатлъній, и какъ будто то, что...... суровымъ взглядомъ судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозъ какое-то мутно-занесенное зимней вьюгой окно, хотъло вырваться на волю.

«Спасите только, Аванасій Васильевичь!» вскричаль онь: «поведу другую жизнь, послідую вашему совіту! Воть вамь мов слово!»

«Смотрите же, Павелъ Ивановичъ, отъ слова не отстунитесь», сказалъ Муразовъ, держа его руку.

«Отступился бы, можетъ-быть, если бы не такой страшный урокъ», сказалъ, вздохнувши, бѣдный Чичиковъ и прибавилъ: «Но урокъ тяжелъ; тяжелъ, тяжелъ урокъ, Аванасій Васильевичъ!»

«Хорошо, что тяжелъ. Благодарите за это Бога, помолитесь. Я пойду събраться». Сказавши это, старикъ вышелъ. Чичиковъ уже не плакалъ, не рвалъ на себъ фрака и

волосъ: онъ успоконися.

«Нфтъ, полно!» сказалъ онъ наконецъ: «другую, другую жизнь! Пора въ самомъ дёлё сделаться порядочнымъ. О. если бы мий какъ-нибудь только выпутаться и уйхать хоть съ небольшимъ капиталомъ, поселюсь вдали отъ... Если, однакожъ, получу назадъ бумаги... А купчія?...» Онъ подумалъ: «Что-жъ? зачемъ оставить это дело, столькимъ трудомъ пріобратенное?... Больше не стану покупать, но заложить тв нужно. Втдь пріобратеніе это стоило трудовъ! Это я заложу, заложу съ тъмъ, чтобы купить на деньги помфстье. Сдранось номфицикомъ, потому что тутъ можно сдфлать много хорошаго». И въ мысляхъ его пробудились тв чувства, которыя овладели имъ, когда опъ былъ [у] Гоброжогло, и милая, при гриющемъ свъть вечернемъ, умная беседа хозянна о томъ, какъ плодотворно и полезно занятіе помъстьемъ. Деревня такъ вдругъ представилась ему прекрасною, точно какъ бы онъ въ силахъ былъ ночувствовать всв прелести деревни.

«Глупы мы, за сустой гоняемся!» сказаль онь наконець.

«Право, отъ бездълья! Все близко, все подъ рукой, а мы бѣжимъ за тридевять. Чѣмъ не жизнь, если займенься хоть бы и въ глуни? Вѣдь удовольствіе, дѣйствительно, въ трудѣ. Горбожогло правъ. И ничего нѣтъ слаще, (точно,) какъ плодъ собственныхъ трудовъ... Пѣтъ, займусь трудомъ, поселюсь въ деревиѣ, и займусь честно, такъ, чтобы имѣтъ доброе вліяніе и на другихъ. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ. будто я уже совсѣмъ негодный? У меня естъ способности къ хозяйству; я имѣю качества и бережливости, и расторопности, и благоразумія, даже постоянства. Стоитъ только рѣшиться. Теперь только истивно и ясно чувствую, что есть какой-то долгъ, который нужно исполнять человѣку на землѣ, не огрываясь отъ того мѣста и угла, на которомъ онъ поставленъ».

И трудолюбивая жизнь, удаленная отъ шума городовъ и всёхъ соблазновъ, которые отъ праздности выдумалъ, позабывши трудъ, человъкъ, такъ сильно стала передъ нимъ рисоваться, что опъ уже почти позабыль весь ужасъ своего положенія и можеть-быть, готовъ быль даже возблагодарить Провидьніе за этоть тяжелый..... если только вынустять его и огдадуть хотя часть. Но... одностворчатая дверь его нечистаго чулана растворилась, воила чиновная особа — Самосвитовъ, эникуреецъ, отличный товарищъ, кутила и продувная бестія, какъ выражались о немъ сами товариши. Въ военное время человъкъ этотъ надълаль бы чудесъ: его бы послать куда-пибудь пробраться сквозь непроходимыя, опасныя міста, украсть передъ носомъ у самого непріятеля нушку, - это его бы дело. По, за невмініемь военнаго попринца, нодвизался на штатекомъ и, пам'єсто подвиговъ, за которые быль обы не даромъ украшенъ, онъ накостиль и гадиль. Непостижимое діло! съ товарищами онъ былъ хорошъ, никого не продавать инкому и. давши слово, держалъ; но высшее надъ обою начальство онъ считалъ чъмъ-то въ родъ непріятельской батарен, сквозь которую иужно пробиваться, пользуясь всякимъ слабымъ ивстомъ, проломомъ или упущениемъ.

«Знасмъ все объ вашемъ положеніи, все услышали!» сказалъ опъ, когда увидѣлъ, что дверь за нимъ плотно затвориласъ. «Ничего, ничего! Не робъйте: все будетъ поправлено. Всѣ будемъ работать за васъ и—ваши слуги! Тридцать тысячъ на всѣхъ—и ничего больше».

«Будто?» векрикнулъ Чичиковъ: «и я буду совершенно оправданъ?»

«Кругомъ! еще и вознаграждение получите за убытки».

«И за трудъ?...»

«Тридцать тысячъ. Тутъ уже все вмѣстѣ—и нашимъ, и генералъ-губернаторскимъ, и секретарю».

«Но позвольте, какъ же я могу? Мои всѣ вещи... шкатулка... все это теперь запечатано, подъ присмотромъ...»

«Черезъ часъ получите все. По рукамъ, что-ли?»

Чичиковъ далъ руку. Сердце его билось, и онъ не довърялъ, чтобы это было возможно...

«Пока прощайте! Поручилъ вамъ [сказать] нашъ общій пріятель, что главное дъло—спокойствіе и присутствіе духа».

«Гм!» подумаль Чичиковъ: «понимаю — юрисконсультъ!» Самосвитовъ скрылся. Чичиковъ, оставшись, все еще не довфрялъ словамъ, какъ не прошло часа послѣ этого разговора, какъ была принесена шкатулка: бумаги, деньги-все въ наплучшемъ порядкъ. Самосвитовъ явился въ качествъ распорядителя: выбраниль поставленныхъ часовыхъ за то. что небдительны, смотрителю приказаль приставить еще лишнихъ солдатъ для усиленія присмотра, взялъ не только шкатулку, во отобралъ даже всв такія бумаги, которыя могли бы чамъ-нибудь компрометировать Чичикова; связалъ все это вмёсть, запечаталь и повельль самому солдату отнести немедленно къ самому Чичикову, въ видъ необходимыхъ ночныхъ и спальныхъ вещей, такъ что Чичиковъ, вмъсть съ бумагами, получилъ даже и все теплое, что нужно было для покрытія бреннаго его тала. Это скорое доставленіе обрадовало его несказанно. Онъ возымель сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какія вещи: вечеромъ театръ, плясунья, за которою онъ волочился. Деревня и мирная жизнь стали казаться блёднёй, городъ и шумъ-— опять ярче, яснёй... О, жизнь!

А между тъмъ завязалось дъло размъра безпредъльнаго въ судахъ и палатахъ. Работали перья писновъ, и, понюхивая табакъ, трудились казусныя головы, съ чувствомъ художника любуясь собственной крючковатой строкой. Юрисконсульть, какъ скрытый магъ, незримо ворочаль всемъ механизмомъ: всѣхъ опуталъ рѣшительно, прежде чѣмъ кто усивлъ осмотръться. Путанина увеличилась. Самосвитовъ превзошелъ самого себя отважностью распоряженій п терзостью неслыханною. Узнавнии, глъ караулилась схваченная женщина, онъ явился прямо и вошелъ такимъ молодиомъ и начальникомъ, что часовой едълалъ ему честь и вытянулся въ струнку. «Давно ты здѣсь стоинь?» — «Съ утра, ваше благородіе!» — «Долго до смѣны?» — «Тра часа, ваще благородіе!>— «Ты миѣ будешь нуженъ. Я скажу офицеру, чтобы нам'ясто тебя отрядиль другого».--«Слущаю, ваше благородіе!» И. уфхавъ домой, ни минуты не медля, самъ нарядился жандармомъ, явился въ домѣ, гдь быль Чичиковъ, схватиль первую бабу, какая попалась. и сдалъ ее двумъ чиновнымъ молодцамъ, докамъ тоже, а самъ прямо явился, въ усахъ и съ ружьемъ, какъ ельлуеть, къ часовымъ: «Ступай къ мо..... меня прислаль командирь выстоять, нам'всто тебя, смізну,» Обмізнился съ часовымъ ружьемъ. Только этого было и нужно. Въ это время, нам'ясто прежней бабы очутплась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежиюю запрятали кудато такъ, что и потомъ не узнали, куда она дъласъ. Въ то время, когда Самосвитовъ подвизался въ лицт воина. юрисконсульть произвель чудеса на гражданскомъ поприщь: тубернатору далъ знать стороною, что прокуроръ на него пишеть доносъ: жандармскому чиновнику даль знать. [что] секретно проживающій чиновинкъ пишеть на него допосы: сскретно проживавшаго чиновника увършть, что есть еще <mark>секрети</mark>Бінній чиновникъ, который на него доноситъ. — й вскув привель въ такое положение, что къ нему золжны

были обратиться за советами. Произошла такая безтолковщина: доносъ сълъ верхомъ на доносъ, и ношли открываться такія діла, которыхъ и солице не видывало, и даже такія, которыхъ и не было. Все ношло въ работу и въ діло: и кто незаконнорожденный сынь, и какого рода и званія, и у кого любовница, и чья жена за кімъ волочится. Скандалы, соблазны и все такъ замѣшалось и сплелось вмёстё съ исторіей Чичикова, съ мертвыми душами, что пиконмъ образомъ нельзя было понять, которое изъ этихъ дълъ было главнъйшая ченуха: оба казались равнаго достоинства. Когда стали, наконець, поступать бумаги къ генераль-губернатору, бъдный князь ничего не могъ понять. Весьма умный и расторопный чиновникъ, которому поручено было сдълать экстрактъ, чуть не сошелъ съ ума: никакимъ образомъ нельзя было поймать нити дёла. Князь быль въ это время озабочень множествомъ другихъ дёлъ, одно другого непріятньйшихъ. Въ одной части губерніи оказался голодъ. Чиновники, посланные раздать хлъбъ, какъ-то не такъ распорядились, какъ следовало. Въ другой части губерній расшевелились раскольники. Кто-то пропустиль между ними, что народился антихристь, который и мертвымъ не даетъ нокоя, скупая какія-то мертвыя души. Каялись и грешили, и, подъ видомъ изловить антихриста, укокошили неантихристовъ. Въ другомъ мъстъ мужики взбунтовались противъ номѣщиковъ и капитанъ-исправниковъ. Какіе-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступаетъ такое время, что мужики должны [быть] помвщики и парядиться во фраки, а помещики нарядятся въ армяки и будутъ мужики, — и цълая волость, не размысля того, что слишкомъ много выйдеть тогда помъщиковъ и капитанъ-исправниковъ, отказалась платить подать. Нужно было прибытнуть къ насильственнымъ мырамъ. Быдный князь быль въ самомъ разстроенномъ состояній духа. Въ это время доложили ему, что пришелъ откунщикъ. «Пусть войдеть», сказаль князь. Старикъ взошель...

«Вотъ вамъ Чичиковъ! Вы стояли за него и защищали.

Теперь онъ попалея въ такомъ дѣлѣ, на какое послѣдній воръ не рѣшится».

«Позвольте вамъ доложить, ваше сіятельство, что я не очень понимаю это діло, (въ которомъ онъ понался)».

«Подлогь завъщанія, и еще какой!.. Публичное наказаміе плетьми за этакое дѣло!»

«Ваше сіятельство, скажу не съ тъмъ, чтобы защищать Чичикова,— но въдь это—дъло не доказанное: слъдствіе еще не слъдано».

«Улика: женщина, которая была наряжена на мъсто умершей, схвачена. Я ее хочу разспросить нарочно при васъ». Князь позвонилъ и даль приказъ позвать ту женщину,—(«которая взята»—сказалъ онъ вошедшему).

Муразовъ замолчалъ.

«Везчестивйниее двло! И, къ стыду, замвивались первые чиновники герода, самъ губернаторъ. Онъ не долженъ быть тамъ, гдв воры и бездвльники!» сказалъ князь съ жаромъ.

«Вѣль губернаторъ — наслѣдникъ; опъ имѣетъ право па притязанія; а что другіе-то со всѣхъ сторонъ прицѣнились, такъ это-съ, ваше сіятельство, человѣческое дѣло. Умерла-съ богатая, распоряженія умнаго и справедливаго не сдѣлала: слетѣлись со всѣхъ сторонъ охотники поживиться—человѣческое дѣло...»

«По відь мерзости зачімі же ділать?.. Подлецьі!» сказаль князь съ чувствомъ негодованія. «Пи одного чиновника ніть у меня хорошаго: всії—мерзавцы!»

«Ваше сіятельство! да кто-жъ изъ насъ, какъ слѣдуетъ, хорошъ? Всѣ чиновники нашего города – люди, имѣютъ (свои) достоинства и многіе очень знающіе къ дѣлѣ, а отъ грѣха всякъ близокъ».

«Послушайте, Лоанасій Васильевичь: скажите мив, — я васъ одного знаю за честнаго человька, — что у васъ за страсть защищать веякаго рода мерзавцевы?»

«Ваше сіятельство», сказалъ Муразовъ: «кто бы ви былъ человъкъ, котораго вы называете мерзавнемъ, по въдь опъ человъкъ. Какъ же не защищать человъка, сели онъ половину золъ дълаетъ отъ грубости и невъдънья? Въдь мы дълаемъ несправедливости на всякомъ шагу даже и не съ дурнымъ намъреніемъ. Въдь, ваше сіятельство, сдълали также большую несправедливость».

«Какъ!» воскликнулъ въ изумленіи князь, совершенно пораженный такимъ нежданнымъ оборотомъ рѣчи.

Муразовъ остановился, помолчалъ, какъ бы соображая что-то, п, наконецъ, сказалъ: «Да вотъ хоть бы по дѣлу Дѣрпѣнникова».

«Какъ, развѣ я несправедливъ? преступленіе противъ коренныхъ государственныхъ законовъ, равное измѣнѣ землѣ своей!...»

«Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который, по неопытности своей, быль обольщень и сманень другими, осудить такъ, какъ и того, который быль одинъ изъ зачинщиковъ? Вѣдъ участь постигла ровная и Дѣриѣнникова, и какого-нибудь Вороного-Дрянного; а вѣдь преступленія ихъ не равны».

«Ради Бога...» сказалъ князь съ замѣтнымъ волненіемъ: «вы что-нибудь знаете объ этомъ? скажите. Я именно недавно послалъ еще прямо въ Петербургъ объ смягченіп его участи».

«Ивть, ваше сіятельство, я не насчеть того говорю, чтобы я зналь что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы нослужило въ его пользу, да онъ самъ не согласится, потому что чрезъ это пострадаль бы другой. А я думаю только то, что не изволили-ль вы тогда слишкомъ посившить. Извините, мит кажется по моему слабому разуму, следовало бы тоже принять во вниманіе и прежнюю жизнь человъка, потому что, если не разсмотришь все хладнокровно, а накричинь съ перваго раза, — запугаешь только его, да и признанья настоящаго не добъешься; а какъ съ участіемъ его разспросишь, какъ брать брата — самъ все выскажеть и даже не просить о смягченіи, и

ожесточенья ни противъ кого иѣть, потому что яспо вилить. что не я его наказываю: я законъ».

Князь задумался. Въ это время вошель чиновинкъ и почтительно остановился съ портфелемъ. Забота, грудъ выражались на его молодомъ и еще свѣжемъ липѣ. Видио было, что онъ не даромъ служилъ по особымъ порученіямъ. Это быль одинь изъ числа тЕхъ немногихъ, которыи занимался делопроизводствомъ соп amore. Не сторая ни честолюбіемь, ни желаніемь прабытковь, ни подражаніемь другимъ, она занимался только потому, что быль убъжденъ. что ему нужно быть здъсь, а не на другомъ мъсть, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частямъ и, поймавши всв нити запутанивинаго дела, разъяснить его-это было его діло. И труды, и старанія, и безсонныя ночи вознаграждались ему изобильно, если дьло, наконецъ. начинало предъ нимъ объясняться, сопровенныя причины обнаруживаться, и онъ чувствоваль, что можеть передать его все въ немногихъ словахъ, отчетливо и ясно, такъ что всякому будеть очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученикъ, когда предъ нимъ раскрывалась какая-инбудь трудибишая фраза и обнаруживается настоящій смысль мысли великаго писателя, какъ радовался онъ, когда предъ нимъ распутывалось запутанићишее дьло. Зато... \*)

«...хлюбомъ въ мъстахъ, гдъ голодъ; я эту часть получине знаю чиновниковъ: разсмотрю самолично, что кому нужно. Да, если позволите, ваще сіятельство, я поговорю и съ раскольниками. Они-то съ нашимъ братомъ, съ простымъ человъкомъ, охотите разговорятся, такъ. Богъ въсть, можетъбыть, помогу уладить[ся] съ ними миролюбно. А денегъ-то отъ васъ я не возъму, потому что, си Богу, сты що въ такое время думать о своей прибыли, когла умирають съ голода. У меня есть въ занасъ головый хлюбъ; я и теперь

<sup>&</sup>quot;) На этомъ еловъ обрывается 132 странила рукониси: этъмъ визчительный пропускъ.  $Pea_{\rm c}$ 

еще послаль въ Сибирь, и къ будущему лату вновь подвезутъ».

«Васъ можетъ только наградить одинъ Богъ за такую службу, Аванасій Васильевичъ. А я вамъ не скажу ни одного слова, потому что,—вы сами можете чувствовать,—всякое слово туть безсильно. По позвольте мий одно сказать насчетъ той просьбы. Скажите сами: имію ли я право оставить это діло безъ вниманія, и справедливо ли, честно ли съ моей стороны будетъ простить мерзавцевъ».

«Ваше сіятельство, ей Богу, этакъ нельзя называть, тѣмъ болѣе, что изъ [нихъ] есть многіе весьма достойные. Затруднительны положенія человѣка, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны. Бываетъ такъ, что кажется кругомъ виноватъ человѣкъ; а какъ войдешь—даже и не онъ».

«Но что скажуть они сами, если оставлю? Вѣдь есть изъ нихъ, которые послѣ этого еще больше подымутъ носъ и будутъ даже говорить, что они напугали. Они первые будуть не уважать...»

«Ваше сіятельство, позвольте мнѣ вамъ дать свое мнѣніе: соберите ихъ всѣхъ, дайте имъ знать, что вамъ все извѣстно, и представьте имъ ваше собственное положеніе точно такимъ самымъ образомъ, какъ вы его изволили изобразить сейчасъ передо мной, и спросите у нихъ совѣта: что [бы] изъ нихъ каждый сдѣлалъ на вашемъ положеніи?»

«Да, вы думаете, имъ будутъ доступны движенія благороднѣйшія, чѣмъ каверзничать и наживаться? Повѣрьте, они надо мной посмѣются».

«Не думаю-съ, ваше сіятельство. У [русскаго] человѣка, даже и у того, кто похуже другихъ, все-таки чувство справедливо. Развѣ жидъ какой-нибудь, а не русскій. Нѣтъ, ваше сіятельство, вамъ нечего скрываться. Скажите такъ точно, какъ изволили передо мной. Вѣдь они васъ поносятъ, какъ человѣка честолюбиваго, гордаго, который и слышать ничего не хочетъ, увѣренъ въ себѣ,—такъ пусть же увидятъ все, какъ оно есть. Что-жъ вамъ (ихъ бояться)? Вѣдь ваше дѣло правос. Скажите имъ такъ, какъ бы вы

не предъ ними, а предъ Самимъ Богомъ принесли свою исповъдъ».

«Аванасій Васпльевичъ», сказалъ князь въ-раздумьи: «я объ этомъ подумаю, а нокуда благодарю васъ очень за совѣтъ».

«А Чичикова, ваше сіятельство, прикажите отпустить». «Скажите этому Чичикову, чтобы онъ убирался отсюда какъ можно поскоръй, и чъмъ дальше, тъмъ лучше, Его-то уже я бы никогда не простилъ».

Муразовъ ноклонился и прямо отъ князя отправился къ Чичикову. Онъ нашелъ Чичикова уже въ духѣ, весьма покойно занимавшагося довольно порядочнымъ обѣдомъ, который былъ ему принесенъ въ фаянсовыхъ судкахъ изъ какой-то весьма порядочной кухни. По первымъ фразамъ разговора старикъ замѣтилъ тотчасъ, что Чичиковъ уже усиѣлъ переговорить кое съ кѣмъ изъ чиновниковъ-казусниковъ. Онъ даже попялъ, что сюда вмѣшалось невидимое участіе знатока-юрисконсульта.

«Послушайте-съ, Павелъ Ивановичъ», сказалъ онъ: «я привезъ вамъ свободу на такомъ условін, чтобы сейчасъ васъ не было въ городь. Собирайте всв пожитки свои-да и съ Богомъ, не откладывая ни минуты, потому что дело еще хуже. Я знаю-съ, васъ тутъ одинъ человъкъ настраиваеть; такъ объявляю вамъ но секрету, что такое еще дълоодно открывается, что ужь никакія силы не спасуть этого. Онъ, конечно, радъ другихъ топить, чтобы не скучно, да дьло къ раздълкь. Я васъ оставиль въ расположении хорошемъ, —лучнемъ, нежели въ какомъ теперь. Совътую вамъ-съ не въ шутку. Ей, ей, дъло не въ этомъ имуществъ, изъ-за котораго спорять люди, и ръжуть другь друга люди, точно. какъ можно завести благоустройство въздъщией жизни, не помысливши о другой жизни. Повърьте-съ, Навелъ Ивановичь, что покамьсть, брося все, изь-за чего грызуть и флять другь друга на земль, не подумають о благоустройетвъ душевнаго имущества. — не установится благоустройство и земного имущества. Наступять времена голота и

овдности, какъ во всемъ народв, такъ и порознь во всякомъ... Это-съ ясно. Что ни говорите, ввдь отъ души зависить твло. Какъ же хотвть, чтобы [ило] какъ слвдуетъ. Подумайте не о мертвыхъ душахъ, а [о] своей живой душв. да и съ Богомъ на другую дорогу! Я тожъ вывъжаю завтрашній день. Поторопитесь! не то—безъ меня овда будетъ».

Сказавши это, старикъ вышелъ. Чичиковъ задумался. Значеніе жизни опять показалось немаловажнымъ. «Муразовъ правъ», сказалъ онъ: «пора на другую дорогу!» Сказавши это, онъ вышелъ изъ тюрьмы. Часовой потащилъ за нимъ шкатулку...... Селифанъ и Петрушка обрадовались. какъ Богъ знаетъ чему, освобожденію барина. «Ну, любезные», сказалъ Чичиковъ, обратившись [къ нимъ] милостиво: «нужно укладываться, да фхать».

«Покатимъ, Павелъ Ивановичъ», сказалъ Селифанъ. «Дорога, должно-быть, установилась: снѣгу выпало довольно. Пора ужъ, право, выбраться изъ города. Надоѣлъ онъ такъ. что и глядъть на него не хотѣлъ бы».

«Стунай къ каретинку, чтобы поставилъ коляску на полозки», сказалъ Чичиковъ, а самъ пошелъ въ городъ, но ни [къ] кому не хотълъ заходить отдавать прощальныхъ визитовъ. Послъ всего этого событія было и неловко, —тъмъ болве, что о немъ множество ходило въ городв самыхъ неблагопристойныхъ исторій. Онъ избъгалъ (даже) всякихъ встръчъ и зашелъ потихоньку только къ тому кунцу, у котораго купплъ сукна наваринскаго пламени съ дымомъ, взялъ вновь четыре аршина на фракъ и на штаны и отправился самъ къ тому же портному. За двойную [цвну] мастеръ рашился усилить рвеніе и засадилъ всю ночь работать при свічахъ портное народонаселеніе пглами, утюгами и зубами, и фракъ на другой день былъ готовъ, хотя и немножко поздно. Лошади всё были запряжены. Чичиковъ, однакожъ, фракъ примфрилъ. Онъ былъ хорошъ, точьвъ-точь какъ прежній. Но, увы! онъ замѣтиль, что въ головь уже быльло что-то гладкое, и примолвиль грустно: «И зачёмъ было предаваться такъ сильно сокрушению? А рвать волосъ не следовало бы и подавно». Расплатившись съ портнымъ, онъ выёхалъ наконецъ изъ города въ какомъ-то странномъ положении. Это былъ не прежий Чичиковъ; это была какая-то развалина прежиято Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души съ разобраннымъ строениемъ, которое разобрано съ темъ, чтобы строить изъ него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришелъ отъ архитектора опредълительный иланъ, и работники остались въ недоумении. Часомъ преждеего отправился старикъ Муразовъ, въ рогоженной кибиткъ, вмёстё съ Потанычемъ, а часомъ после отъёзда Чичикова попло приказание, что князь, по случаю отъёзда въ Петербургъ, желаетъ видеть всёхъ чиновниковъ до едина.

Въ большомъ залѣ генералъ-губернаторскаго дома собралось все чиновное сословіе города, начиная отъ губернагора до (секретаря) титулярнаго совѣтника: правители канцелярій и дѣлъ, совѣтники, асессоры, Кислоѣдовъ. Красноносовъ, Самосвитовъ, не бравшіе, бравшіе, кривившіе душой, полукривившіе и вовсе не кривившіе.—все ожидало съ любопытствомъ, не совсѣмъ спокойнымъ, выхода. Князь вышель ин мрачный, ни ясный: спокойной твердостью быль вооруженъ его шагъ и взоръ. Все чиновное собраніе поклонилось, многіе—въ поясъ. Отвѣтивъ легкимъ поклономъ, князь началъ:

«Утзжая въ Петербургъ, я почелъ приличнымъ повидаться съ вами со всёми и даже объяснить вамъ отчасти причину. У насъ завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многіе изъ предстоящихъ знаютъ, о какомъ деле я говорю. Дело это повело за собою открытіе и другихъ, не менте безчестныхъ дель, въ которыхъ замъщались даже, наконецъ, и такіе люди, которыхъ замъщались даже, наконецъ, и такіе люди, которыхъ я доселе почиталъ честными. Извъстна мне даже и сокровенная цель спутать такимъ образомъ все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальнымъ порядкомъ. Знаю даже, и кто главная пружина, и чьимъ сокровеннымъ..... хотя

онть и очень искусно скрылъ свое участіс. Но дёло въ томъ, что я намѣренъ это слѣдить не формальнымъ слѣдованіемъ по бумагамъ, а военнымъ быстрымъ судомъ, какъ въ военное [время], и надѣюсь, что государь мнѣ дастъ это право, когда я изложу все это дѣло. Въ такомъ случаѣ, когда нѣтъ возможности произвести дѣло гражданскимъ образомъ, когда горятъ шкафы съ [бумагами] и наконецъ излишествомъ лживыхъ постороннихъ показаній и ложными доносами стараются затемнить и безъ того довольно темное дѣло,—я полагаю военный судъ единственнымъ средствомъ и желаю знать мнѣніе ваше».

Князь остановился, какъ [бы] ожидая отвѣта. Все стояло, потупивъ глаза въ землю. Многіе были блѣдны.

«Извѣстно мнѣ также еще одно дѣло, хотя производивміе его въ полной увѣренности, что оно никому не можетъ быть извѣстно. Производство его уже пойдетъ не по бумагамъ, потому что истцомъ и челобитчикомъ я буду уже самъ и представлю очевидныя доказательства».

Кто-то вздрогнулъ среди чиновнаго собранія; нѣкоторые изъ боязливѣйшихъ тоже смутились.

«Само по себѣ, что главнымъ зачинщикамъ должно послѣдовать лишеніе чиновъ и имущества, прочимъ отрѣшеніе отъ мѣстъ. Само собою разумѣется, что въ числѣ ихъ пострадаетъ и множество невинныхъ. Что-жъ дѣлать? дѣло слишкомъ безчестное и вопістъ о правосудіи. Хотя я знаю, что это будетъ даже и не въ урокъ другимъ, потому что на мѣсто выгнанныхъ явятся другіе, и тѣ самые, которые дотолѣ были честны, сдѣлаются безчестными, и тѣ самые, которые удостоены будутъ довѣренности, обманутъ и продадутъ, несмотря на все это, я долженъ поступить жестоко, потому что вопістъ правосудіе. Итакъ, вы всѣ должны на меня глядѣть, [какъ] на безчувственное орудіе правосудія».

Содрогание невольно пробъжало но вебмъ лицамъ.

Князь быль спокоенъ. Ни гитва, ни возмущеныя душевнаго не выражало его лицо.

«Теперь тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь мио-

гихъ и котораго пикакія просьбы не въ силахъ были умолить, тоть самый бросается тенерь къ ногамъ ванимъ, васъ вскув просить. Все будеть позабыто, изглажено, прощено; я буду самъ ходатаемъ за всёхъ, если исполните мою просьбу. Вотъ моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаніями нельзя искоренить неправды: она слишкомъ уже глубоко вкоренилась. Безчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и погребностью даже и для такихъ людей, которые и не рождены быть безчестными. Знаю, что уже почти невозможно многимъ итти прогивъ всеобщаго теченія. Но я тенерь долженъ, какъ въ рашительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякій гражданинъ несетъ все и жертвуетъ всемъ, - я долженъ сдълать кличъ, хотя къ темъ, у которыхъ еще есть въ груди русское сердце и понятно сколько-инбудь слово благородство. Что тутъ говорить о томъ, кто болье изъ насъ виновать! Я, можеть-быть, больше встхъ виновать; я, можетъ-быть, слишкомъ сурово васъ принялъ вначаль; можетъ-быть, излишей подозрительностью я оттолкиуль изъ васъ тёхъ, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я съ своей стороны могъ бы также сдълать.....\*) Если они уже дъйствительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы имъ оскоронться и надменностью моего обращенія, следовало бы имъ подавить въ себь собственное честолюбіе и пожертвовать своей личностью. Не можеть быть, чтобы я не замъгиль ихъ самоотверженія и высокой любви къ добру и не приняль бы наконецъ отъ нихъ полезныхъ и умныхъ совъювъ. Все-таки скорви подчиненному следуеть применяться къ праву начальника, чъмъ начальнику къ праву подчиненнаго. Это законитий по крайней мъръ и легче, потому что у подчииенныхъ одинъ начальникъ, а у начальника сотия подчиненныхъ. По оставимъ теперь въ сторонъ, кто кого больше виновать. Дело въ томъ, что пришло намъ спасать ичигу

<sup>\*)</sup> Фраза не дописана.

земле; что гибнеть уже земля наша не отъ нашествіл лвадцати иноплеменныхъ языковъ, а отъ насъ самихъ; что уже, мимо законнаго управленія, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякаго законнаго. Установились свои условія, все оцінено, и ціны даже приведены во всеобщую извастность. И никакой правитель, хотя бы онъ быль мудрве вскув законодателей и правителей, не въ силахъ поправить зла, какъ [ни] ограничивай онъ въ дъйствіяхъ дурныхъ чиновниковъ приставленіемъ въ надзиратели другихъ чиновниковъ. Все будетъ безуспѣшно, покуда не почувствоваль изъ насъ всякъ, что онъ такъ же, какъ въ эпоху (всеобщаго) возстанія народовъ вооружался противъ..... такъ долженъ возстать противъ неправды. Какъ русскій, какъ связанный съ вами единокровнымъ родствомъ, одной и тою же кровью, я тенерь обращаюсь [къ] вамъ. Я обращаюсь къ темъ изъ васъ, кто имфетъ понятіе какоенибудь о томъ, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долгъ, который на всякомъ мъстъ предстоить человѣку. Я приглашаю разсмотрѣть ближе свой долгь и обязанность земной своей должности, потому что это уже намъ встмъ темно представляется, и мы едва...»



## ПОХОЖДЕНІЯ ЧИЧИКОВА

или

## МЕРТВЫЯ ДУШИ.

LAMEOII

томъ второй.

(ВЪ ИСПРАВЛЕННОЙ РЕДАКЦІИ).



## ГЛАВА Т.

Зачёмъ же изображать обдиость, да обдиость, да иссовершенство нашей жизни, выканывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? Что-жъ дѣлать, если уже таковы свойства сочинителя и, зао́олёвъ соо́ственнымъ несовершенствомъ, уже и не можетъ изображать онъ ничего другого, какъ только обдность, да обдность, да песовершенство нашей жизни, выканывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? И вотъ опять попаля мы въ глушь, опять натинулись на закоулокъ. Зато какая глушь и какой закоулокъ!

Какъ бы исполнискій валь какой-то безконечной крфпости, съ наугольниками и бойницами, шли, извиваясь, на тысячу слишкомъ верстъ горныя возвышенія. Великольню возносились они надъ безконечными пространствами равнинт. го отломами, известковато-глинистаго своиства, въ видь отвъсныхъ стънъ, исчерченныхъ проточинами и рытвинами, то миловидно круглившеюся зеленою выпуклостью, покрытой, какъ мерлушками, молодымъ кустаринкомъ, подымавшимся отъ срубленныхъ деревъ, то, наконецъ, темными гущами ліса, какимъ-то чудомъ еще уціблівними отъ топора. Ръка то, върная своимъ берегамъ, давала вмъстъ съ ними колена и повороты, то отлучалась прочь въ луга, затемъ, чтобы, извившись тамъ въ изсколько извивовъ, блеснуть, какъ огонь, нередъ солицемъ, скрыться въ рощи березъ, осинъ и ольхъ и выбъжать оттуда въ торжествъ, въ сопровожденін мостовъ, мельницъ и илотинъ, какь бы гонявшихся за нею на всякомъ новоротф.

Въ одномъ мѣстѣ крутой бокъ возвышеній убирался гуще въ зеленыя кудри деревъ. Искусственнымъ насажденьемъ. благодаря неровности гористаго оврага, сфверъ и югъ растительнаго царства собрались сюда вмѣсть. Дубъ, ель, льсная груша, кленъ, вишнякъ и терновникъ, чилита и рябина. опутанная хмелемь, то номогая другь [другу] въ ростъ, те заглушая другь друга, карабкались по всей горь, отъ низу до верху. Вверху же, у самаго ея темени, примешивались къ ихъ зеленымъ верхушкамъ красныя крышки господскихъ строеній, коньки и гребни сзади скрывшихся избъ. верхиля надстройка господскаго дома съ разнымъ балкономъ и большимъ полукруглымъ окномъ. И надъ всемъ этимъ собраньемъ деревъ и крышъ возносилась свыше всего своими пятью позлащенными, играющими верхушками старинная деревенская церковь. На всѣхъ ея главахъ стояли золотые проразные кресты, утвержденные золотыми проразными же цанями, такъ что издали, казалось, висёло на воздухе ничемъ неподдержанное, сверкавшее горячими червонцами золото. И все это, въ опрокинутомъ видѣ, верхушками, крышками, крестами внизъ, миловидно отражалось въ рект, где безобразно-дуплистыя ивы, однъ стоя у береговъ, другія совсьмъ въ водь, опустивши туда и вътви и листья, опутанныя склизкой бодягой, плававшей по водь вмъсть съ желтыми кувининчиками, точно какъ [бы] разсматривали это чудное изображеніе.

Видъ былъ очень хорошъ, но видъ сверху внизъ, съ надстройки дома на отдаленья, былъ еще лучие. Равнодушно не могъ выстоять на балконъ никакой гость и посътитель. Отъ изумленья у него захватывало въ груди духъ, и онъ только векрикивалъ: «Господи, какъ здѣсь просторно!» Безъ конца, безъ предѣловъ открывались пространства: за лугами, усѣянными рощами и водяными мельницами, въ нѣсколько зеленыхъ поясовъ, зеленъли лѣса; за лѣсами, сквозь воздухъ, уже начинавшій становиться мглистымъ, желтѣли пески, и вновь лѣса, уже синѣвшіе, какъ моря или туманъ, далеко разливавшійся; и вновь пески, еще блѣднѣй, но все желгівніе. На огдаленномъ небосклонѣ лежали гребнемъ міловыя горы, блиставнія білизною даже и въ ненастное время, какъ бы освіндало ихъ вічное солние. По ослівнительной білизнів ихъ, у подошвъ, містами гинсовыхъ, мелькали какъ бы дымивніяся туманносизыя пятна. Это были отдаленныя деревни: но ихъ уже не могъ разсмотріль человіческій глазъ. Телько вспыхивавшая при солнечномъ освіщеній искра золотой церковной маковки давала зитть, что это было людное большое селеніс. Все это облечено было въ тинину невозмущаємую, которую не пробуждали даже чуть долетавшіе до слуха отголоски воздушныхъ пільновъ, пронадавшіе въ пространствахъ. Словомъ — гость, стоявшій на балконѣ, и послів какого-нибуль двухчасового созерцанія ничего другого не могъ выговорить, какъ только: «Господи, какъ здісь просторно!»

Кто-жъ быль жилець и владьтель этой деревни, къ которой, какъ къ неприступной крѣности, нельзя было и подъфать отсюда, а нужно было подъвзжать съ другой стороны, гдв вразсынку дубы встрѣчали привѣтливо подъфзжавшаго гостя, распростирая развѣсистыя вѣтви, какъ дружескія объятья, и провожая его къ лицу того самаго дома, котораго верхушку видѣли мы сзади и который стоялъ теперь весь на-лицо, имѣя по одну сторону рядъ избъ, выказывавшихъ коньки и рѣзные гребни, а по другую—церковь, блиставшую золотомъ крестовъ и золотыми прорѣзными узорами висѣвшихъ въ возлухѣ цѣпей. Какому счастливцу принадлежалъ этотъ закоулокъ?

Номѣщику Тремалаханскаго уѣзда. Антрею Ивановичу Тѣитѣтникову, молодому тридцатитрехлѣтнему счастливцу г притомъ еще и неженатому человѣку.

Кто-жъ онъ, что-жъ онъ, какихъ качествъ, какихъ свойствъ человѣкъ? У сосѣдей, читательницы, у сосѣдей слѣдуетъ разсиросить. Сосѣдъ, принадлежавній къ фамиліи ловкихъ, уже нынѣ вовсе исчезающихъ, отставныхъ штаоъ-офицеровъорандеровъ, изъясиялся о немъ выраженіемъ: «Естествен нѣйній скотина!» Генералъ, проживавшій въ десяти вер-

стахъ, говорилъ: «Молодой человѣкъ, неглуный, по много забралъ себѣ въ голову. Я бы могъ быть ему полезнымъ, потому что у меня не безъ связей и въ Петербургѣ, и даже при...» генералъ рѣчи не оканчивалъ. Капитанъ-исправникъ цавалъ такой оборотъ отвѣту: «А вотъ я завтра же къ нему за недоимкой!» Мужикъ его деревни на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничего не отвѣчалъ. Стало-быть. мнѣніе о немъ было неблагопріятное.

Безпристрастно же сказать — онъ не быль дурной человёкь, онь, просто, коптитель неба. Такъ какъ уже не мало есть на бёломъ свётё людей, которые коптять небо, то почему-жь и Тёнтётникову не коптить его? Впрочемь, воть на выдержку день изъ его жизни, совершенно похожій на всё другіе, и пусть изъ него судить читатель самъ, какой у него быль характеръ, и какъ его жизнь соотвётствовала окружавшимъ его красотамъ.

Поутру просыпался онъ очень поздно и, приподнявшись. долго сидълъ на своей кровати, протирая глаза. И такъ какъ глаза на бъду были маленькіе, то протиранье ихъ производилось необыкновенно долго, и во все это время у дверей стоялъ человъкъ Михайло, съ рукомойникомъ и полотенцемъ. Стояль этоть бұдный Михайло чась, другой, отправлялся потомъ на кухню, потомъ вновь приходилъ, — баринъ все еще протпраль глаза и сидъль на кровати. Наконецъ, подымался онъ съ постели, умывался, надъвалъ халатъ и выходиль въ гостиную затемъ, чтобы пить чай, кофей, какао н даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хліба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы безсовистно. И два часа просиживаль онъ за чаемъ. И этого мало: онъ бралъ еще холодную чашку и съ ней подвигался къ окну, обращенному на дворъ; у окна же пронсходила всякій день слідующая сцена.

Прежде всего ревѣлъ Григорій, дворовый человѣкъ въ качествѣ буфетчика, относившійся къ домоводкѣ Перфильевнѣ почти въ сихъ выраженіяхъ: «Душонка ты возмутительная, изитожность этакая! Тебѣ бы, гнусной, молчать!» «А не хочешь ли вотъ этого?» выкрикивала инчтожность, или Перфильевна, показывая кукингь, — баба, жесткая въ поступкахъ, несмотря на то, что охотница была до изюму, настилы и всякихъ сластей, бывшихъ у нея подъ замкомъ.

«Вѣдь ты и съ приказчикомъ сцѣпишься, мелочь ты апо́арпая!» ревълъ Григорій.

«Да и приказчикъ воръ такой же, какъ и ты. Думаешь, баринъ не знаетъ васъ? вѣдь онъ здѣсъ, вѣдь онъ все сдынинтъ».

«Гдѣ баринъ?»

«Да вотъ онъ сидитъ у окна: онъ все видитъ».

И точно, баринъ сидълъ у окна и все видълъ.

Къ довершению содома, кричалъ-кричмя дворовый ребятишка, получивший отъ матери затрещину, визжалъ борзой кобель, присвъв задомъ къ земле, по поводу горячаго кинятка, которымъ обкатилъ его, выглянувши изъ кухни, певаръ. Словомъ, все голосило и верещало невыносимо. Варинъ все виделъ и слышалъ. И только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что мешало даже ничемъ не заниматься, высылалъ онъ сказать, чтобы шумели потише.

За два часа до обѣда уходиль онъ къ себѣ въ кабинетъ затѣмъ, чтобы заняться серьезно сочиненіемъ, долженствовавшимъ обиять всю Россію со всѣхъ точекъ—съ гражданской, политической, религіозной, философической, разрѣшить затруднительныя задачи и вопросы, заданные ей временемъ, и опредѣлить ясно ея великую будущность: словомъ— все такъ и въ томъ видѣ, какъ любить задавать себѣ современный человѣкъ. Впрочемъ, колоссальное предпріятіе больше ограничивалось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на буматѣ рйсунки, и потомъ все это отодвигалось на сторону, бралась намѣсто того въ руки книга и уже не выпускалась до самаго обѣда. Книга эта читалась вмѣстѣ съ суномъ, соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ что иныя блюда отгого стыли, а другія принимались вовсе нетронутыми. Затьмъ слѣдовала

трубка съ кофеемъ, игра въ шахматы съ самимъ собой. Что же дѣлалось потомъ до самаго ужина — право, и сказать трудно. Кажется, просто ничего не дѣлалось.

И этакъ проводилъ время, одинъ-одинёшенекъ въ цѣдемъ [мірѣ], молодой тридцатитрехлѣтній человѣкъ, сиденьсиднемъ, въ халатъ и безъ галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотвлось даже подняться вверхъ, не хотвлось даже растворять окна затемь, чтобы забрать свежаго воздуха въ комнату, и прекрасный видъ деревни, которымъ не могъ равнодушно любоваться никакой посътитель, точно не существовалъ для самого хозянна. Изъ этого можеть читатель видеть, что Андрей Ивановичъ Тентетниковъ принадлежаль къ семейству техъ людей, которые на Руси не переводятся, которымъ прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки и которыхъ теперь, право, не знаю, какъ назвать. Родятся ли уже такіе характеры, или потомъ образуются, какъ порожденіе печальныхъ обстоятельствъ, сурово обстанавливающихъ человъка? Вмъсто отвъта на это, лучше разсказать исторію его воснитанія и дітства.

Казалось, все клонилось къ тому, чтобы вышло изъ него что-то нутное. Двенадцатилетній мальчикъ, остроумный, полузадумчиваго свойства, полубользненный, попаль онь въ учебное заведеніе, котораго начальникомъ на ту пору быль человать необыкновенный. Идоль юношей, диво воспитателей, несравненный Александръ Петровичъ одаренъ былъ чутьемъ слышать...... \*) Какъ зналъ онъ свойства русскаго человъка! Какъ зналъ онъ дътей! Какъ умълъ двигать! Не было шалуна, который, едфлавши шалость, не пришель бы къ нему самъ и не повинился во всемъ. Этого мало: онъ получалъ строгое..... но шалунъ уходилъ отъ него, не повъсивши носъ, но поднявъ его. И было что-то ободряющее, что-то говорившее: «Впередъ! Поднимайся скоръе на ноги, несмотря, что ты упаль». Не было у него и рачи къ нимъ о хорошемъ поведеніи. Онъ обыкновенно говорилъ: «Я требую ума, а не чего-либо другого. Кто помышляеть о томъ,

 $<sup>^{*})</sup>$  Точки поставлены на мъстъ неразобранныхъ словъ. Ped.

чтобы быть умнымъ, тому некогда шалить: шалость должна исчезнуть сама собою». И точно, шалости исчезали сами собою. Презрѣнію товарищей подвергался тоть, кто не стремился быть...... Обиднѣйшія прозвища должны были нереносить взрослые ослы и дураки отъ самыхъ малолѣтнихъ и не смѣли ихъ тронуть пальцемъ. «Это ужъ слишкомъ!» говорили многіе: «умники выйдуть люди заносчивые». — «Нѣтъ, это не слишкомъ», говорилъ [онъ]: «неспособныхъ и не держу долго; съ нихъ довольно одного курса. а для умныхъ у меня другой курсъ». \*) И точно, всъ способные выдерживали у него другой курсъ. Многихъ рѣзвостей онъ не удерживалъ, видя въ нихъ начало развитія свойствъ душевныхъ и говоря, что онѣ ему нужны, какъ сыпи врачу — затѣмъ, чтобы узнать достовѣрно, что именно заключено внутри человѣка.

Какъ любили его всъ мальчики! Истъ, никогда не бываетъ такой привязанности у детей къ своимъ родителямъ.

<sup>\*)</sup> Въ текстъ внесены поздивішия приниски, еділанныя отчасти надъ стронами, отчасти на дъвомъ полъ страницы. Это мъсто передълывалось не одинъ разъ. Первоначально прежий текстъ былъ исправленъ такъ: Родятся ли уже сами собою такіе характеры или дълаются потомъ, какъ отвъчать на это? Вотъ лучше виъсто того исторія его воспитанія и д'ятства, и пусть читатель выводить. Ди ректоромъ училища, въ которое попалъ опъ, былъ человакъ необыкновенный; Александръ Петровичъ имълъ чутье слышать природу человъка. Не было шалуна, который, сдълавин шалость, не пришелъ иъ нему самъ и не новинился во всемъ. Этого мало. Шалунъ уходиль отъ него, не повъсивши носъ, но подпявъ его, събодрымъ желанісмъ загладить поступокъ. Въ самомъ упрекъ Александра Истровича было что то ободряющее; честолюбіе оцъ называль силою, толкающею впередъ способности человъка и потому особенно старался позбудить. О новеденій у Александра Петровича не бывало и рачи. Онъ обыкновенно говорилъ: «Я требую ума, а не чего-либо другого. Кто номышляеть о томъ, чтобы быть умнымъ, тому некогда шалить; шалость должна исчезнуть сама собою,. Его упрекали въ томъ, что онъ слишкомъ много далъ воли умилкамъ, полволяя имъ насмъхатьея и даже оскорблять малоспособныхъ. На это онь отвъчаль: Что-я ь дълать? Я пристрастень из уминкамъ и хочу, чтобь всъ это видълия. Оять считалъ также необходимымъ прежде всего...

Ифтъ, пи даже въ безумные годы безумныхъ увлеченій не бываеть такъ сильна неугасимая страсть, какъ сильна была мобовь къ нему. До гроба, до позднихъ дней благодарный воспитанникъ, поднявъ бокалъ въ день рожденія своего чуднаго воспитателя, уже давно бывшаго въ могилъ......, закрывалъ глаза и лилъ слезы по немъ. Его мальйшее ободреніе уже бросало въ дрожь и въ радостный тренетъ и тодкало честолюбивое желанье всехъ превзойти. Малоспособныхъ онъ не держалъ долго: для нихъ у него былъ коротенькій курсъ; но способные должны были у него выдерживать двойное ученье. И последній классъ, который былъ у него для однихъ избранныхъ, вовсе не походилъ на ть, какіе бывають въ другихъ заведенья[хъ]. Туть только онъ требовалъ отъ воснитанника всего того, чего иные неблагоразумно [требуютъ] отъ дътей, - того высшаго ума, который умфеть не посмфяться, но вынести всякую насмішку, спустить дураку и не раздражиться, и не выйта изъ себя, не мстить ни въ какомъ [случаѣ] и пребывать въ гордомъ поков невозмущенной души; и все, что способно образовать изъ человека твердаго мужа, туть было употреблено въ действіе, и онъ самъ делаль съ ними безпрерывныя пробы. О, какъ онъ зналъ науку жизни!

Учителей у него не было много. Вольшую часть науктипталь онъ самъ. Безъ педантскихъ терминовъ, напыщенныхъ воззрвній и взглядовъ, умѣлъ онъ передать самую душу науки, такъ что и малольтнему было видно, на что она ему нужна. Изъ наукъ были избраны только тѣ, которыя способны образовать изъ человька гражданина земли своей. Большая часть лекцій состояла въ разсказахъ о томъ, что ожидаетъ юношу впереди, и весь горизонтъ его поприща умѣлъ онъ очертить такъ, что юноша, еще находясь на лавкъ, мыслями и душой жилъ уже тамъ, на службъ. Ничего не скрывалъ: всѣ огорченья и преграды, какія только воздвигаются человьку на пути его, всѣ искушенія и соблазны, ему предстоящіе, собпралъ онъ предъ нимъ во всей наготъ не скрывая ничего. Все было ему извѣстно.

точно, какъ бы перебыль опъ самъ во вскуъ званіяхъ и толжностихъ. Оттого ли, что сильно уже развилось честолюбіс, оттого ли. что въ самыхъ глазахъ необыкновеннаго наставника было что-то говорящее юношь: вперевы! это словцо, знакомое русскому человѣку, производящее такія чудеса надъ его чуткой природой, -- но юноша съ самаго начала искалъ только трудностей, алча дъйствовать только тамъ, гдъ трудно, гдъ больше препятствій, гдъ нужно было показать большую силу души. Немногіе выходили изъ этого курса, но зато были крѣныши, были обкуренные порохомъ люди. Въ служов они удержались на самыхъ шаткихъ мвстахъ, тогда какъ многіе, и умивійшіе ихъ, не вытериввъ. изъ-за мелочныхъ непріятностей, бросили все или же, осовъвъ, облънившись \*), очутились въ рукахъ взяточниковъ п илутовъ. По они не пошатнулись и, зная и жизнь, и человъка, и умудренные мудростью, возымъли сильное вліяніе даже на дурныхъ людей.

Нылкое сердце честолюбиваго мальчинки долго билось при одной мысли о томъ, что онъ попадеть наконецъ въ это отдъленіе. Что, казалось, могло быть лучше этого воснитателя для нашего Тънтътникова! По нужно же, чтобы въ то самое время, когда опъ переведенъ быль въ этотъ

<sup>\*)</sup> Послъ этого зачеркнуто: «доступное для немпогихъ избранныхъ. Но вдругъ необыки..... Въ «Полномъ собраніи сочиненій Гоголя ... вышедшемь въ 1867 году, подъ редакцією Ө. В. Чижова, это мъсто читается такъ: «Какъ поразиль этотъ чудный наставникъ еще въ отрочествъ Андрея Ивановича! Пылкое сердце честолюбиваго мальчика долго билось при одной мысли, что онъ попадаеть на высини курсъ. и шестнадцати лътъ Тентетниковъ, выпередивни своихъ сверстииковъ, былъ удостоенъ перевода въ этотъ высийй курсъ, какъ одинъ исъ самыхъ лучинхъ, и самъ тому не вършть . Вводя въ текстъ «Мертвыхъ Душъ» этотъ варіанть. Чижовъ замьчаеть въ выноскы: Отъ начала пункта до слова не върилъ написано въ одной изъ записныхъ внижевъ Гоголя, посль того, вавъ онъ набросаль это мъсто въ рукописи, въ-разбивку, то внизу, то вверху, самымъ небрежнымъ образомъ . Къ сожалънно. Чижовъ не указалъ, къ какому времени можеть быть отнесена эта записная книжка. Она не была у насъ Ped. подъ рукама,

курсъ избранныхъ, — чего такъ сильно желалъ, — необыкновенный наставникъ скороностижно [умеръ]! О, какой былъ для него ударъ! какая страшная первая потеря! Ему казалось, какъ бы..... \*) Все перемѣнилось въ училищѣ. На мѣсто Александра Петровича поступилъ какой-то Оедоръ Ивановичъ. Налегъ онъ тотъ же часъ на какіе-то внѣшніе порядки; сталъ требовать отъ дѣтей того, что можно требовать только отъ взрослыхъ. Въ свободной ихъ развязности почудилось ему что-то необузданное. И точно какъ бы на зло своему предшественнику объявилъ съ перваго дня, что для него умъ и усиѣхи ничего не значатъ, что онъ будетъ смотрѣть только на хорошее [поведеніе] \*\*). Странно: хорошаго-то поведенія и не добплся Өедоръ Ивановичъ. Завелись шалости потаенныя. Все было въ струнку днемъ и шло попарно, а по ночамъ развелись кутежи.

Съ науками тоже случилось что-то странное. Выписаны были новые преподаватели, съ новыми взглядами и новыми

<sup>\*)</sup> Въ рукописи фраза не кончена.

<sup>\*\*)</sup> Въ текстъ второй части «Мертвыхъ Душъ», изданномъ Ө. В. Чижовымъ, это мъсто имъеть такой видь: «На мъсто Александра Петровича поступиль какой-то Өедөрь Ивановичь, человыкь добрый и старательный, но совершенно другого взгляда на вещи. Въ свободной развязности дътей перваго курса почудилось ему что-то необузданное. Началь онъ заводить между ними какіе-то вишшніе порядки, требовалъ, чтобы молодой народъ пребывалъ въ какой-то безмольной тишинь, чтобы ни въ какомъ случав иначе всъ не ходили. какъ попарно; началъ даже самъ аршиномъ размърять разстояпіе отъ пары до пары. За столомъ, для лучшаго вида, разсадилъ всъхъ по росту, а не по уму, такъ что осламъ доставались лучшіе пуски, умнымъ оглодки. Все это произвело ропотъ, особенно, когда повый начальникъ, точно какъ паперекоръ своему предмъстнику. объявиль, что для него умъ и хорошіе успъхи въ наукахъ ничего не значать, что онъ смотрить только на поведение, что, если человъкъ и плохо учится, но хорошо ведеть себя, онъ предпочитаеть его умнику. По именно того-то и не получилъ Оедоръ Ивановичъ, чего добивался .. - Къ этому варіанту, введенному въ текстъ, сдълано Чижовымъ такое примъчание: «Мъсто, отъ словъ: какой-то Өедоръ Иваповичь, до словь: чего добивался, написаль Гоголь въ своей записной инижив, послъ наброски въ рукописи». Ped.

углами и точками воззрѣній. Забросали слушателей множествомъ новыхъ герминовъ и словъ; показали опи въ своемъ изложенія и догическую связь, и сльдованіе за новыми открытіями, и горячку собственнаго увлеченія: но, увы! не было только жизни въ самой наукъ. Мертвечиной отозвалась въ устахъ ихъ мертвая наука. Однимъ словомъ, все ношло навыворотъ. Потерялось уваженіе къ начальству и власти: стали насмѣхаться и надъ наставниками, и надъ преподавателями: директора стали называть Ослькой, булкой и другими разными именами. Развратъ завелся уже вовсе не дѣтскій: завелись такія дѣла, что нужно было многихъ выключить и выгнать. Въ два года узнать нельзя было заведенія.

Андрей Ивановичъ былъ нрава тихаго. Его не могли увлечь ни почныя оргін товарищей, которые обзавелись какой-то дамой передъ самыми оквами директорской квартиры, ни конунство ихъ надъ святыней изъ-за того только, что понался не весьма умный понъ. Изтъ, душа его и сквозь сонъ слышала небеспое свое происхождение. Его не могли увлечь: но онъ повъсилъ носъ. Честолюбіе уже было возбуждено, а дъятельности и поприща ему не было. Лучше-бъ было и не возбуждать его. Онъ слушалъ горячившихся на каоедрахъ профессоровъ, а вспоминалъ прежняго наставника, который, не горячась, умъль говорить понятно. Какихъ предметовъ и какихъ курсовъ онъ не слушалъ! Мелицину, философію, и даже право, и всеобщую исторію человъчества въ такомъ огромномъ видь, что профессоръ въ три года усићаъ только прочесть введеніе, да развитіе общинъ какихъ-то ифмецкихъ городовъ. — и Богъ знаетъ. чего онъ не слушалъ! Но все это оставалось въ головъ его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму, онъ слышалъ только, что не такъ должно преподаваться, а какъ-не зналъ. И вспоминалъ онъ часто объ Алексан юв Петровичь, и такъ ему бывало грустно, что не зналъ опъ, куда дъться отъ тоски.

Но молодость счастлива темъ, что у ней есть будущее.

Но мара того, какъ приближалось время къ выпуску, сердце его билось. Онъ говорилъ себъ: «Въдь это еще не жизнь; это только приготовление къ жизни; настоящая жизнь на служов: тамъ подвиги». И, не взглянувши на прекрасный уголокъ, такъ поражавшій всякаго гостя-посѣтителя, не поклонившись праху своихъ родителей, но обычаю всъхъ честолюбцевъ, понесся онъ въ Петербургъ, куда, какъ извёстно, стремится ото встхъ сторонъ Россіи наша нылкая молодежь-служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки безцвътнаго, холоднаго, какъ ледъ, общественнаго обманчиваго образованія. Честолюбивое стремленіе Андрея Ивановича осадиль, однакоже, съ самаго начала его дядя, действительный статскій советникъ Онуфрій Ивановичъ. Онъ объявилъ, что главное дёло въ хорошемъ почеркъ, а не въ чемъ-либо другомъ, что безъ этого не попадешь ни въ министры, ни въ государственные люди. Съ большимъ трудомъ и съ помощью дядиныхъ протекцій, наконецъ, онъ определился въ какой-то департаментъ. Когда ввели его въ великолъпный свътлый залъ, съ паркетами и письменными лакированными столами, походившій на то. какъ бы заседали здёсь первые вельможи государства, трактовавшіе о судьб'в всего государства, и увиділь онъ легіоны красивыхъ пишущихъ господъ, шумѣвшихъ перьями и склонившихъ голову на-бокъ, и посадили его самого за столь, предложа туть же переписать какую-то бумагу, какъ нарочно несколько мелкаго содержанія (переписка шла о трехъ рубляхъ, производившаяся полгода)-необыкновенно странное чувство проникнуло неопытнаго юношу: сидевшіе вокругъ его господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Къ довершенію сходства, иные изъ нихъ читали глуный переводный романъ, засунувъ его въ больше листы разбираемаго дёла, какъ бы занимались самымъ дёломъ, и въ то же время вздрагивая при всякомъ ноявленін начальника. Такъ это все ему показалось странно, такъ занятія прежнія значительное ныношнихъ, пріуготовленіе къ служов лучше самой службы! Ему стало жалко по школф.

И втругь, какъ живой, предстать предъ нимъ Александръ Петровичъ чи чуть-чуть опъ не заплакалъ. Комната закружилась, перемъщались чиновники и столы, и чуть удержался опъ отъ мгновеннаго потемнънія, «Пътъ», потумалъ онъ въ себь, очнувнись: «примусь за дѣло, какъ бы опо пи казалось вначалѣ мелкимъ!» Скрѣпись духомъ и серднемъ, рѣнился онъ служить по примѣру прочихъ.

Где не бываеть наслажденія? Живуть они и въ Петер-бурге, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещить по улицамъ сердитый, тридцатиградусный морозь; кавизгиваеть исчадье севера, вёдьма-выога, заметая тротуары, сленя глаза, пудря мёховые ворочники, усы людев и морды мохнатыхъ скотовъ, но привётливо, и сквозь летающіе перекрестно охлопья, свётить вверху окошко гденибудь и въ четвертомъ этажё: въ уютной компаткъ, при скромныхъ стеариновыхъ свёчкахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согревающій и сердце и душу разговоръ, читается свётлая страница вдохновеннаго русскаго поэта, какими наградилъ Ботъ свою Россію, и такъ возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ не водится и подъ полуденнымъ небомъ.

Скоро Тънгътниковъ свыкнулся съ службою, но только она сдълалась у него не первымъ дъломъ и цълью, какъ онъ полагалъ было вначалъ, но чъмъ-то вторымъ. Она служила ему распредъленіемъ времени, заставивъ его болже дорожить остававшимися минутами. Дядя, дъиствительный статскій совътникъ, уже начиналъ было думать, что въ влемянникъ будетъ прокъ, какъ вдругъ племянникъ подгадилъ. Въ числъ друзей Андрея Ивановича, которыхъ у него было довольно, попалось два человъка, которые были то, что называется огорченные люди. Это были тъ безно-койно-странные характеры, которые не могутъ переноситъ равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ иссправедливостью. Јобрые но началу, но безпорядочные сами въ скоихъ тъй-ствіяхъ, требуя къ себъ списхожденія и оъ то же время

пенолненные нетерпимости къ другимъ, они подъйствовали на него сильно и пылкой рачью, и образомъ благороднаго негодованія противъ общества. Они, разбудивши въ немъ нервы и духъ раздражительности, заставили замѣчать всѣ ть мелочи, на которыя онъ прежде и не думаль обращать вниманіе. Өедоръ Өедоровичь Лоницыпъ, начальникъ одного изъ отделеній, помещавшихся въ великоленныхъ залахъ, вдругъ ему не понравился. Онъ сталъ отыскивать въ немъ бездну недостатковъ. Ему показалось, что Лъницынъ, въ разговорахъ съ высшими, весь превращался въ какой-то приторный сахарь, н-вь уксусь, когда обращался къ нему подчиненный; что будто, по примъру всъхъ мелкихъ людей, бралъ онъ на замъчаніе тъхъ, которые не являлись къ нему съ поздравленіемъ въ праздники, мстилъ тьмъ, которыхъ имена не находились у швейцара на листь; и, всябдствіе этого, онъ почувствоваль къ нему отвращеніе нервическое. Какой-то злой духъ толкалъ его сдалать чтонибудь непріятное Өедору Өедоровичу. Онъ на то наискивался съ какимъ-то особымъ наслажденіемъ и въ томъ усивлъ. Разъ поговорилъ онъ съ нимъ до того крупно, что ему объявлено было отъ начальства-либо просить извиненія, либо выходить въ отставку. Онъ подаль въ отставку. Дядя, действительный статскій советникь, пріёхаль къ нему, перепуганный и умоляющій: «Ради самого Христа! помилуй, Андрей Ивановичъ! что это ты далаешь? Оставлять такъ выгодно начатый карьеръ изъ-за того только, что попался не такой, какъ хочется, начальникъ! Помилуй! что ты? что ты? Въдь, если на это глядъть, тогда и въ службъ никто бы не остался. Образумься, отринь гордость, самолюбіе, пофажай и объяснись съ нимъ!»

«Ис въ томъ дѣло, дядюшка», сказалъ племянникъ. «Миѣ не трудно попросить у него извиненія. Я виновать: онъ начальникъ и такъ не слѣдовало говорить съ нимъ. Но дѣло вотъ въ чемъ. У меня есть другая служба: триста душъ крестьянъ, имѣніе въ разстройствѣ, управляющій—дуракъ. Государству утраты немного, если вмѣсто меня

сядеть въ канцелярію другой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человѣкъ не заплатятъ податей. Я, — что вы подумаете? — помѣщикъ, который... служба... Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженій и улучшеній участи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству триста исправиѣйщихъ, трезвыхъ, работящихъ подданныхъ чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія, Лѣницына?»

Дъйствительный статскій совътникъ остался съ открытымъ ртомъ отъ изумленія. Такого потока словъ онъ не ожидаль. Пемного подумавши, началъ онъ было въ такомъ родъ: «По все же... но какъ же таки... какъ же запропастить себя въ деревню? Какое же общество можетъ быть между....? Здъсь все-таки на улицъ попадется навстръчу генералъ, князь. Пройдешь и самъ мимо какого-нибудь... тамъ... ну. и газовое освъщеніе, промышленная Европа; а въдь тамъ. что ни попадется, все это или мужикъ, или баба. За что-жъ такъ, за что-жъ себя осудить на певъжество на всю жизнь свою?»

По убъдительныя представленія дяди на племянника не ироизвели дъйствія. Деревия начинала представляться какимъ-то привольнымъ пріютомъ, восноительницею думъ и помышленій, единственнымъ поприщемъ полезной діятельности. Ужъ онъ отконалъ и новъйния книги по части сельскаго хозяйства. Словомъ-черезъ недъли двъ послъ этого разговора быль онь уже въ окрестности техъ месть, где происслось его дътство, невдалекъ отъ того прекраснаго уголка, которымъ не могъ налюбоваться инкакой гость и постинель. Повое чувство въ немъ встрененулось. Въ душь стали просыпаться прежнія, давно не выходивнія наружу, внечатленія. Онъ уже многія места позабыль вовсе и смотрель любонытно, какъ новичокъ, на прекрасные гиды. И вотъ. неизвъстно отчето, вдругъ забилось у него сердце. Когаже дорога понеслась узвимъ овратомъ въ чащу огромлаго заглохнувшаго лъса и опъ увидъль вверху, внизу, надъ собой и подъ собой, трехсотлитийе дубы, тремъ человыямы

въ обхвать, въ-неремежку съ нихтой, вязомъ и осокоромъ, перераставинить вершину тополя, и когда на вопросъ: «чей льсь?» ему сказали: «Тентетникова»; когда, выбравшись изъ въса, понеслась дорога дугами, мимо осиновыхъ рощъ, молодыхъ и старыхъ нвъ и лозъ, въ виду тянувшихся вдали возвышеній, и двумя мостами перелетала въ разныхъ мустахъ одну и ту же ръку, оставляя ее то вправо, то влъво отъ себя, и когда на вопросъ: «чьи луга и поёмныя мъста?» отвічали ему: «Тінтітникова»; когда поднялась потомь дорога на гору и пошла по ровной возвышенности, - съ одной стороны мимо не снятыхъ хлабовъ, ишеницы, ржи и ячменя, съ другой же стороны мимо всёхъ прежде профуанныхъ имъ мфстъ, которыя всф вдругъ показались въ сокращенномъ отдаленін, и когда, постепенно темнія, входила и вошла потомъ дорога подъ тѣнь шпрокихъ развилистыхъ деревъ, размъстившихся вразсынку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали разныя избы мужиковъ и красныя крышки каменныхъ господскихъ строеній, и блеснули золотые верхи [церкви], когда пылко забившееся сердце и безъ вопроса знало, куда пріфхало: ощущенья, непрестанно накоплявшіяся, исторгнулись наконецъ въ громогласныхъ словахъ: «Ну, не дуракъ ли я былъ досель? Судьба назначила мнъ быть обладателемъ земного рая, а я закабалиль себя кропателемь мертвыхь бумагь? Воспитавшись, просвётясь, сдёлавъ запасъ свёдёній, нужныхъ для распространенія добра между подвластными, для улучшенія цізлой области, для исполненія многообразныхъ обязанностей пом'вщика, который является въ одно и то же время и судьей, и распорядителемъ, и блюстителемъ нерядка, вверить это место невеже-управителю, а себъ предпочесть заочное производство даль между людьми, которыхъ я и въ глаза не видалъ, которыхъ я ни характеровъ, ни качествъ не знаю, - предпочесть настоящему управленію бумажное, фантастическое управление провинціями, отстоящими за тысячи верстъ, гдв не была никогда нога моя и гдв могу надвлать только кучи несообразностей и глупостей!»

А между тёмъ его ожидало другое зрёдище. Узнавши о пріёздё барина, мужики собрались къ крыльцу. Сороки, кички, повойники, зинуны и картинно-окладистыя бороды красиваго населенія обступили его кругомъ. Когда раздались слова: «Кормилецъ нашъ! вспомнилъ...» и певольно заплакали старики и старухи, номнившіе и его діда, и прадёда, не могъ онъ самъ удержаться отъ слезъ. И думаль онъ про себя: «Столько любви! и за что? — За то, что я никогда не видалъ ихъ, никогда не запимался ими!» И далъ онъ себё объть дёлить съ [ними] труды и занятія.

И сталь онъ хозяйничать, распоряжаться. Уменьшилт барщину, убавивъ дни работъ на помъщика и прибавивъ времени мужику. Дурака-управителя выгналъ. Самъ сталъ входить во все, показываться на поляхъ, на гумић, въ овинахъ, на мельницахъ, у пристани, при грузкѣ и силавкѣ барокъ и плоскодонокъ, такъ что лѣнивые стали даже почесываться. Но продолжалось это не долго. Мужикъ смѣтливъ: опъ понялъ скоро, что баринъ, хоть и прытокъ, и есть въ немъ тоже охота взяться за многое, но какъ именно, какимъ образомъ взяться, этого еще не смыслитъ, говоритъ грамотѣйно и не вдолоежъ. Вышло то, что баринъ и мужикъ какъ-то не то, чтобы совершенно не поняли другъ друга, но, просто, не сиѣлись вмѣстѣ, не приспособились выводить одну и ту же поту.

Тептетниковъ сталъ замечать, что на господской земле все выходило какъ-то хуже, чемъ на мужичьей. Съялось раньше, всходило позже, а работали, казалось, хорошо. Онъ самъ присутствовалъ и приказалъ выдать даже по чапорухе водки за усердные труды. У мужиковъ уже давно колосилась рожь, высыпался овесъ, кустилось просо, а у него едва начиналъ только итти хлебъ въ трубку, пятка колоса еще не завизывалась. Словомъ, сталъ замечать баринъ, что мужикъ просто плутуетъ, несмогря на все льготы. Попробовалъ было укорить, но получилъ такой отвесть: «Какъ можно, баринъ, чтобы мы о господской, то-

есть, выгодѣ не радѣли! Сами изволили видѣть, какъ старались, когда пахали и сѣяли— по чапорухѣ водки приказали подать». Что было на это возражать?

«Да отчего же теперь вышло скверно?» допрашиваль баринъ.

«Кто его знаетъ? Видно, червь подъйлъ снизу. Да п дъто вишь ты какое: совсимъ дождей не было».

Но баринъ видѣлъ, что у мужиковъ червь не подъѣдалъ снизу, да и дождь шелъ какъ-то странно, полосою: мужику угодилъ, а на барскую ниву хоть бы каплю выронилъ.

Еще труднъй ему было ладить съ бабами. То и дъло отпрашивались онъ отъ работъ, жалуясь на тягость барщины. Странное дъло! онъ уничтожилъ вовсе всякіе приносы холста, ягодъ, грибовъ и оръховъ, на половину сбавиль съ нихъ другихъ работъ, думая, что бабы обратятъ это время на домашнее хозяйство, обошьютъ, одънутъ своихъ мужей, умножатъ огороды. Не тутъ-то было! Праздность, драка, сплетни и всякія ссоры завелись между прекраснымъ поломъ такія, что мужья то и дъло приходили къ нему съ такими словами: «Баринъ, уйми бъса-бабу! Точно чортъ какой—житъя нътъ отъ ней!»

Хотвать онъ было, скрвпя свое сердце, приняться за строгость; но какъ быть строгимъ? Ваба приходила такой бабой; такъ развизгивалась, такая была хворая, больная, такихъ скверныхъ, гадкихъ наворачивала на себя тряпокъ; ужъ откуда она ихъ набирала, Богъ ее вѣсть. «Ступай, ступай себѣ только съ глазъ монхъ! Богъ съ тобой!» говорилъ бѣдный Тѣнтѣтниковъ, и вослѣдъ за тѣмъ видѣлъ, какъ больная, вышедъ за ворота, схватывалась съ сосѣдкой за какую-нибудь рѣпу и такъ отламывала ей бока, какъ не сумѣетъ и здоровый мужикъ.

Вздумаль опъ было попробовать какую-то школу между ними завести, но отъ этого вышла такая чепуха, что онъ и голову повъсилъ; лучше было и не задумывать! Въ дълахь судейскихъ и разбирательствахъ оказались ровно ин

иъ чему вей эти юридическія тонкости, на которыя навели его профессора-философы. И та сторона вреть, и другая вреть, и чорть ихъ разбереть! И видьль онь, что нуживи было тонкостей юридическихъ и философскихъ книгъ простое познанье человека; и видель онъ, что въ немъ чегото педостаеть, а чего — Богъ вёсть. И случилось обстоятельство, такъ часто случающееся: ни мужикъ не узналъ барина, ни баринъ мужика; и мужикъ сталъ дурной стороной, и баринъ дурной стороной. Все это значительно охладило и рвеніе пом'єщика. При работахъ онъ уже присутствоваль безъ вниманія. Шумели ли тихо косы въ покосахъ, метали-ль стога, клались ли клади, вблизи-ль ладилось сельское діло-его глаза гляділи подальше; вдали-ль производилась работа-его глаза отыскивали предметы поближе, или смотръли въ сторону на какой-нибудь извивъ рвин, по берегамъ которой ходилъ красноносый, красноногій мартынъ, разумфется—итица, а не человекъ. Они смотрвли любонытно, какъ онъ, ноймавъ у берега рыбу, держаль ее поперекь въ носу, какъ бы раздумывая, глотать или не глотать, — и глядя въ то же время пристально вдоль раки, гда въ отдаленій балался другой мартынъ, еще не поймавшій рыбы, но глядівшій пристально на мартына, уже ноймавшаго рыбу. Или же, зажмуривъ вовсе глаза и приподнявъ голову кверху, къ пространствамъ небеснымъ. предоставляль онъ обонянью впивать запахъ полей, а слуху поражаться голосами воздушнаго извучаго населенія, когда оно отовсюду, отъ небесъ и отъ земли, соединяется въ одинъ звукосогласный хоръ, не переча другъ другу. Во ржи бьеть перепель, въ трава дергаетъ дергунъ, надъ [нимъ] урчать и чиликають перелетающія коноплянки, блесть поднявшійся на воздухъ барашекъ, трелить жаворонокъ, исчезая въ свъть, и звонами трубъ отдается турлыканье журавлей, строящихъ въ треугольники свои вереницы въ небесахъ высоко. Откликается вся въ звуки превратившаяся окрестность... Творецъ! какъ еще прекрасенъ Твой міръ въ глуши, въ деревушкъ, влали отъ подлыхъ большихъ дорогъ и городовъ! Но и это стало ему наскучать. Скоро онъ и вовсе пересталъ ходить въ поля, засѣлъ въ комнаты, отказался принимать даже съ докладами приказчика.

Прежде изъ соседей завернетъ къ нему бывало отставной гусаръ-поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, или же ръзкаго направленія недоучившійся студенть, набравшійся мудрости изъ современныхъ бронноръ и газеть. Но и это стало ему надобдать. Разговоры ихъ начали ему казаться какъ-то поверхностными, европейски-открытое обращеніе съ потрепкой но кол'єну, также и низконоклонства и развязности — начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и открытыми. Онъ рёшился съ ними раззнакомиться со всеми и произвель это даже довольно резко. Именно, когда наипріятивнішій во всёхъ поверхностныхъ разговорахъ обо всемъ, представитель уже нына отходящихъ полковниковъ-брандеровъ и съ темъ вместе передовой начинавшагося новаго образа мыслей, Варваръ Николаевичъ Вишнепокромовъ, прівхаль къ нему затемъ, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философіи, и литературы, и морали, и даже состоянія финансовъ въ Англіи, онъ выслалъ сказать, что его нетъ дома, и въ то же время имель неосторожность показаться передъ оконкомъ. Гость и хозяннъ встрътились взорами. Одинъ, разумъется, проворчалъ сквозь зубы: «скотина!» другой послалъ ему съ досады тоже что-то въ родѣ свиныи. Тѣмъ и кончились спошенія. Съ тёхъ поръ не заёзжаль къ нему никто.

Онъ этому былъ радъ и предался обдумыванью большого сочиненія о Россіи. Какъ обдумывалось это сочиненіе—читатель ужъ видѣлъ. Установился странный, безпорядочный порядокъ. Нельзя сказать, однакоже, чтобы не было минутъ, въ которыя какъ будто пробуждался онъ отъ сна. Когда привозила почта газеты и журналы и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвавшаго на видномъ поприщѣ государственной службы или приносившаго посильную дань наукамъ и дѣлу всемірному, тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце,

и скороная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на безтыствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. Съ необыкновенной силой воскресало предъ нимъ школьное минувшее время, и представалъ вдругъ, какъ живой, Александръ Истровичъ... Градомъ лились изъ глазъ его слезы...

Что значили эти рыданія? Обнаруживала ли ими больющая душа скороную тайну своей бользии.—что не усифлъ образоваться и окраннуть начинавшій въ немъ строиться высокій виутренній челов'якъ; — что, неиспытанный измлада въ борьоф съ неудачами. не достигнулъ онъ до высокаго состоянія возвышаться и кринуть отъ преградъ и преиятствій; что, растонившись подобно разогратому металлу. богатый занасъ великихъ ощущеній не приняль последней закалки; что слишкомъ для него рано умеръ необыкновенный наставникъ и что истъ тенерь никого во всемъ свъть. кто бы быль въ силахъ воздвигнуть шатаемыя вфиными колебаньями силы и лишенную упругости. немощную волю, кто бы крикнуль душф пробуждающимъ крикомъ это бодрящее слово: впередь, котораго жаждеть повсюду, на всехъ ступеняхъ стоящій, всёхъ сословій и званій, и промысловъ. русскій человѣкъ?

Гдь же тоть, кто бы на родномъ языкъ русской души нашей умъль бы намъ сказать это всемогущее слово впереоз? кто, зная всь силы и свойства и всю глубныу нашей природы, однимъ чародъйнымъ мановеньемъ могъ бы устремить насъ на высокую жизнь? Какими слезами, какою любовью заплатилъ бы ему благодарный русскій человыкь! Но въка проходять за въками, позорной лѣнью и безумной дъятельностью незрълаго юноши объемлется..... и не дается Богомъ мужъ, умѣющій произносить его!

Одно обстоятельство чуть было не разбудило его, чуть было не произвело переворота въ его характерѣ: случилось что-то похожее на любовь. Но и тутъ дъло кончалось инчъть. Въ сосѣдствѣ, въ десяти верстахъ отъ его деревни, проживалъ генералъ, отзывавшийся, какъ мы уже видѣли.

не весьма благосклонно о Тантатникова. Генераль жиль генераломы, хлабосольствовалы, любилы, чтобы сосади пріважали изъявлять ему почтеніе, самъ визитовы не платилы, говорилы хрипло, читалы книги и ималь дочь, существо невиданное, странное. Она была что-то живое, какъ сама жизнь.

Имя ей было Улинька. Воспиталась она какъ-то странно. Ее учила англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова порусски. Матери лишилась она еще въ дѣтствѣ. Отцу было некогда. Впрочемъ, любя дочь до безумія, онъ могь только избаловать ее. Какъ въ ребенкъ, возросшемъ на свободъ, въ ней было все своенравно. Если бы кто увидалъ, какъ висзапный гивы собираль вдругь строгія морщины на прекрасномъ челъ ея и какъ она спорила пылко съ отцомъ своимъ, онъ бы подумалъ, что это было капризнѣйшее созданіе. Но гитвъ ея вспыхиваль только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или дурномъ поступкъ съ къмъ бы то ни было. И никогда не споривала она за себя самоё и не оправдывала себя. Гнѣвъ этотъ исчезнулъ бы въ минуту, если бы она увидѣла въ несчастім тего самаго, на кого гнівалась. При первой просьбів о подаяніи кого бы то ни было, она готова была бросить ему весь свой кошелекъ, со всемъ, что въ немъ ни было, не вдаваясь ни въ какія разсужденья и расчеты. Было въ ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вослёдь за мыслыю-выраженіе лица, выражение разговора, движение рукъ; самыя складки платья какъ бы стремились въ ту же сторону и, казалось, какъ бы она сама вотъ улетитъ воследъ за собственными словами. Ничего не было въ ней утаеннаго. Ни передъ къмъ не побоялась бы она обнаружить своихъ мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотвлось говорить. Ея очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того безтрепетно-свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней какъ-то смущался недобрый человъкъ и нъмълъ; самый

развизный и бойкій на слова не находиль съ нею слова и терился, а заствичный могъ разговориться съ нею, какъ никогда въ жизни своей ни съ къмъ, и съ первыхъ минутъ разговора ему уже казалось, что гдв-то и когда-то онъ зналъ ее и какъ бы эти самыя черты ея ему гдв-то уже видвлись, что случилось это во дни какого-то незапамятнаго младенчества, въ какомъ-то родномъ домѣ, веселымъ вечеромъ, при радостныхъ играхъ дѣтской толиы: и надолго послѣ того становился ему скучнымъ разумный возрастъ человѣка.

Точно то же случилось съ нею и съ Тѣнтѣтниковымъ. Пеизъяснимое новое чувство вошло къ нему въ душу. Скучная жизнь его на мгновенье озарилась.

Генералъ принималъ сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно; но сойтись между собою они не могли. Разговоры ихъ оканчивались споромъ и какимъ-то непріятнымъ ощущениемъ съ объихъ сторонъ, потому что генералъ не любилъ противорачія и возраженія; Тантатниковъ, съ своей стороны, тоже былъ человѣкъ щекотливый. Разумфется, что ради дочери прощалось многое отцу, и миръ у нихъ держался, покуда не прівхали гостить къ генералу родственницы: графиня Бордырева и княжна Юзякина, отсталыя фрейлины прежняго двора, но удержавшія и доныпъ кое-какія связи, вслёдствіе чего генераль передъ ними немножко подличалъ. Съ самаго ихъ прівзда, Твитвтинкову показалось, что онъ сталъ къ нему холодите, не замвчалъ его, или обращался какъ съ лицомъ безсловеснымъ; говорилъ ему какъ-то пренебрежительно: любезныйшій, послушай, братецъ, и даже ты. Это его, наконецъ, взорвало. Скрвия сердце и стиснувъ зубы, онъ, однакоже, имълъ присутствіе духа сказать необыкновенно учтивымъ и мягкимъ голосомъ, между твмъ какъ нятна выступили на лицв его и все внутри его книвло: «Я благодарю васъ, генералъ, за расположеніе. Словомъ ты вы меня вызываете на твеную дружоў, обязывая и меня говорить вамь ты. Но различіе въ лътахъ пренятетвуетъ такому фамильярному между нами

обращенію». Генералъ смутился. Собпрая слова и мысли, сталъ онъ говорить, хотя нѣсколько несвязно, что слово ты было имъ сказано не въ томъ смыслѣ, что старику иной разъ позволительно сказать молодому человѣку ты (о чинѣ своемъ онъ не упомянулъ ни слова).

Разумъется, съ этихъ поръ знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самомъ началь. Потухнуль свыть, на минуту было передъ нимъ блеснувшій, и последовавшія за нимъ сумерки стали еще сумрачней. Все поворотило на жизнь, которую читатель видель въ начале главы—на лежанье и бездъйствіе. Въ домѣ завелись тадость и безпорядокъ. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вмъстъ съ соромъ. Панталоны заходили даже въ гостиную. На щеголеватомъ столъ передъ диваномъ лежали засаленныя подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не клевали домашнія куры. Взявши неро, безсмысленно чертиль онь на бумагь по целымъ часамъ рогульки, домики, избы, телеги, тройки. По иногда, все позабывши, неро чертило само собой, безъ въдома хозянна, маленькую головку съ тонкими чертами, съ быстрымъ произптельнымъ взглядомъ и приподнятой прядью волосъ, и въ изумленін видель хозянны, какъ выходиль портреть той, съ которой портрета не написаль бы никакой живописецъ-художникъ. И еще грустиве ему становилось и, ввря тому, что ивть на земль счастья, оставался онъ еще болье посль того скучнымъ и безотвътнымъ.

Таково было состояніе души Андрея Ивановича Тѣнтътникова. Въ то время, когда, по обыкновенію, подсѣлъ онъ къ окну глазѣть обычнымъ порядкомъ, но къ изумленію своему не слыхалъ ни Григорія, ни Перфильевны, во дворѣ напротивъ было нѣкоторое движенье и нѣкоторая суета. Поварченокъ и поломойка бѣжали отворять ворота. Въ воротахъ показались кони, точь-въ-точь, какъ лѣпятъ иль рисуютъ ихъ на тріумфальныхъ воротахъ: морда направо, морда налѣво, морда посередниѣ. Свыше ихъ, на козлахъкучеръ и лакси, въ широкомъ сюртукѣ, опоясавшій себя носовымъ платкомъ. За ними госполивъ, въ картузѣ и шинели, закутанный въ косынку радужныхъ цвѣтовъ. Когда экипажъ изворотился передъ крыльцомъ, оказалось, что былъ онъ не что другое, какъ рессорная легкая бричка. Господинъ, необыкновенно приличной наружности, соскочилъ на крыльцо съ быстротой и ловкостью почти военнаго человѣка.

Андрей Ивановичь струсиль: онъ приняль его за чиновника отъ правительства. Надобно сказать, что въ молодости своей онъ было замъщался въ одно неразумное дъло. Два философа изъ гусаръ, начитавниеся всякихъ бронноръ. да не докончившій учебнаго курса эстетикъ, да промотавшійся игрокъ затіяли какое-то филантропическое общество, подъ верховнымъ распоряженіемъ стараго плута и масона и тоже карточнаго игрока, но краснорфчивфішаго человъка. Общество было устроено съ общирною цълью-доставить прочное счастіе всему человічеству, оть береговъ Темзы до Камчатки. Касса денегъ потребовалась огромная: пожертвованья собирались съ великодушныхъ членовъ неимовфриыя. Куда это все пошло—зналь объ этомъ только одинъ верховный распорядитель. Въ общество это затянули его два пріятеля, принадлежавніе къ классу огорченныхъ людей, добрые люди, но которые, отъ частыхъ тостовъ во имя науки, просвъщенія и будущихъ одолженій человъчеству, сдъладись потомъ формальными пьяницами. Тантытниковъ скоро спохватился и выбыль изъ этого круга. Но общество усићло уже запутаться въ какихъ-то другихъ двиствіяхъ, даже не совсьмъ приличныхъ дворянину, такъ что потомъ завязались дъла и съ полиціен... А потому не мудрено, что, и вышедши и разорвавши всякія сношенія съ ними. Тънтътниковъ не могъ, однакоже, оставаться покоенъ: на совъсти у него было не совсъмъ ловко. Не безъ страха глядьть онь и теперь на растворявшуюся дверь.

Страхъ его, однакоже, прошель взругь, когда гость раскланился съ ловкостью неимовѣрной, сохрании почтительное положеніе головы, нісколько на-бокъ, и въ короткихъ, но опреділительныхъ словахъ изъясниль, что уже издавна іздить онъ по Россіи, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилуетъ предметами замінательными, не говоря ужъ объ обиліи промысловь и разнообразіи почвъ; что онъ увлекся картиннымъ містоположеніемъ его деревни; что, несмотря, однакоже, на містоположеніе, онъ не дерзнуль бы обезпоконть его неумістнымъ зайздомъ своимъ, если бы не случилось, по поводу весеннихъ разлитій и дурныхъ дорогъ, внезапной изломки въ экипажів его, требующей руки помощи со стороны кузнецовъ и мастеровъ; что при всемъ томъ, однакоже, если бы даже и ничего не случилось въ его бричкі, онъ бы не могъ отказать себі въ удовольствіи засвидітельствовать ему лично свое почтеніе.

Окончивъ рѣчь, гость, съ обворожительной пріятностью, подшаркнуль ногой, обутой въ щегольской лайковый полусаножекъ, застегнутый на перламутровыя пуговки, п, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнуль туть же нѣсколько назадъ съ легкостью резиннаго мячика.

Усноконвшійся Андрей Ивановичъ заключилъ, что это долженъ быть какой-нибудь любознательный ученый профессоръ, который ѣздитъ по Россіи, можетъ-быть, затѣмъ, чтобы собирать какія-нибудь растенія или, можетъ-быть, предметы ископаемые. Тотъ же часъ изъявилъ онъ ему всякую готовность спосиѣшествовать во всемъ; предложилъ своихъ мастеровъ, колесниковъ и кузнецовъ; просилъ расположиться, какъ въ собственномъ домѣ; усадилъ его въ большія вольтеровскія [кресла] и приготовился слушать его разсказъ по части естественныхъ наукъ.

Гость, однакоже, коснулся больше событій внутренняго міра. Уподобиль жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вѣроломными вѣтрами; упомянуль о томъ, что долженъ быль перемѣнить много должностей, что много потериѣлъ за правду, что даже самая жизнь его была не разъ въ опасности со стороны враговъ, и много еще разъ

сказаль опъ такого, что показывало въ немъ скорфе практическаго человъка. Въ заключение же ръчи, высморкался опъ въ объщи батистовый илатокъ такъ громко, какъ Андрей Ивановичъ еще и не слыхивалъ. Подчасъ попадается въ оркестръ такая пройдоха-труба, которая когда хватитъ, покажется, что крякнуло не въ оркестръ, но въ собственномъ ухъ. Точно такой же звукъ раздался въ пробужденныхъ покояхъ дремавшаго дома, и немедленно вослъдъ за нимъ воспослъдовало благоуханье одеколона, невидимо распространенное ловкимъ встряхнутьемъ носового батистоваго платка.

Читатель, можеть-быть, уже догадался, что гость быль не другой кто, какъ нашъ почтенный, давно нами оставленный Павель Ивановичь Чичиковъ. Онъ немножко постаръл: какъ видно, не безъ бурь и тревогъ было для него это время. Казалось, какъ бы и самый фракъ на немъ немножко поизветшаль, и бричка, и кучеръ, и слуга, и лошади, и упряжь какъ бы поистерлись и поизносились. Казалось, какъ бы и самые финансы даже не были въ завидномъ состояніи. Но выраженіе лица, приличіе, обхожденіе остались ть же. Даже какъ бы еще пріятнье сталь онь въ поступкахъ и оборотахъ, еще ловче подвертывалъ подъ ножку ножку, когда садился въ кресла. Еще болье было мягкости въ выговорѣ рѣчей, осторожной умфренности въ словахъ и выраженіяхъ, болье умьнія держать себя и болье такту во всемь. Вълъй и чище спътовъ были на немъ воротнички и манишка, и, несмотря на то, что быль онь съ дороги, ии пушинки не съло къ нему на фракъ, -- хоть приглашан сей же часъ его на именинный объдъ. Щеки и подбородокъ выбриты были такъ, что одинъ сленой могъ не полюбоваться пріятной выпуклостью круглоты ихъ.

Въ домѣ тотъ же часъ произонно преобразованіе. Половина его, дотолѣ пребывавшая въ слѣнотѣ, съ заколоченными ставиями, вдругъ прозрѣда и озарилась. Все начало размѣщаться въ освѣтившихся комнатахъ, и скоро все приняло такой видь: компата, опредѣленная быть спальнен,

вивстила въ себв вещи, необходимыя для ночного туалета; комната, опредъленная быть кабинетомъ... но прежде необходимо знать, что въ этой комнать было три стола: одинъ письменный-передъ диваномъ, другой ломберный-между окнами, передъ зеркаломъ, третій угольный-въ углу, между дверью въ спальню и дверью въ необитаемый залъ съ инвалидною мебелью, служившій теперь передней, въ который дотоль съ годъ не заходиль никто. На этомъ угольномъ столь помъстилось вынутое изъ чемодана платье, и именно: панталоны подъ фракъ, панталоны новые, панталоны свренькіе, два бархатныхъ жилета и два атласныхъ и сюртукъ. Все это размѣстилось одно на другомъ пирамидкой и прикрылось сверху носовымъ шелковымъ платкомъ. Въ другомъ углу, между дверью и окномъ, выстроились рядкомъ саноги: одни не совствить новые, другіе совствить новые, лакированные полусаножки и спальные. Они также стыдливо занавѣсились шелковымъ носовымъ платкомъ, такъ, какъ бы ихъ тамъ вовсе не было. На инсьменномъ столъ тотчасъ же въ большомъ порядкъ размъстились: шкатулка, банка съ одеколономъ, календарь и два какіе-то романа, оба вторые тома. Чистое былье поместилось вы комоды, уже находившемся въ спальнъ; бълье же, которое слъдовало прачкъ, завязано было въ узелъ и подсунуто подъ кровать. Чемоданъ, по опростаньи его, былъ тоже подсунуть подъ кровать. Сабля, ъздившая по дорогамъ для внушенія страха ворамъ, помъстилась тоже въ спальнъ, повиснувни на гвоздъ, невдалекъ отъ кровати. Все приняло видъ чистоты и опрятности необыкновенной. Нигдъ ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздухъ какъ-то облагородился: въ немъ утвердился пріятный запахъ здороваго, свіжаго мужчины, который былья не занашиваеть, въ баню ходить и вытираеть себя мокрой губкой по воскреснымъ днямъ. Въ нереднемъ залѣ покушался было утвердиться на время запахъ служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемъщенъ былъ на кухню, какъ оно и следовало.

Въ первые дни Андрей Ивановичъ опасался за свою не-

зависимость, чтобы какъ-нибудь гость не связаль его, не ствениль какими-пибудь измфненіями въ образф жизни и не разрушился бы порядокъ дня его, такъ удачно заведенный; но опасенія были напрасны. Павель Ивановичь нашъ показаль необыкновенно гнокую способность приспособиться ко всему. Одобрилъ философическую нетороиливость хозянна, сказавши, что она объщаетъ стольтнюю жизнь. Объ уединеній выразился весьма счастливо, именно, что оно интаеть великія мысли въ человікі. Взглянувъ на библіотеку и отозвавнись съ похвалой о кингахъ вообще, замътилъ, что онв спасають оть праздности человька. Вырониль словъ немного, но съ въсомъ. Въ поступкахъ же своихъ показался онъ также еще болье кстати. Во-время являлся, во-время уходиль; не затрудняль хозянна запросами въ часы неразговорчивости его: съ удовольствіемъ игралъ съ нимъ въ шахматы, съ удовольствіемъ молчалъ. Въ то время, когда одинъ пускалъ кудреватыми облаками трубочный дымъ, другой, не куря трубки, придумывалъ, однакоже, соотвътствовавшее тому занятіе: вынималь, напримъръ, изъ кармана серебряную съ чернью табакерку и, утвердивъ ее между двухъ нальцевъ лѣвой руки, оборачивалъ ее быстро нальцемъ правой, въ подобіе того, какъ земная сфера обращается около своей оси, или же такъ по ней барабанилъ пальцемъ, въ присвистку. Словомъ — не мѣшалъ хозаину. «Я въ нервый разъ вижу человѣка, съ которымъ можно жить», говориль про себя Тантатниковъ: «вообще этого искусства у насъ мало. Между нами есть довольно людей, и умныхъ, и образованныхъ, и добрыхъ, но людей постоянно-ровнаго характера, людей, съ которыми можно бы прожить въкъ и не поссориться — я не знаю, много ли у насъ можно отыскать такихъ людей. Вотъ первый человъкъ, котораго я вижу». Такъ отзывался Тънгънтиковъ о своемъ гостъ.

Чичиковъ, съ своей стороны, былъ очень ралъ, что носелился на время у такого мирнаго и смирнаго хозянна. Цыганская жизнь ему надовла. Пріотдохнуть, хотя на мъ-

сяцъ, въ прекрасной деревнѣ, въ виду полей и начинавщейся весны, полезно было даже и въ гемороидальномъ отношении.

Трудно было найти лучшій уголокъ для отдохновенія. Весна, долго задерживаемая холодами, вдругь началась во всей красѣ своей, и жизнь заиграла повсюду. Уже голубѣли пролѣски, и по свѣжему изумруду первой зелени желтѣль одуванчикъ, лилово-розовый анемонъ наклонялъ нѣжную головку. Рои мошекъ и кучи насѣкомыхъ показались на болотахъ; за ними въ догонъ бѣгалъ ужъ водяной паукъ, а за ними всякая птица въ сухіе тростники собралась отвсюду. И все собиралось поближе см[отрѣть] другъ друга. Вдругъ населилась земля, проснулись лѣса, луга зазвучали. Въ деревнѣ пошли хороводы. Гулянью былъ просторъ. Что яркости въ зелени! что свѣжести въ воздухѣ! что птичьяго крику въ садахъ! Рай, радость и ликованье всего! Деревня звучала и пѣла, какъ бы на свадьбѣ.

Чичиковъ ходилъ много. Прогулкамъ и гуляньямъ былъ раздоль повсюду. То направляль прогулку свою по плоской вершинъ возвышеній, въ виду разстилавшихся внизу додинъ, по которымъ повсюду оставались еще большія озера отъ водополія, и островами на нихъ темньли еще безлистные льса; или же вступаль въ гущи, въ льсные овраги, гдъ столия... густо дерева, отягченныя итичыми гифздами, вивсти.... каркающихъ вороновъ, перекрестными детаньями помрачавшихъ небо. По просохнувшей землѣ можно было отправляться къ пристани, откуда съ горохомъ, ячменемъ и пшеницей отчаливали первыя суда, между тёмъ, какъ въ то же время съ оглушительнымъ шумомъ неслась повергаться вода на колеса начинавшей работать мельницы. Ходиль онь наблюдать первыя весеннія работы, глядеть, какъ свѣжая орань черной полосою проходила по зелени, и засъватель, постукивая рукою о сито, висъвшее у него на груди, горстью разорасывалъ семена ровно, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону.

Чичиковъ вездъ побывалъ. Перетолковалъ и перегово-

рилъ и еъ приказчикомъ, и съ мужикомъ, и мельникомъ. Узналъ все, обо всемъ, и что, и какъ, и какимъ образомъ козяйство идетъ, и на сколько хлѣба продается, и что выбираютъ весной и осенью за умолъ муки, и какъ зовутъ каждаго мужика, и кто съ кѣмъ въ родствѣ, и гдѣ купилъ корову, и чѣмъ кормитъ свинью, словомъ — все. Узналъ и то, сколько перемерло мужиковъ; оказалось — немного. Какъ умный человѣкъ, замѣтилъ онъ вдругъ, чте незавидно идетъ козяйство у Андрея Ивановича; повсюду упущенія, нератьніе, воровство, не мало и пьянства. И думалъ: «Какая, однакоже, скотина Тѣнтѣтниковъ! Такое имѣніе и этакъ запустить! Можно бы имѣть иятьдесятъ тысячъ годового доходу».

Не разъ, посреди такихъ прогулокъ, приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому,-т. е., разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будуть средства въ рукахъ, -- едилаться самому мирнымъ владъльцемъ подобнаго помъстья. Тутъ, разумъется, сейчасъ представлялась ему даже и молодая, свыжая, былолицая бабенка, изъ купеческаго или другого богатаго сословія, которая бы даже знала и музыку. Представлялось ему и молодое поколеніе, долженствовавшее увековечить фамилію Чичиковыхъ: ръзвунчикъ - мальчишка и красавица - дочка, или даже два мальчугана, двѣ и даже три дѣвчонки, чтобы было встмъ извъстно, что онъ дъйствительно жилъ и существоваль, а не то, что прошель какой-нибудь тынью или призракомъ по земль, — чтобы не было стыдно и передъ отечествомъ. Тогда ему начинало представляться даже и то, что недурно бы и къчину ифкоторое прибавление: статский совътникъ, напримъръ, чинъ почтенный и уважительный.... Мало ли чего не приходить въ умъ, во время прогулокъ, человьку, что человька такъ часто упосить отъ скучной настоящей минуты, теребить, дразнить, шевелить воображеніе и бываеть ему любо даже тогда, когда увірень онт самъ, что это никогда не сбудется!

Людямъ Павла Ивановича деревня тоже поправилась.

Они такъ же, какъ и опъ, обжились въ ней. Петрушка сошелся очень скоро съ буфетчикомъ Григоріемъ, хотя сначала они оба важничали и дулись другъ передъ другомъ нестериимо. Петрушка пустиль Григорію пыль въ глаза своею бывалостью въ разныхъ мѣстахъ; Григорій же осадиль его сразу Петербургомъ, въ которомъ Петрушка не быль. Последній хотель было подняться и выехать на дальности разстояній тёхъ мёстъ, въ которыхъ онъ бывалъ; но Григорій назваль ему такое м'єсто, какого ни на какой картъ нельзя было отыскать, и насчиталь тридцать тысячъ слишкомъ верстъ, такъ что служитель Навла Ивановича совсемъ осовелъ, разинулъ ротъ и былъ поднятъ на смехъ туть же всею дворней. Авло, однакожь, кончилось между пими самой тфеной дружбой. Въ концф деревни Лысый Пименъ, дядя всъхъ крестьянъ, держалъ кабакъ, которому имя было Акулька. Въ этомъ заведеніи виділи ихъ всі часы дня. Тамъ стали они свои други, или то, что называють въ народъ-кабацкіе завсегдатели.

У Селифана была другого рода приманка. На деревив, что ни вечеръ, пълись пъсни, заплетались и расплетались весенніе хороводы. Породистыя стройныя дівки, какихъ уже трудно теперь найти въ большихъ деревняхъ, заставляли его по несколькимъ часамъ стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: всф бфлогрудыя, бфлошейныя, у всёхъ глаза рёпой, у всёхъ глаза съ поволокой, походка навлиномъ и коса до нояса. Когда, взявшись объими руками за бълыя руки, медленно двигался онъ съ ними въ хороводъ, или же выходилъ на нихъ стъной, въ ряду другихъ парней, и, выходя также ствной навстрвчу имъ, громко выпевали, усмехаясь, горластыя девки: «Бояре, нокажите жениха!» и тихо померкала вокругъ окольность, и раздававшійся далеко за ріжой возвращался грустнымъ назадъ отголосокъ нанъва, - не зналъ онъ и самъ тогда, что съ нимъ дълалось. Во сив и наяву, утромъ и въ сумерки, все мерещилось ему потомъ, что въ объихъ рукахъ его былыя руки, и движется онъ въ хороводь.

Конямъ Чичикова поправилось тоже новое жилище. И коренной, и засъдатель, и самый чубарый нашли пребывание у Тънтътникова совсъмъ не скучнымъ, овесъ отличнымъ, а расположение конюшенъ необыкновенио удобнымъ: у всякато стойло, хотя и отгороженнос, но черезъ перегородки можно было видъть и другихъ лошадей, такъ что, если бы пришла кому-нибудь изъ нихъ, даже самому дальнему, блажь вдругъ заржать, можно было ему отвътствовать тъмъ же тотъ же часъ.

Словомъ, вев обжились, какъ дома. Что же касается до той надобности, ради которой Навель Ивановичь объежаль пространную Россію, то-есть — до мертвыхъ душъ, то насчеть этого предмета онъ сдѣлался очень остороженъ и деликатенъ, если бы даже принилось вести дъло съ дураками круглыми. Но Тантатинковъ, какъ бы то ни было, читаетъ книги, философствуеть, старается изъяснить себф всякія причины всего-зачемъ и почему? «Иетъ, лучще поискать, нельзя ли съ другого конца». Такъ думалъ опъ. Раздобаривая почасту съ дворовыми людьми, онъ, между прочимъ, отъ нихъ развъдалъ, что баринъ фздилъ прежде довольно перадко къ сосъду-генералу, что у генерала барышия, что баринъ было къ барышив, да и барышия тоже къ барину... но потомъ вдругъ за что-то не поладили и разошлись. Онъ замьтиль и самъ, что Андрей Ивановичь карандашомъ и неромъ все рисовалъ какія-то головки, одна на другую по-Xuais.

Одинъ разъ, послѣ обѣда, оборачивая по обыкновенію нальцемъ серебряную табакерку вокругъ ея оси, сказалъ онъ такъ: «У васъ все есть. Андрей Ивановичъ, одного только недостаетъ».

«Чего?» спросиль тоть, выпуская ку преватый дымъ.

«Подруги жизни», сказаль Чичиковъ.

Ничего не сказалъ Андрей Ивановичъ. Тѣмъ разговоръ и кончился.

Чичиковъ не смутился, выбралъ другое время, уже нередъ ужиномъ, и, разговаривая о томъ и о семъ, сказелъ вдругъ: «А право, Андрей Ивановичъ, вамъ бы очень не мъшало жениться».

Хоть бы слово сказаль на это Тинтитниковъ, точно, какъ бы и самая ричь объ этомъ была ему непріятна.

Чичиковъ не смутился. Въ третій разь выбраль онт время уже послѣ ужина и сказаль такъ: «А все-таки, какъ ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вамъ жениться: впадете въ ипохондрію».

Слова ли Чичикова были на этотъ разъ такъ убѣдительны, или же расположение духа въ этотъ день у него было особенно настроено къ откровенности—онъ вздохнулъ, сказалъ, пустивши кверху трубочный дымъ: «На все нужно родиться счастливцемъ, Павелъ Ивановичъ», и разсказалъ все, какъ было, всю историю знакомства съ генераломъ и разрыва.

Когда услышаль Чичиковь, отъ слова до слова, все дѣло, и увидѣлъ, что изъ-за одного слова ты произошла такая исторія, онъ оторопѣлъ. Съ минуту смотрѣлъ пристально въ глаза Тѣнтѣтникову, не зная, какъ рѣшить объ немъ: дуракъ ли онъ круглый, или только придурковатъ, и наконецъ—

«Андрей Ивановичъ! помилуйте!» сказалъ онъ, взявши его за обѣ руки: «какое-жъ оскорбленіе? что-жъ тутъ оскорбительнаго въ словѣ ты?»

«Въ самомъ словѣ нѣтъ ничего оскорбительнаго», сказалъ Тѣнтѣтниковъ: «но въ смыслѣ слова, но въ голосѣ, съ которымъ сказано оно, заключается оскорбленіе. Ты! — это значитъ: «Помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нѣтъ никого лучше; а пріѣхала какая-нибудь княжна Юзякина—ты знай свое мѣсто, стой у порога». Вотъ что это значитъ!» Говоря это, смирный и кроткій Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосѣ его послышалось раздраженіе оскорбленнаго чувства.

«Да хоть бы даже и въ этомъ смыслѣ, что-жъ туть та-кого?» сказалъ Чичиковъ.

«Какъ! Вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у него послѣ такого поступка?»

- «Да какой же это поступокъ? Это даже не поступокъ», сказалъ хладнокровно Чичиковъ.
- «Какъ не поступокъ?» спросилъ въ изумленіи Тѣнтѣгниковъ.
- «Это генеральская привычка, а не поступокъ: они всъмъ говорять ты. Да впрочемъ, почему-жъ этого и не позволить заслуженному, почтенному человъку...?»
- «Это другое діло», сказаль Тінтітниковь. «Если бы онъ быль старикъ, біднякъ, не гордь, не чванливъ, не генераль, я бы тогда позволиль ему говорить мий ты и приняль бы даже почтительно».
- «Онъ совстмъ дуракъ», подумалъ про себя Чичиковъ: «оборвыну позволить, а генералу не позволить!..» «Хороно!» сказалъ онъ вслухъ: «положимъ, онъ васъ оскоронлъ, зато вы и поквитались съ нимъ: онъ вамъ, и вы ему. Ссориться, оставляя личное,собственное [дѣло], —это, извините... Если уже избрана цѣль, ужъ нужно итти напроломъ. Что глядъть на то, что человъкъ плюется! Человъкъ всегла илюется: онъ такъ ужъ созданъ. Да вы не отыщете теперь во всемъ свътъ такого, которой бы не плевался».
- «Странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!» думалъ про себя къ недоумѣніи Тѣнтѣтниковъ, совершенно озадаченный такими словами.
- «Какой, однакоже, чудакь этотъ Тънтътниковъ!» думалъ между тъмъ Чичиковъ.
- «Андрей Ивановичъ! я буду съ вами говорить какъ братъ съ братомъ. Вы человъкъ неопытный—позвольте миъ обдълать это дъло. Я съъзжу къ его превосходительству и объясню, что случилось это съ вашей стороны по недоразумъчию, по молодости и незнанію людей и свъта».
- «Подличать передъ инмъ я не намѣренъ!» сказалъ, оскорбившись, Тънтътияковъ: «да и васъ не могу на это уполномочить».
- «Подличать я не способенъ», сказалъ, оскоро́нвинсь. Чичиковъ, «Провиниться въ другомъ проступкъ, по человъчеству, могу, но въ подлости—пиког га... Извишите. Аптрей

Ивановичъ, за мое доброе желаніе, я не ожидалъ, чтобы слова мои принимали вы въ такомъ обидномъ смыслѣ». Все это было сказано съ чувствомъ достоинства.

«Я виновать, простите!» сказаль тороиливо тронутый Тънтътниковъ, схвативъ его за объ руки. «Я не думалъ васъ оскорбить. Клянусь, ваше доброе участіе мнъ дорого! Но оставимъ этотъ разговоръ. Не будемъ больше никогда объ этомъ говорить!»

«Въ такомъ случав, я такъ повду къ генералу».

«Зачёмъ?» спросилъ Тентетниковъ, смотря въ недоумении ему въ глаза.

«Засвидительствовать почтеніе».

«Странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!» подумалъ Тѣнтѣтниковъ.

«Странный человѣкъ этотъ Тѣнтѣтниковъ!» подумалъ Чп-чиковъ.

«Я завтра же, Андрей Ивановичъ, около десяти часовъ утра къ нему и пофду. По-моему, чѣмъ скорѣй засвидътельствовать почтеніе человѣку, тѣмъ лучше. Такъ какъ бричка моя еще не пришла въ надлежащее состояніе, то позвольте мнѣ взять у васъ коляску. Я бы завтра же, этакъ около десяти часовъ утра, къ нему бы и съѣздилъ».

«Помилуйте, что за просьба? Вы полный господинъ: и экипажъ, и все въ вашемъ расположени».

Послѣ такого разговора, они простились и разошлись спать, не безъ разсужденія о странностяхъ другъ друга.

Чудная, однакоже, вещь! На другой день, когда подали Чичикову лошадей и векочиль онь въ коляску съ легкостью почти военнаго человѣка, одѣтый въ новый фракъ, оѣлый галстукъ и жилетъ, и покатился свидѣтельствовать почтеніе генералу, Тѣнтѣтниковъ пришелъ въ такое волненіе духа, какого давно не испытывалъ. Весь этотъ ржавый и дремлющій ходъ его мыслей превратился въ дѣятельно-безпокойный. Возмущеніе нервическое обуяло вдругъ всѣми чувствами доселѣ погруженнаго въ безпечную лѣнь байбака. То садился онъ на диванъ, то подходилъ къ окну, то при-

нимался за книгу, то хотыль мыслить — безуспышное хотыве! мысль не лыла къ нему въ голову. То старался ви о чемъ не мыслить — безуспышное старанье! отрывки чего-то, нохожаго на мысли, концы и хвостики мыслей лыли и отовсюду наклевывались къ нему въ голову. «Странное состояніе!» сказалъ онъ и придвинулся къ окну — глядыть на дорогу, прорызавшую дуброву, въ конць которой еще курилась неуспышая улечься ныль. По, оставивъ Тыптытна-кова, послёдуемъ за Чичиковымъ.

## ГЛАВА И.

Добрые кони въ полчаса съ небольшимъ пронесли Чичикова чрезъ десятиверстное пространство: сначала дубровою, потомъ хльбами, начинавшими зеленьть посреди свъжей орани, потомъ горной окраиной, съ которой номинутно открывались виды на отдаленья; потомъ широкою аллеен липъ, едва начинавшихъ развиваться, внесли его въ самую середину деревни. Туть аллея липъ своротила направо и, превратясь въ улицу тополей, огороженныхъ снизу плетеными коробками, уперлась въ чугунныя сквозныя ворота, сквозь которыя глядаль кудряво богатый разной фронтонъ генеральскаго дома, опиравшійся на восемь кориноскихъ колониъ. Повсюду несло масляной краской, все обновлявшей и ничему не дававшей состаръться. Дворъ чистотой подобенъ былъ паркету. Съ почтеніемъ соскочилъ Чичиковъ, приказалъ о себъ доложить генералу и быль введенъ къ нему прямо въ кабинетъ. Генералъ поразиль его величественной наружностью. Онъ быль въ атласномъ стеганомъ халать великольннаго пурпура. Открытый взглядь, липо мужественное, усы и больше бакенбарды съ просъцые, стрижка на затылкъ низкая, подъ гребенку, шея сзади толстая, называемая въ три этажа, или въ три складки, съ трещиной поперекъ: словомъ-это былъ одинъ изъ гъхъ картинныхъ генераловъ, которыми такъ обгать быль знаменитый 12-й годъ. Генералъ Бетринцевъ, какъ и многіе

изъ насъ, заключалъ въ себф ири кучф достоинствъ и кучу недостатковъ. То и другое, какъ водится въ русскомъ человъкъ, было набросано у него въ какомъ-то картинномъ безпорядкъ. Въ ръшительныя минуты-великодушіе, храбрость, безграничная щедрость, умъ во всемъ и, въ примѣсь къ этому, капризы, честолюбіе, самолюбіе и тѣ мелкія личности, безъ которыхъ не обходится ни одинъ русскій, когда онъ сидить безъ дѣла и нѣтъ рѣшитель.... Онъ не любилъ всѣхъ, которые ушли впередъ его по служоѣ, и выражался о нихъ вдко, въ колкихъ эпиграммахъ. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, котораго считаль онъ ниже себя и умомъ, и способностями, и который, однакоже. обогналь его и быль уже генераль-губернаторомъ двухъ губерній, и, какъ нарочно, тѣхъ, въ которыхъ находились его пом'ястья, такъ что онъ очутился какъ бы въ зависимости отъ него. Въ отместку язвилъ онъ его при всякомъ случав, порочиль всякое распоряжение и видвль во всвхъ мърахъ и дъйствіяхъ его верхъ неразумія. Въ немъ было все какъ-то странно, начиная съ просвъщенія, котораго онъ быль поборникъ и ревнитель; любилъ также знать то, чего другіе не знають, и не любиль техь людей, которые знають что-вибудь такое, чего онъ не знаетъ. Словомъ, онъ любиль похвастать умомъ. Воспитанный полуиностраннымъ воспитаніемъ, онъ хотѣлъ сыграть въ то же время роль русскаго барина. И не мудрено, что съ такой неровностью въ характеръ, сътакими крупными, яркими противоположностями, онъ долженъ былъ неминуемо встрътить множество непріятностей по служов, вследствіе которых в п вышель въ отставку, обвиняя во всемъ какую-то враждебную партію и не имъя великодушія обвинить въ чемъ-либо себя самого. Въ отставкъ сохранилъ онъ ту же картинную величавую осанку. Въ сюртукъ ли, во фракъ ли, въ халатъ-онъ былъ все тотъ же. Отъ голоса до малбишаго твлодвижения, въ немъ все было властительное, повелъвающее, внушавшее въ низшихъ чинахъ если не уваженіе, то по крайней мърѣ робость. Чичиковъ почувствовалъ то и другое: и уваженіе, и робость. Паклоня почтительно голову на-бокт и разставивъ руки на отлетъ, какъ бы готовился приподиять ими поднось съ чашками, онъ изумительно-ловко нагнулся всъмъ корнусомъ и сказалъ: «Счелъ долгомъ представиться вашему превосходительству. Питая уважение къ доблестямъ мужеи, спасавнихъ отечество на бранномъ полъ, счелъ долгомъ пре иставиться лично вашему превосходительству.

Генералу, какъ видно, не непонравился такон приступъ. Стълавни весьма благосклонное движеніе головою, онъ сказаль. «Весьма радъ познакомиться. Милости просимъ салиться. Вы гдв служили?»

«Поприще службы моей», сказалъ Чичиковъ, салясь въ кресла не посрединъ, но наискось, и ухватившись рукою за ручку креселъ: «началось въ казенной палатъ, ваше превосходительство. Дальнъйшее же теченіе оной совершалъ по разнымъ мѣстамъ: былъ и въ надворномъ судъ, и въ комиссіи построенія, и въ таможнъ. Жизнь мою можно уподобить какъ бы судну среди волнъ, ваше превосходительство. Терпъніемъ, можно сказать, повитъ, спеленатъ и, будучи, такъ сказать, самъ одно олицетворенное терпъніе... А что было отъ враговъ, покушавшихся на самую жизнь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая, такъ сказать, кисть не сумѣстъ передать, такъ что на склонѣ жизни своей ищу только уголка, гдъ бы провесть остатокъ дней. Пріостановился же покуда у близкаго сосѣда вашего превосходительства...»

«У кого это?»

У Тънтътникова, ваше превосходительство».

Генералъ поморщился.

Онъ, ваше превосходительство, весьма расканвается вътомъ, что не оказалъ должнаго уваженія...»

«Къ чему?»

-Къ заслугамъ вашего превосходительства. Не находить словъ... Говоритъ: «Если бы и только могъ чъмъ-нибуць... нотому что точно», говоритъ, «умъю цънить мужей, спасавшихъ отечество», говоритъ».

«Помилуйте, что-жъ онъ? Да въдь я не сержусь», сказалъ смягчившійся генералъ. «Въ душѣ моей я искренно полюбилъ его и увѣренъ, что современемъ онъ будетъ преполезный человѣкъ».

«Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство: истинно преполезный человѣкъ; можеть пообъждать и даромъ слова и владѣеть перомъ».

«Но пишеть, я чай, пустяки—какіе-нибудь стишки?»

«Ивть, ваше превосходительство, не пустяки... Онъ что-то дѣльное... Онъ пишеть... исторію, ваше превосходительство».

«Исторію? о чемъ исторію?»

«Исторію...» тутъ Чичиковъ остановился, и оттого ли, что передъ нимъ сидѣлъ генералъ, или, просто, чтобы придать болѣе важности предмету, прибавилъ: «исторію о генералахъ, ваше превосходительство».

«Какъ о генералахъ? о какихъ генералахъ?»

«Вообще о генералахъ, ваше превосходительство, въ общности. То - есть, говоря собственно, объ отечественныхъ генералахъ».

Чичиковъ совершенно спутался и потерялся, чуть не плюнулъ самъ п мысленно сказалъ въ себѣ: «Господи, что за вздоръ такой несу!»

«Извините, я не очень понимаю... Что-жъ это выходитъ, исторію какого-нибудь времени, или отдѣльныя біографіи? и притомъ всѣхъ ли, или только участвовавшихъ въ 12-мъ году?»

«Точно такъ, ваше превосходительство, участвовавшихъ въ 12-мъ году!» Проговоривши это, онъ подумалъ въ себѣ: «Хоть убей, не понимаю!»

«Такъ что-жъ онъ ко мнв не прівдеть? Я бы могъ собрать ему весьма много любопытныхъ матеріаловъ».

«Робъеть, ваше превосходительство».

«Какой вздоръ! Изъ какого-нибудь пустого слова, что между нами произнесъ... Да я совсёмъ не такой человёкъ. И, пожалуй, къ нему самъ готовъ пріёхать».

«Онъ къ тому не допустить, онъ самъ прівдеть», сказаль Чичиковъ, оправился и совершенно оботрился, и подумаль: «Экая оказія! какъ генералы пришлись кстати! а вёдь языкъ взболтнуль сдуру».

Въ кабинетъ послышался шорохъ. Оръховая дверь рѣзного шкафа отворилась сама собою и на отворившейся обратной половинь ся, ухватившись рукой за мьдиую ручку замка, явилась живая фигурка. Если бы въ темной комнать вдругъ веныхнула прозрачная картина, освъщенная сильно сзади ламиами, -- одна она бы такъ не поразила внезапностію своего явленія, какъ фигурка эта. Видно было, что взошла съ темъ, чтобы что-то сказать, но увидя незнакомаго человека... Съ нею вместе, казалось, влетель солнечный дучь, какъ будто раземфялся нахмурившійся кабинетъ генерала. Чичиковъ въ первую минуту не могъ дать себв отчета, что такое именно предъ нимъ стояло. Трудпо было сказать, какой земли она была уроженка. Такого чистаго, благороднаго очертанія лица нельзя было отыскать нигда, кром'в разв'в только на однихъ древнихъ камейкахъ. Прямая и легкая, какъ стрълка, она какъ бы возвышалась надъ встми своимъ ростомъ. Но это было обольщение. Она была вовсе не высокато роста. Происходило это отъ необыкновенно согласнаго соотношенія между собою всёхъ частей твла. Илатье сидвло на ней такъ, что, казалось, лучнія швен совъщались между собой, какъ бы получше убрать ее. По это было также обольщение. Оделась она какъ будго сама собой: въ двухъ, трехъ мѣстахъ схватила игла коекакъ непэръзанный кусокъ одноцвътной ткани, и онъ уже собрался и расположился вокругь нея въ такихъ сборахъ и складкахъ, что если бы перенести ихъ вмфств съ нею на картину, вев барышин, одутыя по модь, казались бы иередь ней какими-то неструшками, излъліемъ лоскутнаго ряда. И если бы перенесть ее со всьми этими складками ее обольнувшаго платья на мраморъ, назвали бы его конісю геніальныхъ. Одно было нехорошо: она была черезчуръ уже тонка и худа.

«Рекомендую вамъ мою баловницу!» сказалъ гепералъ, обратясь къ Чичикову. «Однакожъ фамиліи вашей, имени и отчества до сихъ поръ не знаю».

«Должно ли быть знаемо имя и отчество человфка, не ознаменовавшаго себя доблестями?» сказалъ скромно Чичиковъ, наклонивши голову на-бокъ.

«Все же, однакожъ, нужно знать...»

«Навелъ Ивановичъ, ваше превосходительство», сказалъ Чичиковъ, поклонившись съ ловкостью почти военнаго человъка и отпрыгнувши назадъ съ легкостью резиннаго мячика.

«Улинька!» сказалъ генералъ, обратясь къ дочери: «Павелъ Ивановичъ сейчасъ сказалъ преинтересную новость. Сосъдъ нашъ Тънтътниковъ совсъмъ не такой глуный человъть, какъ мы полагали. Онъ занимается довольно важнымъ дъломъ: исторіей генераловъ двънадцатаго года».

«Да кто же думаль, что онъ глуный человѣкъ?» проговорпла она быстро. «Развѣ одинъ только Вишненокромовъ, которому ты вѣришь, который и пустой, и низкій человѣкъ!»

«Зачёмъ же низкій? Онъ пустовать, это правда», сказаль генераль.

«Онъ подловатъ и гадковатъ, не только-что пустоватъ. Кто такъ обидѣлъ своихъ братьевъ и выгналъ изъ дому родную сестру, тотъ гадкій человѣкъ».

«Да вёдь это разсказывають только».

«Такихъ вещей разсказывать не будутъ напрасно. Я не понимаю, отецъ, какъ съ добрѣйшей душой, какая у тебя, и такимъ рѣдкимъ сердцемъ, ты будешь принимать человъка, который какъ небо отъ земли отъ тебя, о которомъ самъ знаешь, что онъ дуренъ».

«Вотъ этакъ, вы видите», сказаль генералъ, уемѣхаясь, Чичикову: «вотъ этакъ мы всегда съ ней споримъ». И, оборотясь къ спорящей, продолжалъ:

«Душа моя! вѣдь мнѣ-жъ не прогнать его?»

«Зачемъ прогонять? По зачемъ и показывать ему такое вниманіе? зачёмъ и любить?»

Здвеь Чичиковъ почелъ долгомъ вверпуть и отъ себя слово.

«Всв требують къ себв любви, сударыня», сказалъ Чичиковъ «Что-жъ двлать? И скотинка любить, чтобы ее погладили: сквозь хлввъ просунетъ для этого морлу: на, погладь!»

Генераль разем'ялся. «Именно просунсть морту: погладь его!... Ха, ха, ха! У него не только что рыло все, весь, весь зажиль въ сажѣ, а вѣдь тоже требустъ, какъ говорится, поощренія... Ха, ха, ха, ха!» И туловище генерала стало колебаться отъ смѣха. Плечи, носившія нѣкогда густые эполеты, тряслись, точно какъ бы носили и понынѣ густые эполеты.

Чичиковъ разрѣшился тоже междометіемъ смѣха, но, изъ уваженія къ генералу, пустилъ его на букву э: хе, хе, хе, хе, хе, хе, ке, И туловище его также стало колебаться отъ смѣха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густыхъ эполеть.

«Обокрадетъ, обворуетъ казну, да еще и, каналья, наградъ проситъ! Нельзя, говоритъ, безъ поощренія, трудился... Ха, ха, ха, ха!»

Болъзненное чувство выразилось на благородномъ, миломъ лицъ дъвушки. «Ахъ, папа! Я не понимаю, какъ ты можешь смъяться! На меня эти безчестные поступки наволять уныніе и ничего болѣе. Когда я вижу, что въ глазахъ совершается обманъ въ виду всѣхъ и не наказываются эти люди всеобщимъ презрѣніемъ, я не знаю; что со мной сѣлается, я на ту пору становлюсь зла, даже дурна: я думаю, думаю...» И чуть сама не заплакала.

«Только, пожалуйста, не гитвайся на пасъ», сказаль генералъ. «Мы тутъ ни въ чемъ не виповаты. Не правта ли?» сказалъ онъ, обратясь къ Чичикову, «Поитлуй меня и уходи къ себъ. Я сенчасъ стану одъваться къ объду. Въвты», сказалъ онъ, посмотртвъ Чичикову въ глаза: «на гъюсь, объдаешь у меня?»

«Если только, ваше превосходительство...»

«Безъ чиновъ, что тутъ? Я въдь еще, слава Богу, могу накормить. Щи есть».

Бросивъ ловко обѣ руки на отлетъ, Чичиковъ признательно и почтительно наклонилъ голову книзу, такъ что на время скрылись изъ его взоровъ всѣ предметы въ комнатѣ, и остались видны ему только одни носки своихъ собственныхъ полусапожекъ. Когда же, пробывъ нѣсколько времени въ такомъ почтительномъ расположеніи, приподнялъ онъ голову снова кверху, онъ уже не увидалъ Улиньки. Она исчезнула. Намѣсто ея предсталъ, въ густыхъ усахъ и бакенбардахъ, великанъ-камердинеръ, съ серебряной лаханкой и рукомойникомъ въ рукахъ.

«Ты мит позволишь одтваться при себт?»

«Не только одъваться, но можете совершить при миъ все, что угодно вашему превосходительству».

Опустя съ одной руки халатъ и засуча рукава рубашки на богатырскихъ рукахъ, генералъ сталъ умываться, брызгаясь и фыркая какъ утка. Вода съ мыломъ летѣла во всѣ стороны.

«Любять, любять, точно любять поощреніе», сказаль онь, вытирая со всёхь сторонъ свою шею... «Погладь, погладь его! а вёдь безъ поощренія такъ и красть не станеть! Ха, ха, ха!»

Чичиковъ былъ въ духѣ неописанномъ. Вдругъ налетѣло на него вдохновеніе. «Генералъ весельчакъ и добрякъ— попробовать!» подумалъ онъ и, увидя, что камердинеръ съ лаханью вышелъ, вскрикнулъ: «Ваше превосходительство! такъ какъ вы уже такъ добры ко всѣмъ и внимательны, имѣю къ вамъ крайнюю просьбу».

«Какую?»—Чичиковъ осмотрелся вокругъ.

«Есть, ваше превосходительство, дряхлый старичишкадядя, у него триста душъ и двѣ тысячи... и, кромѣ меня, наслѣдниковъ никого. ('амъ управлять имѣніемъ, по дряхлости, не можетъ, а мнѣ не передаетъ тоже. И какой странный приводитъ резонъ! «Я», говоритъ: «племянника пе знаю; можетъ-быть, онъ мотъ. Пусть онъ докажетъ мнѣ, что онъ надежный человѣкъ: пусть пріобрѣтеть прежде самъ собой триста душъ; тогда я сму отдамъ и свои триста душъ».

«Да что-жъ опъ, выходить, совстмъ дуракъ?» спросилъ генералъ.

«Дуракъ бы еще пусть, это при немъ бы и оставалось. Но положеніе-то мое, ваше превосходительство! У старикашки завелась какая-то ключница, а у ключницы діти. Того и смотри, все перейдетъ имъ».

«Выжилъ глуный старикъ изъ ума и больше ничего», сказалъ генералъ. «Только я не вижу, чѣмъ тутъ я могу пособить?» говорилъ оит, смотря съ изумленіемъ на Чичикова.

«Я придумалъ вотъ что. Если вы всъхъ мертвыхъ душъ вашей деревни, ваше превосходительство, передадите мивът такомъ видъ, какъ бы онъ были живыя, съ совершениемъ купчей кръпости, я бы тогда эту кръпость представилъ старику, и онъ наслъдство бы миъ отдалъ».

Туть генераль разразился такимъ смѣхомъ, какимъ врядъ ли когда смѣялся человѣкъ. Какъ былъ, такъ и повалился онъ въ кресла. Голову забросилъ назадъ и чуть не захлебнулся. Весь домъ встревожился. Предсталъ камердинеръ. Дочь прибѣжала въ испугѣ.

«Отецъ, что съ тобой случилось?» говорила она въ страхѣ. съ недоумѣніемъ смотря ему въ глаза.

Но генералъ долго не могъ издать никакого звука.

«Инчего, другъ мой; не заботься, Ступай къ себѣ; м.л сейчасъ явимся обѣдать. Будь спокойна. Ха, ха, ха!»

И, ивсколько разъ задохнувшись, вырвался съ новою силою генеральскій хохоть, раздаваясь отъ передней до последней комнаты.

Чичиковъ быль въ безпокойствъ.

«Дядя-то, дядя! въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! Ха, ха, ха! Мертвецовъ вмёсто живыхъ получитъ! Ха, ха!»

«Онять ношель!» думаль про себя Чичиковъ. «Экъ его, щекотливый какой! Какъ не разорвется!»

«Ха, ха, ха!» протолжаль генераль. «Экой осель! Вѣдь

придеть же въ умъ этакое требованіе: «пусть прежде самъ собой изъ ничего достанеть триста душъ, такъ тогда дамъ ему триста душъ!» Вёдь онъ осель!»

«Осель, ваше превосходительство».

«Пу, да и твоя-то штука попотчивать старика мертвыми! Ха, ха, ха! Я бы Богъ знаетъ что далъ, чтобы посмотръть, какъ ты ему поднесешь на нихъ купчую крѣпостъ. Ну, что онъ? Каковъ онъ изъ себя? Очень старъ?»

«Лѣтъ восемьдесятъ».

«Однакожъ и движется, бодръ? Вѣдь онъ долженъ же быть и крѣпокъ, потому что при немъ вѣдь живетъ и ключница?..»

«Какая крѣпость! Песокъ сыплется, ваше превосходительство!»

«Экой дуракъ! Вёдь онъ дуракъ?»

«Дуракъ, ваше превосходительство».

«Однакожъ, вывзжаетъ? бываетъ въ обществахъ? держится еще на ногахъ?»

«Держится, но съ трудомъ».

«Экой дуракъ! Но кринокъ, однакожъ? Есть еще зубы?»

«Два зуба всего, ваше превосходительство».

«Экой осель! Ты, братецъ, не сердись... Хоть онъ тебъ и дядя, а въдь онъ осель».

«Оселъ, ваше превосходительство. Хоть и родственникъ, и тяжело сознаваться въ этомъ, но что-жъ дѣлать?»

Вралъ Чичиковъ: ему вовсе не тяжело было сознаться, тъмъ болъе, что врядъ ли у него былъ когда-либо какой дядя.

«Такъ, ваше превосходительство, отпустите мнъ»...

«Чтобы отдать тебѣ мертвыхъ душъ? Да за такую выдумку я ихъ тебѣ съ землей, съ жильемъ! Возьми себѣ все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старикъ-то, старикъ! Ха, ха, ха, ха! Въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! Ха, ха, ха, ха!»...

И генеральскій см'яхъ пошель отдаваться вновь по генеральскимъ покоямъ \*).

<sup>\*)</sup> Послъ того значительный пропускъ (см. выше, стр. 361).

## ГЛАВА III.

«Если полковникъ Конкаревъ точно сумаещелній, то это недурно», говориль Чичиковъ, очутившись озить посреди открытыхъ полей и пространствъ, когда все псчездо и только остался одинъ небесный сводъ да два облака въсторонъ.

«Ты, Селифанъ, разспросилъ ли хорошенько, какъ дорога къ полковнику Кошкареву?»

«Я, Навель Ивановичь, изволите видьть, такъ какъ все хлоногалъ около коляски, такъ мив некогда было; а Иструшка разсиранивалъ у кучера».

«Воть и дуракъ! На Иструшку, сказано, не полагаться: Нетрушка бревно: Иструшка глупъ; Иструшка, чай, и теперь пьянъ».

«Вѣдь тутъ не мудрость какая!» сказалъ Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса. «Окромѣ того, что, спустясь съ горы, взять лугомъ, ничего больше и нѣтъ».

«А ты, окром'в сивухи, ничего и въ ротъ не бралъ? Хорошъ, очень хорошъ! Ужъ вотъ можно сказать: удивилъ красотой Европу!» Сказавъ это, Чичиковъ погладилъ свои нодбородокъ и подумалъ: «Какаи, однакожъ, разница между просвъщеннымъ гражданиномъ и грубой лакейской физіогиоміей!»

Коляска стала между тёмъ спускаться. Открылись опять луга и пространства, усёянныя эсиновыми рощами.

Тихо вздрагивая на упругихъ пружинахъ, продолжалъ бережно спускаться незамътнымъ косогоромъ поконный экинажъ и, наконецъ, понесся лугами, мимо мельницъ, съ леткимъ громомъ но мостамъ, съ небольшой покачкой по тряскому мякищу визменной земли. И хоть бы одинъ бугорокъ или кочка дали себя почуветвовать бокамъ! Утъшенье, и не коляска.

Быстро пролетали мимо ихъ кусты доль, тонкія ольхи и серебристые тополи, удария вътвими сидъвшихъ на коздахъ Селифана и Иструшку. Съ послъдниго ежеминутно сбрасывали они картузъ. Суровый служитель соскакиваль съ козель, браниль глупое дерево и хозяина, который насадиль его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотьль, надъясь, что въ последній разъ и дальше не случится. Къ деревьямъ же скоро присоединилась береза, тамъ ель. У корней гущина; трава — синяя прь и желтый льсной тюльпанъ. Льсъ затемньлъ и готовился превратиться въ ночь. Но вдругъ отовсюду, промежъ вътвей и пней, сверкнули проблески свёта, какъ бы сіяющія зеркала. Деревья зарёдёли, блески становились больше... и вотъ передъ ними озеро — водная равнина версты четыре въ поперечникъ. На супротивномъ берегу, надъ озеромъ, высыпалась стрыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались въ водъ. Человъкъ 20, по поясъ, по плеча и по горло въ водь, тянули къ супротивному берегу неводъ. Случилась оказія. Вивств съ рыбою запутался какъ-то круглый человъкъ, такой же мъры въ вышину, какъ и въ толщину, точный арбузъ или боченокъ. Онъ былъ въ отчаянномъ положеній и кричаль во всю глотку: «Теленень Денись, передавай Козьмъ! Козьма, бери конецъ у Дениса! Не напирай такъ, Оома Большой! Ступай туды, гдъ Оома Меньшой. Черти! говорю вамъ, оборвете сѣти!» Арбузъ, какъ видно, боялся не за себя: потонуть, по причинъ толщины. онъ не могъ, и, какъ бы ни кувыркался, желая нырнуть. вода бы его все выносила наверхъ; и если бы съло къ нему на спину еще двое, онъ бы, какъ упрямый пузырь, остался съ ними на верхушкѣ воды, слегка только подъ ними покряхтывая да пуская носомъ волдыри. Но онъ боядся крфико, чтобы не оборвался неводъ и не ушла рыба, и потому, сверхъ прочаго, тащили его еще накинутыми всревками нёсколько человёкъ, стоявшихъ на берегу.

«Долженъ быть баринъ, полковникъ Кошкаревъ», сказалъ Селифанъ.

«Почему?»

«Оттого, что тёло у него, изволите видёть, побёлёй, чёмь у другихъ, и дородство почтительное, какъ у барина».

Барина, запутаннаго въ съти, притянули между тъмъ уже значительно къ берегу. Почувствовавъ, что можетъ достатъ ногами, онъ сталъ на поги, и въ это время увидълъ спускавшуюся съ илотины коляску и въ пей сидящаго Чичикова,

«Объдали?» закричаль баринъ, подхотя съ пойманною рыбою на берегъ, весь опутанный въ съть.—какъ, въ лътнее время, дамская ручка въ сквозную перчатку. — держа одну руку надъ глазами козырькомъ въ защиту отъ солица, другую же пониже—на манеръ Венеры Медяценской, выходящей изъ бани.

«Пѣть», сказалъ Чичиковъ, принодымая картузъ и продолжая раскланиваться изъ коляски.

«Ну, такъ благодарите же Бога!»

«А что̀:» спросилъ Чичиковъ любонытно, держа надъ головою картузъ.

«А воть что! Брось, Оома Меньшой, съть да приподыми осетра изъ лаханки! Теленень Кузьма, ступай, помоги!»

Двое рыбаковъ приподняли изълаханки голову какого-то чудовища. — «Вона какой князь! изъ рѣки зашелъ!» кричалъ круглый баринъ. «Поѣзжайте во дворъ! Кучеръ, возьми дорогу пониже черезъ огородъ! Побѣги, телепень Оома Большой, снять перегородку! Онъ васъ проводятъ, а я сеичасъ»...

Длинноногій, босой Оома Большой, какъ быль, въ одной рубанись, побъжаль впередъ коляски черезъ всю деревшо, гдь у всякой избы развѣшены были бредни, сѣти и морды: всѣ мужики были рыбаки; потомъ вынуль изъ какого-то огорода перегородку, и огородами выѣхала коляска на площадь, близъ деревянной церкви. За перковыю, подальше, видны были крыши городскихъ строеній.

«Чудаковать этоть Кошкаревъ», думаль онъ про себя.

«А вотъ я и здъсь!» раздался голосъ сбоку. Чичиковъ оглянулся. Баринъ уже ѣхалъ возлѣ него, одътын: гравянозеленый нанковый сюртукъ, желтые штаны, и шея безъ галстука, на манеръ купилона! Бокомъ сидъль опъ на дрожкахъ, занявши собою вев дрожки. Онъ хотвлъ было что-то сказать ему, но толстякъ уже исчезъ. Дрожки показались снова на томъ мвств, гдв вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса: «Оома Большой да Оома Меньшой! Козьма да Денисъ!» Когда же подъвхалъ онъ къ крыльцу дома, къ величайшему изумленію его, толстый баринъ былъ уже на крыльцв и принялъ его въ свои объятія. Какъ онъ усивлъ такъ слетать—было непостижимо. Они поцвловались, по старому русскому обычаю, троекратно навкрестъ: баринъ былъ стараго покроя.

«Я привезъ вамъ поклонъ отъ его превосходительства», сказалъ Чичиковъ.

«Отъ какого превосходительства?»

«Отъ родственника вашего, отъ генерала Александра Дмитріевича».

«Кто это Александръ Дмитріевичъ?»

«Генералъ Бетрищевъ», отвѣчалъ Чичиковъ съ нѣкоторымъ изумленіемъ.

«Незнакомъ», сказалъ онъ съ изумленіемъ.

Чичиковъ пришелъ еще въ большее изумление.

«Какъ же это?.. Я надъюсь, по крайней мѣрѣ, что пмѣю удовольствіе говорить съ полковникомъ Кошкаревымъ?»

«Нѣтъ, не надъ́йтесь. Вы пріфхали не къ нему, а ко мнѣ. Петръ Петровичъ Пѣтухъ! Пѣтухъ Петръ Петровичъ!» подхватилъ хозяинъ.

Чичиковъ остолбенвлъ. «Какъ же?» оборотился онъ къ Селифану и Петрушкв, которые тоже оба разинули ротъ и выпучили глаза, одинъ сидя на козлахъ, другой стоя у дверецъ коляски. «Какъ же вы, дураки? Вѣдь вамъ сказано: къ полковнику Кошкареву... А вѣдь это Петръ Петровичъ Пѣтухъ...»

«Ребята сдёлали отлично! Ступай на кухню: тамъ вамъ дадутъ по чапорухф водки», сказалъ Петръ Петровичъ П'втухъ. «Откладывайте коней и ступайте сей же часъ въ людскую!»

«Я совъщусь: такая нежданная ошибка...» говориль Чичиковъ.

«Пе опиока. Вы прежте попробуйте, каковъ объдъ, да потомъ скажете: опиока ди это? Покоривние прошу», сказалъ Пътухъ, взявши Чичикова подъ руку и ввозя его во внутрените покои. Изъ покоевъ вышли имъ навстръчу двое юношей, въ лътнихъ сюртукахъ, — топкте, точно пвовые хлысты: цёлымъ аршиномъ выгнало ихъ вверхъ выше отцовскаго роста.

«Сыны мон, гимназисты, прітхали на праздники... Пиколаща, зы побудь съ гостемъ; а ты, Алексаша, ступай за мною». Сказавъ это, хозяннъ исчезнулъ.

Чичиковъ занялся съ Николашей. Николаша, кажется, былъ будущій челов'якъ-дрянцо. Онъ разсказаль съ первыхъ же разовъ Чичикову, что въ губернской гимназій и'ятъ никакой выгоды учиться, что они съ братомъ хотятъ такать въ Нетербургъ, потому что провинція не стоитъ того, чтобы въ ней жить...

«Понимаю», подумалъ Чичиковъ: «кончится дъло кондитерскими да бульварами...»—«А чтос» спросилъ онъ вслухъ: «въ какомъ состоянии имъние вашего батюшкис»

«Заложено», сказаль на это самъ батюшка, снова очутившійся въ гостиной: «заложено».

«Плохо», подумалъ Чичиковъ. «Этакъ скоро не остапется ни одного имѣнія. Нужно торопиться».—«Папрасно, однакоже», сказалъ онъ съ видомъ соболѣзнованья: «посиѣшили заложить».

«Ивтъ, инчего», сказалъ Ивтухъ. «Говорятъ, выголно. Всв закладываютъ: какъ же отставать отъ другихъ? Притомъ же все жилъ здвсь: дай-ка еще попробую прожить въ Москвв. Вотъ сыновья тоже уговариваютъ, хотятъ просвъщенія столичнаго».

«Дуракъ, дуракъ!» думалъ Чичиковъ: «промотаетъ все, да и дътей сдълаетъ мотишками. Имъньиче порядочное. Поглидишь—и мужикамъ хорошо, и имъ недурно. А какъ просвътится тамъ у ресторановъ да по театрамъ, —все поидетъ къ чорту. Жилъ бы себъ, кулебяка, въ деревиъ».

«А відь я знаю, что вы думасте? сказаль Пілухъ.

«Что?» спросилъ Чичиковъ, смутившись.

«Вы думаете: «Дуракъ, дуракъ этотъ Пѣтухъ: зазвалъ объдать, а объда до спхъ поръ нѣтъ». Будетъ готовъ, почтеннъйший. Не успъетъ стриженая дѣвка косы заплесть, какъ онъ посиъетъ».

«Батюшка! Платонъ Михалычъ фдетъ!» сказалъ Алексаша, глядя въ окно.

«Верхомъ на гнѣдой лошади!» подхватилъ Николаша, нагибаясь къ окну.

«Гдь, гдь?» закричаль Пьтухь, подступивши къ окну.

«Кто это Платонъ Михайловичъ?» спросилъ Чичиковъ у Алексаши.

«Сосъдъ нашъ, Платонъ Михайловичъ Платоновъ, прекрасный человъкъ, отличный человъкъ», сказалъ самъ Пътухъ.

Между тёмъ вошелъ въ комнату самъ Платоновъ, красавецъ, стройнаго роста, съ свётлорусыми блестящими волосами, завивавшимися въ кудри. Гремя мёднымъ ошейникомъ, мордатый песъ, собака-страшилище, именемъ Ярбъ, вошелъ вослёдъ за нимъ.

«Объдали?» спросилъ хозяннъ.

«Обѣдалъ».

«Что-жъ вы, смѣяться, что ли, надо мной пріѣхали? Что мнѣ въ васъ послѣ обѣда?»

Гость, усмѣхнувшись, сказалъ: «Утѣшу васъ тѣмъ, что ничего не ѣлъ: вовсе нѣтъ аппетита».

«А каковъ былъ уловъ, если-оъ вы видѣли! Какой осетрище пожаловалъ! Какіе карасищи, карпищи какіе!»

«Даже досадно васъ слушать. Отчего вы всегда такъ деселы?»

«Да отчего же скучать? помилуйте!» сказаль хозяннь.

«Какъ отчего скучать?—оттого, что скучно».

«Мало фдите, вотъ и все. Попробуйте-ка хорошенько пообъдать. Въдь это въ послъднее время выдумали скуку; прежде никто не скучалъ».

«Да полно хвастать! Будто ужъ вы никогда не скучали?» «Пикогда! Да и не знаю, даже и времени нътъ для скучанья. Поутру проспенься—выв туть сейчась повары, пужно заказывать обыть, туть чан, туть приказчикь, тамъ на рыбную ловлю, а туть и обыть. Послы обыта не усибенны всхраннуть—опять повары, пужно заказывать ужины; туть пришелы повары—заказывать нужно на завгра обыть... Когда же скучать?

Во все время разговора Чичиковъ разсматривалъ гостя, который его изумлялъ необыкновенной красотой своей, строинымъ, картиннымъ ростомъ, свъкестью неистраченной юности, дъвственной чистотой ни одинмъ прыцикомъ неопозореннаго лица. Ин страсти, ни лечали, ни даже что-либо нохожее на волненіе и безнокойство не дерзиули коснуться его дъвственнаго лица и положить на немъ морщину, но съ тъмъ вмъстъ и не оживили его. Оно оставалось какъ-то сонно, несмотря на проническую усмѣшку, временами его оживлявную.

«Я также, если позволите замѣтить», сказаль опъ: «не могу понять, какъ при такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, если недостача денегъ, или враги, какъ пногда такіе, которые готовы покуситься даже на самую жизнь...»

«Иовърьте», прерваль красавець-гость: «что для разнообразія я бы желаль иногда имѣть какую-инбудь тревогу: пу, хоть бы кто разсердиль меня—и того пѣть. Скучно, да и только».

«Стало-быть, недостаточность земли по имѣнію, малож количество душъ?»

«Ничуть. У насъ еъ братомъ земли на десять тысячь десятинъ и при инхъ больше тысячи человътъ престъянъ».

«Странио, не понимаю. По, можеть-быть, неурожай, болізни? много вымерло мужеска пола лютей?»

«Напротивъ, все въ наилучшемъ порядкѣ, и о́ратъ мон отличитъщий хозяннъ».

«И при этомъ скучать! не пошимаю», сказалъ Чичнковъ и пожалъ плечами.

«А воть мы скуку сейчась прогонимь», сказаль хожинь.

«Бѣжи, Алексаша, проворнѣй на кухню и скажи повару, чтобы поскорѣй прислалъ намъ растегайчиковъ. Да гдѣ-жъ ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка? Зачѣмъ не даютъ закуски?»

Но дверь растворилась. Ротозъй Емельянъ и воръ Антошка явились съ салфетками, накрыли столъ, поставили подносъ съ шестью графинами разноцвътныхъ настоекъ. Скоро вокругъ подносовъ и графиновъ обстановилось ожерелье тарелокъ со всякой подстрекающей снѣдью. Слуги новорачивались расторонно, безпрестанно принося что-то въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозъ которыя слышно было ворчавшее масло. Ротозъй Емельянъ и воръ Антошка расправлялись отлично. Названія эти были имъ даны такъ только—для поощренія. Баринъ былъ вовсе не охотникъ браниться, онъ былъ добрякъ; но ужъ русскій человъкъ какъ-то безъ прянаго слова не обойдется. Оно ему нужно, какъ рюмка водки для сваренія въ желудкъ. Что-жъ дълать? такая натура: ничего прѣснаго не любитъ.

Закускѣ послѣдовалъ обѣдъ. Здѣсь добродушный хозяннъ сдѣлался совершеннымъ разбойникомъ. Чуть замѣчалъ у кого одинъ кусокъ — подкладывалъ ему тутъ же другой, приговаривая: «Везъ пары, ни человѣкъ, ни птица не могутъ жить на свѣтѣ». У кого два — подваливалъ ему третій, приговаривая: «Чтò-жъ за число два? Богъ любитъ тронцу». Съѣдалъ гость три—онъ ему: «Гдѣ-жъ бываетъ телѣга о трехъ колесахъ? Кто-жъ строитъ избу о трехъ углахъ?» На четыре у него была тоже поговорка, на иять—онять. Чпчиковъ съѣлъ чего-то чуть ли не двѣнадцатъ ломтей и думалъ: «Ну, теперь ничего не приберетъ больше хозяинъ». Не тутъ-то было: хозяинъ, не говоря ни слова, положалъ ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренаго на вертелѣ, съ почками, да и какого теленка!

«Два года воспитываль на молокѣ», сказаль хозяпнь: «ухаживаль, какъ за сыномъ!»

«Не могу», сказалъ Чичиковъ.

«Вы попробуйте да потомъ скажите: не могу».

«Ие взойдеть, ибть мъста».

«Да въть и въ церкви не было мѣста, взошелъ городинчій-нашлось. А была такая давка, что и яблоку негдѣ было упасть. Вы только попробупте: этотъ кусокъ тотъ же городничій».

Попробоваль Чичиковъ—дъйствительно, кусокъ былъ въ родъ городинчаго: нашлось ему мѣсто, а, казалось, ничего нельзя было помѣстить.

«Ну, какъ этакому человъку фхать въ Петербургъ или въ Москву? Съ этакимъ хлѣбосольствомъ онъ тамъ въ три года проживется въ пухъ!» То-есть, онъ не зналъ того, что теперь это усовершенствовано: и безъ хлѣбосольства можно все спустить не въ три года, а въ три мъсяна.

Онъ то и діло подливаль да подливаль; чего-жь не донивали гости, даваль допить Алексантв и Николанть, которые такъ и хлонали рюмку за рюмкой: впередъ видно было, на какую часть человъческихъ познаній обратить они вниманіе по прідздів въ столицу. Съ гостими было не то: въ силу, въ силу перетащились они на балконъ и въ силу пом'єстились въ креслахъ. Хозяннъ, какъ сізть въ свое, какое-то четырехмістное, такъ тутъ же и заснулъ. Тучная собственность его, превратившись въ кузнечный міхъ, стала издавать, черезъ открытый роть и носовые продухи, такіе звуки, какіе рідко приходять въ голову и новаго сочинителя: и барабанъ, и флейта, и какон-то огрывистый гулъ, точный собачій лай.

«Экъ его насвистываеть!» сказаль Платоновъ.

Чичиковъ разсмѣялся.

«Разумбется, если этакъ пообъдаень, какъ тугъ принти скукф! Тутъ сонъ придетъ—не правда ли?»

«Да. Но я, однакоже,—вы меня извините,—не могу понять, какъ можно скучать. Противъ скуки есть такъ много средствъ».

«Какія же?»

«Да мало ли для молодого человька? Таниовать, играть на какомъ-пио́удь инструменть... а не то—жениться».

- «На комъ?»
- «Да будто въ окружности нѣтъ хорошихъ и богатыхъ невѣстъ?»
  - «Да нѣтъ».
- «Ну, поискать въ другихъ мёстахъ, поёздить». И богатая мысль сверкнула вдругъ въ головё Чичикова. «Да вотъ прекрасное средство!» сказалъ онъ, глядя въ глаза Платонову.
  - «Какое?»
  - «Путешествіе».
  - «Куда-жъ фхать?»
- «Да если вамъ свободно, такъ повдемъ со мной», сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя, глядя на Платонова: «А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополамъ, а починку коляски отнести вовсе на его счетъ».
  - «А вы куда ѣдете?»
- «Покамъстъ ѣду я не столько по своей нуждъ, сколько по надобности другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ.... Конечно, родственники родственниками; но отчасти, такъ сказать, и для самого себя: нбо видѣть свѣтъ, коловращенье людей—кто что ни говори, есть какъ бы живая книга, вторая наука». И, сказавши это, помышлялъ Чичиковъ между тѣмъ такъ: «Право, было бы хорошо. Можно даже и всѣ издержки на его счетъ, даже и отправиться на его лошадяхъ, а мои бы покормились у него въ деревнѣ».
- «Почему-жъ не провздиться?» думалъ между твиъ Платоновъ. «Дома же мив двлать нечего, хозяйство и безъ того на рукахъ у брата; стало-быть, разстройства никакого. Иочему-жъ въ самомъ двлв не провздиться?»—«А согласны ли вы», сказалъ онъ вслухъ: «погостить у брата денька два? Иначе онъ меня не отпуститъ».
  - «Съ большимъ удовольствіемъ, хоть три».
- «Ну, такъ по рукамъ! \* фдемъ!» сказалъ, оживясь, Платоновъ.

Опи хлониули по рукамъ, «Влемъ!»

«Куда, куда/» векрикнулъ хозаниъ, проснувнись и вынуча на нихъ глаза.—«ИЕтъ, сударики! и колеса у коляски приказано сиять, а вашего жеребца, Илатонъ Михайлычъ, угнали отсюда за иятнадиать верстъ. ИЕтъ, когъ вы сегодия переночуйте, а завтра послъ ранияго объда и поъзкайте себъ».

Что было делать ев Изтухомъ? Нужно было остаться. За то награждены они были удивительнымъ весеннимъ вечеромъ. Хозяннъ устроилъ гулянье на ръкъ. Двънадиать гребцовъ, въ двадцать четыре весла, съ изсиями, понесли ихъ по гладкому хребту зеркальнаго озера. Изъ озера они пронеслись въ ръку, безпредъльную, съ пологими берегами на обв стороны, подходи безпрестанно подъ протинутые поперекъ рфки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; только безмольно являлись передъ ними, одинъ за другимъ, виды, и роща за рощей тъпила взоры разнообразнымъ размъщеніемъ деревъ. Гребцы, хвативши разомъ въ двадцать четыре весла, подымали вдругъ веф весла вверхъ — и катеръ, самъ собой, какъ легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Нареньзантвало, илечистый детина, третій отъ руля, ночиналь чистымъ, звонкимъ голосомъ, выводя какъ бы изъ соловыкнаго горда начипальные занѣвы иѣсни; иятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, безпредъльная. какъ Русь. И Изтухъ, встрененувнись, пригаркиваль, полдавая, гдв не хватало у хора силы, и самъ Чичиковъ чувствоваль, что овъ русскій. Одинъ только Платоновь думаль: «Что хорошаго въ этой заунывной п'teut? Отъ нея еще большая тоска находить на душу».

Возвращались назадъ уже сумерками. Внотьмахъ уларяли весла по водамъ, уже не отражавшимъ неба. Въ темнотЕ пристали они къ берегу, по которему разложены были отни; на треногахъ варили рыбаки уху изъ животренешущихъ ершей. Все уже было дома. Деревенская скотина и итица уже давно была пригнана, и ныль отъ нихъ уже улеглась, и настухи, пригнавшіе ихъ, стояли у вороть, ожидая кринки молока и приглашенія къ ухѣ. Въ сумеркахъ слышался тихій гомонь людской, бреханье собакъ, гдѣ-то отдававшееся изъ чужихъ деревень. Мѣсяцъ подымался, и начали озаряться потемнѣвшія окрестности, и все озарилось. Чудныя картины! Но некому было ими любоваться. Инколаша и Алексаша, вмѣсто того, чтобы пронестись, въ это время, передъ ними на двухъ лихихъ жеребцахъ, въ обгонку другъ друга, думали о Москвѣ, о кондитерскихъ, о театрахъ, о которыхъ натолковалъ имъ заѣзжій изъ столицы кадетъ; отецъ ихъ думалъ о томъ, какъ бы окормить своихъ гостей; Платоновъ зѣвалъ. Всѣхъ живѣй оказался Чичиковъ. «Эхъ, право! заведу когда-нибудь деревеньку!» И стали ему представляться и бабенка, и Чичонки.

А за ужиномъ опять объёлись. Когда вошелъ Павелъ Ивановичъ въ отведенную комнату для спанья и, ложась въ постель, пощупалъ животикъ свой: «Барабанъ!» сказалъ [онъ]: «никакой городничій не взойдетъ». Надобно такое стеченіе обстоятельствъ, что за стёной былъ кабинетъ хозяина. Стёна была тонкая, и слышалось все, что тамъ ни говорилось. Хозяинъ заказывалъ повару, подъ видомъ ранняго завтрака, на завтрашній день рёшительный обёдь, — и какъ заказывалъ! У мертваго родился бы аппетить.

«Да кулебяку сдёлай на четыре угла», говорилъ онъ съ присасываньемъ и забирая къ себѣ духъ. «Въ одинъ уголъ положи ты мнѣ щеки осетра да вязиги, въ другой гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молокъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь тамъ этакого... какого-нибудь тамъ того... Да чтобы она съ одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а съ другого пусти ее полегче. Да исподку-то... пропеки ее такъ, чтобы всю ее прососало, проняло бы такъ, чтобы она вся, знаешь, этакъ разтого — не то, чтобы разсыналась, а истаяла бы во рту какъ снѣгъ какой, такъ чтобы и не услышалъ». Говоря это, Пѣтухъ присмактывалъ и подшленывалъ губами.

«Чортъ побери! не дастъ спать», думалъ Чичиковъ и за-

куталъ голову въ одіяло, чтобы не слышать ничего. По и сквозь одіяло было слышно:

«А въ обкладку къ осстру полнусти свеклу звъзгочкой, да сияточковъ, да груздочковъ, да тамъ, знасию, рънушки, да морковки, да бобковъ, тамъ чего-инбу нь этакого, знасию, того разгого, чтобы гарииру, гарииру всякаго побольше. Да въ свиной сычугъ положи дедку, чтобы онъ взбухнулъ хорошенько».

Много сще Ивтухъ заказываль блюдь. Только и раздавалось: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопрыть хорошенько!» Заснулъ Чичиковъ уже на какомъ-то индикть.

На другой день до того объемись гости, что Илазоновъ уже не могъ вхать верхомъ. Жеребецъ былъ отправленъ съ конюхомъ Истуха. Они съли въ коляску. Мордатый песъ лениво пошелъ за коляской: онъ тоже объвлея.

«Это уже слишкомъ», сказалъ Чичиковъ, когда выфхали они со двора.

«А не скучаеть, воть что досадно!»

«Было бы у меня, какъ у тебя, семьдесятъ тысячъ въ годъ доходу», подуматъ Чичиковъ: «да я бы скуку и на глаза къ себъ не пустилъ. Вонъ откупщикъ Муразовъ. — дегко сказать, — десять миллоновъ... Экой кушъ!»

«Что, вамъ ничего забхать? Миб бы хотблось простигься съ сестрой и съ зятемъ».

«Съ большимъ удовольствіемъ», сказаль Чичиковъ.

«Это первый у насъ хозяпиъ. Опъ. сударь мой, получаетъ 200 тысячъ годового доходу съ такого имънія, которое л'єть восемь назадъ и двадцати не давало».

«Ахъ, да это конечно препочтенный человъкъ! Это преинтересно будетъ съ этакимъ человъкомъ познакомиться. Какъ же? Да въдъ это сказатъ... А какъ по фамиліп?»

«Костанжогло».

«А имя и отчество? позвольте узнать».

«Константинъ Оедоровичъ».

«Константинъ Ослоровичъ Костанжогло. Очень будетъ

интересно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека».

Платоновъ принять на себя руководить Селифаномъ, что было нужно, потому что тотъ едва держался на козлахъ. Петрушка два раза сторчакомъ слетѣлъ съ коляски, такъ что необходимо было, наконецъ, привязать его веревкой къ козламъ. «Экая скотина!» повторялъ только Чичиковъ.

«Вотъ, поглядите-ка, начинаются его земли», сказалъ Платоновъ: «совсѣмъ другой видъ».

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ все поле сѣянный лѣсъ—ровныя какъ стрѣлки дерева; за ними другой, повыше, тоже молодникъ; за ними старый лѣснякъ, и все одинъ выше другого. Потомъ опять полоса поля, покрытая густымъ лѣсомъ, и снова такимъ же образомъ молодой лѣсъ, и опять старый. И три раза проѣхали, какъ сквозъ ворота стѣнъ, сквозъ лѣса. «Это все у него выросло какихъ-нио́удъ лѣтъ въ восемъ, въ десять, что у другого и въ двадцать не вырастетъ».

«Какъ же это онъ сдѣлалъ?»

«Разспросите у него. Это землевѣдъ такой—у него ничего нѣтъ даромъ. Мало, что онъ почву знаетъ, какъ знаетъ, какое сосѣдство для кого нужно, возлѣ какого хлѣба какія дерева. Всякій у него три, четыре должности разомъ отправляетъ. Лѣсъ у него, кромѣ того, что для лѣса, нуженъ затѣмъ, чтобы въ такомъ-то мѣстѣ на столько-то влаги прибавить полямъ, на столько-то унавозить падающимъ листомъ, на столько-то дать тѣни... Когда вокругъ засуха, у него нѣтъ засухи; когда вокругъ неурожай, у него нѣтъ пеурожая. Жаль, что я самъ мало эти вещи знаю, не умѣю разсказать, а у него такія штуки... Его называютъ колдуномъ. Много, много у него всякаго... А все, однакоже, скучно»...

«Въ самомъ дѣлѣ, это изумительный мужъ», подумалъ Чичиковъ. «Весьма прискоро́но, что молодой человѣкъ поверхностенъ и не умѣетъ разсказать».

Наконець показалась деревня. Какъ бы городъ какой,

высыналась она множествомъ изоб на трехъ возвышенияхъ, увфичанныхъ тремя церквями, переграждениая повсюду иснолинскими скирдами и кладями. «Да лозумаль Чичкковъ: «видно, что живетъ хозяниъ-гузъ». Избы все крынкія: улицы торныя; стояла ли гдв тельга—тельга была крынкая к новешенькая: мужчкъ попадался съ какимъ-то умнымъ выраженіемъ лица; рогатый скотъ на отборъ; даже крестьянская свинья глядьта дворяниномъ. Такъ и видно, что здъсь именно живуть тв мужики, которые гребуть, какъ постся въ ићенћ, серебро лопатой. Не было тугъ англінскихъ парковъ и газоповъ со всякими затъями; но, по-старинному, шель проспекть амбаровь и рабочихь домовь вилоть до самаго дома, чтобы все было видно барину, что ни дьластся вокругь еге; на высокой крышь дома возвышался башней высокій фонарь, не для красы или для видовъ, но для наблюденія за работающими въ отдаленныхъ поляхъ. У крыльца ихъ встратили слуги, расторонные, совсамъ ненохожіе на ньяницу Петрушку, хоть на нихъ и не было фраковъ, а козацкіе чекмени синяго домашияго сукна.

Хозяйка дома выбъжала сама на крыльцо. Свъка она была, какъ кровь съ молокомъ; хороша, какъ Божій день: ноходила, какъ двъ кашли, на Илатонова, съ той разницен только, что не была вяла какъ онъ, но разговорчива и весела.

«Здравствуй, братъ! Пу, какъ же я рада, что ты пріъхалъ. А Константина пътъ дома; но опъ скоро будетъ».

«Гдь-жь онъ?

«У него есть діло на деревий съ какими-то покупидаками», говорила она, вводя гостей въ комнату.

Чичиковъ съ любонытелвомъ разсматривалъ жилище эгого необыкновеннаго человѣка, который получалъ 200 тысячъ, думая по немъ отыскать въ немъ своиства самого хозянив, какъ по оставшенся раковинѣ заключають объ устринѣ или улиткѣ, нѣкогда въ неи сидъвшей и оставившей свое отнечатлъніе. Но не ъзя бъло вывести никакого заключенія. Комнаты всѣ протты, даже нусты: ни фресковъ, ни кар-

тинъ, ни бронзъ, ни цвѣтовъ, ни этажерокъ съ фарфоромъ, ни даже книгъ. Словомъ, все показывало, что главная жизнь существа, здѣсь обитавшаго, проходила вовсе не въ четырехъ стѣнахъ комнаты, но въ полѣ, и самыя мысли не обдумывались заблаговременно сибаритскимъ образомъ у огня, предъ каминомъ, въ покойныхъ креслахъ, но тамъ же, на мѣстѣ дѣла, приходили въ голову, и тамъ же, гдѣ приходили, тамъ и претворялись въ дѣло. Въ комнатахъ могъ только замѣтить Чичиковъ слѣды женскаго домоводства: на столахъ и стульяхъ были поставлены чистыя липовыя доски и на нихъ лепестки какихъ-то цвѣтковъ, приготовленные къ сушкѣ...

«Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена?» сказаль Платоновъ.

«Какъ дрянь!» сказала хозяйка. «Это лучшее средство отъ лихорадки. Мы вылѣчили имъ прошлый [годъ] всѣхъ мужиковъ. А это для настоекъ; а это для варенья. Вы все смѣетесь надъ вареньями да надъ соленьями, лиотомъ, когда ѣдите, сами же похваливаете.

Илатоновъ подошелъ къ фортеніано и сталъ разбирать ноты.

«Господи! что за старина!» сказалъ онъ. «Пу, не стыдно ли тебъ, сестра?»

«Ну, ужъ извини, братъ, музыкой мнѣ и подавно некогда заниматься. У меня осьмилѣтняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернанткѣ затѣмъ только, чтобы самой имѣть свободное время для музыки,—нѣтъ, извини, братъ, этого-то не сдѣлаю».

«Какая ты, право, стала скучная, сестра!» сказалъ братъ и подошелъ къ окну. «А, вотъ онъ! идетъ, идетъ!» сказалъ Платоновъ.

Чичнковъ тоже устремился къ окну. Къ крыльцу подходилъ лѣтъ сорока человѣкъ, живой, смуглой наружности, въ сюртукѣ верблюжьяго сукна. О нарядѣ своемъ онъ не думалъ. На немъ былъ триповый картузъ. По обѣимъ сторонамъ его, снявъ шапки, шли два человѣка нижняго сосло-

вія,—пли, разговаривая о чемъ-то съ нимъ толкуя: одинъпростой мужикъ, другой—какой-то забзжій кулакъ и проидоха, въ синеи сибиркъ. Такъ какъ остановились они всъ около крыльца, то и разговоръ ихъ былъ слышенъ въ комнатахъ.

«Вы воть что лучше сдълайте: вы откупитесь у вашего барина. Я вамъ, пожалуй, дамъ взаймы: вы послъ мнъ отработаете».

«Пъть, Константинъ Оедоровичъ, что ужъ откупаться? Возьмите насъ. Ужъ у васъ всякому уму выучишься. Ужъ этакого умнаго человъка нигдъ во всемъ свътъ нельзя сыскать. А въдь теперь бъда та, что себя никакъ не убережень. Цъловальники такія завели теперь настоики, что съ одной рюмки такъ станетъ задирать въ животъ, что воды ведро бы выпилъ: не усиъещь опомниться, какъ все спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, міромъ ворочаетъ, ен Богу! Все заводятъ, чтобы сбить съ толку мужиковъ: и табакъ, и всякіе такіе... Что-жъ дълать, Константинъ Оедоровичъ? Человъкъ—не удержишься».

«Послушай: да въдь вотъ въ чемъ дъло. Въдь у меня все-таки неволя. Это правда, что съ перваго разу все получишь — и корову, и лошадь; да въдь дъло въ томъ, что я такъ требую съ мужиковъ, какъ нигдъ. У меня работаи—первое; миъ ли, или себъ, но ужъ я не дамъ никому залежаться. Я и самъ работаю какъ волъ, и мужики у меня, нотому что испыталъ, братъ: вся дрянь лъзетъ въ голову отгого, что не работаешь. Такъ вы объ этомъ всъ подумайте міромъ и потолкуйте между собою».

«Да мы-съ толковали ужъ объ этомъ, Константинъ Осторовичъ. Ужъ это и старики говорятъ: «что говорить! въдъвсякій мужикъ у васъ богатъ: ужъ это не даромъ: и священники такіе сердобольные. А въдъ у насъ и гъхъ ьзяли, и хоронить некому».

- «Все-таки ступай и переговори».
- «Слушаю-съ».
- «Такъ ужъ того-съ. Константинъ Ослоровичь, ужъ сды-

лайте милость... посбавьте», говорилъ шедшій по другую сторону задзжій кулакъ въ синей сибиркф.

«Ужъ я сказалъ: торговаться я не охотникъ. Я не то, что другой помѣщикъ, къ которому ты подъѣдешь подъ самый срокъ уплаты въ ломбардъ. Вѣдь я васъ знаю всѣхъ: у васъ есть списки всѣхъ, кому когда слѣдуетъ уплачивать. Что-жъ тутъ мудренаго? Ему приспичитъ, ну, онъ тебѣ и отдастъ за полцѣны. А меѣ что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мнѣ въ ломбардъ не нужно уплачивать».

«Настоящее дѣло, Константинъ Оедоровичъ. Да вѣдь я того-съ, оттого только, чтобы и виредь имѣть съ вами кательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять». Кулакъ вынулъ изъ-за пазухи пукъ засаленныхъ ассигнацій. Костанжогло прехладнокровно взялъ ихъ и, не считая, сунулъ въ задиій карманъ своего сюртука

«Гм!» подумаль Чичиковъ: «точно какъ бы носовой платокъ!» Костанжогло показался въ дверяхъ гостиной. Онъ еще болъе поразиль Чичикова смуглостью лица, жесткостью черныхъ волосъ, мъстами до времени посъдъвшихъ, живымъ выраженіемъ глазъ и какимъ-то желчнымъ отпечаткомъ пылкаго южнаго происхожденія. Онъ былъ не совсъмъ русскій. Онъ самъ не зналъ, откуда вышли его предки. Онъ не занимался своимъ родословіемъ, находя, что это въ строку нейдетъ и въ хозяйствъ вещь лишняя. Онъ думалъ, что онъ русскій, да и не зналъ другого языка, кромъ русскаго.

Платоновъ представилъ Чичикова. Они поцеловались.

«Я, чтобы выльчиться отъ хандры, придумаль, Константинъ, профадиться по разнымъ губерніямъ», сказаль Платоновъ: «п вотъ Павелъ Ивановичъ предложилъ фхать съ нимъ».

«Прекрасно», сказалъ Костанжогло. «Въ какія же мѣста?» продолжалъ онъ, привѣтливо обращаясь къ Чичикову: «предполагаете теперь направить путь?»

«Признаюсь», сказаль Чичиковь, приватливо наклоня

голову на-бокъ и въ то же время поглаживая рукой кресельную ручку: «Тду я, покамфетъ, не столько по своей нуждъ, сколько по нуждъ другого: генералъ Бетришевъ, близкій пріятель и, можно сказать, блиготворитель, просилъ навфетить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но съ другой стороны, такъ сказать, и для самого себя: потому что точно, не говоря уже о пользѣ, которая можетъ быть въ гемороидальномъ отношеніи, увидать свѣтъ, коловращенье людей — есть, такъ сказать, живая книга, та же наука».

Да, заглянуть въ иные уголки не мѣшаетъ :.

«Превосходно изволили замѣтить: именно истинно, дѣйствительно не мѣшаетъ. Видишь вещи, которыхъ бы не видѣль; встрѣчаешь людей, которыхъ бы не встрѣтиль. Разговоръ съ инымъ тотъ же червонецъ, какъ вотъ, напримѣръ, теперь представился случай... Къ вамъ прибѣгаю, почтеннѣйшій Константивъ Оедоровичъ, научите, научите, оросите жажду мою вразумленьемъ истины. Жду, какъ манны, сладъкихъ словъ вашихъ».

«Чему же, однако?.. чему научить?» сказалъ Костанжогло, смугившись. «Я и самъ учился на мъдныя деньги».

«Мудрости, почтеннѣйпій, мудрости, — мудрости управить труднымъ кормиломъ сельскаго хозяйства, мудрости извлекать доходы вѣрные, пріобрѣсть имущество не мечтательное, а существенное, исполняя тѣмъ долгъ гражданина, заслужа уваженіе соотечественниковъ».

«Знасте ли что», сказалъ Костанжогло, смотря на него въ размышленіи: «останьтесь денекъ у меня. Я покажу вамъ все управленіе и разскажу обо всемъ. Мутрости туть, какъ вы увидите, никакой нѣтъ».

«Конечно, останьтесь», сказала хозянка и, обратясь къбрату, прибавила: «Братъ, оставайся: куда тебѣ торониться?»

«Мит все равно. Какъ Павелъ Ивановичъ?»

«Я то-жъ. я съ большимъ удовольствіемъ... Но вогъ обстоятельство: родственникъ генерала Бетрищева, и Бито полковникъ Кошкаревъ»...

«Да выдь онъ сумасшедшій».

«Это такъ, сумасшедшій. Я бы къ нему и не вхаль, но генераль Бетрищевъ, близкій пріятель и, такъ сказать, благотворитель...»

«Въ такомъ случав знаете что?» сказалъ [Костанжогло]: «повъжайте, къ нему и десяти верстъ нътъ. У меня стоятъ готовыя пролетки — повъжайте къ нему теперь же. Вы успъете къ чаю возвратиться назадъ».

«Превосходная мыслы!» вскрикнулъ Чичиковъ, взявши шляпу.

Пролетки были ему поданы и въ полчаса примчали его къ полковнику. Вся деревня была въ-разброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревенъ по всёмъ улицамъ. Выстроены были какіе-то дома, въ родъ присутственныхъ мѣстъ. На одномъ было написано золотыми буквами: Депо земледъльческихъ орудій; на другомъ: Главная счетная экспедиція; далѣе: Комитетъ сельскихъ дълъ; Школа нормальнаго просвъщенія поселянъ. Словомъ, чортъ знаетъ, чего не было!

Полковника онъ засталь за пульпитромъ стоячей конторки, съ перомъ въ зубахъ. Полковникъ принялъ Чичикова отмінно ласково. По виду, онъ быль предобрівшій, преобходительный человъкъ: сталъ ему разсказывать о томъ, сколькихъ трудовъ ему стоило возвесть имфніе до нынфшнаго благосостоянія; съ соболівнованіемъ жаловался, какъ трудно дать понять мужику, что есть высшія побужденія, которыя доставляеть человъку просвъщенная роскошь, искусство и художество; что бабъ онъ до сихъ поръ не могъ заставить надъть корсетъ, тогда какъ въ Германіи, гдф онъ стояль съ полкомъ въ 14-мъ году, дочь мельника умѣла играть даже на фортепіано; что, однакоже, несмотря на все упорство со стороны невѣжества, онъ непремѣнно достигнеть того, что мужикъ его деревни, идя за плугомъ, будеть въ то же время читать книгу о громовыхъ отводахъ Франклина, или Виргиліевы Георгики, или Химическое изследование почвъ.

«Да. какъ бы не такъ!» полумалъ Чичиковъ. «А вотъ и до сихъ поръ еще «Графини Давальеръ» не прочелъ: все ивтъ времени».

Много еще говорилъ полковникъ о томъ, какъ привести людей къ благонолучію. Костюмъ у него имѣлъ большое значеніе: онъ ручался головой, что если только одѣть половину русскихъ мужиковъ въ нѣмецкіе штаны. — науки возвысятся, торговля подымется, и золотой вѣкъ настанеть въ Россіи.

Чичиковъ слушалъ-слушалъ, глядя ему пристально въ глаза, и наконецъ сказалъ: «съ этимъ, кажется, чиниться нечего»; и тутъ же объявилъ, что такъ и такъ, имбется надобность воть въ какихъ душахъ, съ совершеньемъ такихъ-то крѣпостей и всѣхъ обрядовъ.

«Сколько могу видіть изъ словъ ваннихъ», сказалъ полковникъ, нимало не смутясь; «это просьо́а, не такъ ли?» «Такъ точно».

«Въ такомъ сдучав изложите ее письменно. Просьба поидетъ въ контору принятія рапортовъ и донесеній. Контора. помітивний, препроводить ее ко мив; отъ меня поступить она въ комитетъ сельскихъ діль; оттолів, по сділаній выправокъ. къ управляющему. Управляющій совокупно съ секретаремъ»...

«Номилуйте!» вскрикнуль Чичиковъ: «вѣдь этакъ затинется Богъ знастъ! Да какъ же трактовать объ этомъ инсъменно? Вѣдъ это такого рода дѣло... Души вѣдь нѣкоторымъ образомъ... мертвыя».

«Очень хорошо. Вы такъ и напишите, что души пъкоторымъ образомъ мертвыя».

«Но выв какъ же—мертвыя? Вёдь этакъ же нельзя написать. Онё хотя и мертвыя, но нужно, чтобы казались, какъ бы были живыя».

«Хорошо. Вы такъ и цапишите: но нужно, или требуется, желается, ищется, итобы казалось, какъ бы живыя. Безъ бумажнаго производства нельзя этого сдълать. Примъръ---Англія и самъ даже Наполеонъ. Я вамъ отряжу комиссіонера, который васъ проводить по всёмъ мёстамъ». Онъ удариль въ звонокъ. Явился какой-то человёкъ.

«Секретарь! Позвать ко мнѣ комиссіонера!» Предсталь комиссіонерь, какой-то не то мужикъ, не то чиновникъ. «Вотъ онъ васъ проводитъ по нужнѣйшимъ мѣстамъ».

Что было делать съ полковникомъ? Чичиковъ решился, изъ любонытства, пойти съ комиссіонеромъ смотреть все эти самонужнъйшія мъста. Контора подачи рапортовъ существовала только на вывъскъ, и двери были заперты. Правитель дъль ея Хрулевъ былъ переведенъ во вновь образовавшійся комитеть сельскихъ построекъ. Місто его застуинлъ камердинеръ Березовскій; но онъ тоже былъ куда-то откомандированъ комиссіей построенія. Толкнулись они въ департаментъ сельскихъ дѣлъ — тамъ передѣлка; разоудили какого-то пьянаго, но не добрались отъ него никакого толку. «У насъ безтолковщина», сказалъ наконецъ Чичикову комиссіонеръ. «Барина за носъ водятъ. Всемъ у насъ распоряжается комиссія построенія: отрываеть всёхъ отъ дёла, посылаеть, куда угодно. Только и выгодно у насъ, что въ комиссін построенія». Онъ, какъ видно, быль недоволень на комиссію построенія. Далье Чичиковь не хотьль и смотръть. Пришедши, разсказалъ полковнику, что такъ и такъ, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссіи подачи рапортовъ и вовсе нѣтъ.

Полковникъ воскипѣлъ благороднымъ негодованіемъ, крѣпко пожавши руку Чичикову, въ знакъ благодарности. Тутъ же, схвативши бумагу и перо, написалъ восемь строжайшихъ запросовъ: на какомъ основаніи комиссія построенія самоуправно распорядилась съ неподвѣдомственными ей чиновниками? какъ могъ допустить главноуправляющій, чтобы представитель, не сдавши своего поста, отправился на слѣдствіе? и какъ могъ видѣть равнодушно комитетъ сельскихъ дѣлъ, что даже не существуетъ контора подачи рапортовъ и донесеній?

«Ну, пойдеть кутерьма!» подумаль Чичиковъ, и хотёль уже уёхать. «Ибть, я васъ не отнущу. Теперь уже собственное мое честолюбіе затронуто. Я докажу, что значить органическое, правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дъло такому человъку, который одинъ стоить всъхъ: окончилъ университетскій курсъ. Воть каковы у меня крѣпостные люди! Чтобы не терять драгоцъннаго времени, покорнъйше прошу посидъть у меня въ библютекъ», сказаль полковникъ, отворяя боковую дверь. «Тутъ книги, бумага, перья, карандаши, все. Пользуйтесь, пользуйтесь всъмъ: вы—господинъ. Просвъщеніе должно быть открыто всъмъ».

Такъ говорилъ Кошкаревъ, введя его въ книгохранилище. Это былъ огромный залъ, сиизу до верху уставленный книгами. Были тамъ даже и чучела животныхъ. Книги по всемъ частямъ: по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства; спеціальные журналы — по всемъ частямь, которые только разсылаются съ обязанностью подписокъ, но никто ихъ не читаеть. Видя, что все это были кциги не для пріятнаго препровожденія, онъ обратился къ другому шкафу-изъ огня въ полымя: все книги философскія. Шесть огромныхъ томищей предстало ему предъ глаза, подъ названіемъ: «Предуготовительное вступленіе въ область мыниленія, Теорія общности, совокупности, сущности, и въ применении къ уразумению органическихъ началъ обоюднаго раздвоенія общественной производительности». Что ни разворачиваль Чичиковъ книгу, на всякой страниць-проявлеиіс, развитіс, абстракть, замкнутость и сомкнутость, п чорть знасть, чего тамъ не было! «Это не по мит», сказаль Чичиковь, и оборотился къ третьему шкафу, щь были книги по части искусствъ. Тутъ вытащиль какую-то огромную кингу съ нескромными миоологическими картинками и началь ихъ разсматривать. Такого рода картинки правятся холостякамъ среднихъ лътъ, а иногда и тъмъ стариканизмъ, которые подзадоривають себя балетами и прочими прянестями. Окончивши разсматриваніе одной книги, Чичиковъ вытащиль уже было и другую въ томъ же родь, какъ появился полковникъ Кошкаревъ, съ сіяющимъ видомь и бумагою.

«Все сдѣлано, и сдѣлано отлично! Человѣкъ, о которомъ я вамъ говорилъ, рѣшительный геній. За это я поставлю сто выше всѣхъ и для него одного заведу цѣлый департаментъ. Вы посмотрите, какая свѣтлая голова и какъ въ нѣсколько минутъ онъ рѣшилъ все».

«Ну, слава те, Господи!» подумалъ Чичиковъ и приговился слушать. Полковникъ сталъ читать:

«Приступая къ обдумыванію возложеннаго на меня вашимъ высокородіемъ порученія, честь имѣю симъ донести на оное:

«І-е. Въ самой просъбѣ господина коллежскаго совѣтника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумѣніе, ибо неосмотрительнымъ образомъ ревизскія души названы умершими. Подъ симъ, вѣроятно, они изволили разумѣть близкія къ смерти, а не умершія. Да и самое таковое названіе уже показываетъ изученіе наукъ эмиприческое, вѣроятно, ограничившееся приходскимъ училищемъ, ибо душа безсмертна».

«Плутъ!» сказалъ, остановившись, Кошкаревъ съ самодовольствіемъ: «Тутъ онъ немножко кольнулъ васъ. Но сознайтесь, какое бойкое перо!»

«Во П-хъ, никакихъ незаложенныхъ ревизскихъ, не только близкихъ къ смерти, но и всякихъ прочихъ, по имѣнію не имѣется, ибо всѣ въ совокупности не токмо заложены безъ изъятія, но и перезаложены, съ прибавкой по полутораста рублей на душу, кромѣ небольшой деревни Гурмайловки, находящейся въ спорномъ положеніи, по случаю тяжбы съ помѣщикомъ Предищевымъ и вслѣдствіе того подъ запрещеніемъ, о чемъ объявлено въ 42 номерѣ «Московскихъ Вѣдомостей».

«Такъ зачёмъ же вы мнё этого не объявили прежде? Зачёмъ изъ пустяковъ держали?» сказалъ съ сердцемъ Чичиковъ.

«Да! да въдь нужно было, чтобы все это вы увидъли сквозь форму бумажнаго производства. Этакъ не штука. Безсознательно можетъ и дуракъ увидъть, но нужно сознательно».

Еъ-сердиахъ, схвативни шанку. Чичиковъ—обломь изъ дому, мимо всякихъ приличій, да въ дверь: онъ былъ сердить. Кучеръ стеялъ съ пролеткой наготовъ, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о кормѣ пошла бы письменная просьба, и резолюція выдать овесъ лошадямъ вышла бы только на другой день. Полковникъ, одиакожъ, выбѣжалъ; онъ насильно пожалъ ему руку, прижалъ ее къ сердцу и благодарилъ его за то, что онъ далъ ему случан увидѣть на дѣлѣ ходъ производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины управленія заржавѣютъ и ослабѣваютъ; что, вслѣдствіе этого событія, пришла ему счастливая мысль—устроить новую комиссію, которая будетъ называться комиссіею наблюденія за комиссіею построенія, такъ что уже тогда никто не осмѣлится украсть.

Чичиковъ пріфхалъ, сердитый и недовольный, поздно, когда уже давно горфли свічи.

«Что это вы такъ запоздали?» сказалъ Костанжогло, когда онъ показался въ дверяхъ.

«О чемъ вы это такъ долго съ нимъ толковали?» скагълъ Платоновъ.

«Этакого дурака я еще отъ роду не видывалъ , сказалъ Чичиковъ.

«Это еще ничего», сказаль Костанжогло. Кошкаревь—
утвлительное явленіе. Онъ нуженъ затвиь, что въ немь
отражаются карикатурно и виднвії глупости всьхъ наимхъ умниковъ,—вотъ этихъ всьхъ умниковъ, которыс,
не узнавни прежде своего, набираются дури въ чужи.
Вонъ каковы помѣщики теперь наступили: завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссію, и чортъ
ихъ знаетъ, чего не завели! Вотъ каковы эти умники!
Было поправились послѣ француза твъпадцатаго года,
такъ вотъ теперь все давай разстранвать сызнока. Вѣль
куже француза разстроили, такъ что теперь каконнюўдь Петръ Петровичъ Пѣтухъ еще хорошій помѣцикъ».

«Да въдь и онъ заложилъ теперь въ ломбардъ», сказалъ Чичиковъ.

«Ну, да, все въ ломбардъ, все пойдетъ въ ломбардъ». Сказавъ это, Костанжогло сталъ понемногу сердиться. «Вонъ шляпный, свѣчной заводы,—изъ Лондона мастеровъ выписалъ свѣчныхъ, торгашомъ сдѣлался! Помѣщикъ — этакое званіе почтенное—въ мануфактуристы, фабриканты! Прядильныя машины... кисеи шлюхамъ городскимъ, дѣвкамъ»...

«Да вѣдь и у тебя же есть фабрики», замѣтилъ Платоновъ.

«А кто ихъ заводилъ? Сами завелись: накопилось шерсти, сбыть некуда—я и началъ ткать сукна, да и сукна толстыя, простыя, — по дешевой цѣнѣ ихъ тутъ же на рынкахъ у меня и разбираютъ, — мужику надобныя, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берегъ въ продолженіе шести лѣтъ сряду промышленники,—ну, куда ее дѣвать? я началъ изъ нея варить клей, да сорокъ тысячъ и взялъ. Вѣдь у меня все такъ».

«Экой чортъ!» думалъ Чичиковъ, глядя на него въ оба глаза: «загребистая какая лапа!»

«Да и то нотому занялся, что набрело много работниковъ, которые умерли бы съ голоду: голодный годъ, и все по милости этихъ фабрикантовъ, упустившихъ посѣвы. Этакихъ фабрикъ у меня, братъ, наберется много. Всякій годъ другая фабрика, смотря по тому, отъ чего накопилось остатковъ и выбросковъ. Разсмотри только попристальнѣе свое хозяйство,—всякая дрянь дастъ доходъ, такъ что отталкиваешь, говоришь: не нужно! Вѣдь я не строю для этого дворцовъ съ колоннами да съ фронтонами».

«Это изумительно... Изумительные же всего то, что всякая дрянь даеть доходъ», сказаль Чичиковъ.

«Да помилуйте! Если бы только брать дёло по-просту, какъ оно есть; а то вёдь всякій—механикъ: всякій хочеть открыть ларчикъ съ инструментомъ, а не просто. Онъ для этого събздить нарочно въ Англію; вотъ въ чемъ дёло! Дурачье!» Сказавши это, Костанжогло плюнулъ. «И вёдь

глупти въ-сотеро станетъ послт того, какъ возвратится изъза границы!»

«Ахъ. Константинъ! ты опять разсердился», сказала съ безпоконствомъ жена. «Въдь ты знасшь, что это для тебя вредно».

«Да відь какъ не сердиться? Добро бы это было чужое, а то відь это близко собственному сердиу; відь досадно то, что русскій характеръ портится; відь теперь явилось въ русскомъ характеръ донъ-кишотетво, котораго никогда не было! Просвіщеніе придеть ему въ умъ—сділается Донъ-Кишотомъ: заведеть такія школы, что дураку въ умъ ни войдеть! Выйдетъ изъ школы такой человікъ, что никуда не годится, ни въ деревню, ни въ городъ, только что пьяница, да чувствуетъ свое достоинство. Въ человіколюбіе пойдеть—сділается Донъ-Кишотомъ человіколюбія: настроить на милліонъ безтолковійшихъ больнинъ да заведеній съ колоннами, разорится да и пустить всіхъ по міру: воть тебі и человіколюбіе!»

Чичикову не до просвъщенія было діло. Ему хотілось обстоятельно разспросить о томь, какъ всякая дрянь дастъ доходъ: но никакъ не далъ ему Костанжогло вставить слова: желчныя річи уже лились изъ усть его, такъ что уже онъ ихъ не могь удержать.

«Думаютъ, какъ просветить мужика... да ты сдълан его прежде богатымъ да хорошимъ хозянномъ, а тамъ онъ самъ выучится. Вёдь какъ теперь, въ это время, весь свътъ поглупѣлъ, такъ вы не можете себѣ представить! Что иншутъ теперь эти щелкоперы! Пуститъ какон-иноудь книжку, и такъ вотъ всѣ и бросятся на нес... Вотъ что стали говорить: «Крестьянинъ ведетъ ужъ очень простую жизны нужно познакомить его съ предметами роскопи. внушить ему потреоности свыше состоянія ... Что сами. благо гаря этой роскопи, стали трянки, а не люти, и бользией чортъ знаетъ какихъ понаорались, и ужъ иътъ осъмна шатилътняго мальчишки, который бы не испробоваль всего: и зубовъ у него нётъ, и ильшивъ какъ пузырь,—такъ хотять

теперь и этихъ заразить. Да слава Богу, что у насъ осталось хотя одно еще здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями! За это мы, просто, должны благодарить Бога. Да хлѣбонашецъ у насъ всѣхъ почтениѣе, — что вы его трогаете? Дай Богъ, чтобы всѣ были [какъ] хлѣбонашецъ!»

«Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ доходливѣй заниматься?» спросилъ Чичиковъ.

«Законнѣе, а не то, что доходнѣе. Воздѣлывай землю въ потъ лица своего, сказано. Тутъ нечего мудрить. Это ужъ онытомъ въковъ доказано, что въ земледъльческомъ званіи человѣкъ нравственнѣй, чище, благороднѣй, выше. Не говорю-не заниматься другимъ, но чтобы въ основание легло хльбонашество-воть что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законныя фабрики, — того, что нужно здѣсь, подъ рукой человѣку на мѣстѣ, а не эти всякія потребности, разслабившія теперешнихъ людей. Не эти фабрики, что нотомъ, для поддержки и для сбыту, употребляють вев гнусныя мёры, развращають, растлівають несчастный народъ. Да вотъ же не заведу у себя, какъ ты тамъ ни говори въ ихъ пользу, никакихъ этихъ внушающихъ высшія потребности производствъ, ни табака, ни сахара, хоть бы потерялъ милліонъ. Пусть же, если входить разврать въ міръ, такъ не черезъ мон руки! Пусть я буду передъ Богомъ правъ... Я двадцать лътъ живу съ народомъ; я знаю, какія отъ этого слідствія».

«Для меня изумительное всего, какъ, при благоразумномъ управленіи, изъ останковъ изъ образковъ получается и всякая дрянь даетъ доходъ».

«Гм! политическіе экономы!» говориль Костанжогло, не слушая его, съ выраженіемъ желчнаго сарказма въ лицѣ. «Хороши политическіе экономы! Дуракъ на дуракѣ сидитъ и дуракомъ погоняетъ—дальше своего глупаго носа не видитъ! Оселъ, а еще взлѣзетъ на каоедру, надѣнетъ очки... Дурачье!» И во гнѣвѣ онъ плюнулъ.

«Все это такъ и все справедливо, тольке пожалуйста ис

сердись», сказала жена: какъ бутто нельзя говорить объ этомъ, не выходя изъ себя!»

«Слушая васъ, почтенивний Константинъ Осдоровичъ, вникаеть, такъ сказать, въ смысль жизни, щупаеть самое ядро дъла. Но, оставивъ общечеловъческое, позвольте обратить вниманіе на приватное. Если бы, положимъ, слъдавщись помъщикомъ, возымълъ и мысль въ непродолжительное время разбогатъть такъ, чтобы тъмъ, такъ сказатъ, исполнить существенную обязанность гражданина, то какимъ образомъ, какъ поступить?»

«Какъ поступить, чтобы разбогатьть?» подхватиль Костанжогло. «А вотъ какъ!...»

«Пойдемъ ужинать», сказала хозяйка, поднявнись съ дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая въ шаль молодые, продрогнувшіе свои члены.

Чичиковъ схватидся со стула съ довкостью почти военнаго человѣка, коромысломъ подставилъ ей руку и повелъ ее парадно черезъ двѣ комнаты въ столовую, гдѣ уже на столѣ стояла суповая чашка и, лишенная крышки, разливала пріятное благоуханье супа, напитаннаго свѣжею зеленью и первыми кореньями весны. Всѣ сѣли за столъ. Слуги проворно поставили разомъ на столъ всѣ блюта, въ закрытыхъ соусникахъ, и все, что нужно, и тотчасъ ушли: Костанжогло не любилъ, чтобы дакей слушкали госповъйе разговоры, а еще болѣе, чтобы глядъли сму въ роть въ то время, когда онъ ѣстъ.

Нахлебавинсь суну и вынивши рюмку какого-то отличнаго питья, похожаго на венгерское, Чичиковь сказаль хозянну такъ: «Позвольте, печтенифиція, впавь обратить вась къ предмету прекращеннаго разговора. Я оправиваль васъ о томъ, какъ быть, какъ поступить, какъ лучие праняться» \*)...

...«Имьніе, за которое если бы опъ жиросиль и 10 идсячь, я бы ему туть же отсчиталь».

Посль эгого уграчено двъ странция; Съ, къпис егг. З.4.

«Гм!» Чичиковъ задумался. «А отчего же вы сами», проговориль онъ съ нѣкоторою робостью: «не покупаете его?»

«Да нужно знать наконецъ предѣлы. У меня и безъ того много хлопотъ около своихъ имѣній. Притомъ у насъ дворяне и безъ того уже кричатъ на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными ихъ положеніями, скупаю земли за безцѣнокъ. Это мнѣ ужъ наконецъ надоѣло».

«Какъ вообще люди способны къ злословію!» сказалъ Чичиковъ.

«А ужъ какъ въ нашей губерніп,—не можете себѣ представить: меня иначе и не называють, какъ сквалыгой и скупцомъ первой степени. Себя они во всемъ извиняютъ. «Я», говоритъ, «конечно промотался, но потому, что жилъ высшими потребностями жизни, поощрялъ промышленниковъ [мошенниковъ, то-есть, которые тру...]; а этакъ, пожалуй, можно прожить свиньею, какъ Костанжогло».

«Желаль бы я быть этакой свиньей!» сказаль Чичиковь.

«И вздоръ. Какія высшія потребности? Кого они надувають? Книги хоть онъ и заведеть, но відь ихъ не читаеть. Діло окончится картами да...... И все оттого, что не задаю обідовъ да не занимаю имъ денегъ. Обідовъ я потому не даю, что это меня бы тяготило: я къ этому не привыкъ. А прійзжай ко мні тесть то, что я ймъ,—милости просимъ. Не даю денегъ взаймы —это вздоръ. Прійзжай ко мні въ самомъ ділі нуждающійся, да разскажи мні обстоятельно, какъ ты распорядишься съ монми деньгами: если я увижу изъ твоихъ словъ, что ты употребишь ихъ умно и деньги принесутъ тебі явную прибыль,—я тебі не откажу и не возьму даже процентовъ».

«Это, однакоже, нужно принять къ свёдёнію», подумаль Чичиковъ.

«И никогда не откажу», продолжалъ Костанжогло. «Но бросать денегъ на вѣтеръ я не стану. Ужъ пусть меня въ этомъ извинятъ! Чортъ побери! онъ затѣваетъ тамъ какойнибудь обѣдъ любовницѣ, или на сумасшедшую ногу убираетъ мебелями домъ, или съ распутницей въ маскарадъ,

юбилей тамъ какой-нибуть въ намять того, что онъ даромъ прожилъ на свътъ, а ему давай деньги взаймы!..»

Здѣсь Костанжогло илюнулъ и чуть-чуть не выговорилъ нѣсколько неприличныхъ и бранныхъ словъ въ присутствій супруги. Суровая тѣнь темной ипохондрій омрачила его лицо. Вдоль ло́а и поперекъ его собрались морщины, обличители гнѣвнаго движенія взволнованной желчи.

«Иозвольте мив. досточтимый мною, обратить васт вновь къ предмету прекращеннаго разговора», сказалъ Чичиковъ, вынивая еще рюмку мадиновки, которая дъйствительно была отличная. «Если бы, положимъ, я пріобрѣлъ то самое имѣніе, о которомъ вы изволили упомянуть, то во сколько времени и какъ скоро можно разбогатъть въ такой степени...»

«Если вы хотите», подхватиль сурово и отрывисто Костанжогло, полный нерасположенія духа: «разбогатыть скоро. такъ вы никогда не разбогатьсте; если же хотите разбогатыть, не спращиваясь о времени, то разбогатьсте скоро.».

«Вотъ оно какъ!» сказалъ Чичиковъ.

«Да», сказалъ Костанжогло отрывието, точно какъ бы онъ сердился на самого Чичикова: «надобно иметь любовь къ труду: безъ этого ничего нельзя еділать. Надобно полюбить хозяйство.—да! И повърьте, это вовсе не скучно. Вылумали, что въ деревив тоска... да я бы умеръ отъ тоски, если бы хотя одинъ день провелъ въ городъ такъ, какъ проводять они въ этихъ глупыхъ своихъ клубахъ, трактирахъ, да театрахъ. Дураки, дурачье, ослиное покольніе! Хозянну нельзя, ифтъ времени скучать. Въ жизни его и на полвершка нѣтъ пустоты—все полнота. Одно это разнообразіе занятій, и притомъ какихъ занятій! занятій. истинно возвышающихъ духъ. Какъ бы то ни было, по вкдь туть человкиъ идеть рядомъ съ природой, съ временами года, соучастникъ и собесъдинкъ всего что совершается въ твореніи. Разсмогрите-ка круговой годъ рабодь: какъ, еще прежде, чъмъ наступитъ весна, все ужъ на сторожь и ждеть ея: подготовка скиянь, переборка, перемърка по амбарамъ хлѣба и пересушка; установленіе повыхъ тяголъ. Все обсматривается впередъ и все разсчитывается въ началъ. А какъ взломаетъ ледъ, да пройдутъ рики, да просохнеть все и пойдеть взрываться земля-по огородамъ и садамъ работаетъ заступъ, по полямъ соха и бороны; садка, съвы и посъвы. Понимаете ли, что это? Безділица! грядущій урожай сіроть! Блаженство всей земли сфють! Пропитаніе милліоновъ сфють! Наступило лфто... А туть нокосы, нокосы... И воть закинтла вдругь жатва; за рожью пошла рожь, а тамъ пшеница, а тамъ и ячмень, и овесъ. Все кинитъ; нельзя пропустить минуты: хоть двадцать глазъ имъй, всемъ имъ работа. А какъ отпразднуется все, да пойдеть свозиться на гумны, складываться въ клади, да зимнія запашки, да чинки къ зим'в амбаровъ, ригъ, скотныхъ дворовъ, и въ то же время всѣ бабы работы, да подведень всему итогъ и увидинь, что сделано, -- да ведь это... А зима! Молотьба по всёмъ гумнамъ; перевозка перемолотаго хлаба изъ ригъ въ амбары. Идешь и на мельницу, пдешь и на фабрики, пдешь взглянуть и на рабочій дворъ, идешь и къ мужику, какъ онъ тамъ на себя копышется. Да для меня, просто, если плотникъ хорошо владветь топоромь, я два часа готовь предъ нимъ простоять: такъ веселить меня работа. А если видишь еще, что все это съ какой цалью творится, какъ вокругъ тебя все множится да множится, принося плодъ да доходъ, да я и разсказать не могу, что тогда въ тебф делается. И не потому, что растуть деньги, деньги деньгами, но потому, что все это дело рукъ твонхъ; потому что видишь, какъ ты всему причина. ты творецъ и отъ тебя, какъ отъ какого-нибудь мага, сыплется изобиліе и добро на все. Да гдь вы найдете мнь равное наслаждение?» сказаль Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Какъ царь, въ день торже твеннаго венчанія своего, сіяль онъ весь, и казалось, какъ бы лучи исходили изъ его лица. «Да въ цъломъ мірѣ не отыщете вы подобнаго наслажденія! Здесь именно подражаеть Богу человекь: Богь предоставиль Себь дело творенія, какъ высшее всехъ наслажденіе, и требуеть оть человіжа также, чтобы онь быль подобнымь творцомъ благоденствія вокругь себя. И это называють скучнымъ дівломъ!..»

Какъ пънія райской итички, заслушался Чичиковъ сладкозвучныхъ хозяйскихъ ръчей. Глотали слюнку его уста. Самые глаза умаслились и выражали сладость, и все бы овъ слушалъ.

«Константинъ! пора вставать», сказала хозянка, приподнявшись со стула. Всѣ встали. Подставивъ руку коромысломъ, повелъ Чичиковъ обратно хозяйку, по уже недоставало ловкости въ его оборотахъ, потому что мысли были заняты существенными оборотами.

«Что ни разсказывай, а все, однакоже, скучно», говорилъ, идя позади ихъ, Платоновъ.

«Гость не глуный человыть», думаль хозянны: «внимателень, степенень вы словахы и не щелкоперы». И подумавши такъ, сталь онъ еще веселье, какъ бы самъ разстрыля отъ своего разговора, и какъ бы празднуя, что нашель человыка, умъющаго слушать умные совыты.

Когда потомъ поместились они все вы уютной комнатись, озаренной свъчками, насупротивъ балкона и степлянной двери въ садъ, и глядели къ нимь оттоле звезды, блиставшія надъ вершинами заснувшаго сада,—Чичакову сдълалось такъ пріютно, какъ не бывало давно: точно какъ бы послв долгихъ странствованій приняла уже его редиля крыша и, по совершеніи всего, онъ уже получиль все желаемое и бресиль скитальческій посохъ, сказавини: «Довольно!» Такое обаятельное расположение навель ему на душу разумный разговоръ гостепріимнаго хозянна. Есть для всякаго человъка такія ръчи, которыя какъ бы ближе и родственићи ему другихъ ръчей. И часто неожиданно, въ глухомъ, забытомъ захолустыя, на безлютыя безлютномь, встратинь человака, котораго гразощая бесаца заставить поздомть тебя и бездорожье дороги, и безиріютность почлеговъ, и безпутность современнато шума, и дживость обмановъ, обманывающихъ человъка. И живо вріжется, разъ

навсегда и навѣки, проведенный такимъ образомъ вечеръ, и все удержитъ вѣрная память: и кто соприсутствовалъ, и кто на какомъ мѣстѣ сидѣлъ, и что было въ рукахъ сго,—стѣны, углы и всякую бездѣлушку.

Такъ и Чичикову замѣтилось все въ тотъ вечеръ: и эта милая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженіе, воцарившесся въ лицѣ умнаго хозяина, но даже и рисунокъ обоевъ, ...... и поданная Платонову трубка съ янтарнымъ мундштукомъ, и дымъ, который онъ сталъ пускать въ толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смѣхъ миловидной хозяйки, прерываемый словами: «полно, не мучь его», и веселыя свѣчки, и сверчокъ въ углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядѣвшая къ нимъ оттолѣ, облокотясь на вершины деревъ, осыпанная звѣздами, оглашенная соловьями, громкопѣвно высвистывавшими изъ глубины зеленолиственныхъ чащей.

«Сладки мий ваши ричи, досточтимый мною Константинъ Оедоровичъ!» произнесъ Чичиковъ. «Могу сказать, что не встричаль во всей Россіи человика, подобнаго вамъ по уму».

Онъ улыбнулся. Онъ самъ чувствовалъ, что не несправедливы были эти слова. «НЪтъ, ужъ если хотите знатъ умнаго человъка, такъ у насъ дъйствительно есть одинъ, о которомъ точно можно сказать—умный человъкъ, котораго я и подметки не стою».

«Кто-жъ бы это такой могъ быть?» съ изумленіемъ спросилъ Чичнковъ.

«Это нашъ откупщикъ Муразовъ».

«Въ другой уже разъ про него слышу!» вскрикнулъ Чи-

«Это человікть, который не то, что иміньемъ поміщика, цільмъ государствомъ управить. Будь у меня государство, я бы его сей же часъ сділаль министромъ финансовъ».

«И, говорять, человѣкъ, превосходящій мѣру всякаго вѣроятія: десять милліоновъ, говорять, нажилъ».

«Какое десять! перевалило за сорокъ. Скоро половина Россіи будеть въ его рукахъ».

 Что вы говорите! векрикнуль Чачиковь, вытаращивъглаза и разишувъ ротъ.

Всенепремънно. Это испо. Медленно богатьетъ тотъ, у кого какія-вибудь сотии тысячъ; а у кого милліоны, у того радіусь великъ: что ни захватитъ, такъ в вос и втрое противу самого себя: поле-то, поприще слишкомъ просторно. Туть ужъ и соперниковъ истъ. Съ нимъ некому тятать л. Какую дъну чему ни назначитъ, такая и останется: некому перебитъ».

«Госноди. Боже ты мой!» проговориль Чичиковь, перекрестивниев. Смотрыль Чичиковъ въ глаза Костанжогло, захватило духъ въ груди ему. «Уму непостижимо! Клиспѣетъ мысль отъ страха! Изумляются мудрости Промысла въ разсматриваніи буканки: для меня болѣе изумительно то, что въ рукахъ смертнаго могутъ обращаться такія громадныя суммы. Позвольте спросить насчеть одного обстоягельства: скажите, вѣдь это, разумѣется, вначалѣ пріобрѣтено не безъ грѣха?»

«Самымъ безукоризненнымъ путемъ и самыми справедлявыми средствами».

- «Не новърю! невъроятно! Если бы тысячи, по милліоны...»
- «Папротивъ, тысячи трудно безъ грѣха, а милліоны наживаются дегко. Милліонщику нечего прибѣгать къ кривымъ путямъ; прямой дорогой такъ и ступаи, все бери, что ни лежитъ передъ тобой. Другои не подыметь: всякому не по силамъ, — иѣтъ соперниковъ. Радіусъ великъ; говорю: что ни захватитъ—вдвое или вгрое противъ....... А съ тысячи что?—десятый, два щатый процептъ».
- «И что всего непостижимън что тъло въль началось съ конънки!»
- «Да иначе и не бываеть. Это законный порядожь вешен», сказаль Костанжогло. «Кто розился съ нысячами, воснитался на тысячахъ, тогь уже не пріобратеть, у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего изть! Пачинать нужно съ начала, а не съ середины, ел колтики, а не съ рубля,—спизу, а не сверху: туть только узнаень хо-

рошо людь и быть, среди которыхь придется потомь изворачиваться. Какъ вытерппинь на собственной кожѣ то да другое, да какъ узнаешь, что всякая конѣйка алтыннымъ гвоздемъ прибита, да какъ нерейдешь всѣ мытарства, — тогда тебя умудрить и вышколить [такъ], что ужъ не дашь промаха ни въ какомъ предпріятіи и не оборвенься. Повърьте, это правда. Съ начала нужло начинать, а не съ середины. Кто говорить мнѣ: «Дайте мнѣ 100 тысячь—я сейчасъ разбогатью», я тому не повѣрю: онъ бьеть наудачу, а не навѣрияка. Съ конѣйки нужно начинать».

«Въ такомъ случав я разбогатею», сказалъ Чичиковъ, невольно помысливъ о мертвыхъ душахъ: «ибо действительно начинаю съ ничего».

«Константинъ, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать», сказала хозяйка: «а ты все болтаешь».

«И непремѣнно разбогатѣсте», сказалъ Костанжогло, не слушая хозяйки. «Къ вамъ потекутъ рѣки, рѣки золота. Не будете знать, куда дѣвать доходы».

Какъ очарованный, сидълъ Павелъ Ивановичъ въ золотой области возрастающихъ грёзъ и мечтаній. Кружились его мысли. По золотому ковру грядущихъ прибытковъ золотые узоры вышивало разыгравшееся воображеніе, и въ ушахъ его отдавались слова: «рѣки, рѣки потекутъ»...

«Право, Константинъ, Павлу Ивановичу пора спать».

«Да что-жъ тебѣ? Ну, и ступай, если захотвлось», сказалъ хозяинъ и остановился, потому что громко по всей комнатѣ раздалось храпѣніе Платонова, а вслѣдъ за нимъ Ярбъ затянулъ еще громче. Замѣтивъ, что въ самомъ дълѣ пора на ночлегъ, онъ растолкалъ Платонова, сказавии: «полно тебѣ храпѣть!» и пожелалъ Чичикову спокойной ночи. Всѣ разбрелись и скоро заснули по своимъ постелямъ.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Онъ обдумываль, какъ сдёлаться помёщикомъ не фацтастическаго, но существеннаго имёнія. Послё разговора съ хозяиномъ все становилось такъ ясно! Возможность разбогатёть казалась такъ очевидной! Трудное дёло хозяйства

становилось теперь такъ легко и поиятно, и такъ казалось свойственно самой его натурь! Только бы сбыть въ ломбардъ этихъ мертвецовъ да завести пе фантастическое помѣстье! Уже онъ видътъ себя дъйствующимъ и правящимъ именио такъ, какъ поучалъ Костанжогло-расторонно, осмотрительно, инчего не заводя новаго, не узнавни насквозь всего стараго, все высмотравнии собственными глазами, всахъ мужиковъ узнавши, всв излишества отъ себя оттолкиувши, огдавни себя только труду да хозяйству. Уже зарание предвичналь онь то удовольствіе, которое будеть онь чувствовать, когда заведется стройный порядокъ и бойкимъ ходомъ двигнутся всь пружины хозяйственной машины, толкая дьятельно другъ друга. Трудъ закинитъ, - и подобно тому, какъ въ ходкой мельницф шибко вымалывается изъ зерна мука, поидетъ вымалываться изъ всякаго дрязгу и хламу чистаганъ да чистаганъ. Чудный хозяннъ такъ и стоялъ предъ нимъ ежеминутно. Это былъ первый человѣкъ во всей Россіи, къ которому почувствовалъ онъ уважение личное. Доселъ уважаль онъ человѣка или за хорошій чинь, или за большіе достатки; собственно за умъ онъ не уважаль еще ни одного человека: Костанжогло былъ первый. Онъ понялъ. что съ этимъ нечего подыматься на какія-ино́удь штуки. Его запималь другой прожекть—купить имьніс Хлобуева. Десять тысячь у него было; нятнадцать тысячь предполагаль онь попробовать занять у Костанжогло, такъ какъ онъ самъ объявилъ уже, что готовъ помочь всякому желающему разбогатъть; остальныя-какъ-нибудь, или заложивши въ ломбардъ, или такъ просто, заставивни ждать. Вѣдь и это можно: ступай, возись по судамъ, если есть охота! И долго онъ объ этомъ думалъ. Наконецъ сонъ, который уже цѣлые четыре часа держаль весь домь, какъ говорится, въ объятіяхъ, приняль наконець и Чичикова въ свои объятія. Онъ засиулъ крънко.

## TJABA IV.

На другой день все обділалось, какъ нельзя лучше. Костанжогло далъ съ радостью десять тысячъ, безъ процентовъ, безъ поручительства, - просто, подъ одну росписку: такъ быль онь готовъ помогать всякому на пути къ пріобрътению. Этого мало: онъ самъ взялся сопровождать Чичикова къ Хлобуеву, съ темъ, чтобы осмотреть вместе съ нимъ имфніе. Чичиковъ быль въ духф. Послф сытнаго завтрака, всв они отправились, свыши всв трое въ коляску Навла Ивановича; пролетки хозянна следовали за ними порожнякомъ. Ярбъ бѣжалъ впереди, сгоняя съ дороги птицъ. Ифлыя 15 верстъ тянулись по обфимъ сторонамъ лфса и нахатныя земли Костанжогло. Какъ только они прекратились, все пошло иначе: хльоъ жиденькій, намьсто льсовъ ини. Деревенька, несмотря на красивое мъстоположение. ноказывала издали запущение. Новый каменный домъ, необитаемый, оставшійся вчерні въ про...., выглянуль прежде всего, за нимъ другой, обитаемый. Хозяина нашли они растрепаннаго, заснаннаго, недавно проснувшагося. Ему было леть сорокъ; галетукъ у него быль повязанъ на сторону; на сюртукѣ была заплата, на сапогѣ дырка.

Прівзду гостей онъ обрадовался, какъ Богь вѣсть чему: точно какъ бы увидѣлъ онъ братьевъ, съ которыми надолго разставался.

«Константинъ Өедоровичъ! Илатонъ Михайловичъ! Вотъ одолжили прівздомъ! Дайте протереть глаза! А ужъ, право, думалъ, что ко мнѣ никто не заѣдетъ. Всякъ обгаетъ меня, какъ чумы: думаетъ, попрошу взаймы. Охъ, трудно, трудно, Константинъ Өедоровичъ! Вижу—самъ всему виной. Что дѣлать? свинья-свиньей зажилъ. Извините, господа, что принимаю васъ въ такомъ нарядѣ: сапоги, какъ видите, съ дырами. Чѣмъ прикажете потчивать?»

«Безъ церемоніи. Мы къ вамъ за діломъ. Воть вамъ покупщикъ, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ», сказалъ Костанжогло.

«Душевно радъ познакомиться. Дайте прижать мив вашу руку».

Чичиковъ далъ ему объ.

«Хотъль от очень, почтенивнини Навель Ивановичь, ноказать вамь имьніе, стоящее вниманія... Да что, госпота, нозвольте спросить: вы обедали?»

«Обѣдали, обѣдали», сказалъ Костанжогло, желая отдѣлаться. «Не будемъ мѣнікать и пойдемъ теперь же».

«Въ такомъ случав, пойдемъ». Хлобуевъ взялъ въ руки картузъ. «Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мос».

Гости надъли на головы картузы, и веб поисли уличею деревни.

Съ объихъ сторонъ глядвли слвныя лачуги, съ окнами крохотными, заткнутыми онучами.

«Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мосо, говорилъ Хлобуевъ. «Конечно, вы сдѣлали хорошо, что пообѣдали. Повѣрите ли, Константинъ Осдоровичъ, курппы нѣтъ въ домѣ—до того дожилъ!»

Онъ вздохнулъ и, какъ бы чувствуя, что мало будстъ участія со стороны Константина Оедоровича, подхватиль подъ руку Илатонова и пошелъ съ нимъ впередъ, прижимая крѣпко его къ груди своей. Костанжогло и Чичиковъ остались позади и, взявшись подъ руки, слѣдовали за ними въ отдаленіи.

«Трудно, Илатонъ Михайловичь, трудно!» говориль Хлобуевъ Илатонову. «Не можете вообразить, какъ труню! Безденежье, безхлібье, безсаножье—відь это для вась слова иностраннаго языка. Трынъ-трава бы это было все, если бы былъ молодъ и одинъ. Но когда всі эти невзгоды стануть тебя ломать подъ старость, а подъ бокомъ жена, иятеро дітей,—струстиется, поневоліт струстиется...»

«Пу, да если вы продадите деревню— это васъ поправитъ?» спросилъ Платоновъ.

«Какое поправитъ!» сказалъ Хлобуевъ, махнувши рукон. «Все пойдетъ на уплату долговъ, а для себя на останется и тысячи».

- «Такъ что-жъ вы будете дѣлать?»
- «А Богъ знаетъ».
- «Какъ же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться изъ такихъ обстоятельствъ».
  - «Что-жъ предпринять?»
  - «Что-жъ, вы, стало-быть, возьмите какое-нибудь мфсто».
- «Вѣдь я губернскій секретарь. Какос-жъ мнѣ могутъ дать мѣсто? Мѣсто мнѣ могутъ дать ничтожное. Какъ мнѣ взять жалованье—пять сотъ? А вѣдь у меня жена, пятеро дѣтей».
  - «Пойдите въ управляющіе».
  - «Да кто-жъ мнъ повъритъ имъніе? Я промоталъ свое».
- «Ну, да если голодъ и смерть грозятъ, нужно же чтонибудь предпринимать. Я спрошу, не можетъ ли братъ мой черезъ кого-либо въ городъ выхлопотать какую-нибудь должность».

«Нѣтъ, Платонъ Михайловичъ», сказалъ Хлобуевъ, вздохнувши и сжавши крѣпко его руку. «Не гожусь я теперь никуда: одряхлѣлъ прежде старости своей, и поясница болитъ отъ прежнихъ грѣховъ, и ревматизмъ въ плечѣ. Куда миѣ! что разорять казну? И безъ того теперь завелось много служащихъ ради доходныхъ мѣстъ. Храни Богъ, чтобы изъ-за доставки мнѣ жалованья прибавлены были подати на бѣдное сословіе!»

«Вотъ плоды безнутнаго поведенія!» подумалъ Платоновъ. «Это хуже моей спячки».

А между тёмъ, какъ они такъ говорили между собой, Костанжогло, идя съ Чичиковымъ позади ихъ, выходилъ изъ себя.

«Вотъ смотрите», сказалъ Костанжогло, указывая пальцемъ: «довелъ мужика до какой бъдности! Въдь ни телъги, ни лошади. Случился падежъ—ужъ тутъ нечего глядъть на свое добро: тутъ все свое продай да снабди мужика скотиной, чтобы онъ не оставался и одного дня безъ средствъ производить работу. А въдь теперь и годами не поправишь. И мужикъ уже излънился, загулялъ, сдълался пьяница. Да

этимъ только, что одинъ годъ даль ему пробыть безть работы, ты ужъ его разврачиль навъки: ужъ привыкъ къ лохмотью и бродяжничеству... А земля-то какова? разглядите землю!» говорилъ онъ, указывая на луга, которые показались скоро за избами. «Все поёмныя мьста! Да я заведу ленъ, да тысячъ на нять одного льих отнущу: рынов засыю, на рінів выручу тысячи четыре. А вонъ смотрите — по косогору рожь поднялась; відь это все падаль. Онь хліба не стяль-я это знаю. А вонь овраги... да здъсь я зоведу такіе ліса, что воронъ не долегить до вершины. И этакое сокровище-землю бросить! Пу, ужъ если нечьмъ было пахать, такъ конай заступомъ подъ огородъ какозогородомъ бы взялъ. Самъ возьмя въ руку заступъ, жену. дъгей, дворню заставь; умри, ....., на работь! Умрешь по крайней мъръ, исполняя долгъ, а не то — осожравшись свиньей за объдомъ!» Сказавши это, илонулъ Костанжогло, и желчное расположение осънило сумрачнымъ облакомъ его чело.

Когда подошли они ближе и стали надъ кругизной, обросшей чилизникомъ, и вдали блеснулъ извивъ ръки и темный отрогъ, и въ перспективъ ближе показалась часть скрывавшагося въ рощахъ дома генерала Бетрищева, а за нимъ лѣсомъ обросшая, курчавая гора, пылившая синеватою пылью отдаленія, по которой вдругъ догадался Чичиковъ, что это должно быть Тѣнтѣтникова, фонъ сказальф: «З тѣсь если завести лѣса, — да деревенскій вилъ можетъ превзойти красотою.....»

«А вы охотникъ до видовъ!» сказалъ Костанжогло, втругъ на него взглянувни строго, «Смотрите, погонитесь тамъ за видами,—останетесь безъ хлѣо́а и безъ виловъ. Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придетъ. Примъръ вамъ города; лучше и красивће до сихъ поръ города, которые сами построилисъ, гдѣ каждый строился по свакмъ надобностямъ и вкусамъ; а тѣ, которые выстроились по интурку,—казармы казармами... Въ сторопу красоту! Смотрите на потребности...»

«Жалко то, что долго нужно дожидаться: такъ бы хотълось увидъть все въ томъ видъ, какъ хочется...»

«Слушая васъ, чувствуешь прибытокъ силъ. Духъ воздвигается».

«Вона земля какъ вспахана!» вскрикнулъ Костанжогло съ вдкимъ чувствомъ прискорбія, показывая на косогоръ. «Я не могу здвсь больше оставаться: мив смерть—глядвть на этотъ безпорядокъ и запуствніе. Вы теперь можете съ нимъ покончить и безъ меня. Отберите у этого дурака поскорве сокровище. Онъ только безчестить Божій даръ». И, сказавши это, Костанжогло уже омрачился желчнымъ расположеніемъ взволнованнаго духа, простился съ Чичиковымъ и, нагнавши хозяина, сталъ также прощаться.

«Помилуйте, Константинъ Өедоровичъ», говорилъ удивленный хозяинъ: «только-что пріёхали—и назадъ!»

«Не могу. Мив крайняя надобность быть дома», сказаль Костанжогло. Простился, свль и увхаль на своихъ пролеткахъ.

Казалось, какъ будго Хлобуевъ понялъ причину его отъъзда.

«Не выдержалъ Константинъ Оедоровичъ», сказалъ онъ: «не весело такому хозяину, каковъ онъ, глядёть на этакоо безпутное управленіе. Пов'єрьте, Павелъ Ивановичъ, что даже хлібов не сівлъ въ этомъ году. Какъ честный человіть в Сімянъ не было, не говоря ужъ о томъ, что нечімъ

нахать. Вашъ братенъ, Платонъ Михаиловичь, говорятъ, огличный хозяниъ; о Константинь Осторовичь -- что ужъ говорить! это Паполеонъ своего роза. Часто, право, думаю: ну, зачьмъ столько ума дается въ онну голову? ну, что он хоть кандю его въ мою глуную. Туть, смотрите, господа, остороживе черезъ мостъ, чтобъ не булгыхнуться въ лужу. Доски весною приказываль поправить .... Жаль больше всего мив мужичковъ обдимув: имъ нуженъ примеръ, но съ меня что за примъръ? Что прикажете дълать? Возьмите ихъ. Навель Ивановичь, въ свое распоряжение. Какъ пріучить ихъ къ порядку, когда самъ безпорядоченъ? Я бы ихъ отпустилъ давно на волю, но изъ этого не будетъ никакого толку. Вижу, что прежде нужно привести ихъ въ такое состояніе, чтобы умали жить. Пужень строгій и справедливый человать, который ножиль бы съ ними долго и собственнымъ примфромъ неутомимой даятельности ....... Русскій человікь, вижу по себіь, не можеть безь понукателя: такъ и задремлетъ, такъ и закиснетъ.»

«Странно», сказаль Илатоновы: «отчего русскій человыкы способень такъ задремать и закиснуть, что, если не смотришь за простымъ человѣкомъ, сдѣдается и пьяницей, и негодяемъ?»

«Отъ недостатка просвъщенія», замѣтиль Чичиковъ.

«Богъ въсть, отчего. Въдь вотъ мы просвътились, слушали въ университетъ, а на что голимся? Пу, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще
больше—выучился искусству побольше издерживать теньги
на всякія новыя утопченности да комфорты, больше познакомился съ такими предметами, на которые пужны теньги.
Оттого ли, что я безголково учился? — Пътъ, въль такъ и
другіе товарищи. Два, три человъка извлекли себъ настоящую пользу, да и то оттого, можетъ-быть, что и безъ того
были умиы, а прочіе въдь только и стараются узить то,
что портигъ здоровье да и выманиваеть теньги. Ен Богу!
А что я ужъ думаю: иной разъ, право, мять кажется, что
будте русскій человъкъ—какон-то пропаціи человъкъ. Хо-

чень все сдѣлать—и ничего не можень. Все думаешь—съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго для сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объёшься, что только хлопаешь глазами, и языкъ не ворочается—какъ сова сидишь, глядя на всёхъ—право! И этакъ всё».

«Да», сказалъ Чичиковъ, усмѣхнувшись: «эта исторія бываетъ».

«Мы совсёмъ не для благоразумія рождены. Я не вёрю, чтобы изъ насъ былъ кто-нибудь благоразумнымъ. Если я вижу, что иной даже и порядочно живетъ, собираетъ и копитъ деньгу, не вёрю я и тому. На старости и его чортъ попутаетъ: спуститъ потомъ все вдругъ. И всё такъ, право: и просвещенные, и непросвещенные. Нетъ, чего-то другого недостаетъ, а чего—и самъ не знаю».

На возвратномъ пути были виды тѣ же. Неопрятный безпорядокъ такъ и выказывалъ отвеюду безобразную свою наружность. Прибавилась только новая лужа посереди улицы. Все было опущено и запущено какъ у мужиковъ, такъ и у барина. Сердитая баба, въ замасленой дерюгь, прибила до полусмерти бѣдную дѣвчонку и ругала на всѣ бока когото въ третьемъ лицъ, призывая всъхъ чертей. Подальше два мужика глядёли съ равнодушіемъ стоическимъ на гибвъ пьяной бабы. Одинъ чесалъ у себя пониже спины, другой зъвалъ. Зъвота видна была на строеніяхъ, крыши также зівали. Платоновъ, глядя на нихъ, зівнулъ. Заплата на заилать. На одной избъ, вмъсто крыши, лежали цъликомъ ворота; провалившіяся окна подперты были жердями, стащенными съ господскаго амбара. Какъ видно, въ хозяйствѣ исполнялась система Тришкина кафтана: отръзывались обшлага и фалды на заплату локтей.

«Исзавидное у васъ хозяйство», сказалъ [Чичиковъ], когда они, осмотрѣвъ, подъѣхали..... Вошедши въ комнаты дома, они были поражены какъ бы смѣшеніемъ ницеты съ блестящими бездѣлушками позднѣйшей роскоши. Какойто Инекспиръ сидѣлъ на чернильницѣ; на столѣ лежала

щегольская ручка слоновой кости для ночесыванья себь самему спины. Хозяйка была отьта со вкусомъ и по модь, говорила о городъ да о театръ, который тамъ завелся. Дъти были ръзвы и веселы. Мальчики и тъвочки были прекрасно одъты — очень мило и со вкусомъ. Лучше бы одъмись въ нестрядевыя юбки, простыя рубашки и бъгали себъ но двору и не отличались пичъмъ отъ крестьянскихъ лътей. Къ хозяйкъ скоро пріъхала гостья, какая-то пустомели и болтунья. Дамы ушли на свою половину. Дъти убъжали велъдъ за ними. Мужчины остались одни.

«Такъ какая же будеть ваша цѣна?» скажаль Чичиковъ. «Спрашиваю, признаться, чтебъ услышать крайною, послѣднюю цѣну, ибо помѣстье въ худиемъ положеніи, чѣмъ ожидалъ».

«Въ самомъ скверномъ, Павелъ Ивановичъ», сказалъ Хлобуевъ. «И это еще не все. Я не скрою: изъ ста душъ, числящихся по ревизіи, только иятьдесятъ въ живыхъ: такъ у насъ распорядилась холера; прочіе отлучились безнашнортно, такъ что почитайте ихъ какъ бы умершими, такъ что если ихъ вытребовать по судамъ, такъ все имъніе останется по судамъ. Потому-то я и прошу всего только триддать иять тысячъ».

Чичнковъ сталъ, разумфется, торговаться.

«Номилуйте, какъ же тридцать пять? За этакое триндать пять! Ну, возьмите 25 тысячъ».

Илатонову сдълалось совъстно. «Покупайте, Павелъ Ивзповичъ», сказаль онъ. «За имъніе можно всегта дать эту [цъну]. Если вы не дадите за него тритиали пяти высячь, мы съ братомъ складываемся и покупаемъ».

«Очень хорошо, согласент», сказалъ Чичиковъ, испугавшись. «Херошо, только съ темъ, чтобы половину денетъ черезъ годъ».

«Какъ же, право? я ужъ не знаю», сказалъ Чичиковъ: «у меня всего-на-всего теперь десять тысячъ», сказалъ Чичиковъ,—сказалъ и совралъ: всего у него было двадцать, включая деньги, занятыя у Костанжогло; но какъ-то жалко такъ много дать за однимъ разомъ.

«Ивть, пожалуйста, Павель Ивановичь! Я говорю, что необходимо мнв нужны иятнадцать тысячь».

«Я вамъ займу 5 тысячъ», подхватилъ Платоновъ.

«Развѣ этакъ!» сказалъ Чичиковъ и подумалъ про-себя: «Л это, однакоже, кстати, что онъ даетъ взаймы». Изъ коляски была принесена шкатулка, и тутъ же было изъ нея вынуто 10.000 Хлобуеву; остальныя же пять тысячь объщано было привезти ему завтра; то-есть, объщано: предполагалось же привезти три, другія—потомъ, денька черезъ два или три, а если можно, то и еще ивсколько просрочить. Павель Ивановичь какъ-то особенно не любилъ выпускать изъ рукъ денегъ. Если-жъ настояла крайняя необходимость, то все-таки, казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То-есть, онъ поступаль, какъ всѣ мы. Вѣдь намъ пріятно же поводить просителя: пусть его натреть себѣ спину въ передней! Будто ужъ и нельзя подождать ему! Какое намъ дело до того, что, можеть-быть, всякій чась ему дорогь и териять отъ того дъла его! Приходи, братецъ, завтра, а сегодня мив какъ-то некогда.

«Гдт-жъ вы послъ этого будете жить?» спросилъ Платоновъ Хлобуева. «Есть у васъ другая деревушка?»

«Да въ городъ нужно перевзжать: тамъ есть у меня домишка. Все же равно, это было нужно сдвлать, не для себя, а для двтей: имъ нужны будутъ учителя Закону Божію, музыкв, танцованью. Ввдь ни за какія деньги въ деревнв нельзя достать».

«Куска хлю́а неть, а детей учить танцованью!» подумаль Чичиковь.

«Странно!» подумалъ Платоновъ.

«Однакожъ нужно намъ чемъ-нибудь вспрыснуть сделку»,

сказаль Хлобуевъ, «Эй. Кирюшка! принеси, брагъ, бутылку шампанскато».

«Куска хлъба пътъ, а шампанское сеть , полумалъ Чичиковъ.

Илатоновъ не зналъ, что и думать.

Намианскимъ [Хлобуевъ] обзавелся по необхолимости. Онь посладъ въ городъ: что дълать?—въ давочкъ не длотъ квасу въ долгъ безъ денегъ, а нить хочется. А французъ, который недавно прівхалъ съ винами изъ Петероурга, веъмъ давалъ въ долгъ. Нечего дълать, нужно было брать бутылку шамианскаго.

Памианское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуевъ развязался: сталъ милъ и уменъ, сыналъ остротами и анекдотами. Въ рѣчахъ его обнаружилосъ столько познанія людей и свѣта! Такъ хорошо и вѣрно видѣлъ онъ многія вещи, такъ мѣтко и ловко очерчивалъ немногими словами сосѣдей-помѣниковъ. такъ видѣлъ ясно недостатки и онибки всѣхъ, такъ хој оню зналъ исторію разорившихся баръ: и почему, и какъ, в отчего они разорились; такъ оригипально и смѣнию умѣтъ передавать малѣйшія ихъ привычки. — что они оба были совершенно обворожены его рѣчами и готовы были признать его за умнѣйшаго человѣка.

«Мив удивительно», сказаль Чичиковы: «какъ вы, при такомъ умв, не найдете средствъ и оборотовъз»

«Средства-то есть», сказаль Хлобуевь, и туть [же] выгрузные имъ цёлую кучу прожектовь. Всь они быля до того нельны, такъ странны, такъ мало истекали изь познанія людей и свыта, что оставалось пожимыть только плечами да говорить: «Госноди Боже! какое необъятное разстояніе между знаніемъ свыта и уміліемъ польковаться этимъ знаніемъ!» Все основывалось на потреблости достать откуда-нибудь вдругъ сто или двысти тысячъ. Тогта, какалюсь ему, все бы устроилось, какъ слідуеть, и хомпество бы пошло, и проріхи всі бы заплатались, и дохоты межно учетверить, и себя привести въ возможность выплатить

всѣ долгп. И оканчивалъ онъ рѣчь свою: «По что прикажете дѣлать? Нѣтъ, да и нѣтъ такого благодѣтеля, который бы рѣшился дать двѣсти или хоть сто тысячъ взаймы. Видно, ужъ Богъ не хочеть».

«Еще бы», подумалъ Чичиковъ: «этакому дураку послалъ Богъ двъсти тысячъ!»

«Есть у меня, пожалуй, трехмилліонная тетушка», сказалъ Хлобуевъ: «старушка богомольная: на церкви и монастыри даетъ, но помогать ближнему тугенька. Прежнихъ временъ тетушка, на которую бы взглянуть стопло. У ней однѣхъ канареекъ сотни четыре, моськи, приживалки и слуги, какихъ ужъ теперь нѣтъ. Меньшому изъ слугъ будетъ лѣтъ подъ 60, хоть она и зоветъ его: «Эй, малый!» Если гость какъ-нибудь себя не такъ поведетъ, такъ она за обѣдомъ прикажетъ обнести его блюдомъ,—и обнесутъ. Вотъ какъ!»

Платоновъ усмѣхнулся.

«А какъ ея фамилія и гдѣ проживаетъ?» спросилъ Чичиковъ.

«Живетъ она у насъ же въ городѣ, Александра Ивановна Ханасарова».

«Отчего-жъ вы не обратитесь къ ней?» сказалъ съ участіемъ Платоновъ. «Мнѣ кажется, если бы она вошла въ положеніе вашего семейства, она бы не могла отказать».

«Ну, нѣтъ, можетъ. У тетушки натура крѣпковата. Эго старушка-кремень, Платонъ Михайловичъ! Да къ тому-жъ есть и безъ меня угодники, которые около нея увиваются. Тамъ есть одинъ, который мѣтитъ въ губернаторы: приплелся ей въ родню... «Сдѣлай мнѣ такое одолженіе», сказалъ онъ вдругъ, обратясь [къ Платонову]: «на будущей недѣлѣ я даю обѣдъ всѣмъ сословіямъ въ городѣ»...

Платоновъ растопырилъ глаза. Онъ еще не зналъ того, что на Руси, въ городахъ и столицахъ, водятся такіе мудрецы, которыхъ жизпь—совершенно необъяснимая загадкъ. Все, кажется, прожилъ, кругомъ въ долгахъ, ниоткуда никакихъ средствъ, а задастъ объдъ: и всѣ объдающіе гово-

рять, что это последній, что завтра же хозянна потащать въ тюрьму. Проходить после того 10 льть — мутренъ все еще держится на светь, еще больше прежияго кругомь въ долгахъ, и такъ же задаеть обедь, на которомь все обедающіе думають, что онъ последній, и все увърены, что завтра же потащать хозянна въ тюрьму.

Домъ Хлоочева въ городъ представлялъ необыкновенное явленіе. Сегодня попъ въ ризахъ служиль тамъ молебень; завтра давали репетицію французскіе актеры. Въ иной день ни крошки хабоа нельзя было отыскать; въ друтой хльбосольный пріемъ всьхъ артистовъ и художниковъ и великодушная подача всъмъ. Бывали такія подчасть тяжелыя времена, что другой давно бы на его мфстф повфсился или застралился; но его снасало религіозное настроеніе, которое страннымъ образомъ совмѣщалось въ немъ съ безпутною его жизнью. Въ эти горькія минуты читаль [опъ] житія страдальцевъ и тружениковъ, воснитывавшихъ духъ свой быть превыше несчастій. Душа его въ это время вся размягчалась, умилялся духъ, и слезами исполнялись глаза его. Онъ молился, и-странное дѣло!-почти всегда приходила къ нему откуда-инохдь неожиданная помощь: или ктонибудь изъ старыхъ друзей его вспоминалъ о немъ и присылаль ему деньги: или какая-нибудь профажая незнакомка, нечаянно услышавъ о немъ исторію, съ стремительнымъ великодушіемъ женскаго сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось гдв-иноудь въ пользу его дьло, о которомъ онъ никогда и не слышалъ. Благоговънно признаваль онъ тогда необъятное милосердіе Провидьнія, служиль благодарственный молебень и вновь начиналь безпутную жизнь свою.

«Жалокъ онъ мић, право жалокъ», сказалъ Чичикову Илатоновъ, когда они, простившись съ нимъ, вытали отъ него.

«Блудный сынъ!» сказалъ Чичиковъ. «О такихъ до віхъ и жаліть печего».

И скоро они оба перестали о немъ думать: Платоновъсоч. Роголя. Т. IV. 36

потому, чтс лениво и полусонно смотрелъ на положенія людей, такъ же, какъ и на все въ мірѣ. Сердце его сострадало и щемило при видъ страданій другихъ, но впсчатльнія какъ-то не впечатлъвались глубоко въ его душь. Чрезъ нъсколько минутъ онъ не думалъ о Хлобуевъ. Онъ потому не думаль о Хлобуевь, что и о себь самомъ не думалъ: Чичиковъ потому не думалъ о Хлобуевъ, что, въ самомъ дёль, всё его мысли были заняты не на шутку пріобрѣтенною покупкою. Какъ бы то ни было, но очутившись вдругь, послё фантастического, настоящимь, действительнымъ владельцемъ уже не фантастического именія, онъ сталъ задумчивъ, и предположенія, и мысли стали степеннъй и давали невольно значительное выражение ли[цу]. «Терпвніе, трудъ!» Вещь нет[рудная]: съ ними я познакомился, такъ сказать, съ пеленъ детскихъ. Мив они не въ новость. Но станетъ ли теперь, въ эти годы, столько терпвнія, сколько въ молодости?» Какъ бы то ни было, какъ ни разсматривалъ, на какую сторону ни оборачивалъ пріобрівтенную покупку, виділь, что во всякомъ случав покупка была выгодна. Можно было поступить и такъ, чтобы заложить имъніе въ ломбардъ, прежде выпродавъ по кускамъ дучнія земли. Можно было распорядиться и такъ, чтобы заняться самому хозяйствомъ и сдёлаться пом'єщикомъ по образцу Костанжогло, пользуясь его советами, какъ соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и такъ, чтобы перепродать въ частныя руки имфніе Гразумфется, если не захочется самому хозяйничать], оставивши при себъ бъглыхъ и мертвецовъ. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть изъ этихъ мѣстъ и не заплатить Костанжогло денегь, взятыхъ у него взаймы. Странная мысль! не то, чтобы Чичиковъ возымёль [ее], но она вдругъ, сама собой, предстала, дразня, и усмъхаясь, и прищуриваясь на него. Непотребница! егоза! И кто творецъ этихъ вдругъ набъгающихъ мыслей?... Онъ почувствоваль удовольствіе, удовольствіе оттого, что сталь тенерь пом'вщикомъ, - пом'вщикомъ не фантастическимъ, но дъйствительнымъ, помѣщикомъ, у когораго есть уже и земли, и угодья, и люди, —люди не мечтательные, въ воображеній пребывающіе, но существующіе. И понемногу началъ онъ и подпрыгивать, и потирать себф руки, и подмигивать себф самому, и вытрубплъ на кулакф, приставивши его себф ко рту, какъ бы на трубф, какой-то маршъ, и даже выговорилъ вслухъ нфсколько поощрительныхъ словъ и названій себф самому, въ родф мордашки и каплунчика. Но потомъ, вепомнивши, что онъ не одинъ, притихнулъ вдругъ, постарался кое-какъ замять неумфренный порывъ восторгновенія; и когда Илатоновъ, принявши кое-какіе изъ этихъ звуковъ за обращенную къ нему рфчь, спросилъ у него: «чего?» онъ отвфчалъ: «ничего».

Туть только, оглянувшись вокругь себя, онъ увидель, что они уже давно тали прекрасною рощей; миловидная березовая ограда тянулась у нихъ сирава и слева. Бълые [стволы] лесныхъ березъ и осинъ, блестя какъ снежный частоколь, стройно и легко возносились на нежной зелени недавно развившихся листьевъ. Соловый взануски громко щелкали изъ рощи. Лесные тюльнаны желтели въ травъ. Онъ не могъ себе дать отчета, какъ онъ усивлъ очутиться въ этомъ прекрасномъ меств, когда еще недавно были открытыя поля. Между деревъ мелькала белая каменная церковь, а на другой стороне выказалась изъ-[за] рощи решётка. Въ конце улицы показался господинъ, шедийй къ нимъ навстречу, въ картузе, съ суковатой палкой въ рукахъ. Аглицкій несъ, на высокихъ топкихъ ножкахъ, бежалъ передъ нимъ.

«А воть и брать», сказаль Платоновь. Кучерь, стои!» И вышель изъ коляски. Чичиковъ также. Исы уже усивли облобываться. Тонконогій, проворный Азоръ лизнуль, проворным взыкомъ своимъ. Ярба въ морду, потомъ лизнуль Платонову руки, потомъ вскочиль на Чичикова и лизнуль его въ ухо.

Братья обнялись.

«Помилуй, Платонъ, что это ты со мною тъласник» сказалъ остановившійся брать, котораге звали Василісмъ.

«Какъ чъо?» равнодушно отвъчалъ Платонъ.

«Да какъ же въ самомъ дѣлѣ? три дня отъ тебя ни слуху, ни духу! Конюхъ отъ Пѣтуха привелъ твоего жеребца. «Поѣхалъ», говоритъ, «съ какимъ-то бариномъ». Ну, хоть бы слово сказалъ: куда, зачѣмъ, на сколько времени? Помилуй, братецъ, какъ же можно этакъ поступать? А я, Богъ знаетъ, чего не передумалъ въ эти дни!»

«Ну, что-жъ дѣлать? позабылъ», сказалъ Платоновъ. «Мы заѣхали къ Константину Өедоровичу: онъ тебѣ кланяется, сестра — также. Павелъ Ивановичъ, рекомендую вамъ: братъ Василій. — Братъ Василій! это Павелъ Ивановичъ Чичиковъ».

Оба, приглашенные ко взаимному знакомству, пожали другь другу руки и, снявши картузы, поцёловались.

«Кто бы такой быль этоть Чичиковь?» думаль брать Василій. «Брать Платонъ на знакомства неразборчивь». И оглянуль онъ Чичикова, насколько позволяло приличіе, и увид'єль, что это быль челов'єкь, по виду, очень благонам'єренный.

Съ своей стороны, Чичиковъ оглянулъ также, насколько позволяло приличіе, брата Василія и увидълъ, что братъ пониже Платона, волосомъ темнъй его и лицомъ далеко не такъ красивъ, но въ чертахъ его лица было гораздо больше жизни и одушевленія, больше сердечной доброты. Видно было, что онъ меньше дремалъ. Но на эту часть Павелъ Ивановичъ мало обращалъ вниманія.

«Я рѣшился, Вася, проѣздиться, вмѣстѣ съ Павломъ Ивановичемъ, по святой Руси. Авось-либо это размычетъ хандру мою».

«Какъ же такъ вдругъ рѣшился?» сказалъ озадаченный братъ Василій; и онъ чуть было не прибавилъ: «И еще ѣхать съ человѣкомъ, котораго видишь въ первый разъ, который, можетъ-быть, и дрянь, и чортъ знаетъ что!» Полный недовѣрія, онъ оглянулъ некоса Чичикова и увидѣлъ благоприлнчіе изумительное.

Они повернули направо въ ворота. Дворъ былъ старин-

ный: домъ тоже стариняни, какихъ теперь не строятъ-съ навъсами, подъ высокои крышен. Двъ огромныя лины росли посреди двора и покрывали почти половину его своею тънью. Подъ ними было множество деревянныхъ скамескъ. Цвътущія сирени и черемухи бисернымъ ожерельемъ обходили дворъ вивств съ оградой, совершенно скрывавшенся полъ ихъ цвътами и листьями. Господскій домъ былъ совершенно закрыть, только одив двери и окна милови по глятьли сиизу сквозь вътви. Сквозь прямыя, какъ стрълы, лъсины деревъ, оъльлись кухни, кладовыя и погреба. Все было въ рощѣ. Соловый высвистывали громко, оглашая всю рошу. Невольно вносилось въ душу какое-то безмятежно-пріятное чувство. Такъ и отзывалось все теми беззаботными временами, когда жилось всемъ добродущио и все было просто и несложно. Братъ Василій пригласиль Чичикова садиться. Они съли на скамьяхъ подъ липами.

Нарень, лътъ 17, въ красивой рубащкъ розовой ксантренки, принесъ и поставилъ передъ ними графины съ разнопвътными фруктовыми квасами всвхъ сортовъ, то густыми, какъ масло, то шинфвиними, какъ газовые лимонаты. Поставивши графины, схватиль онъ заступъ, стоявшій у дерева, и ушель въ садъ. У братьевъ Платоновыхъ такъ же, какъ и у зятя Костанжогло, собственно слугъ не было: они были вев садовники, већ дворовые исправляли по очереди эту толжность. Брать Василій все утверждаль, что слуги не сословіе: подать что-нибудь можеть всякій, и для этого не стоятъ заводить особыхъ людей; что будто русскій человька потута хорошъ и растороненъ и не лангян, покуда онъ ходить въ рубаникъ и зипунъ: по что, какъ голько злоерется въ нъмецкій сюртукъ, стансть вдругь неуклюжь и перасторовенъ, и лентий, и рубашки не перемениеть, и въ баню персенаеть вовее холить, и спить въ сюртукћ, и завелутся у него поль сюртукомъ идменкимъ и клопы, и блохъ несчетное множество. Въ этомъ, можетъ-быть, онъ быль и правъ. Въ 10ревив ихъ народъ одвиался особенно шег левато: кички у женщинъ были вев въ золотв, а рукава на рублулув.

точныя коймы турецкой шали. «Это квасы, которыми издавна славится нашъ домъ», сказалъ братъ Василій.

Чичиковъ налилъ стаканъ изъ перваго графина—точный липецъ, который онъ нѣкогда пивалъ въ Польшѣ: игра какъ у шампанскаго, а газъ такъ и шибнулъ пріятнымъ крючкомъ изо рта въ носъ. «Нектаръ!» сказалъ онъ. Выпилъ стаканъ отъ другого графина—еще лучше.

«Напитокъ напитковъ!» сказалъ Чичиковъ. «Могу сказать, что у почтеннъйшаго вашего зятя, Константина Өедоровича, пилъ первъйшую наливку, а у васъ—первъйшій квасъ».

«Да вѣдь и наливка тоже отъ насъ: вѣдь это сестра завела. Въ какую же сторону и въ какія мѣста предполагаете ѣхать?» спросилъ братъ Василій.

«Ъду я», сказалъ Чичнковъ, слегка покачиваясь на лавкъ и рукой поглаживая себя по колъну [и] наклоняясь: «не столько по своей нуждъ, сколько по нуждъ другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просиль навъстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя; ибо, не говоря уже о пользъ въ гемороидальномъ отношеніи, видъть свътъ и коловращенье людей — есть уже само по себъ, такъ сказать, живая книга и вторая наука».

Братъ Василій задумался. «Говоритъ этотъ человѣкъ нѣсколько витіевато, но въ словахъ его, однакожъ, есть правда», подумаль [онъ]. Нѣсколько помолчавъ, сказалъ онъ, обратясь къ Платону: «Я начинаю думать, Платонъ, что путешествіе можетъ, точно, расшевелить тебя. У тебя не что другое, какъ душевная спячка. Ты, просто, заснулъ,— и заснулъ не отъ пресыщенія или усталости, но отъ недостатка живыхъ впечатлѣній и ощущеній. Вотъ я совершенно напротивъ. Я бы очень желалъ не такъ живо чувствовать и не такъ близко принимать къ сердцу все, что ни случается».

«Вольно-жъ принимать все близко къ сердцу», сказалъ Платонъ. «Ты выискиваешь себѣ безпокойства и самъ сочиняещь себѣ тревоги».

«Какъ сочинять, когда и безъ того на всякомъ шагу непріятность?» сказалъ Василій. «Слышаль ты, какую безъ тебя сыграль съ нами штуку "Тъницынъ? — Захватилъ пустопь, гдѣ у насъ празднуется красная горка. Во-первыхъ, пустопи этой я — ни за какія деньги... Здѣсь у меня крестьяне празднуютъ всякую весну красную горку, съ ней связаны воспоминанія деревни; а для меня обычай — святая вещь и за него готовъ пожертвовать всѣмъ».

«Пе знаеть, потому и захватиль», сказаль Платонь: «человъкъ новый, только-что пріфхаль изъ Петербурга: ему нужно объяснить, растолковать».

«Знаетъ, очень знаетъ. Я посылалъ ему сказать, но онъ отвъчалъ грубостью».

«Тебѣ нужно было съѣздить самому, растолковать. Переговори съ нимъ самъ».

«Ну, нътъ. Онъ черезчуръ уже заважничалъ. Я къ нему не поъду. Изволь, поъзжай самъ, если хочень ты».

«Я бы потхаль, но въдь я не мъщаюсь... Онъ можеть меня и провести, и обмануть».

«Да если угодно, такъ я поъду», сказалъ Чичиковъ: «скажите дъльцо».

Василій взглянуль на него и подумаль: «Экой охотникь фэдить!»

«Вы мит подайте только понятіе, какого рода онъ человінь», сказаль Чичиковь: «и въ чемъ діло».

«Мит совтстно наложить на васъ такую непріятную комиссію. Человтить онъ, по-моему, дрянь: изъ простыхъ мелкопомъстныхъ дворянъ нашей губерніи, выслужился въ Петербургт, женившись тамъ на чьей-то побочной дочери, и заважничалъ. Тонъ задаетъ. Да у насъ народъ живетъ не глупый: мода намъ не указъ, а Петербургъ не церковь».

«Конечно», сказалъ Чичиковъ: «а дъло въ чемъ?»

«Видите ли? ему, точно, нужна земля. Да если об онъ не такъ поступалъ, я бы съ охогою отвель въ другомъ мъстъ даромъ, не то, что... А теперь запозистыи человъкъ подумаетъ»...

«По-мосму, лучше переговориться: можеть-быть, дѣло-то... Мнѣ поручали дѣла и не раскаивались... Вотъ тоже и генералъ Бетрищевъ»...

«Но мит совтетно, что вамъ придется говорить съ такимъ человткомъ»...

«... \*) и наблюдая особенно, чтобъ это было втайнѣ», сказалъ Чичиковъ: «ибо не столько самое преступленіе, сколько соблазнъ вредоносенъ».

«А, это такъ, это такъ», сказалъ Лѣницынъ, наклонивъ совершенно голову на-бокъ.

«Какъ пріятно встрѣтить единомысліе!» сказаль Чичиковъ. «Есть и у меня дѣло, и законное, и незаконное вмѣстѣ: съ виду незаконное, въ существѣ законное. Имѣя надобность въ залогахъ, никого не хочу вводить въ рискъ платежемъ по два рубля за живую душу. Ну, случится, лонну,—чего Боже сохрани,—непріятно вѣдь владѣльцу: я и рѣшился воспользоваться бѣглыми и мертвыми, еще не вычеркнутыми изъ ревизіи, чтобы за однимъ разомъ сдѣдать и христіанское дѣло, и снять съ бѣднаго владѣльца тягость уплаты за нихъ податей. Мы только между собой сдѣлаемъ формальнымъ образомъ купчую, какъ на живыя».

«Это, однакоже, что-то такое престранное», подумаль Лъницынъ и отодвинулся со стуломъ немного назадъ. «Да дъло-то, однакоже... такого рода...» началъ [онъ].

«А соблазну не будеть, потому что втайнѣ», отвѣчаль Чичиковъ: «и притомъ между благонамѣренными людьми».

«Да все-таки, однакоже, дело какъ-то»...

«А соблазну никакого», отвѣчалъ весьма прямо и открыто Чичиковъ. «Дѣло такого рода, какъ сейчасъ разсуждали: между людьми благонамѣренными, благоразумныхъ лѣтъ и, кажется, хорошаго чину, и притомъ втайнѣ». И, говоря это, глядѣлъ онъ открыто и благородно ему въ глаза.

Какъ ни былъ изворотливъ Леницынъ, какъ ни былъ

 $<sup>^*</sup>$ ) Передъ этимъ словомъ въ рукописи отръзаны двъ страницы. Ср. выше, стр. 422. P $\partial$ .

сведущъ вообще въ дълопроизводствахъ, по тугъ какъ-го совершенно пришелъ въ недоумѣнье, тъмъ болье, что какимъ-то страннымъ образомъ онъ какъ бы запутался въ собственныя съти. Онъ вовсе не былъ способенъ на несправедливости и не хотылъ бы сдълать инчего несправедливато, даже и втайнъ. «Экая удивительная оказія!» думалъ онъ про себя. «Прошу входить въ тъсную дружбу даже съ хорошими людьми! Вотъ тебъ и задача!»

Но судьба и обстоятельства какъ бы нарочно благопріятствовали Чичикову. Точно за тамъ, чтобы помочь этому затруднительнему дёлу, вошла въ компату молодая хозянка, супруга Леницына, бледная, худенькая, низенькая, но одетая по-нетербургскому, большая охотница до люден сотпе il faut. За нею быль вынесень па рукахъ мамкой ребеновъпервенець, илодь нажной любви недавно бракосочетавшихся супруговъ. Ловкимъ подходомъ съ прискочкой и наклоненіемъ головы на-бокъ, Чичиковъ совершенно обворожиль петербургскую даму, а вследъ за нею и ребенка. Спачала тотъ было разревился, но словами: «Агу, агу, душенька», и прищелкиваніемъ нальцевъ, и красотой сердоликовой нечатки отъ часовъ, Чичикову удалось его переманить къ себь на руки. Потомъ онъ началъ его приподымать къ самому потолку и возбудиль этимъ въ ребенкъ пріятичю усмышку, чрезвычайно обрадовавную обоихъ родителен. Но, отъ внезапнаго удовольствія или чего-либо другого, ребенокъ вдругъ повелъ себя нехорошо.

«Ахъ, Боже мой!» вскрикцула жена "Раницына: «онъ вамъ испортилъ весь фракъ!»

Чичиковъ посмотрълъ: рукавъ новёшенькаго фрака былъ весь испорченъ. «Пострълъ бы тебя взялъ, чертенокъ!» подумалъ онъ въ-сердцахъ.

Хозяннъ, хозянка, мамка—вев побъкали за одеколономъ; со всвхъ сторонъ принялись его вытирать.

«Ничего, инчего, совершенно инчего!» говориль Чичиковъ, стараясь сообщить лицу своему, сколько возможно, веселое выраженіе, «Можеть ли что испортить ребенокъ въ это золотое время своего возраста?» повторяль онъ; а въ то же время думаль: «Да вёдь какъ бестія, волки-бъ его съёли, мётко обдёлаль, канальчёнокъ проклятый!»

Это, повидимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина въ пользу дѣла Чичикова. Какъ отказать такому гостю, который оказалъ столько невинныхъ ласкъ малюткѣ и великодушно поплатился за то собственнымъ фракомъ? Чтобы не подать дурного примѣра, рѣшились рѣшить дѣло секретно, ио́о не столько самое дѣло, сколько соблазнъ вредоносенъ.

«Позвольте-жъ и мнѣ, въ вознагражденіе за услугу, заплатить вамъ также услугой. Хочу быть посредникомъ вашимъ по дѣлу съ братьями Платоновыми. Вамъ нужна земля, не такъ ли?»...

## ГЛАВА ...\*)

Все на свътъ обдълываетъ свои дъла. Что кому требить, тоть то и теребить, говорить пословида. Путешествіе по сундукамъ произведено было съ успѣхомъ, такъ что кое-что отъ этой экспедиціи перешло въ собственную шкатулку. Словомъ, благоразумно было обстроено. Чичиковъ не то, чтобы укралъ, но попользовался. Вѣдь всякій изъ насъ чёмъ-нибудь попользуется: тотъ казеннымъ лёсомъ, тотъ экономическими суммами, тотъ крадетъ у детей своихъ ради какой-нибудь пріфзжей актрисы, тотъ у крестьянь ради мебели Гамбса или кареты. Что-жъ делать, если завелось такъ много всякихъ заманокъ на свътъ? и дорогіе рестораны съ сумасшедшими ценами, и маскарады, и гулянья, и плясанья съ цыганками. Вёдь трудно удержаться, если вев, со вевхъ сторонъ, делають то же, да и мода велить-изволь удержать себя! Чичикову следовало бы уже и выбхать, но дороги испортились. Въ городе между темъ готова была начаться другая ярмарка—собственно дворян-

<sup>\*)</sup> См. выше, стр. 424

ская. Прежняя была больше конная, скотомъ, сырыми произведеніями, да разными крестьянскими, скупаемыми прасолами и кулаками. Теперь же все, что куплено на Инжегородской ярмаркѣ краснопродавцами панскихъ товаровъ, привезено сюда. Наѣхали истребители русскихъ кошельковъ, французы съ помадами и француженки съ шляпками, истребители добытыхъ кровью и трудами денегъ — эта египетская саранча, по выраженію Костанжогло, которая, мало того, что все сожретъ, да еще и япцъ послѣ себя оставитъ, зарывши ихъ въ землю.

Только неурожай да несчастный въ самомъ ...... удержали многихъ помъщиковъ по деревнямъ. Зато чиновники, какъ не териящіе неурожая, развернулись; жены ихъ на бъду также. Начитавшись разныхъ книгъ, распущенныхъ въ последнее времи съ целью внушить всякія новыя потребности человѣчеству, возымѣли жажду необыкновенную испытать всехъ новыхъ наслажденій. Французь открыль новое заведеніе-какой-то дотол'в неслыханный въ губерній вокзаль, съ ужиномъ, будто бы по необыкновенно дешевои нан и половину на кредить. Этого было достаточно, чтобы [не только] столоначальники, но даже и вев канцелярскіе, въ надежде на будущія взятки съ просителей ...... Заролилось желаніе пощеголять другь передъ другомъ лошадьми и кучерами. Ужъ это столкновение сословий для увеселения!... Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольскія коляски пролетали взадъ и внередъ. Откуда взялись онъ, Богь вфсть, но въ Истербургв не подгадили бы... Кунцы. приказчики, ловко приподымая шляны, запрашивали барынь. Редко где видны были бородачи въ меховыхъ горлатныхъ шапкахъ. Все было европейскаго вида съ бритыми подбородками, все ...... и съ гнилыми зубами.

«Пожалуйте, пожалуйста! Да ужъ извольте только взоити-съ въ лавку! Господинъ, господинъ!» покрикивали кое-гдъ мальчинки.

Но ужъ на нихъ съ презрѣніемъ смотрѣли познакомленные съ Европой посред....; изрѣдка только съ чувствомт достоинства произносили: «Шт.....», или: «здѣсь сукны зиберь, клеръ и черныя».

«Есть сукна брусничныхъ цвѣтовъ съ искрой?» спросилъ Чичиковъ.

«Отличныя сукна», сказалъ купецъ, приподнимая одной рукой картузъ, а другой указывая на лавку. Чичиковъ взошель въ лавку. Ловко приподнялъ доску ...... и очутился на другой сторонъ его синною къ товарамъ, вознесеннымъ отъ низу до потолка, штука на штукъ, и—лицомъ къ покупателю. Опершись ловко объими руками и, слегка покачиваясь на нихъ всъмъ корпусомъ, произнесъ: «Какихъ суконъ пожелаете?».

«Съ искрой оливковыхъ или бутылочныхъ, приближающихся, такъ сказать, къ брусникъ», сказалъ Чичиковъ.

«Могу сказать, что получите первъйшаго сорта, лучше котораго только въ просвъщенныхъ столицахъ можно найти. Малый! подай сукно сверху, что за 34-мъ номеромъ. Да не то, братецъ! Что ты въчно выше своей сферы, точно пролетарій какой! Бросай его сюда. Вотъ суконцо!» И, разворотивши его съ другого конца, купецъ поднесъ Чичкову къ самому носу, такъ что тотъ могъ не только погладить рукой шелковистый лоскъ, но даже и понюхать.

«Хорошо, но все не то», сказалъ Чичиковъ. «Вѣдь я служилъ на таможнѣ, такъ мнѣ высшаго сорта, какое есть, и притомъ больше искрасна, не къ бутылкѣ, но къ брусникѣ чтобы приближалось».

«Понимаю-съ: вы истинно желаете такого цвѣта, какой нынче въ моду входитъ. Есть у меня сукно отличнѣйшаго свойства. Предувѣдомляю, что высокой цѣны, но и высокаго достоинства».

Европеецъ полъзъ. Штука упала. Развернулъ онъ ее съ искусствомъ прежнихъ временъ, даже на время позабывъ, что онъ принадлежитъ уже къ позднъйшему поколънію, и поднесъ къ свъту, даже вышедши изъ лавки, и тамъ его показалъ, прищурясь къ свъту и сказавши: «Отличный пвътъ! Сукно наваринскаго дыму съ пламенемъ».

Сукно поправилось: о пілів условились, хотя она и прификсомъ», какъ утвержиль купенть. Тутъ произветено было ловкое дранье обыми руками. Заверечено оно было въ бумагу, по-русски, съ быстротою наимовърной. Свертокъ завертълся подъ леткою бечевкой, охватившей его животрененцущимъ узломъ. Пожнины перерізали бечевку, и все было уже въ коляскъ. Купенъ принолымаль картуль. Принодымающій картузъ ....... причину: онъ выпуль изъкармана деньги.

«Покажите чернаго сукна», раздался голосъ.

«Вотъ, чортъ побери, Хлобуевъ», сказалъ про себя Чичиковъ и поворотился сниною, чтобы не визать его, находя неблагоразумнымъ съ своей стороны заволить съ пямъ какое-либо объяснение насчетъ наслъдства. По онъ уже его увидълъ.

«Что это, право, Навель Ивановичь, не съ умысломъ ли уходите отъ меня? Я васъ нигдѣ не могу наити, а вѣдь дѣла́ такого рода, что намъ нужно серьезно переговорить».

«Почтеннъйшій, почтеннъйшій», сказаль Чичиковъ, пожимая ему руки: «повърьте, что все хочу съ вами побесъдовать, да времени совсъмъ нътъ». А самъ думаль: «Чортъ бы тебя побраль!» И вдругъ увитьть входящато Муразова. «Ахъ, Боже! Аоанасій Васильевичь! Какъ здоровье ваше?»

«Какъ вы?» сказалъ Муразовъ, снимая шляну. Купенъ и Хлобуевъ сняли шляну.

«Да воть поясница, да и сонъ какъ-то все не то. Ужь отъ того ли, что мало движенія»...

По Муразовъ, вићето того, чтобы углубиться въ причину принадковъ Чичикова, обратился въ Хлобуеву: «А я. Семенъ Семеновичъ, увидавни, что вы взошли въ лавку. — за вами. Мић нужно кое-о-чемъ переговорить, такъ не котите ли зафхать ко мић?»

«Какъ же, какъ же!» сказалъ посићино Хлооуевъ и вымелъ съ нимъ. «О чемъ бы у нихъ разговоры?» подумалъ [Чичиковъ].

«Аванасій Васильевичь—почтенный и умный человѣкъ», сказаль купець: «и дѣло свое знаеть, но просвѣтительности иѣть. Вѣдь купець есть негоціанть, а не то что купець. Туть съ этимъ соединено и буджеть, и реакцыя, а иначе выйдеть павпуризмъ». Чпчиковъ махнулъ рукой.

«Павелъ Ивановичъ, я васъ ищу вездѣ», раздался позади голосъ Лѣницына. Купецъ почтительно снялъ шляну. «Ахъ, Өедоръ Өедорычъ!»

«Ради Бога, вдемте ко мив: мив нужно переговорить», сказаль онъ. Чичиковъ взглянуль—на немъ не было лица. Расплатившись съ купцомъ, онъ вышелъ изъ лавки.

«Васъ жду, Семенъ Семеновичъ», сказалъ Муразовъ, увидѣвши входящаго Хлобуева: «пожалуйте ко мнѣ въ комнатку». И онъ повелъ Хлобуева въ комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливѣе которой нельзя было найти и у чиновника, получающаго семьсотъ рублей въ годъ жалованья.

«Скажите, въдь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? Послъ тетушки все-таки вамъ досталось кое-что».

«Да какъ вамъ сказать, Аванасій Васильевичъ? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Миѣ досталось всего пятьдесять душъ крестьянъ и тридцать тысячъ денегъ, которыми я долженъ былъ расилатиться съ частью моихъ долговъ,—и у меня вновь ровно ничего. А главное дѣло, что дѣло по этому завѣщанію самое нечистое. Тутъ, Аванасій Васильевичъ, завелись такія мошенничества! Я вамъ сейчасъ разскажу, и вы подивитесь, что такое дѣлается. Этотъ Чичиковъ...»

«Позвольте. Семенъ Семеновичъ; прежде чѣмъ говорить объ этомъ Чичиковѣ, позвольте поговорить собственно о васъ. Скажите миѣ: сколько, по вашему заключенію, было бы для васъ удовлетворительно и достаточно затѣмъ, чтобы совершенно выпутаться изъ обстоятельствъ?»

«Мои обстоятельства трудныя», сказалъ Хлобуевъ. «Да чтобы выпутаться изъ обстоятельствъ, расплатиться совсъмъ

и быть въ возможности жить самымъ умфреннымъ образомъ, мяв нужно, по крайней мърв, 100 тысячъ, если не больше,— словомъ, мив это невозможное.

«Ну, если бы это у васъ было, какъ бы вы тогда повели жизнь свою?»

«Пу, я бы тогда напяль себѣ квартирку, занялся бы воспитаніемь дѣтей. О себѣ нечего уже думать: карьерь мой кончень, потому что миѣ не служить: я ужь нику;а не гожусь».

«И все-таки жизнь останется праздная, а въ праздности приходятъ искущенія, о которыхъ бы и не подумаль человѣкъ, занявшись работою».

«Пе могу, никуда не гожусь: осоваль, болить пояснина».

«Да какъ же жить безъ работы? Какъ быть на свъть безъ должности, безъ мѣста? Помилуйте! Взгляните на всякое твореніе Божіє: всякое чему-нибудь да служить, имѣсть свое отправленіе. Даже камень и тотъ затѣмъ, чтобы употреблять на дѣло, а человѣкъ, разумнъйшее существо, чтобы оставался безъ пользы,—статочное ли это дѣло?»

«Ну. да я вес-таки не безъ дѣла. Я могу заняться воспитаніемъ дѣтей».

«Ивть. Семенъ Семеновичь, нѣть! это всего трудна. Какъ воспитать тому дѣтей, кто самъ себя не воспитать? Дѣтей вѣдь только можно воспитать примѣромъ собственной жизни. А ваша жизнь годитея имъ въ примѣръ? Чтобы выучиться развѣ тому, какъ [въ] праздности проводить время да играть въ карты? Иѣтъ. Семенъ Семеновичъ, отдайте дѣтей мнѣ: вы ихъ непортите. Полуманте не шутя: васъ сгубила праздность, — вамъ нужно отъ нея бѣжать. Какъ жить на свѣтѣ неприкрѣпленну ин къ чему? Каконнибудь да должно исполнять долгъ. Поленщикъ, — вѣдь и тотъ служитъ. Онъ ѣстъ грошовый хлѣбъ, да вѣль онъ ето добываеть и чувствуетъ интересъ своето занятия».

«Ей Богу, пробовать, Аоанасій Васильскичь, старался преодольть! Что-жь дьлать! остарыль, сдылался неспособень. Пу, какъ мнъ поступить? Неужели опредынныем мнъ въ

службу? Ну, какъ же мнѣ, въ сорокъ пять лѣтъ, сѣсть за одинъ столъ съ начинающими канцелярскими чиновниками? Притомъ я неспособенъ къ взяткамъ—и себѣ помѣшаю, и другимъ поврежу. Тамъ ужъ у нихъ и касты свои образовались. Нѣтъ, Аоанасій Васильевичъ, думалъ, пробовалъ, перебиралъ всѣ мѣста, — вездѣ буду неспособенъ. Только развѣ въ богадѣльню...»

«Богадѣльня [тѣмъ], которые трудились; а тѣмъ, которые веселились все время въ молодости, отвѣчаютъ, какъ муравей стрекозѣ: «Поди, попляши!» Да и въ богадѣльнѣ сидя, тоже трудятся и работаютъ, въ вистъ не играютъ. Семенъ Семеновичъ», говорилъ [Муразовъ], смотря ему въ лицо пристально: «вы обманываете и себя, и меня».

Муразовъ глядѣлъ пристально ему въ лицо; но бѣдный Хлобуевъ ничего не могъ отвѣчать. Муразову стало его жалко.

«Послушайте, Семенъ Семеновичъ... Но вѣдь вы же молитесь, ходите въ церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вамъ хоть и не хочется рано вставать, но вѣдь вы встаете же и идсте, — идете въ четыре часа утра, когда никто не подымался».

«Это—другое діло, Аванасій Васильевичь. Я знаю, что это я ділаю не для человіка, но для Того, Кто приказаль намъ быть всімъ на свілів. Что-жъ ділать! Я вірю, что Онъ милостивъ ко мнів, что какъ я ни мерзокъ, ни гадокъ, но Онъ меня можетъ простить и принять, тогда какъ люди оттолкнутъ ногою и нанлучшій изъ друзей продасть меня, да еще и скажетъ потомъ, что опъ продаль изъ благой ціли».

Огорченное чувство выразилось въ лицѣ Хлобуева. Старикъ прослезился, но ничего не ......

«Такъ послужите же Тому, Который такъ милостивъ. Ему такъ же угоденъ трудъ, какъ и молитва. Возьмите какое ип есть занятіе, но возьмите, какъ бы вы двлали для Него, а не для людей. Ну, просто, хоть воду толките въ ступъ, но помышляйте только, чте вы двлаете для Него. Ужъ

этимъ будетъ выгода, что для дурного не останется времени—для проигрынка въ карты, для пирушки съ объблалами, для свътской жизни. Эхъ. Семенъ Семеновичъ! Знасте вы Ивана Потапыча?»

«Знаю и очень уважаю».

«Ведь хороній быль торговець; полмилліона было; ла какъ увидълъ во всемъ прибытокъ — и распустился. Сына по-французски сталъ учить, дочь—за генерала. И уже не въ лавкъ, или въ биржевой улицъ, а все какъ бы встрътить пріятеля да затащить въ трактиръ инть чан; тамъ ифлые дин-чай, да и обанкрупился. А туть Богь несчастье посладъ: сынъ . . . . . . Теперь опъ, видите ли, приказчикомъ у меня. Началъ сызнова. Дъла-то поправились его. Онъ могъ бы опять торговать на пятьсогъ тысячъ. «Приказчикомъ былъ, приказчикомъ хочу и умереть. Теперь». говорить, «я сталь здоровъ и свёжь, а тогда у меня о́рюхо-де заводилось, да и водяная начиналась... Истъ!» говорить. И чаю онъ теперь въ ротъ не беретъ. Щи да кашу-и больше ничего, да-съ. А ужъ молится онъ такъ, какъ никто изъ насъ не молится; а ужъ помогаетъ онъ облиымъ такъ, какъ никто изъ насъ не помогаетъ; а другой радъ бы помочь, да деньги свои прожилъ».

Бѣдный Хлобуевъ задумался.

Старикъ взялъ его за объ руки. «Семенъ Семеновичъ! Если бы вы знали, какъ миѣ васъ жалко! Я объ васъ все время думалъ. И вотъ послушайте. Вы знаете, что въ монастырѣ есть затворникъ, который никого не визить. Человѣкъ этотъ большого ума, — такого ума, что я не знаю. (Онъ не говоритъ); но ужъ если дастъ совътъ... Я началъ ему говоритъ, что вотъ у меня есть этакои пріятель, но имени не ..... что болѣстъ онъ вотъ уфиъ. Онъ началъ слушатъ да втругъ прервалъ словами: «Прежте Божье тъто, чъмъ свое. Церковь строятъ, а денетъ нътъ: сбирать иужне на перковъ!» Да и захлоннулъ дверью. Я тумалъ, что-жъ это значитъ? Не хочетъ, видно, дать совътъ. Да и зашель къ нашему архимандриту. Только-что я въ дверь, а онъ

мнъ съ первыхъ же словъ: не знаю ли я такого человъка, которому бы можно было поручить сборь на церковь, который бы быль или изъ дворянъ, или купцовъ, повосиитаннъй другихъ, смотрълъ бы на то, какъ на спасеніе свое? Я такъ съ перваго же разу и остановился. «Ахъ, Боже мой! Да въдь это схимникъ назначаеть эту должность Семену Семеновичу. Дорога для его бользни хороша. Переходя съ книгой отъ помъщика къ крестьянину и отъ крестьянина къ мъщанину, онъ узнаетъ и то, какъ кто живеть и кто въ чемъ нуждается, -- такъ что воротится потомъ, обошедши нъсколько губерній, такъ узнаеть мъстность и край получше всёхъ тёхъ людей, которые живуть въ городахъ... А этакіе люди теперь нужны». Воть мив князь сказываль, что онъ много бы далъ, чтобы достать такого чиновника, который бы зналь не по бумагамъ дёло, а точно узналъ, какъ они на дёлё, потому что изъ бумагъ, говорятъ, ничего ужъ не видать: такъ все запуталось».

«Вы меня совершенно смутили, сбили, Аванасій Васильевичъ», сказалъ Хлобуевъ, въ изумленіи смотря на него. «Я даже не вѣрю тому, что вы точно миѣ это говорите: для этого нуженъ неутомимый, дѣятельный человѣкъ. Притомъ какъ же миѣ бросить жену, дѣтей, которымъ ѣсть нечего?»

«О супругв и двтяхъ не заботьтесь. Я возьму ихъ на свое попеченіе, и учителя будутъ у двтей. Чвмъ вамъ ходить съ котомкой и выпрашивать милостыню для себя, благороднве и лучше просить для Бога. Я вамъ дамъ простую [кибитку], тряски не бойтесь: это для вашего здоровья. Я дамъ вамъ на дорогу денегъ, чтобы вы могли мимоходомъ дать твмъ, которые посильнве другихъ нуждаются. Вы здвсь можете много добрыхъ двлъ сдвлать: вы ужъ не ошибетесь, а кому дадите, тотъ точно будетъ сто іть. Этакимъ образомъ вздя, вы точно узнаете всвхъ, кто ...... Это не то, что иной чиновникъ, котораго всв боятся и отъ котораго .....; а съ вами, зная, что вы просите на церковь, охотно разговорятся».

«Я вижу, это прекрасная мысль, и я бы очень [желаль] исполнить хоть часть; но, право, мив кажется, это свыше силь».

«Да что же по нашимъ силамъ?» сказалъ Муразовъ. «Вѣдь ничего иѣтъ по нашимъ силамъ; все свыше нашихъ силъ. Безъ помощи свыше ничего нельзи. Но молитва собираетъ силы. Перекрестясь, говоритъ человѣкъ: «Господи, помилуй!» гребетъ и доплываетъ до берега. Объ этомъ не пужно и помышлять долго; это нужно, просто, принять за повелѣніе Божіе. Кибитка будетъ вамъ сейчасъ готова; а вы забѣгите къ отцу архимандриту за книгой и за благословеньемъ, да и въ дорогу».

«Повинуюсь вамъ и принимаю не иначе, какъ за указаніе Божіе». — «Господи, благослови!» сказалъ онъ виутренно, и почувствовалъ, что бодрость и сила стала проинкать къ нему въ душу. Самый умъ его какъ бы сталъ пробуждаться надеждой на исходъ изъ своего печально-неисходнаго положенія. Свётъ сталъ мерцать вдали...

Но оставивши Хлобуева, обратимся къ Чичикову ...

А между тёмъ, въ самомъ дёлё, по судамъ шли просьбы за просьбой. Оказались родетвенники, о которыхъ и не слышалъ никто. Какъ итицы слетаются на мертвечину, такъ все налетёло на несмётное имущество, оставшееся послёстарухи: доносы на Чичикова, на подложность послёдняго завёщанія, доносы на подложность и перваго завёщанія, улики въ покражё и въ утаеніи суммъ. Явились таже улики на Чичикова въ покупкъ мертвыхъ душъ, въ проволё контрабанды во время бытности его еще при таможить. Выко-

<sup>\*)</sup> Здысь оканчивается тексть поздиванней перельдки, набросанный надъ строками темными черными чернилами. Прежий тексть зачерклуть лишь до словъ: гчтобы хлебать съ серебрянаго блюдах, хотя въ немь все, замъненное новою резакцією, поддежало исключенію. Новая редакція этихъ страниць остадась въ рукописи не свыханною съ прежнею. Намъ оставалось возобновить прежній тексть съ того мъста, которое не было замънено новымь наложеніемь не водверглось передъякъ.

Реф.

нали все, разузнали его прежнюю исторію. Богъ въсть, откуда все это пронюхали и знали; только были улики даже и въ такихъ делахъ, объ которыхъ, думалъ Чичиковъ, кромъ его и четырехъ стънъ, никто не зналъ. Покамъстъ все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя върная записка юрисконсульта, которую онъ вскоръ получилъ, нъсколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткаго содержанія: «Спішу вась увідомить, что по дълу будетъ возня, но помните, что тревожиться никакъ не слъдуетъ. Главное дъло-спокойствіе. Обдълаемъ все». Записка эта успокоила совершенно его. «Точно геній», сказаль Чичиковъ. Въ довершеніе хорошаго, пертной въ это время принесъ платье. Онъ получилъ желаніе сильное посмотръть на самого себя въ новомъ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ. Натянулъ штаны, которые обхватили его чудеснымъ образомъ со всёхъ сторонъ, такъ что хоть рисуй. Ляжки такъ (молодецки) славно обтянуло, икры тоже; сукно обхватило всв малости, сообща имъ еще большую упругость. Какъ затянулъ онъ позади себя пряжку, животъ сталъ точно барабанъ. Онъ ударилъ по немъ тутъ щеткой, прибавивъ: «Вѣдь какой дуракъ! а въ цѣломъ онъ составляеть картину». Фракъ, казалось, быль сшить еще лучше штановъ: ни морщинки, вст бока обтянуты, выгнулся на перехвать, показавши весь его перегибъ. На замѣчаніе Чичикова, [что] подъ правой мышкой немного жало, портной только улыбался: отъ этого еще лучше прихватывало по таліп. «Будьте покойны, будьте покойны насчеть работы», повторяль онь съ нескрытымъ торжествомъ: «кромѣ Петербурга, нигдѣ такъ не сошьють». Портной быль самъ изъ Петербурга и на вывъскъ выставиль: Иностранець изъ Лондона и Парижа. Шутить онъ не любиль и двумя городами разомъ хотъль заткнуть глотку всёмъ другимъ портнымъ, такъ, чтобы впредь никто не появился съ такими городами, а пусть себъ пишетъ изъ какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара».

Чичиковъ великодушно расплатился съ портнымъ и, остав-

шись одинъ, сталъ разематривать себя на досуть въ зеркало, какъ артистъ съ эстетическимъ чувствомъ и соп amore. Оказалось, что все какъ-то было еще лучше, чъмъ прежде: щечки интересиве, подбородокъ заманчивьй, бълые воротнички давали тонъ щекъ, атласный синій галстукъ даваль тонъ воротинчкамъ, новомодныя складки манишки давали тонь галстуку, богатый бархатный (жилеть) даваль (тонь) манишкв, а фракъ наваринскаго дыма съ иламенемъ, блистая какъ шелкъ, давалъ тонъ всему. Поворотился направо-хорошо! Поворотился налѣво-еще лучше! Перегибъ такой, какъ у камергера или у такого господина, который такъ и чешетъ по-французски, который, даже и разсердясь, выбраниться не сметь на русскомъ языкь, а распечеть французскимъ діалектомъ: деликатность такая! Онъ попробовалъ, склоня голову насколько на-бокъ, принять позу, какъ бы адресовался къ дамъ среднихъ лътъ и последняго просвещенія: выходила, просто, картина. Художникъ, бери кисть и пиши! Въ удовольствін, онъ совершилъ туть же легкій прыжокъ, въ рода антраша. Вздрогнуль комодъ и шленичлась на землю стклянка съ одеколономъ: но это не причинило никакого помѣшательства. Онъ назвалъ. какъ и следовало, глуную стклянку дурой и подумалъ: «Къ кому тенерь прежде всего явиться? Всего лучше...» Какъ вдругь въ передней-въ родъ пъкотораго бряканья сапоговь со шиорами, и жандармъ въ полномъ вооружении, какъ [будто] въ лица его было цалое войско: «Приказано сен же часъ явиться къ генералъ-губернатору!» Чичиковъ такъ и обомлълъ. Передъ нимъ торчало странилище съ усами. лошадиный хвость на головь, черезь илечо перевязь, черезъ другое перевязь, огромикиний палашъ привышенъ къ боку. Ему ноказалось, что при другомъ боку вискло и ружье, и чортъ знаетъ что: цжлое воиско въ одномъ только! Онъ началь было возражать, [страшилище] грубо заговорило: «Приказано сей же часъ!» Сквозь дверь въ передиюю онъ увидълъ, что тамъ мелькало и другое странилище; взглянуль въ оконко-п экинажь. Что тугь делать? Такъ, какъ былъ во фракѣ наваринскаго пламени съ дымомъ, долженъ былъ сѣсть и, дрожа всѣмъ тѣломъ, отправился къ генералъ-губернатору, и жандармъ съ нимъ.

Въ передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! васъ князь уже ждетъ», сказалъ дежурный чиновникъ. Передъ нимъ, какъ въ туманѣ, мелькнула передняя съ курьерами, принимавшими пакеты, потомъ зала, черезъ которую онъ прошелъ, думая только: «Вотъ какъ схватитъ, да безъ суда, безъ всего, прямо въ Сибирь!» Сердце его забилось съ такой силою, съ какой не бъется даже у наиревнивѣйшаго любовника. Наконецъ, растворилась роковая дверь: предсталъ кабинетъ съ портфелями, шкафами и книгами, и князъ, гнѣвный, какъ самъ гнѣвъ.

«Губитель, губитель!» сказалъ Чичиковъ: «онъ меня зарѣжеть, какъ волкъ агица».

«Я васъ пощадилъ, я позволилъ вамъ остаться въ городѣ, тогда какъ вамъ слѣдовало бы въ острогъ; а вы запятнали себя вновъ безчестнѣйшимъ мошенничествомъ, какимъ когда-либо запятналъ себя человѣкъ!» Губы князя дрожали отъ гнѣва.

«Какимъ же, ваше сіятельство, безчестнѣйшимъ поступкомъ и мошенничествомъ?» спросилъ Чичиковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

«Женщина», произнесъ князь, подступая нѣсколько ближе и смотря прямо въ глаза Чичикову: «женщина, которая подписывала, по вашей диктовкѣ, завѣщаніе, схвачена и станетъ съ вами на очную ставку».

Свётъ помутился въ очахъ Чичикова.

«Ваше сіятельство! Скажу всю истину дѣла. Я виновать; точно, виновать; но не такъ виноватъ: меня обнесли враги».

«Васъ не можетъ никто обнесть, потому что въ васъ мерзостей въ нѣсколько разъ больше того, что можетъ [выдумать] послѣдній лжецъ. Вы во всю жизнь, я думаю, не дѣлали небезчестнаго дѣла. Всякая копѣйка, добытая вами, добыта безчестнѣй[шимъ образомъ], есть воровство и безчестнѣйшее дѣло, за которое кнутъ и Сибирь! Нѣтъ, теперь полно! Съ сей же минуты будень отведенъ въ остротъ и тамъ, на-ряду съ послъдними мерзавнами и разбонниками, ты долженъ [ждать] разръшенія участи своей. И это милостиво еще, потому что хуже ихъ въ изсколько [разъ]: они въ армякъ и тулунъ, а ты................... Онъ взглянулъ на фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ и, взявшись за шнурокъ, позвонилъ.

«Ваше сіятельство», вскрикнулъ Чичиковъ: «умилосердитесь! Вы отецъ семейства. Не меня пощадите—старухамать!»

«Врень!» вскрикнулъ гневно князь. «Такъ же ты меня тогда умоляль детьми и семействомъ, которыхъ у тебя инкогда не было, теперь—матерью».

«Ваше сіятельство! я мерзавецъ и послѣдній негодян», сказалъ Чичиковъ голосомъ ...... «Я дѣйствительно лгалъ, я не имѣлъ ни дѣтей, ни семейства; но, вотъ Богъ свидѣтель, я всегда хотѣлъ имѣть жену, исполнить долгъ человѣка и гражданина, чтобы дѣйствительно потомъ заслужить уваженіе гражданъ и начальства... По что за бѣдственныя стеченія обстоятельствъ! Ваше сіятельство! кровью нужно было добывать насущное существованіе. На всякомъ шагу соблазны и искушеніе... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была—точно вихорь буйный или судно срези волнъ, по волѣ вѣтровъ. Я — человѣкъ, ваше сіятельство!»

Слезы вдругъ хлынули ручьями изъ глазъ его. Онъ повалился въ ноги князю, такъ, какъ былъ: во фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ, въ бархатномъ жилетъ съ атласнымъ галстукомъ, чудесно спитыхъ штанахъ и головной прическъ, изливавшей токъ сладкаго дыханія первынаго одеколона, и ударился лбомъ.

«Поди прочь отъ меня! Позвать, чтобы его взяли, солдать!» сказалъ князь взошедшимъ.

«Ваше сіятельство!» кричаль [Чичиковъ] и обхватиль объими руками сапогъ князя.

Чувство содроганья пробъжало по всъмъ жиламъ (киязя).

«Подите прочь, говорю вамъ!» сказалъ онъ, усиливаясь вырвать свою ногу изъ объятія Чичикова.

«Ваше сіятельство! не сойду съ мѣста, покуда не получу милости», говорилъ [Чичиковъ], не выпуская сапогъ князя и проѣхавшись, вмѣстѣ съ ногой, по полу съ фракомъ наваринскаго пламени и дыма.

«Подите, говорю вамъ!» говориль онъ съ тѣмъ неизъяснимымъ чувствомъ отвращенія, какого чувствуетъ человѣкъ при видѣ безобразнѣйшаго насѣкомаго, котораго нѣтъ духу раздавить ногой. Онъ встряхнулъ такъ, что Чичиковъ почувствовалъ ударъ сапога въ носъ, губы и округленный подбородокъ, но не выпустилъ сапога и еще съ большей силой держалъ его въ своихъ объятіяхъ. Два дюжихъ жандарма въ силахъ оттащили его и, взявши подъ руки, повели черезъ всѣ комнаты. Онъ былъ блѣдный, убитый, въ томъ безчувственно-страшномъ состояніи, въ какомъ бываетъ человѣкъ, видящій передъ собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...

Въ самыхъ дверяхъ на лѣстницу навстрѣчу—Муразовъ. Лучъ надежды вдругъ скользнулъ. Въ одинъ мигъ, съ силой неестественной вырвался онъ изъ рукъ обоихъ жандармовъ и бросился въ ноги изумленному старику.

«Батюшка, Павелъ Ивановичъ! что съ вами?»

«Спасите! ведутъ въ острогъ, на смерть...» Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промзглый, сырой чулань, съ запахомъ сапоговъ и онучъ гарнизонныхъ солдатъ, некрашеный столъ, два скверныхъ стула, съ желѣзной рѣшеткой окно, дряхлая печь, сквозъ щели которой только дымило, а тепла не давало, — вотъ обиталище, гдѣ помѣщенъ былъ нашъ [герой], уже начинавшій вкушать сладость жизни и привлекать вниманіе соотечественниковъ въ тонкомъ новомъ фракѣ наваринскаго пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять съ собой необходимыя вещи, взять шкатулку, гдѣ были деньги, быть-можетъ, достигнутыя..... Бумаги, крѣпо-

сти на мертвыхъ—все было теперь у чиновниковъ. Онъ повалился на землю, и безнадежная грусть илогояднымъ червемъ обвилась около его сердиа. Съ возрастающей быстротой стала точить она это сердие, ничъмъ не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свътъ. Но и надъ Чичиковымъ не дремствовала чья-то всеснасающая рука. Часъ спусти, двери тюрьмы растворились: взошелъ старикъ Муразовъ.

Если бы истерзанному палящей жаждой, покрытому прахомъ и пылью дороги, изнуренному, изможденному путнику влилъ кто въ засохнувшее горло струю ключевой воды,—не такъ бы ею онъ освъжился, не такъ оживился, какъ оживился бъдный [Чичиковъ].

«Спаситель мой!» сказаль Чичиковь, вдругь схвативии съ полу, на который бросплся въ разрывающей его печали, его руку, быстро поцёловаль и прижаль къ груди. «Богъ да наградить васъ за то, что посётили несчастнаго!»

Онъ залился слезами.

Старикъ глядѣлъ на пето скорбно-болѣзиениымъ взоромъ и говорилъ только: «Ахъ, Павелъ. Цавелъ Цвановичъ! Павелъ Ивановичъ, что вы сдѣлали!»

«Что-жъ дѣлать! Сгубила проклятая! Не зналъ мѣры; не сумѣлъ во время остановиться. Сатана проклятый обольстилъ, вывелъ изъ предѣловъ разума и благоразумія человѣческаго. Преступилъ, преступилъ! Но только какъ же можно этакъ поступить? Дворянина, дворянина, безъ суда, безъ слѣдствія, бросить въ тюрьму!.. Дворянина. Лоанасій Васильевичъ! Да вѣдь какъ же не датъ время запти къ себѣ, распорядиться съ вещами? Вѣдь тамъ у меня все осталось теперь безъ присмотра. Шкатулка, Лоанасій Васильевичъ, икатулка! вѣдь тамъ все имущество. Потомъ пріобрѣлъ, кровью, лѣтами трудовъ, лишевіп... Шкатулка, Лоанасій Васильевичъ! Вѣдь все украдуть, разпосуть! О, Боже!»

 не въ силахъ будучи удержать порыва вновь подстунившей къ сердцу грусти, онъ громко зарыдаль голосомъ, проникнувшимъ толщу стѣнъ острога и глухо отозвавшимся въ отдаленіи, сорвалъ съ себя атласный галстукъ и, схвативши рукою около воротника, разорвалъ на себѣ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ.

«Ахъ, Павелъ Ивановичъ! какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него вы не видали страшнаго своего положенія».

«Благодьтель, спасите, спасите!» отчаянно закричаль быдный Павель Ивановичь, повалившись къ нему въ ноги. «Князь васъ любить, для васъ все сдылаеть».

«Неть, Павель Ивановичь, не могу, какъ бы ни хотель, какъ бы ни желаль. Вы подпали подъ неумолимый законъ, а не подъ власть какого человека».

«Искусиль шельма сатана, извергь человъческаго рода!» Ударился головою въ стъну, а рукой хватилъ по столу такъ, что разбилъ въ кровь кулакъ; но ни боли въ головъ, ни жестокости удара не почувствовалъ.

«Павелъ Ивановичъ, успокойтесь, подумайте, какъ бы примириться съ Богомъ, а не съ людьми; о бѣдной душѣ своей помыслите».

«Но въдь судьба какая, Аванасій Васильевичъ! Досталась ли хоть одному человъку такая судьба? Въдь съ терпеніемъ, можно сказать, кровавымъ, добывалъ копейку, трудами, трудами, не то, чтобы кого ограбилъ, или казну обвороваль, какъ дёлають. Зачёмъ добывалъ конъйку? Затемъ, чтобы въ довольстве прожить остатокъ дней; оставить жень, дьтямь, которыхь намъревался пріобръсть для блага, для службы отечеству. Воть для чего хотъль пріобрфсти! Покривилъ, не спорю, покривилъ... что-жъ дфлать? Но ведь покривиль только тогда, когда увидель, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямикъ. Но въдь я трудился, я изощрялся. Если бралъ, такъ съ богатыхъ. А эти мерзавцы, которые по судамъ, беруть тысячи съ казны, небогатыхъ людей грабять, последнюю копейку сдирають съ того, у кого неть ничего!.. Что-жь за несчастье такое, скажите, —всякій разь, что какъ

только начинаешь достигать илодовъ и, такъ сказать, уже касаться рукой, вдругь буря, подводный камень, сокрушеніе въ щенки всего корабля. Воть поть триста і тысячъ было каниталу; трехъ-этажный домь быль уже; два раза уже деревню покупалъ... Ахъ. Аоанасіи Васильевичь! за что-жъ такая....? За что-жъ такіе утары? Развіли бель того жизнь моя не была какъ судно среди волиъ? Гдъ справедливость небесъ? Гдв награда за теривніе, за постоянство безпримърное? Въдь я три раза сызнова начиналь: все потерявии, начиналь вновь съ конфики, тогда какъ иной давно бы съ отчаянія запиль и стипль въ кабакі. Въдь сколько нужно было побороть, сколько вынести! Вынь всякая [конфіка] выработана, такъ сказать, всьми силами души!.. Положимъ, другимъ доставалось легко, но въдь ил меня была всякая контика, какъ говорить пословина, алтынным гвоздем прибита, и эту алтыннымъ гвозлемъ прибитую конвику я доставаль, видить Боть, съ этакон жельзной неутомимостыю...»

Онъ зарыдаль громко, отъ нестериимои боли серина, уналь на стуль, и оторваль совсъль виствиную, разорванную полу фрака, и швырнуль ее прочь отъ себя, и жиустивши объ руки себъ въ волоса, объ укръплении которыхъ прежде такъ старался, безжалостно рваль ихъ, услаждансь болью, которою хотъль заглушить инчъмъ неугасимую боль сердца.

Долго сидълъ молча предъ нимъ Муразовъ, глятя на это необыкновенное . . . . , въ первый разъ имъ визапнос. А песчастный ожесточенный человъкъ, еще нетавио порхавшій вокругь съ развязной ловкостью свътскаго или военнаго человъка, метался теперь въ расгрепанномъ, непристойномъ [видъ], въ разорванномъ фракъ и разетегнутыхъ шароварахъ, [съ] окровавленнымъ разбитымъ кулакомъ, изакъвая хулу на враждебныя силы, перечащия человъку.

«Ахъ, Навелъ Ивановичъ, Навелъ Ивановичъ! какои бы изъ васъ былъ человъкъ, если бы такъ же, и силою и териъијемъ. да подвизались бы на добрыи трутъ, имъя лучшую цѣль! Боже мой, сколько бы вы надѣлали добра! Если бы коть кто-нибудь изъ тѣхъ людей, которые любятъ добро, да употребили бы столько усилій для него, какъ вы для добыванья своей конѣйки, да сумѣли бы такъ пожертвовать для добра и собственнымъ самолюбіемъ, и честолюбіемъ, не жалѣя себя, какъ вы не жалѣли для добыванья своей конѣйки,—Боже мой, какъ процвѣла бы наша земля!.. Навелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! Не то жаль, что виноваты вы стали предъ другими, а то жаль, что предъ собой стали впноваты—передъ богатыми силами и дарами, которые достались въ удѣлъ вамъ. Назначенье ваше—быть великимъ человѣкомъ, а вы себя запропастили и погубили».

Есть тайны души: какъ бы ни далеко отшатнулся отъ прямого пути заблуждающійся, какъ бы ни ожесточился тувствами безвозвратный преступникъ, какъ бы ни коснѣлъ твердо въ своей совращенной жизни; но если попрекнешь его имъ же, его же достоинствами, имъ опозоренными, въ немъ [все] поколеблется невольно, и весь онъ потрясется.

«Аванасій Васильевичъ», сказаль бѣдный Чичиковъ и схватилъ его обѣими руками за руки: «О, если бы удалось миѣ освободиться, возвратить мое имущество! Клянусь вамъ, повелъ бы отнынѣ совсѣмъ другую жизнь! Спасите, благодѣтель, спасите!»

«Что-жъ могу я сдълать? Я долженъ воевать съ закономъ. Положимъ, если бы я даже и ръшился на это; но въдь князь справедливъ,—онъ ни за что не отступитъ».

«Благодътель! вы все можете сдѣлать. Не законъ меня устрашитъ,—я передъ закономъ найду средства,—но то, что пеповинно я брошенъ въ тюрьму, что я пропаду здѣсь какъ собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... Спасите!»

Онъ обняль ноги старика, облиль ихъ слезами.

«Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ!» говорилъ старикъ Муразовъ, качая [головою]: «какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него вы и бѣдной души своей не слышите».

<sup>«</sup>Подумаю и о душѣ, но спасите!»

«Павелъ Ивановичъ!..» сказалъ старикъ Муразовъ, и остановился, «Спасти васъ не въ моси власти, -- вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облетчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сдьлать, но буду стараться. Если же, наче чаянья, удастся, Навель Ивановичь,—я попрону у васъ награлы за трувы: бросьте всё эти поползновенья на эти пріобретенья. Говорю вамъ по чести, что если бы я и всего лишился мосто имущества, — а у меня его больше чёмъ у васъ. — я бы не заплакаль. Ей, ей, [двло] не въ этомъ имуществъ, которое могуть у меня конфисковать, а въ томъ, котораго никто не можеть украсть и отнять! Вы ужь пожили на свілів довольно. Вы сами называете жизнь свою судномъ среди волнъ. У васъ есть уже, чемъ прожить остатокъ диеи. Поселитесь себф въ тихомъ уголиф, поближе къ церкви и простымъ, добрымъ людямъ; или, если знобитъ сильное желанье оставить по себ'в потомковъ, женитесь на небогатой. доброй дівунить, привыкшей къ уміренности и простому дозяйству. Забудьте этотъ шумный міръ и всѣ его обольстительныя прихоти; пусть и онъ васъ позабудеть: въ немъ нътъ уснокоенья. Вы видите: все въ немъ врагъ, искуситель, или предатель».

«Пепремінно, непремінно! Я уже хотіль, уже наміревался повести жизнь, какъ слідуеть, лумаль запяться хозяйствомъ, умірить жизнь. Демонъ-искуситель со́пль, совлекъ съ пути, сатана, чортъ, исчадье!»

Какія-то неведомыя дотоль, незнаемыя чувства, сму необъяснимыя, пришли къ нему, какъ бутто хотьло въ немъ что-то пробудиться, что-то далекое, что-то пробудиться, что-то далекое, что-то поставленное изъ дътства суровымъ мерткимъ поученьемъ, безпривѣтностью скучнаго дътства, иустынностью розного жилища, безсемейнымъ одиночествомъ, иншетои и бълностью первоначальныхъ впечатлувній, и какъ бутто то, что..... суровымъ взглядомъ сутьбы, взглянувшей на пето скучно, сквозь какое-то мутное, запесенное зимисю вьюгой окно, хотьло вырваться на волю. Стензиве изнеслесь изъ устъ

его п, наложивъ объ ладони на лицо свое, скоронымъ голосомъ произнесъ онъ: «Правда, правда!»

«И познанье людей, и опытность не помогли на незаконномъ основаньи. А если бы къ этому да основанье законное!.. Эхъ, Павелъ Ивановичъ, зачёмъ вы себя погубили? Проснитесь: еще не поздно, есть еще время...»

«Нѣтъ, поздно, поздно!» застоналъ онъ голосомъ, отъ котораго у Муразова чуть не разорвалось сердце. «Начинаю чувствовать, слышу, что не такъ, не такъ иду, и что далеко отступился отъ прямого [пути], но ужъ не могу! Нѣтъ. не такъ воспитанъ. Отецъ мий твердилъ нравоученья, билъ, заставляль переписывать съ нравственныхъ правилъ, а самъ кралъ передо мною у соседей лесъ и меня еще заставляль помогать ему. Завязаль при мит неправую тяжбу: развратиль сиротку, которой онь быль опекуномъ. Примфрь сильнъй правилъ. Вижу, чувствую, Аванасій Васильевичъ, что жизнь веду не такую, но нътъ большого отвращенья отъ порока: огрубела натура; нетъ любви къ добру, этой прекрасной наклонности къ дъламъ богоугоднымъ, обращающейся въ натуру, въ привычку... Нътъ такой охоты подвизаться для добра, какова есть для полученья имущества. Говорю правду—что-жъ дёлать!»

Сильно вздохнулъ старикъ...

«Павелъ Ивановичъ! у васъ столько воли, столько терпѣнья. Лѣкарство горько, но вѣдь больной принимаетъ, зная, что пначе не выздоровѣетъ. У васъ нѣтъ любви къ добру,—дѣлайте добро насильно, безъ любви къ нему. Вамъ это зачтется еще въ большую заслугу, чѣмъ тому, кто дѣлаетъ добро по любви къ нему. Заставъте [себя] только нѣсколько разъ,—потомъ получите и любовь. Повѣрьте, все дѣлается. Царство нудится, сказано намъ. Только насильно пробираясь къ нему... насильно нужно пробираться, брать его насильно. Эхъ, Павелъ Ивановичъ! вѣдь [у] васъ есть эта сила, которой нѣтъ у другихъ, это желѣзное терпѣнье—и вамъ ли не одолѣть? Да вы, мнѣ кажется, были бы богатырь. Вѣдь теперь люди—безъ воли все,—слабые».

Замѣтне было, что слова эти вопзились въ самую тушу Чичикову и задѣли что-то славолюбивое на диѣ ея. Если не рѣшимость, то что-то крѣпкое и на нее похожее блеснуло въ глазахъ его...

«Аоанасій Васильевичь!» сказаль онъ тверто: гесли только вымолите мив избавленье и средства увхаль отсюта съ какимъ-нибудь имуществомъ, я даю вамъ слово начать другую [жизнь]: куплю деревеньку, сдвлаюсь хозяиномъ, буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другимъ, буду двлать добро, сколько будетъ силь: позабуду себя и всякія городскія объяденья и пиршества, поведу простую, трезвую жизнь».

«Богъ васъ да подкрѣпитъ въ этомъ намѣреніи!» сказалъ обрадованный старикъ. «Буду стараться изо всѣхъ силъ, чтобы вымолить у князя ваше освобожденіе. Удастся или не удастся, это Богъ [знаетъ]. Во всякомъ случаѣ, участь ваша, вѣрно, смягчится. Ахъ, Боже мой! обнимите же, позвольте мнѣ васъ обнять. Какъ вы меня, право, обрадовали! Ну, съ Богомъ, сейчасъ же иду къ князю».

Чичиковъ остался [одинъ].

Вся природа его потряслась и размятчилась. Расплавляется и платина, твердъйній изъ металловъ, всёхъ долже противящійся огню: когда усилить въ горнилѣ огонь, дують мѣха и восходитъ нестерпимый жаръ огня, —облѣеть упорный и превращается также въ жидкость; подается и пркичайшій мужъ въ горнилѣ несчастій, когда, усиливаясь, они нестерпимымъ огнемъ своимъ жгутъ отвердёлую природу...

 я имѣю качества бережливости, расторопности и благоразумія, даже постоянства. Сто̀итъ только рѣшиться...»

Такъ думалъ Чичиковъ и полупробужденными силами души, казалось, что-то осязаль. Казалось, природа его темнымъ чутьемъ стала слышать, что есть какой-то долгъ, который нужно исполнять человеку на земле, который можно исполнять всюду, на всякомъ углѣ, несмотря на всякія обстоятельства, смятенья и движенья, летающія вокругь человъка, съ того мъста и угла, на которомъ онъ постановленъ. И трудолюбивая жизнь, удаленная отъ шума городовъ и тёхъ обольщеній, которыя отъ праздности выдумаль, позабывши трудь, человъкь, такъ сильно стала передъ нимъ рисоваться, что онъ уже почти позабылъ всю непріятность своего положенія и, можеть-быть, готовъ быль даже возблагодарить Провидініе за этотъ тяжелый [ударъ], если только выпустять его и отдадуть хотя часть... Но одностворчатая дверь его нечистаго чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвитовъ, эпикуреецъ, собой лихачъ, въ плечахъ аршинъ, ноги стройныя, отличный товарищъ, кутила и продувная бестія, какъ выражались о немъ сами товарищи. Въ военное время человекъ этотъ наделалъ бы чудесь: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимыя, опасныя м'вста, украсть подъ носомъ у самого непріятеля пушку, — это его бы діло. Но, за неиміньемь военнаго поприща, на которомъ бы, можетъ-быть, его сдёлали бы честнымъ человекомъ, онъ пакостиль отъ всёхъ силь. Непостижимое дёло! странныя онъ имёль убежденія и правила: съ товарищами онъ былъ хорошъ, никого не продавалъ и, давши слово, держалъ; но высшее надъ собою начальство онъ считалъ чемъ-то въ роде непріятельской батарен, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всякимъ слабымъ мѣстомъ, проломомъ или упущеніемъ.

«Знаемъ все объ вашемъ положеніи, все услышали!» сказаль онъ, когда увидёлъ, что дверь за нимъ плотно затворилась. «Инчего, ничего! Не робъйте: все будетъ попра-

влено. Вев станемъ работать за васъ и -ваши слуги. Трязцать тысячъ на вевхъ-и ничего больше».

«Будто?» вскрикнулъ Чичиковъ: «и я буду совершенно оправданъ?»

«Кругомъ! еще вознаграждение получите за убытки».

«И за трудъ?»

«Тридцать тысячъ. Туть уже все вифстф—и нашимъ, и генералъ-губеранторскимъ, и секретарю».

«Но, нозвольте, какъ же я могу?.. Мои всѣ вени... шкатулка... все это тенерь запечатано, подъ присмотромъе...

«Черезъ часъ получите все. По рукамъ, что лис»

Чичиковъ далъ руку. Сердце его билось, и онъ не довърялъ, чтобы это было возможно...

«Пока прощайте! Поручилъ вамъ [сказать] наигь общій пріятель, что главное дъю—спокойствіе и присутствіе духа .

«Гм!» подумалъ Чичиковъ: «понимаю — юрисконсульть!» Самосвитовъ скрылся. Чичиковъ, оставшись, все еще не довфрядъ словамъ, какъ не прощло часа послф этого разговора, какъ была принесена шкатулка: бумаги, деньги-все въ наилучшемъ порядкъ. Самосвитовъ явился въ качествъ распорядителя: выбранилъ поставленныхъ часовыхъ за то, что небдительны, смотрителю приказалъ потребовать еще иншнихъ солдатъ для усиленія присмотра, взялъ не только шкатулку, но отобралъ даже всв такія бумаги, которыя могли бы чамъ-нибудь комирометировать Чичикова, связаль все это выбеть, запечаталь и повельль самому солгину отнести немедлению къ самому Чичикову, въ вида необходимыхъ ночныхъ и спальныхъ вещей, такъ что Чичиковъ, вивств съ бумагами, получилъ даже и все теплое, что нужно было для покрытія бреннаго его тіла. Это скоров доставленіе обрадовало его несказанно. Онъ возыміль сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-кагія приманки: вечеромъ театръ, плясунья, за которою онь колочился. Деревия и тинина стали казаться блігиты, гороль и игумъ-опять ярче, ясиби... О, жизнь!

А между темъ завязалось кало размъра безпредаганато

въ судахъ и налатахъ. Работали перья писцовъ и, нонюхивая табакъ, трудились казусныя головы, любуясь, какъ художники, крючковатой строкой. Юрисконсульть, какъ скрытый магь, незримо ворочаль всемь механизмомъ; всехъ опуталъ ръшительно, прежде, чъмъ кто успъль осмотръться. Иутаница увеличилась. Самосвитовъ превзошелъ самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, гдф караулилась схваченная женщина, онъ явился прямо и вошелъ такимъ молодцомъ и начальникомъ, что часовой сдвлаль ему честь и вытянулся въ струнку. «Давно ты здъсь стоншь?» — «Съ утра, ваше благородіе». — «Долго до смѣны?»—«Три часа, ваше благородіе».—«Ты мить будешь нуженъ. Я скажу офицеру, чтобы намъсто тебя отрядилъ другого». — «Слушаю, ваше благородіе!» И, уфхавъ домой, ни минуты не медля, чтобы не замѣшивать никого и всъ концы въ воду, самъ нарядился жандармомъ, оказался въ усахъ и бакенбардахъ-самъ чортъ бы не узналъ. Явился въ домъ, гдъ былъ Чичиковъ, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдаль ее двумъ чиновнымъ молодцамъ, докамъ тоже, а самъ прямо явился, въ усахъ и съ ружьемъ, какъ слъдуетъ, къ часовымъ: «Ступай къ .... меня прислалъ командиръ выстоять, намѣсто тебя, смѣну». Оомѣнился и сталь самъ съ ружьемъ. Только эгого было и нужно. Въ это время, намъсто прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то такъ, что и потомъ не узнали, куда она делась. Въ то время, когда Самосвитовъ подвизался въ лицъ воина, порисконсульть произвель чудеса на гражданскомъ поприща: губернатору даль знать стороною, что прокурорь на него иншетъ доносъ; жандармскому чиновнику далъ знать, [что] секретно проживающій чиновникъ пишетъ на него доносы; секретно проживавшаго чиновника увърилъ, что есть еще секретнейшій чиновникь, который на него доносить, -- и всихъ привелъ въ такое положение, что къ нему должны всѣ были обратиться за совѣтами. Произошла такая безтолковщина: доносъ селъ верхомъ на доносе, и пошли отпрываться такія діла, которыхъ и солине ис вильтвало, и даже такія, которыхъ и не было. Все пошло въ работу и въ дъло: и кло незаконнорожленный сынъ, и какого роди и званья, и у кого любовница, и чья жена за кімь волочитея. Скандалы, соблазны и все такь жимыналось и силелось вибсть съ исторіей Чичнкова, съ мертвыми тупіами. что никоимъ образомъ нельзя было попять, которое изъ этихъ дълъ было главивнивая ченуха: оба казались равиль. достоинства. Когда стали, наконецъ, поступать бумаги къ генераль-губернатору, бѣдный князь инчего не могъ попять. Весьма умими и расторонный чиновникъ, которому поручено было сдълать экстрактъ, чуть не сошель съ ума: никакимъ образомъ нельзя было поймать инти дъла. Киязь быль въ это время озабочень множествомъ другихъ дъль одно другого непріятивіннихъ. Въ одной части губернін оказался голодъ. Чиновники, посланные раздать хлѣбъ, какъто не такъ распорядились, какъ следовало. Въ другои части губерній расшевелились раскольники. Кто-то пропустиль между ними, что народился антихристь, который и мертвымь не даеть нокоя, скупая какія-то мертвыя души. Каялись и грбинам и, подъ видомъ изловить антихриста, укоконнили не-антихристовъ. Въ другомъ мѣстѣ мужики взоунтовались противъ номъщиковъ и капитанъ-исправниковъ-Какіе-то бродяги пропустили между ними слухи, что настунаеть такое время, что мужики должны обыть номыщики и нарядиться во фраки, а помъщики парядятся въ армяки и будуть мужики,-и цѣлая волость, не размысля того, что слишкомъ много выйдеть тогда помешиковъ и капитаньисправниковъ, отказалась платить..... подать. Пужно было прибъгнуть къ насильственнымъ мърамъ. Бълный кия в быль въ самомъ разстроенномъ состояній духа. Вь это время доложили ему, что пришель откупщикь, «Пусть воплеть , сказалъ князь. Старикъ взошелъ.

«Вотъ вамъ Чичиковъ! Вы стояли за него и защинали. Теперь онъ попался въ такомъ лѣлѣ, на какое послъдній воръ не рѣшится».

«Позвольте вамъ доложить, ваше сіятельство, что я не очень понимаю это діло».

«Подлогъ завъщанія, и еще какой!.. Публичное наказаніе плетьми за этакое дъло!»

«Ваше сіятельство,—скажу не съ тѣмъ, чтобы защищать Чичикова,—но вѣдь это—дѣло не доказанное: слѣдствіе еще не слѣлано».

«Улика: женщина, которая была наряжена намѣсто умершей, схвачена. Я ее хочу разспросить нарочно при васъ». Князь позвонилъ и далъ приказъ позвать ту женщину.

Муразовъ замолчалъ.

«Безчестнъйшее дъло! И, къ стыду, замъщались первые чиновники города, самъ губернаторъ. Онъ не долженъ быть тамъ, гдъ воры и бездъльники!» сказалъ князь съ жаромъ.

«Вѣдь губернаторъ — наслѣдникъ; онъ имѣлъ право на притязанія; а что другіе-то со всѣхъ сторонъ прицѣпились, такъ это-съ, ваше сіятельство, человѣческое дѣло. Умерла-съ богатая, распоряженія умнаго и справедливаго не сдѣлала; слетѣлись со всѣхъ сторонъ охотники поживиться — человѣческое дѣло...»

«По вѣдь мерзости зачѣмъ же дѣлать?.. Подлецы!» сказалъ князь съ чувствомъ негодованія. «Ни одного чиновника нѣтъ у меня хорошаго: всѣ мерзавцы!»

«Ваше сіятельство! да кто-жъ изъ насъ, какъ слѣдуетъ, хорошъ? Всѣ чиновники нашего города—люди, имѣютъ достопиства и многіе очепь зпающіе въ дѣлѣ, а отъ грѣха всякъ близокъ».

«Послушайте, Аоанасій Васильевичъ: скажите миѣ,—я васъ одного знаю за честнаго человѣка,—что у васъ за страсть защищать всякаго рода мерзавцевъ?»

«Ваше сіятельство», сказалъ Муразовъ: «кто бы ни быль человъкъ, котораго вы называете мерзавцемъ, но въдь опъ человъкъ. Какъ же не защищать человъка, когда знаешь, что онъ половину золъ дълаетъ отъ грубости и невъдънья? Въдь мы дълаемъ несправед швости на всякомъ шагу и всякую минуту бываемъ причиной несчастія другого, даже

и не съ дурнымъ намъренісмъ. Выть ваше сіятельство сділзали также большую несправелливость».

«Какъ!» воскликнулъ въ изумленіи кияль, совершенно поракенный такимъ нежданнымъ оборотомъ ръзи.

Муразовъ остановился, помолчаль, какъ бы соображая что-то, и, наконецъ, сказаль: «Да вось хоть бы по дълу Дъргічникова».

«Аоанасій Васильевичъ! преступленіе противь коренимуъ государственныхъ законовъ, равное измілік землік своей!»

\*Я не оправдываю его. По справедливо ли то, если юношу, который, по неопытности своен, быль обольщень и сманень другими, осудить такъ, какъ и того, которыи былъ синъ изъ зачинщиковъ? Въдь участь постигла равная и Дърпънникова, и какого-инбудь Вороного-Дрянного: а въдъ преступленія ихъ не равны».

«Ради Бога...» сказалъ князь съ замѣтнымъ волненіемъ: свы что-вибудь знасте объ этомъ? скажите. Я именно недавно послалъ еще прямо въ Петербургъ объ смягченіи его участи».

«Исть, ваше сіятельство, я не насчеть того говорю, чтобы я зналь что-инбудь такое, чего вы не знасте. Хотя. точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы песлужило въ его пользу, да онъ самъ не согласится, потому что чрезъ это пострадаль бы другой. А я думаю только то, что не изволили-ль вы тогда слишкомъ посибшить? Извините, ваше сіятельство, я сужу по своєму слабому разуму. Вы ивсколько разъ приказывали мив откровенно говорить. У меня-съ, когда я еще быль начальникомъ, много было всякихъ работниковъ, и дурныхъ, и хорошихъ. [Сльтовало ом тоже принять во внимание и прежилом жилив человъка, потому что, если не раземотринъ все ученокровно, а накричинь съ первато раза, запугаени только его, да и признавія настоящаго не добъешься: а вись съучастіемъ его разспросишь, какъ брать брата, — стмь-съ все в зекажеть и даже не просить о смягченія, и ожесточенія

ни противъ кого нѣтъ, потому что ясно видитъ, что не я его наказываю: я законъ».

Князь задумался. Въ это время вошелъ молодой чиновникъ и почтительно остановился съ портфелемъ. Забота, трудъ выражались на его молодомъ и еще свъжемъ лицъ. Видно было, что онъ не даромъ служилъ по особымъ порученіямъ. Это быль одинъ изъ числа тёхъ немногихъ, которые занимались делопроизводствомъ соп amore. Не сторая ни честолюбіемъ, ни желаніемъ прибытковъ, ни подражаніемъ другимъ, онъ занимался только потому, что былъ убѣжденъ, что ему нужно быть здѣсь, а не на другомъ мѣстѣ, что для этого дана ему жизнь. Слѣдить, разобрать по частямь и, поймавши всв нити запутаннейшаго дела, разъяснить его, разобрать по частямъ-это было его дело. И труды, и старанія, и безсонныя ночи вознаграждались ему изобильно, если дело, наконецъ, начинало передъ нимъ объясняться, сокровенныя причины обнаруживаться, и онъ чувствоваль, что можеть передать его все въ немногихъ словахъ, отчетливо и ясно, такъ что всякому будеть очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученикъ, когда предъ нимъ раскрывалась какая [-нибудь] трудивниая фраза и обнаруживался настоящій смысль мысли великаго писателя, какъ радовался онъ, когда предъ нимъ распутывалось запутаннъйшее дъло. Зато \*)...

«... хавомъ въ мъстахъ, гдъ голодъ; я эту часть получше знаю чиновниковъ: разсмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сіятельство, я поговорю и съ раскольниками. Они-то съ нашимъ братомъ, съ простымъ человъкомъ, охотнъе разговорятся, такъ, Богъ въсть, можетъ-быть, помогу уладиться съ ними миролюбиво. А чиновники не сладятъ: завяжется объ этомъ перениска, да притомъ они такъ уже запутались въ бумагахъ, что ужъ дъла изъ-за нихъ и не видятъ. А денегъ-то отъ васъ я не

<sup>\*)</sup> Послъ этого въ рукописи большой пропускъ. Ср. стр. 457.

возьму, нотому что, ей Богу, стыдно въ такое время гумать о своей прибыли, когда умирають съ голода. У меня есть въ запасв готовый хлъбъ; я и теперь еще посладъ въ Сибирь, и къ будущему лъту вновь подвезутъ».

«Васъ можетъ только наградить одинъ Богъ за гакую службу. Аоанасій Васильевичъ. А я вамъ не скажу ни одного слова, потому что.—вы сами можете чувствовать.— всякое слово тутъ безсильно. Но позвольте мит одно сказать насчетъ той просьбы. Скажите сами: имтю ли я право оставить это діло безъ вниманія, и справедливо ли, честко ли съ моей стороны будетъ простить мерзавцевъ?»

«Ваше сіятельство, ей Богу, этакъ нельзя назвать, тъмь болье, что изъ [вихъ] есть многіе весьма достойные. Затруднительны положенія человька, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны. Бываетъ такъ, что кажется кругомъ виноватъ человъкъ; а какъ войдешь — даже и не опъ».

«Но что скажуть они сами, если оставлю? Вѣдь есть изъ нихъ, которые послѣ этого еще больше подымуть носъ и будутъ даже говорить, что они напугали. Они первые будутъ не уважать...»

«Ваше сіятельство, позвольте мит вамъ дать свое митніе: соберите ихъ всёхъ, дайте имъ знать, что вамъ все извъстно, и представьте имъ ваше собственное положение точно такимъ самымъ образомъ, какъ вы его изволили изобразить сейчасъ передо мной, и спросите у нихъ совъта: что [бы] изъ нихъ каждый сдълать на вашемъ положение.

«Да вы думаете, имъ будутъ доступны движенія благородивійнія, чвиъ каверзничать и наживаться? Повърьге, они надо мной посмъются».

«Не думаю-съ, ваше сіятельство. У человѣка, даже и у того, кто похуже другихъ, все-таки чувство справедлико. Развѣ ужъ жидъ какой-нибудь, а не русскій... Пѣгъ, каме сіятельство, вамъ нечего скрываться. Скажите такъ точно, какъ изволили передо [мной]. Вѣдь они васъ попосять, какъ человѣка честолюбиваго, гордаго, которыи и слышать ничего не хочетъ, увѣренъ въ себѣ.—такъ пусть же увидять все.

накъ оно есть. Что-жъ вамъ? Вѣдь ваше дѣло правое. Скажите имъ такъ, какъ бы вы не предъ ними, а предъ Самимъ Богомъ принесли свою исповѣдь».

«Аванасій Васильевичь», сказаль князь въ-раздумьи: «я объ этомъ подумаю, а покуда благодарю васъ очень за совъть».

«А Чичикова, ваше сіятельство, прикажите отпустить». «Скажите этому Чичикову, чтобы онъ убирался отсюда, какъ можно поскорѣй, и чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Его-то уже я бы никогда не простилъ».

Муразовъ поклонился и прямо отъ князя отправился къ Чичикову. Онъ нашелъ Чичикова уже въ духѣ, весьма покойно занимавшагося довольно порядочнымъ обѣдомъ, который былъ ему принесенъ въ фаянсовыхъ судкахъ изъ какой-то весьма порядочной кухни. По первымъ фразамъ разговора старикъ замѣтилъ тотчасъ, что Чичиковъ уже успѣлъ переговорить кое-съ-кѣмъ изъ чиновниковъ-казусниковъ. Онъ даже понялъ, что сюда вмѣшалось невидимое участіе знатока-юрисконсульта.

«Послушайте-съ, Павелъ Ивановичъ», сказалъ онъ: «я привезъ вамъ свободу на такомъ условін, чтобы сейчасъ васъ не было въ городъ. Собирайте всъ ножитки свои-да и съ Богомъ, не откладывая ни минуты; потому что дело еще хуже. Я знаю-съ, васъ тутъ одинъ человѣкъ настранваеть; такъ объявляю вамъ по секрету, что такое еще дъло одно открывается, что ужъ никакія силы не спасуть этого. Онъ, конечно, радъ другихъ топить, чтобы не скучно, да дъло къ раздълкъ. Я васъ оставилъ въ расположении хорошемъ, —лучшемъ, нежели въ какомъ теперь. Совътую вамъ-съ не въ шутку. Ей, ей, дело не въ этомъ имуществе, изъ-за котораго спорять люди и режуть другь друга, точно какъ можно завести благоустройство въ здѣшней жизни, не помысливши о другой жизни. Поварьте-съ, Павелъ Ивановичь, что покамъсть, брося все, изъ-за чего грызуть и вдять другъ друга на землъ, не подумаютъ о благоустройствъ дуневнаго имущества, -- не установится благоустройство и земного имущества. Наступять времена голода и бълюсти, какъ во всемъ народъ, такъ и порознь во всякомъ... Это-съ ясно. Что ни говорите, въдь отъ дуни зависить тъло. Какъ же хотъть, чтобы [пло], какъ слъдуетъ? Подуманте не о мертвыхъ душахъ, а [о] своей живой душь, да и съ Богомъ на другую дорогу! Я то-жъ выъзжаю завтрашній день. Поторонитесь! не то—безъ меня о́ъда будетъ».

Сказавии это, старикъ вышелъ. Чичиковъ зазумалей. Значенье жизни опять показалось немаловажнымъ. «Муравовъ правъ», сказалъ онъ: «пора на другую дорогу!» Сказавши это, онъ вышелъ изъ тюрьмы. Часовой поташилъ за нимъ шкатулку ............ Селифанъ и Иструшка обрадовались, какъ Богъ знаетъ чему, освобождению барина. «Пу, любезные», сказалъ Чичиковъ, обратившись [къ нимъ] милостиво: «нужно укладываться, да тхать».

«Покатимъ, Павелъ Ивановичъ», сказалъ Селифанъ. «Дорога. должно-быть, установилась: свъгу выпало довольно. Пора ужъ, право, выбраться изъ города. Надоълъ опъ такъ, что и глядъть на него не хотълъ бы».

«Ступай къ каретнику, чтобы поставилъ коляску на полозки», сказалъ Чичиковъ, а самъ ношелъ въ городъ, но ин [къ кому] не хотелъ заходить отдавать прощальныхъ визитовъ. Послъ всего этого событія было и неловко, твив болве, что о немъ множество ходило въ городь самыхъ неблагопріятныхъ исторій. Онъ избыталь всинихъ ветричь и зашель потихоньку только къ тому купцу, у котораго кунилъ сукна наваринскаго пламени съ дымомъ, взялъ вновь четыре аршина на фракъ и на штаны и отправился самъ къ тому же портному. За твоиную [ивну] мастеръ ръщился усилить рвеніе и засадиль всю ночь работать при свъчахъ портное народонаселение иглами, упогами и зубами, и фракъ на другои день былъ готовъ, хотя и немножко поздно. Лошади всв были жапражены. Чичиковъ, однакожъ, фракъ примърилъ. Онъ быль хоронгь, точьвъ-точь какъ прежий. По, увы! онь замынать, что вътоловь уже бъльло что-то гладкое, и примолвилъ грустио:

«И зачёмь было предаваться такъ спльно сокрушенію? А рвать волосъ не слёдовало бы и подавно». Расплатившись съ портнымь, онъ выёхалъ наконецъ изъ города въ какомъ-то странномъ положеніи. Это былъ не прежній Чичиковъ; это была какая-то развалина прежняго Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояніе души съ разобраннымъ строеніемъ, которое разобрано съ тёмъ, чтобы строить изъ него же новое, а новое еще не начиналось, потому что не пришелъ еще отъ архитектора опредёлительный планъ, и работники остались въ недоумёніи. Часомъ прежде сто отправился старикъ Муразовъ, въ рогоженной кибиткѣ, вмѣстѣ съ Потапычемъ, а часомъ послѣ отъёзда Чичикова пошло приказаніе, что князь, по случаю отъёзда въ Петербургъ, желаетъ видёть всёхъ чиновниковъ до едина.

Въ большомъ залѣ генералъ-губернаторскаго дома сфбралось все чиновное сословіе города, начиная отъ губернатора до титулярнаго совѣтника: правители канцелярій и дѣлъ, совѣтники, асессоры, Кислоѣдовъ, Красноносовъ, Самосвитовъ, не бравшіе, бравшіе, кривившіе душой, полукривившіе и вовсе не кривившіе. Всѣ не безъ волнснія и безпокойства ожидали выхода генералъ-губернатора. Князь вышелъ ни мрачный, ни ясный: взоръ его былъ твердъ, такъ же, какъ и шагъ. Все чиновное собраніе поклонилось, многіе — въ поясъ. Отвѣтивъ легкимъ поклономъ, князь началъ:

«Уѣзжая въ Петербургъ, я почелъ приличнымъ повидаться съ вами со всѣми и даже объяснить вамъ отчасти причину. У насъ завязалось дѣло очень соблазнительное. Я полагаю, что многіе изъ предстоящихъ знаютъ, о какомъ дѣлѣ я говорю. Дѣло это повело за собою открытіе и другихъ, не менѣе безчестныхъ дѣлъ, въ которыхъ замѣшались даже, наконецъ, и такіе люди, которыхъ заоселѣ почиталъ честными. Извѣстна мнѣ даже и сокровенная цѣль спутатъ такимъ образомъ все, чтобы оказалась полная невозможность рѣшитъ формальнымъ порядкомъ. Знаю даже и кто главный, и чьимъ сокровеннымъ . . . . . , хотя онъ

и очень искусно серыль свое участіе. Но выо вы тому что я намібренть это сліднів не формальным в слідованіємть по бумагамть, а военным в быстрым в сутом в какть вто право, ное [время], и надіюсь, что государь мит касть это право, когда я изложу все это діло. Въ такомъ случат, когла ийть возможности произвести діло гражданским в образом в когда горять шкафы съ [бумагами]. и, наконенть, излишествомъ дживыхъ постороннихъ ноказаній и ложными тоносами стараются затемнить и безъ гого довольно темное діло,—я полагаю военный судъ единственным в сретствомъ и желаю знать мибніе ваше».

Князь остановился, какъ [бы] ожидая отвѣта. Все стояле, потунивъ глаза въ землю. Многіе были блѣдны.

«Извъстно мив также еще одно двло, хотя производившіе его въ полной увъренности, что оно никому не можета быть извъстно. Производство его уже пойдетъ не по буматамъ, потому что истцомъ и челобитчикомъ я буду уже самъ и представлю очевидныя доказательства».

Кто-то вздрогнулъ среди чиновнаго собранія: нѣкоторые изъ боязливѣйшихъ тоже смутились.

«Само по сео́в, что главнымъ зачинщикамъ должно последовать лишеніе чиновъ и имущества, прочимъ отрешеніе отъ мѣстъ. Само со́ою разумѣется, что въ числе ихъ пострадаетъ и множество невинныхъ. Что-жъ дѣлатъ? лѣло слишкомъ о́езчестное и вопіетъ о правосудіи. Хотя я зилю, что это будетъ даже и не въ урокъ другимъ, потому что на мѣсто выгнанныхъ явятся другіе, и тѣ самые, которые детолѣ о́ыли честны, сдѣлаются о́езчестными, и тѣ самые, которые удостоены о́удутъ довѣренности, оо́манутъ и продадутъ, — несмотря на все это, я цолженъ поступить жестоко, потому что вопістъ правосутіе. Знаю, что о́удутъ меня оо́винять въ суровой жестокости, но явлю, что о́удутъ меня обвинять въ суровой жестокости, но явлю, что о́удутъ долько въ одно о́езчувственное орутіе правосутія, которым должно упасть на головы......

Содроганіе невольно пробіжало по всімь липлить.

Князь быль спокоенъ. Пи гива, ни возмущенія душевнаго не выражало его лицо.

«Теперь тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь иногихъ, и котораго никакія просьбы не въ силахъ были умолить, тотъ самый теперь васъ всехъ просить. Все будеть позабыто, изглажено, прощено; я буду вамъ ходатаемъ за встхъ, если исполните мою просьбу. Вотъ моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаніями нельзя искоренить неправды: она слишкомъ уже глубоко вкоренилась. Безчестное дёло брать взятки сділалось необходимостью и потребностью даже и для такихъ людей, которые и не рождены быть безчестными. Знаю, что уже почти невозможно многимъ итти противу всеобщаго теченія. По я теперь должень, какъ въ ръшптельную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякій гражданинь несеть все и жертвуетъ всемъ, — я долженъ сделать кличъ, хотя къ твмъ, у которыхъ еще есть въ груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово благородство. Что туть говорить о томъ, кто болье изъ насъ виноватъ! Я, можетъбыть, больше всехъ виновать; я, можеть-быть, слишкомъ сурово васъ принялъ вначаль; можетъ-быть, излишней подозрительностью я оттолкнуль изъ васъ тахъ, которые искренно хотвли мнв быть полезными, хотя и я съ своей стороны могь бы также сделать ..... Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не слёдовало бы имъ оскорбиться и надменностью моего обращенія, слідовало бы имъ подавить въ себъ собственное честолюбіе и пежертвовать своею личностью. Не можеть быть, чтобы я не замътилъ ихъ самоотверженія и высокой любви къ добру и не принялъ бы, наконецъ, отъ нихъ полезныхъ и умныхъ совътовъ. Все-таки скоръй подчиненному слъдуетъ примъняться къ нраву начальника, чёмъ начальнику къ нраву подчиненнаго. Это законнъй по крайней мъръ и легче, потому что у подчиненныхъ одинъ начальникъ, а у начальника сотия подчиненныхъ. Но оставимъ теперь въ сторонъ,

кто кого больше виновать. Дъло въ томъ, что пришло назъспасать нашу землю; что гибнеть уже земля паша не оть нашествія двадцати вноплеменныхъ языковъ, а отъ плеъ самихъ; что уже, мимо законнаго управленія, образовалось другое правленіе, гораздо сильивищее всякаго законичго. Установились свои условія, все оцінено, и піны даже приведены во всеобщую извъстность. И никакой правитель, хогя бы онъ быль мудрье всьхъ законодателей и правителей, не въ силахъ поправить зла, какъ [пи] ограничивай онь въ дъйствіяхъ дурныхъ чиновинковъ приставленьемъ въ надзиратели другихъ чиновниковъ. Все будеть безусившио, покуда не почувствоваль изъ насъ всякъ, что онъ такъ же, какъ въ эпоху возстанія народовъ вооружался противъ....., такъ долженъ возстать противъ неправды. Какъ русскій, какъ связанный съ вами единокровнымъ родствомъ, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь [къ] вамъ. Я обращаюсь къ тъмъ изъ васъ, кто имъстъ понятіе какое-инохдь о томъ, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долгъ, который на всякомъ мфств предстоить человфку. Я приглашаю разсмотрывь ближе свой долгъ и обязанность земной своей должности, потому что это уже намъ всемъ темно представляется, и мы едва....»



## ПРИМЪЧАНІЯ РЕДАКТОРА.

- І. Мертвыя Души, томъ первый. Начать во второй половинѣ 1835 г., конченъ въ ноябрѣ 1841 г.; вышель въ свѣть 21 мая 1842 г. Цензурное разрѣшеніе помѣчено: «марта 9 дня 1842 г.». Запрещенная въ это время цензурою «Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ» передѣлана авторомъ въ пять дней (5—9 апрѣля 1842 г.).
- Приложенія къ первому тому "Мертвыхъ Душъ":
- 1. Предисловіє ко второму изданію перваго тома «Мертвыхъ Душъ». Задумано въ концѣ іюля и окончено во второй половинѣ сентября 1846 г. Вышло въ свѣтъ при второмъ изданіи этой «поэмы», цензурное разрѣшеніе котораго помѣчено: «августа 25 дня 1846 г.».
- 2. Замьтки, относящіяся къ первой части «Мертвыхъ Душъ». Набросаны, въроятно, въ 1846 году.
- Окончаніе ІХ главы въ передъланномъ видъ. Набросано, в фроятно, въ 1843 году.
  - 4. Повъсть о капитанъ Копъйкинъ:
    - Одна изъ первоначальныхъ редакцій. Кончена въ августъ 1841 года.
    - В. Редакція, зачеркнутая цензоромъ, отдѣлана для печати въ ноябрѣ 1841 года.
- III. Мертвыя Души, томъ второй. Начать въ началь 1840 года. Отъ первоначальной редакціи уцёлёла одна неполная тетрадь, заключающая въ себъ черновой текстъ какой-то главы второго тома (ср. выше, стр. 424). Къ началу 1842 года выработана была изъ черновыхъ набросковъ новая редакція второго тома «Мертвыхъ Душъ» и переписана была набъло авторомъ. Изъ сколькихъ главъ она состояла – неизвъстно. Отъ нея уцълъли четыре неполныя тетради, напечатанныя выше (стр. 311—424). Въ томъ же 1842 году Гоголь начинаетъ перерабатывать набѣло переписанный тексть, и на этихъ тетрадяхъ «набрасываетъ хаосъ, изъ котораго должно произойти созданіе «Мертвыхъ Душъ»: составляется черновой тексть для новой редакціи второго тома. Этоть тексть напечатань выше (стр. 465 — 605) подъ заглавіемъ: «Мертвыя Души, томъ второй (въ исправленной редакціи)» 1). Полный тексть этой редакціи до насъ не дошель: онь быль сожжень авторомъ въ іюнь-іюль 1845 года (ср. настоящаго изданія, томъ пятый, стр. 100). Устанавливаются новыя задачи для будущаго продолженія поэмы. Въ началь марта 1846 уже «кое-что» было написано для второго тома. Въ последующие годы работа продолжалась съ перерывами, болбе или менбе продолжительными.

<sup>1)</sup> Передалка посладней главы этой редакцін (стр. 570-605) начата ва 1848 году.

Въ йонъ 1849 года Готоль прочелъ А. О. Смирновой инсколько главъ повой редакцій взорого тома. Мертикахъ Душъ . Арнольти, присутствовавший на нъкоторыхъ извъздихъ чтенци, такъ передасть содержание слышаннаго имъ.

«Сколько мив помнитем, она (первая глава второй части «М. Д.) начиналась иначе и, вообще, была лучше обработана, хотя содержаніе было то же. Хохотомъ тенерала Бетришова оканчивалась эта глава, а за нею спідовала другая, въ которой описанъ весь день вы тенеральскомы дом. Чичикопы остался объдать. Къ столу явились, кромь Улиньки, еще звалица: англичанка, исправлявшая при цей должность туверпантки, и какой-то испанець или португалець, проживавшии у Бетрищева въ деревић съ незапамятныхъ времень и неизвѣстно для какой надобности. Первая была дѣвина среднахъ льть, существо безцвьтное, некрасивой наружности, съ большимъ тонкийъ носомь и необыкновенно быстрыми глазами. Она держалась прямо, молчала по целымъ диямъ и только безпрестанно вертъла глазами въ разныя стороны съ глуповопросительнымъ взглядомъ. Португалецъ, сколько я помяю. назывался Экспантонъ, Хенгендонь, или что-то выэтомы роды; но помию твердо. что вся дворня генерала называла его просто-Эскадровъ. Онь тоже постоянно молчаль, но посль объда долженъ былъ играть съ генераломъ въ шахматы. За обкломъ не произошло ничего необыкновеннаго. Генераль быль весель и шутиль съ Чичиковымь, который фль съ большимь аппетитомъ; Улинька была задумчива, и лицо ел оживънлось только тогда, когда упоминали о Тентетниковъ. Послъ объда генералъ сълъ играть съ испанцемъ въ шахматы и, подвигая шашки впередъ, безпрестанно повторяль: полюби насъ бъленькими... — Черненькими, ваше превосублительство , перебиваль его Чичиковь. Да, повторяль генераль, полюби насъ черненькими, а бъленькими насъ Самъ Госполь Богь полюбить». Черезь нять минуть онъ опять ошибалел, и начиналь опять: сполюби насъ беленькими , и опять Чичиковъ ноправляль его, и опять генераль смылсь повториль: полюби нась черненькими, а быленькими нась Самь Госполь Богь полюбить». Посла наскольких в партий съ испанцемъ, тенераль предложилъ Чичикову сыграть одну или двѣ партии, и тугь Чичиковъ выказалъ необыкновенную ловкость. Онь играль очень хорошо, затруднять теперала своими хотами и кончить тьмъ, что проиградь; генераль быль очень доволень тыль, что победиль такого сильнаго игрока, и севе боле полюбиль за это Чичикова. Прощемсь съ цимь, онь просиль его возвратиться скорве и привезти съ собой Тентетникова. Прівхавъ къ Тентетникову въ деревню, Чичиковъ разсказываетъ ему, какъ грустна Улинька, какъ жалбетъ генералъ, что его не видить, что генераль совершенно раскаивается и, чтобы кончить недоразуминіе, намирень самь первый къ нему прівхать сь визитомъ и просить у него прощенія. Все это Чичиковъ выдумаль. Но Тентетниковъ, влюбленный въ Улиньку, разумфется, радуется предлогу и говорить, что если все это такъ, то опъ не допустить генерала до этого, а самъ завтра же готовъ ъхать, чтобы предупредить его визить. Чичиковъ это одобряеть, и они условливаются вхать вместь на другой день къ генералу Бетрищеву. Вечеромъ того же дня Чичиковъ признается Тентетникову, что совраль, разсказавъ Бетрищеву, что будто бы Тентетниковъ пишетъ исторію о генералахъ. Тоть не понимаеть, зачёмь это Чичиковь выдумаль, и не знаеть, что ему делать, если генераль заговорить съ нимь объ этой исторіи. Чичиковъ объясняеть, что и самъ не знаеть, какъ это у него сорвалось съ языка; но что дело уже сделано, а потому убъдительно просить его, ежели онъ уже не намьренъ лгать, то чтобы ничего не говориль, а только бы не отказывался рёшительно отъ этой исторіи, чтобы его не скомпрометировать передъ генераломъ. За этимъ следуетъ поездка ихъ въ деревню генерала, встръча Тентетникова съ Бетрищевымъ, съ Улинькой, и наконецъ обедъ. Описание этого обеда, по моему мивнію, было лучшее мвсто второго тома. Генераль сидъть посрединъ, по правую его руку Тентетниковъ, по лъвую Чичиковъ, подлъ Чичикова Улинька, подлъ Тентетникова испанецъ, а между испанцемъ и Улинькой англичанка; всф казались довольны и веселы. Генераль быль доволень, что помирился съ Тентетниковымъ и что могь поболтать съ челов комъ, который пишеть исторію отечественныхъ генераловъ; Тентетниковъ тъмъ, что почти противъ него сидъла Улинька, съ которою онъ по временамъ встръчался взглядами; Улинька была счастлива тёмъ, что тотъ, кого она любила, опять съ ними, и что отець опять съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, и наконецъ Чичиковъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ примирителя въ этой знатной и богатой семьв. Англичанка свободно вращала глазами, испанецъ глядель въ тарелку, и поднималь свои глаза только тогда, какъ впосили новое блюдо. Примътивъ лучшій кусокъ, онъ не спускаль съ него глазъ во все время, покуда блюдо обходило кругомъ стола, или покуда лакомый кусокъ не попадаль къ кому-пибудь на тарелку. Послъ второго блюда генераль заговориль съ Тентетниковымъ о его

сочиненій и коспудел 12-го тода. Чичиковь струхнуль и совниманіемь ждаль отвіта. Тептетниковь довко вывернулся. Онь отвічаль, что не его тіло писать исторно кампаній, отті неныхъ сраженій и оттібльныхъ личностей, игравлихь роль въ лой войнь, что не этими героискими подвигами замьчателень 12-й годь, что много было историковы этого времени и безь него: но что налобно взглянуть на эту эпоху съ тругои стороны: важно, по его мивийо, то, что весь народь всталь, коль одинь человъкъ, възащиту отечества: что вев расчеты, интрии и страсти умолкли на это время: важно, кака вев сословия соетинились въ одномъ чувства любви ка отечеству, какъ каждый сибиндъ отдать последнее свое достояние и жертвоваль всемь для спасенія общаго дела; воть что важно вы этой войнв, и воть что желаль онь описать вь одной яркоя картинъ со всъми подробностями этихъ невизимыхъ позвитовъ и высокихъ, но тайныхъ жертвъ! Тентетниковъ говориль зовольно долго и съ увлеченіемъ, весь проникнулся въ эту минуту чувствомъ любви къ Россіи. Бетрищевъ слушаль его съ восторгомъ, и въ первый разъ такое живое, тендое слово коснулось его слуха. Слеза, какъ брильянть чистышей волы, повисла на съдыхъ усахъ. Генераль былъ прекрасенъ: а Улинька? Она вел впилась глазами въ Тентетпикова: она, казалось, ловила съ жадностью каждое его слово: она, какъ музыкой, упивалась его рачами: она любила его, она гордилась имъ! Испанецъ еще болъе потупился въ тарелку: англичанка съ глупымъ видомъ оглядывала всёхъ, ничего не понимая. Когда Тентетниковъ кончилъ, водворилась тишина, всв были взволнованы... Чичиковъ, желая помѣстить и свое слово, первыи прервать молчаніе. Ла, сказаль онь, страшные холода были вь 12 мъ году!>— Не о холодахъ туть рфчь, замытиль тенераль, взглянувь на него строго. Чичиковъ сконфузился. Генераль протинуль руку Тептетникову и дружески благодарил: его:- но Тентетинковь быль совершенно счастливь тыль уже, что въ глазахъ Улиньки прочезъ, себѣ одобреніе. Исторія о тенералахъ была забыта. День прошель тихо и пріятно для векув.-Послк этого я не номню порядка, вы которомы сленевали главы: помию, что посяв эгого двя Улинька рілнилась товорить съ отцомъ своимъ серьезно о Тентетчиковъ. Передъ этимъ рѣшительнымъ разговоромъ, вечеромъ, она холяти на могилу матери, и въ молитви искала подкрыления своем рыгимости. После молитвы, вошла она ка они ст кабинеть, стала передь нимъ на кольни и просила сто согласія в благостовенія на бракь сь Тентетниковымь. Генераль долго колебался и наконецъ согласился. Былъ призванъ Тентетниковъ и сму объявили о согласіи генерала. Это было черезъ нѣсколько дней послѣ мировой. Получивъ согласіе, Тентетниковъ, внѣ себя оть счастія, оставиль на минуту Улиньку и выбъжаль въ садъ. Ему нужно было остаться одному съ самимъ собою. Счастье его душило!.. Туть у Гоголя были двь чудныя лирическія страницы.—Въ жаркій льтній день, въ самый полдень. Тентетниковъ въ густомъ, тѣнистомъ саду, и кругомъ его мертвая, глубокая тишина. Мастерскою кистью описань быль этоть саль, каждая вътка на деревьяхъ, палящій зной въ возлухь, кузнечики въ травъ, и всъ насъкомыя, и наконецъ все то, что чувствоваль Тентетниковь, счастливый, любящій п взаимно любимый! — Я живо помню, что это описание было такъ хорошо, въ немъ было столько силы, колорита, поэзіи. что у меня захватывало дыханіе. Гоголь читаль превосходно!— Въ избыткъ чувствъ, отъ полноты счастья, Тентетниковъ плакалъ и тутъ же поклялся посвятить всю свою жизнь своей невъсть. Въ эту минуту, въ концъ аллеи показывается Чичиковъ. Тентетниковъ бросается къ нему на шею и благодаритъ его. «Вы мой благодътель, вамъ обязань я монмъ счастіемъ: чемъ могу возблагодарить вась?.. всей моей жизни мало для :гого... У Чичикова въ головъ тотчасъ блеснула своя мысль: «Я ничего для васъ не сделаль; это случай», отвечаль онь: «я очень счастливъ, но вы легко можете отблагодарить меня!»-«Чъмъ, чъмъ?» повториль Тентетниковъ: «скажите скоръе, и я все сделаю». Туть Чичиковъ разсказываеть о своемъ мнимомъ дядв и о томъ, что ему необходимо хотя на бумагв имъть 300 душъ. «Да зачъмъ же непремънно мертвыхъ?» говорить Тентетниковъ, не хорошо понявшій, чего собственно добивается Чичиковъ. «Я вамъ на бумагъ отдамъ всъ мои 300 душъ, и вы можете показать наше условіе вашему дядюшкъ, а послъ, когда получите отъ него имъніе, мы уничтожимъ купчую». Чичиковъ остолбеньль отъ удивленія. «Какъ вы не боитесь сдълать это?.. Вы не боитесь, что я могу вась обмануть... употребить во зло ваше доваріе?» Но Тентетниковъ не далъ ему кончить. «Какъ!» воскликнулъ онъ: «сомивваться въ васъ, которому я обизанъ более чемъ жизнію». Туть они обнялись, и дело было решено между ними. Чичиковъ заснулъ сладко въ этотъ вечеръ. На другой день въ генеральскоми дом'т было сов'тщание, каки объявить родными генерала о помолвкъ его дочери, письменно или чрезъ когонибудь, или самимъ вхать. Видно, что Бетрищевъ очень безпокоился о томъ, какъ примутъ княгиня Зюзюкина и дру-

не знатные его розные эту новость. Чинковы и туту оговыся очень полезеть: онь предложить область в ахь ротимув тенерала и извъстить о помолькъ Утипъки и Тентетик кова. Разумъстен, онъ имъть въ виту при сточь тео тъ исмертвыя туши. Его предложение принять са благольностью · Чего лучше? думаль тенераль: оны чет одась умиви, преличный: объ сумбеть объявить объ отой светь А узгамобразомъ, что већ бутуть довольны . Генераль чта стоя пе-Ездки предложиль Чичикову торожную двухи!стиую колезом заграничной работы, а Тептетниковъ четвертую дошаль. Чичи ковь южень быль отправиться черель яблюдных двей. С этой минуты на него већ стали смотрать ва домћ Беграниева. какь на доманияло, какь на труга тома. Вернувнись го Гено гетивкову. Чичиковы тотчасы же позваты кы себі. Сетифана т Петрушку в объявиль ими, чтобь они готорились ыз ставлу-Селифань въ теревић Тептетникова совећу в изгличен, опизат и не ноходиль вовсе на кучера, а тошади совећив оставалнов безь присмотра. Петрушка же совершенно предалея волокит ству за крестьянскими дъвками. Когто же приведля от в топорала леткую, почти повую коляску, и Селифань увидель, что онь бутеть сильть на шировихь возлахь и править четырьми. ношадьми вырядт, то всь кучерскія кобудлення вынемы просиулись, и онь сталь, съ большима вниманим; и съ визомь честока, осматривать звинажь и гребовать от тенеральстах лютей разных взапасных винтовы и такихы ключей, каких. даже инкогда и не бываеть. Чичиковъ тоже думаль съ удовольствіемь о своен поблікі: какь он, раздижется на спетироеких в съ пружинами полушках в. и какт четверни ва рить понесеть его легкую, какъ перышко, коляску:

На сколько глава распретвлено было изпожениее содержание. Ариольди не опретвляеть точнолент дыласть инрочемт, токое замъчащие: Воть все, что читаль при миз. Гелем или второго тома «Мергвых». Душь . Сестрі же моса онт дрогом, коже тем, тевять глава ( Русскій Выстинка 18(2)... январь. стр. 71—79; Перетвика написаннаго совершалось одиологом ино се проголжением; заомы. Въ январь 1850 г. строгу. — обеть чио паписанных было тем-три и тотько.

Въ коний 1851 г. или възначи (1852). Глома пассания пречель Шевыреву или постиния плавы втерого тому Мергиму Душт . Все написанное с. 1845—1852 г. мая стита тому быто сежжено авторому недиолего съ кончина.

## ОГЛАВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

|                                                           | сгран. |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души. Поэма. Томъ первый | 1      |
| Приложенія къ первому тому Мертвыхъ Душъ:                 |        |
| І. Предисловіе ко второму изданію перваго тома Мерт-      |        |
| выхъ Душъ                                                 | 281    |
| II. Зам'єтки, относящіяся къ 1-й части                    | 285    |
| III. Окончаніе IX главы въ передѣланномъ видѣ             | 287    |
| IV. Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ:                         |        |
| А. Одна изъ первоначальныхъ редакцій                      | -296   |
| В. Редакція, зачеркнутая цензоромъ                        | 303    |
| Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души. Томъ второй (въ    |        |
| одной изъ первоначальныхъ редакцій)                       | 311    |
| Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души. Томъ второй (въ    |        |
| исправленной редакціи)                                    | 465    |
|                                                           |        |
| Прим'т чанія редактора                                    | 606    |





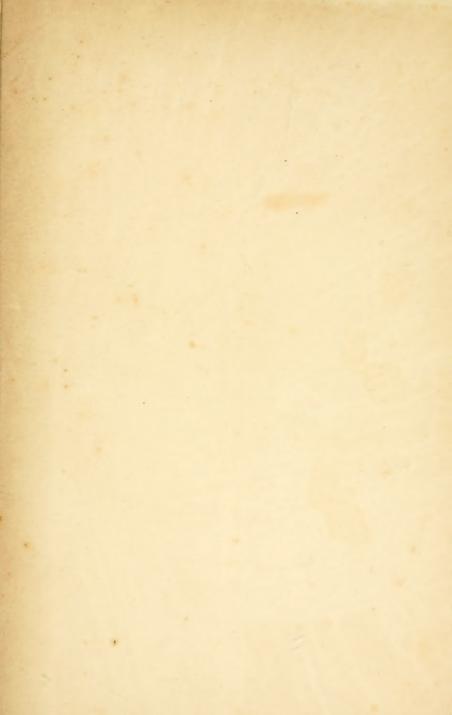

